

### DUKE UNIVERSITY



LIBRARY





Н.И.КОСТОМАРОВЪ.



томъ второй. = 2

# господство домя Ромяновыхъ

до вступленія на престолъ екатерины II. (XVII СТОЛЪТІЕ).

NSTEMBLE SHAHIN

Тип. "Т-ва Художественной Печати". Спб., Ивановская, 14.

T.

### царь михаилъ ободоровичъ.

Мало въ исторіи найдется прим'вровъ, когда бы новый государь вступиль па престоль при такихъ крайне печальныхъ обстоятельствахъ, при какихъ избрань быль шестнадцатильтній Михаиль Өеодоровичь. Сь двумя государствами, Польшею и Швеціею, не окончена была война. Оба эти государства владъли окраинами московской державы и выставляли двухъ претендентовъ на московскій престоль—двухъ соперниковъ новоизбранному царю. Третьяго, соперника ему провозглащала казацкая вольница въ Астрахани въ особъ малолътняго сына Марины, и Заруцкій, во имя его, затіваль двинуть турокь и татарь на окончательное разореніе Московскаго Государства. Ожидали-было еще соперника царю и въ габсбургскомъ домъ. Въ 1612 году цезарскій посланникъ Юсуфъ, провзжая черезъ Московское Государство, изъ Персіи, виделся въ Ярославле съ Пожарскимъ, и, услышавши отъ него жалобы на бъдственное состояние Московскаго Государства, замътилъ, что хорошо было бы, если бы московскіе люди пожелали избрать на престоять цезарскаго брата Максимиліана. На это Пожарскій, какъ говорять, отвъчаль, что если бы цезарь даль на Московское Государство своего брата, то московские люди приняли бы его съ великою радостью. Объ этомъ узнали въ Германіи; императоръ присдаль Пожарскому похвальное слово; но Максимиліанъ, отговариваясь старостью, отказывался отъ русскаго престола. Императорскій посланникъ прибыль въ Москву съ грамотою къ боярамъ въ то время, какъ уже избранъ былъ Михаилъ, и предлагалъ боярамъ въ цари другого императорскаго брата. Это встревожило новое правительство, и парь отправиль пословь вы Австрію съ такимъ объясненіемъ: мы никогда этого не слыхали, да и въ мысли у бояръ и воеводъ и всякихъ чиновъ людей Московскаго Государства не было, чтобы выбирать государя не греческой въры. Если Пожарскій такъ говориль, то онъ поступаль безъ совъта всей Земли, а, сыть можеть, вашь посланникь Юсуфь или переводчикь сами это выдумали, чтобы выманить жалованье у своего государя 1).

Внутри государства многіе города были сожжены до-тла, и самая Москва находилась въ развалинахъ. Повсюду бродили шайки подъ названіемъ казаковъ, грабили, сожигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутреннія области сильно обезлюдёли. Поселяне еще въ прошломъ году не могли убрать хлъба и умирали отъ голода. Повсюду господствовала крайняя нищета; въ казнъ не было денегъ и трудно было собрать ихъ съ разоренныхъ подданныхъ. Одна бъда вела за собой другія, но самая величайшая бъда состояла въ томъ, что московскіе люди, по мъткому выраженію матери царя, «измалодушествовались». Всякій думалъ только о себъ; мало было чувства чести и законности. Всъ лица, которымъ повърялось управленіе и правосудіе, были склонны для сво-

<sup>1)</sup> Важных последствій изъ втого не было никаких, но, темъ не мене, до 1616 года отношенія къ императору были холодныя: въ особенности по причина неуменія русскихъ пословъ вести себя прилично, и только въ этомъ году императоръ приказаль увёрнть московскаго государя, что онъ не будетъ помогать польскому королю войскомъ и деньгами и не дозволить полякамъ папимать ратпыхъ людей въсовихъ владаніяхъ.

ихъ выгодъ грабить и утъснять подчиненныхъ не лучше казаковъ, наживаться насчеть крови бъднаго народа, вытягивать изъ него послъдніе соки, зажиливать общественное достояние въ то время, когда необходимо было для спасения отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчасъ окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себь какъ можно болье земель и присвоивали даже государевы дворцовыя села. Въ особенности родственники его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сдълались первыми совътниками царя, между тъмъ какъ лучшіе, наиболье честные дъятели Смутнаго времени оставались въ тъни заурядъ съ другими. Князь Димитрій Пожарскій, за нежеланіе объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову, выданъ быль ему головою 1). Близъ молодого царя не было людей, отличавшихся умомъ и энергіей: все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная исторія русскаго общества приносила горькіе плоды. Мучительства Ивана Грознаго, коварное правление Бориса, наконецъ, смуты и полное разстройство всёхъ государственныхъ связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколеніе тупыхъ и узкихъ людей, которые мало способны были стать выше повседневныхъ интересовъ. При новомъ шестнадцатильтнемъ царъ не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежнихъ временъ. Самъ Михаилъ быль отъ природы добраго, но, кажется, меланхолическаго нрава, не одаренъ блестящими способностями, но не лишенъ ума; зато не получилъ никакого воспитанія и, какъ говорять, вступивши на престоль, едва умель читать.

Въ высшей степени знаменательно суждение одного голландца о тогдашнемъ состояніи Россіи: «Царь ихъ подобенъ солнцу, котораго часть покрыта облаками, такъ что земля московская не можетъ получить ни теплоты, ни свъта... Всъ приближенные царя-несвъдущіе юноши; ловкіе и дъловые приказные алчные волки; всъ, безъ различія, грабять и разоряють народь. Никто не доводить правды до царя; къ царю нъть доступа безъ большихъ издержекъ; прошенія нельзя подать въ Приказъ безъ огромныхъ денегь, и тогда еще неизвъстно, чъмъ кончится дъло: будетъ ли оно задержано или пущено въ ходъ». Смутное время, однако, сдълало большую перемъну въ стров государственнаго правленія противъ прежнихъ временъ: оно выдвинуло значеніе собора всей Земли Русской. Въ половинъ XVII въка русскій эмигрантъ Котошихинъ писаль, что царя Михаила Оеодоровича, какъ и всёхъ царей после Грознаго, выбрали съ записью, въ которой избранный государь обязывался никого безъ суда не казпить и всв дела делать сообща съ боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось и нъть основанія предполагать, что она существовала; но на дыть происходило действительно такъ, какъ-бы и на самомъ дель существобала эта запись; во все свое царствованіе, а въ первыхъ годахъ въ особенности, царь Михаилъ Өеодоровичь въ важныхъ дълахъ собиралъ земскую думу изъ выборныхъ всей Земли и вообще во всёхъ дёлахъ дёйствоваль за-одно съ боярскимъ приговоромъ, какъ и значится въ законодательныхъ актахъ того времени. Это объясняется новостью династіи и темъ, что Михаиль быль посажень на царство волею Собора; при смутныхъ обстоятельствахъ онъ долженъ былъ, для собственной безопасности, опираться на волю Земли. Такое участіе земской силы въ правленіи не могло обратиться во что-нибудь прочное, какъ по грубости нравовъ и невъжеству, не дававшему народу достигнуть яснаго сознанія разделенія властей, такъ еще боле по причине того «малодушества», которое тогда господствовало въ народъ, особенно въ высшихъ его слояхъ. До какой

<sup>1)</sup> Обычай этоть соблюдался такимы образомы: по царскому приказанію дыякь или подыячій вель "выдаваемаго головою" пішкомы (что уже составляло безчестіе) во дворь соперника, ставиль его на нижнемь крыльців и обыявляль, что царь выдаеть такого-то головой. Пожалованный биль царю челомь за милость и дарйль дыяка или подыячаго подарками, а выданнаго себь головою отпускаль домой, но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя на дворь. Выданный головою, обыкновенно, при этомь ругался всёми способами, и пожалованный не обращаль на то никакого вниманія. Иногда же царь за ослушаніе, кромь выдачи головою, приказываль наказывать виновнаго батогами.

степени были грубы въ то время нравы, показываетъ то, что близкіе къ царю люди почти на глазахъ его ругались и дрались между собою и не смущались тыть, когда ихъ били по щекамъ или батогами 1). Участіе земскихъ соборовъ въ правленіи не могло остановить лихоимства, неправосудія и всякаго рода пасилій, дозволяемыхъ себъ воеводами и вообще начальными людьми, потому что какъ бы ихъ не смъщали, къмъ бы ихъ ни замъняли, все-таки неизбъжно происходили однъ и тъ же явленія, коренившіяся во всеобщей порчь нравовъ. Поэтому-то Масса, голландецъ, чужой человъкъ, наблюдавшій и близко знавшій русскую жизнь, говоря о началь царствованія Михаила, выразился такь: «надъюсь, что Богъ откроетъ глаза юному царю, какъ то было съ прежнимъ царемъ Иваномъ Васильевичемъ, ибо такой царь нуженъ Россіи, иначе она пропадеть; народь этоть благоденствуеть только подъ дланью своего владыки и только въ рабствъ онъ богатъ и счастливъ». Суждение голландца довольно поверхностно; иностранецъ не вникъ въ то обстоятельство, что эпоха Ивана Грознаго способствовала тому состоянию общественной нравственности, какое онъ видель въ Россіи; но какими бы путями ни дошла Русь до тогдашняго состоянія нравственности, приговоръ этотъ, высказанный свободнымъ гражданиномъ республики о необходимости суроваго самодержавія для русскаго народа, очень знаменателенъ. Иностранцамъ, жившимъ въ Россіи, оно было по-сердцу, потому что, при безусловной силъ верховнаго правительства, имъ легче было добывать себъ такія привиллегіи, какихъ бы имъ не даль никакой соборъ, составленный, между прочимъ, изъ лицъ торговыхъ и промышленныхъ, чувствовавшихъ на себъ невыгоду льготъ и преимуществъ, даваемыхъ иностранцамъ передъ русскими. По увъренію того же голландца, молодой Михаилъ Өеодоровичь сознаваль свое положение. Когда ему доложили объ одномъ господинъ, котораго слъдовало наказать за важный учиненный имъ проступокъ, то царь отвётиль: «вы развъ не знаете, что наши московские медвъди въ первый годъ на звъря не нападають, а начинають только охотиться съ лътами».

Первою заботою новаго правительства быль сборь казны. Это было естественно, потому что какъ только новый царь вступиль на престоль, такъ къ нему обратились всякихъ чиновъ служилые люди, представляли, что они пролигали кровь свою за Московское Государство, терпили всякую нужду и страдапія, а между тімь, ихъ помістья и вотчины запустіли, разорены, не дають нипакихъ доходовъ; недостаетъ имъ ни платья, ни вооруженія. Они просили денегъ, хлъба, соли, суконъ и безъ обиняковъ прибавляли, что если имъ царскаго денежнаго и хлъбнаго жалованья не будеть, то они отъ бъдности станутъ грабить, воровать, разбивать пробажихь по дорогамь, убивать людей, и не будеть инкакой возможности ихъ унять. Царь и Соборъ разослади повсюду грамоты, приказывали собирать скорве и точнве подати и всякіе доходы, следуемые въ казну, сверхъ того умоляли всёхъ людей въ городахъ, въ монастыряхъ давать въ казну взаймы все, кто что можеть дать: денегь, хлъба, суконъ и всякихъ запасовъ. Приводилось въ худой примъръ то, что московские гости и торговые люди въ прошлые годы пожалъли дать ратнымь людямь денегь на жалованье и черезъ то потерпъли страшное разорение отъ поляковъ. Такія грамоты посылались преимущественно въ съверо-восточный край, менъе другихъ пострадавшій, и въ особенности къ богатымъ Строгоповымъ, оказавшимъ важное пособіе

Пожарскому и Минину.

То, что поступило въ казну, оказывалось недостаточнымъ. А между твмъ, нужно было много чрезвычайныхъ усилій для поддержанія порядка и огражденія государства, котораго части съ трудомъ подчинялись единству власти. Въ Казани нъкто Никаноръ Шульгинъ затъвалъ, при помощи казаковъ, возмутить

<sup>1)</sup> Такъ, папримъръ, одного, по имени Леонтьева, за жалобу на князя Гагарина думный дьякъ билъ по щекамъ, а другого, Чихачева, за жалобу на князя Шаховского бояре приговорили высъчь кнугомъ, на думный дьякъ Луговскій и бояринъ Иванъ Никитичъ Романовъ сами собственноручно тутъ-же, во дворцъ, отколотили его палками.

поволжскій край; ему это не удалось; казанцы остались върны Михаилу, Шульгинь быль схвачень и сослань въ Сибирь, гдё и умерь. Но понадобилось нъсколько лёть, чтобы расправиться съ Заруцкимь и съ буйными казацкими шайками, бродившими по Россіи. Въ 1614 году правительство снова просило денегь и должно было бороться со всякаго рода сопротивленіемъ. Дворяне и дѣти боярскіе бѣгали со службы; ихъ принуждены были ловить и въ наказаніе отбирать треть имущества на государя. Иные приставали къ казакамъ. Посадскіе люди не платили положенныхъ на нихъ податей по 175 руб. съ сохи и другихъ поборовъ, тѣмъ болье, что сборщики и воеводы наблюдали при этомъ свои противозаконныя выгоды 1). Но въ то время, когда тяглыхъ посадскихъ и волостныхъ людей доводили до ожесточенія сборами и правежами, монастыри, одинъ за другимъ, выпрашивали для себя и своихъ имъній льготы, жаловались на разореніе и дъйствовали въ этомъ случаъ черезъ посредство богомольной ма-

тери государя, которая тогда записывала имъ и вотчины 2).

Такъ, 1614—15 годы проходили въ усиленной борьбъ съ внутреннимъ неустройствомъ. На юго-востокъ въ іюнъ 1614 года норышили съ Зарудкимъ. Но множество другихъ казацкихъ шаекъ продолжали разорять гесударство почти во всъхъ его предълахъ. Въ осташковскомъ уъздъ безчинствовали черкасы и литовскіе люди подъ начальствомъ Захарія Заруцкаго, въ Пусторжевъподъ начальствомъ полковника Яська; въ убздахъ: ярославскомъ, бъжецкомъ, кашинскомъ, пошехонскомъ, бълозерскомъ, углицкомъ, свиръпствовала огромная шайка, состоявшая изъ казаковъ и русскихъ «воровъ», преимущественно боярскихъ холопей. Между атаманами отличался особеннымъ звърствомъ Баловень; разбойники его шайки не только грабили, гдъ что могли и не давали правительственнымъ сборщикамъ собирать денегь и хлъбныхъ запасовъ въ казну, но съ необыкновенною свирѣпостью мучили людей. У нихъ было обычною забавою насыпать порохъ людямъ въ уши, ротъ и т. п. и зажигать. Шайка, состоявшая также на половину изъ черкасъ, литовскихъ людей и русскихъ воровъ, въ числъ болье 7,000 чел., разбойничала на съверъ около Холмогоръ, Архангельска, на Вагъ, около Каргополя, и, наконецъ, была истреблена въ заонежскихъ погостахъ и близъ Олонца. Однако, эта шайка оставила по себъ печальные следы: во всемъ крат по р.р. Онеге и Ваге, какъ доносили царю воеводы, осквернены были Божьи церкви, выбить скоть, сожжены деревни; на Онегъ нашли 2,325 труповъ замученныхъ людей, и некому было похоронить ихъ; другіе найдены были дышащими, но страшно искальченными; разбъжавшись по лъсамъ, погибли отъ холода и голода, а послъ усмиренія разбойниковъ жителямъ нечего было ъсть. Въ Вологдъ буйствоваль сибирскій царавичь Араслань, грабиль у жителей запасы и въшаль людей вверхъ ногами. Были тогда разбойничьи шайки и около Перми. Въ Казанскомъ крав, по усмиреніи Шульгина, поднялись татары и черемисы, брали въ плѣнъ и убивали русскихъ людей, захватили дорогу между Казанью и Нижнимъ и покущались даже нападать на города. Другіе разбойники, также называвшіе себя казаками, бродням и безчинствовами въ украинныхъ городахъ <sup>3</sup>). Напрасно правительство предписывало воеводамъ строить засъки, собирать ратныхъ людей, вооружать жителей и всъми мърами ловить и истреблять разбойниковъ; разбойниковъ ста-

8) Замъчательно, что за многими изъ разбойничьихъ шаекъ слъдовата толпа женъ, вънчанныхъ и невънчанныхъ.

<sup>1)</sup> Такъ въ Бѣлозерски посадскіе люди не давали собирать положенную на нихъ дань, и когда воеводы, по обычаю, поставили ихъ за то на правежь, то они ударили въ набатъ и чуть не побили воеводъ и сборщиковъ. То же далалось и въ другихъ мастахъ. Въ отдаленной Чердыни жители не хотали давать ратнаго сбора и прибили присланнаго за этимъ даломъ Князя Шаховского.

<sup>2)</sup> Такимъ образомъ въ бълозерскомъ увядь вымучивали подати съ тяглыхъ врестьянъ, а вотчины Кирилю-Бълозерскаго монастыря были изъяты отъ нихъ. Такую же свободу получили тогда всъ вотчины Волоколамскаго монастыря. Инымъ монастырямъ въ это время всеобщей нужды и безденежья давались права на безпошлинную торговлю солью и другими предметами.

ло очень много; они нападали внезапно: пограбять, пожгуть, перемучать людей въ одномъ мъсть и исчезають, чтобы появиться въ другомъ: ратные люди, прибывшіе въ то мъсто, гдь, по слухамъ, объявились воры, заставали тамъ пепелища да обезображенные трупы людей, а о ворахъ уже шли слухи изъ другихъмъсть.

Лля прекращенія обдь, вь сентябрь 1614 года. Земскій соборь постановиль послать къ ворамъ духовныхъ, бояръ и всякаго чина людей, уговаривать ихъ прекратить свои безчинства и идти на царскую службу противъ шведовъ. Всемъ объявлялось прощеніе. Обещали давать имъ на служов жалованье. а крыпостнымы дюдямы, которые отстануть оты воровства, обыщана была свобода. Часть воровь поддалась увъщаніямь и отправилась кь Тихвину на царскую службу противъ шведовъ; другіе упорствовали и пошли внизъ по Волгъ. зимавоны. Тыковыма делу стои не образования при не третьи, съ которыми былъ самъ Баловень, двинулись къ Москвъ, въ огромномъ числь, подъ видомъ какъ-будто идутъ просить прощенія у государя; но на самомь деле оказалось, что у нихь были коварныя намеренія. Ихъ отогнали отъ Симонова монастыря, преследовали и окончательно разбили на реке Луже. Болье 3-000 ильнныхъ приведено было въ Москву. Простымъ казакамъ объявили прощеніе; Баловня съ нісколькими товарищами, особенно отличавшимися злодъяніями, повъснии; другихъ атамановь разослади по тюрьмамь. Этоть успъхъ ослабиль разбои, но не искорениль ихъ. По разнымь мъстамь продолжали появляться отдыльно разбойничьи шайки, чему способствовало то, что правительство пыталось возвращать на прежнія міста жителей, которые вь Смутное время вышли съ этихъ мъсть 1).

Между тымь, въ Съверской странъ началь свиръпствовать Лисовскій съ -иъсколькими тысячами разнаго сброда, носившими общее названіе «дисовчи ковь». Быстрота, съ которою въ продолжение 1615 г. прогуливался Лисовский по обширному пространству Московского Государства, изумительна. Сначала Пожарскій гонядся за нимь въ Съверской земль. Лисовскій, не успъвши ничего сделать Пожарскому подъ Орломь, отступиль къ Кромамь; Пожарскій—за нимь; Лисовскій-къ Болхову, потомъ къ Бълеву, къ Лихвину и Перемышлю. Лисовскій имъль обыкновеніе оставлять утомленныхъ лошалей, браль свъжихъ и бросался съ неимовърною быстротою туда, гдъ не ожидали его, а на пути все истреблядъ, что попадалось. Пожарскій, утомившись погонею, забольль вь Калугь. Лисовскій со своею шайкою проскочиль на стверь между Вязьмою и Смоленскомъ, напалъ на Ржевъ, перебилъ на посадъ людей и, не взявши города. повернужь къ Кашину и Угличу, а потомъ, прорвавшись между Ярославлемъ и Костромою, началь разорять окрестности Суздаля; оттуда прошель въ Рязанскую землю, надълаль тамь разореній; изъ Рязанской земли прошель между Тулою и Серпуховымъ въ алексинскій убздъ. Воеводы по царскому приказанію гонялись за нимъ съ разныхъ сторонъ и не могли догнать: только князь Куравинъ вступилъ съ нимъ въ бой подъ Алексинымъ, но не причинилъ ему большого вреда. Наконецъ, Лисовскій, надълавши Московскому Государству много бъдъ, ушель въ Литву. На слъдующій 1616 годъ Лисовскій снова появился въ Съверской землъ, но нечаянно упаль съ лошади и лишился жизни. Его шайка избирала другихъ предводителей и долго еще существовала подъ старымъ именемъ «лисовчиковъ», производя безчинства, не только въ Московской, но впослъдствін и въ своей Польской земль.

Такимъ образомъ, Русская земля, пострадавшая и объднъвшая въ Смут-

<sup>1)</sup> Такимъ образомъ вельно было отыскивать разныхъ тяглыхъ люгей, принисанныхъ къ Москвъ и другимъ городамъ; то же постановлялось и о вотчинськъ крестьянать: въ этоть годъ двумя грамстами вельно было возвращать на прежнее мъсто жительства троицкихъ крестьянь, выбывшихъ съ 1605 года. Крестьяно сопротивлянсь, не хотъги возвращать я, а иногда и землевладъльцы, къ которымъ они приставили, не отпускали ихъ. Такле-го соблючение съ прежнихъ мъстъ, не желая подвергаться, тяглу, наполняли разбойничъм шайки.

## -222222222 -2222222222

Часовой въ москет во времена Шиханла Веодоровича. Съ рис. И. Панова.



Опальный бояринъ. Съ картины Н. Неврспа.



222222222



Царица и ея боярыни при богослуженіи въ теремной церкви. Съ рис. Зайденберга.



Одіваніе невісты-боярышин. Съ рис. Верещагина.

кое время, потерпъла новое разорение отъ разбойниковъ и Лисовскаго, а между тамъ угрожающее положение со стороны Швеціи и Польши требовало увеличенія ратныхъ силь и, вслідствіе этого, умноженія денежныхъ средствъ. Сділаны были распоряженія о новыхъ поборахъ. Строгоновы объщали давать деньги въ казну и съ ихъ приказчиковъ вельно было взять 13,810 рублей. Положено было брать во всёхъ городахъ со двора по гривне, а съ уездовъ всёхъ волостей-съ сохи по 120 рублей; но когда дъло дошло до сбора, то въ разныхъ мъстахъ опять началось сопротивленіе. Воеводы должны были употреблять на ослушниковъ ратныхъ людей, но въ то же время сами воеводы, сборщики в разные приказные люди, прівзжавшіе для царскихъ дель, брали прежде всего съ народа на себя то, чего имъ не следовало брать-лишнее, отягощали жителей кормами (сборомъ продовольствія) въ свою пользу, а потомъ уже правили сь нищихъ посадскихъ и крестьянъ государственныя подати: многихъ забивали и замучивали до смерти на правежахъ и доносили въ Москву, что нечего взить Посадскіе изъ городовъ посылали челобитчиковъ жаловаться на утъсненія вт Москву, но это стоило также лишнихъ денегъ. Въ Москвъ, въ Приказахъ, съ челобитчиковъ брали взятки; да и сами челобитчики, прівзжавшіе въ столиду отъ своихъ обществъ, присвоивали себъ порученныя имъ мірскія деньги. Тогда думало усилить свои доходы продажею напитковъ, приправительство казывало вездъ строить кабаки, курить вино, запрещало служилыма и посадскимъ держать напитки для продажи; и это средство не могло принести много пользы: для того, чтобъ пить, нуженъ былъ достатокъ; тъ же, которые пропивали последнюю деньгу, могли доставить только ничтожный доходъ казнъ и зато менъе были въ состояніи платить прямые налоги. Эти сборы были недостаточны, а служилымъ надобно было платить; и дъти боярскіе, вытребованные на службу, роптали, что не получаютъ жалованья, и разбъгались Въ это время правительство старалось умножить и усилить въ войскъ отдълт стръльцовъ, какъ болъе организованное войско; на нихъ тогда полагались вст падежды и потому по городамъ приказано было набирать въ стрельцы охочихт вольных в людей, умъющих в стрълять. Состоя подъ управлениемъ своихъ головъ, стръльцы пользовались правомъ собственнаго суда, кромъ разбойныхъ

Правительство, не въ силахъ будучи сладить съ поборами, созвало въ 1616 году Земскій соборъ. Приказано было выбрать лучшихъ уъздныхъ посадскихъ и волостныхъ людей для «великаго государева земскаго дъла на совътъ». Этотъ соборъ постановилъ всемірный приговоръ: собрать со всъхъ торговыхъ людей пятую деньгу съ имущества, непремънно деньгами, а не товарами, а съ уъздовъ по 120 рублей съ сохи. Со Строгоновыхъ, по расчету, приходилось взять 16.000 рублей, но, кромъ того, соборъ наложилъ на нихъ еще 40.000. «Не пожалъйте своихъ животовъ—писалъ къ Строгоновымъ царь—хоть и себя приведете въ скудость. Разсудите сами: если отъ польскихъ и литовскихъ людей будетъ конечное разореніе россійскому государству, нашей истинной въръ, то въ тъ поры и у васъ, и у всъхъ православныхъ христіанъ и животовъ и домовъ совсѣмъ не будетъ».

Нужно было такъ или иначе покончить со шведами. Новгородъ оставался въ ихъ рукахъ. Вмѣстѣ съ Новгородомъ захвачена была Водская иятина, города: Корела (Кексгольмъ), Ивангородъ, Ямъ, Копорье, Ладога, Порховъ, Старая Руса. Шведы поставили вездѣ своихъ воеводъ, но, вмѣстѣ съ шведскими, были и русскіе начальники. Избраніе Миханла поставило новгородцевъ въ затруднительное положеніе относительно шведовъ: волею-неволею они присягали на вѣрность королевичу Филиппу съ тѣмъ, что онъ будетъ царемъ всей Руси; но теперь въ Москвѣ избранъ другой царь, и шведскій намѣстникъ Эвертъ Горнъ, заступившій мѣсто Делагарди, объявилъ новгородцамъ, что такъ какъ Москва пе хочетъ королевича Филиппа, то королевичь не желаетъ быть на одномъ государствѣ новгородскомъ; по этой причинъ, Новгородъ, съ своею Землею, долженъ присоедпниться къ шведскому королевству. Повгородцы не были согласны на

присоединение къ Швеціи, и, спрошенные черезъ своихъ пятиконецкихъ стагостъ, они упирались, отвиливали, говорили, что, давши разъ присягу королевичу Филиппу, желають оставаться върны своей присягь. Нъкто князь Никифоръ Мещерскій, возбуждаль тогда новгородскій народъ ни за что не присягать шведскому королю, не соглашаться на присоединение Новгорода къ Швеціи и ни въ какомъ случать не отлучать его отъ Московскаго Государства. Шведы за это засадили подъ стражу Мещерскаго. Народъ не успокоивался, требуемаго согласія на присоединеніе къ Швеціи, попросиль у шведскаго намъстника отправить въ Москву посольство для убъжденія бояръ признать царемъ королевича Филиппа. Шведы согласились. Посломъ отъ Новгорода поъхалъ хутынскій архимандрить Кипріань, который прежде участвоваль въ посольствь новгородцевъ къ шведамъ въ Выборгъ и казался расположеннымъ къ Швеціи: съ нимъ побхали двое дворянъ 1). Вмѣсто того, чтобы уговаривать бояръ отступить отъ Михаила (что было слишкомъ опасно для посланныхъ), новгородскіе послы били челомъ боярамъ, чтобъ царь Михаилъ Өедоровичъ простилъ новгородцамъ невольное цълованіе креста и заступился за Новгородъ, который ни за что не хочеть отрываться оть русской державы. Царь допустиль новгородскихъ пословь къ себъ, обласкаль и приказаль дать имъ двъ грамоты: одну отъ бояръ, явную, съ суровымъ выговоромъ всемъ новгородцамъ за то, что они отправили къ нимъ посольство съ совътомъ измънить царю, а другую, тайнуюотъ царя; въ ней царь Михаилъ Оедоровичъ прощалъ новгородцамъ всъ ихъ вины и обнадеживалъ своею милостью. Царскую грамоту стали раздавать въ спискахъ тайкомъ между новгородцами для поддержанія упорства, но въ Москвъ нашелся измънникъ, благопріятель шведовь-думный дьякъ Третьяковъ: снъ написаль объ этой тайной грамоть шведскому намъстнику. Тогда Эверть Горнъ посадилъ подъ стражу вздившихъ пословъ и принялся за Кипріана: его мучили на правежъ, морили голодомъ и морозомъ.

Военныя попытки противъ шведовъ были неудачны для русскихъ. Князь Димитрій Тимовеевичь Трубецкой, подобравши съ собой казаковь, объщавшихся върно служить царю, потерпъль поражение. Но самъ шведский король не былъ намъренъ добиваться слишкомъ многаго. Завязываться въ долговременную и упорную войну было опасно для Швецін, такъ какъ она находилась тогда въ непрінзненыхъ отношеніяхъ и съ Польшею, и съ Даніею; самое обладаніе Новгородомъ представляло для Швецін болье затрудненій и хлопоть, чьмъ пользы. Повгородцы не хотъли добровольно быть подъ шведскимъ владычествомъ; Швецін надобно было держать ихъ насильно и черезь то находиться во всегдашнихъ непріязненных вотношеніях в къ Москвъ: понятно, что тогда Новгородъ ненавидя шведское правленіе, будеть постоянно обращаться къ Москвъ и вооружать се противъ Швеціи. Густавъ-Адольфъ хотъль только воспользоваться запутанимиъ состояніемъ Московскаго Государства чтобъ отнять у него море и тъмъ обезсилить опаснаго для Швецін на будущее время состда. Онъ обратился къ англійскому королю, Іакову І, съ просьбою принять посредничество въ споръ ст Московскимъ Государствомъ. Къ тому же Іакову еще прежде, въ 1613 году. послаль новоизбранный царь Михаиль Федоровичь дворянина Алексъя Зюзина, съ просъбою заступиться за Московское Государство противъ шведовъ и снаблить его оружіемъ, запасами и деньгами тысячь на сто руб. 2). Англія нам'вревалась добиться отъ Россіи новыхъ торговыхъ выгодъ, и потому для нея былъ большой расчеть оказать Россін услугу, чтобы им'єть право требовать возмездія. Англійскій король объщаль прислать уполномоченнаго съ темъ, чтобы прими-

1) Яковъ Бабарыкинъ и Матвей Муравьевъ.

<sup>2)</sup> Таковъ приняль московскаго посла отлично и, зная щепетильность русскихъ въ соблюдения внёмнихъ обрядовъ, во время пріема дозволиль московскому послу надеть шапку, когда самъ быль безъ шапки, изъ уваженія къ царскому имени. Посоль отказался отъ предоставленной ему чести, но быль очень доволенъ; и въ Москвѣ, когда узнали объ этомъ, то были также очень довольны.

рить русскаго царя съ шведскимъ королемъ. Въ 1614 году съ такою же цѣлью отправлены были московскіе послы, Ушаковъ и Заборовскій, въ Годландію. Эти послы были такъ бѣдны, что въ Голландіи принуждены были дать имъ 1000 гульденовъ на содержаніе. Голландскіе штаты также обѣщали свое посредничество въ дѣлѣ примиренія Россіи съ Швеціей. Голландцы надѣялись черезъ это получить себѣ торговыя выгоды, преимущественно расчитывая нанести ущербъ англичанамъ, съ которыми они находились тогда въ сильномъ соперничествъ.

Вь Москву прітхаль оть англійскаго короля, въ качествт посредника, Джонъ Мерикъ, извъстный русскимъ купецъ, пожалованный аглійскимъ королемъ въ рыцари. Со стороны голландцевъ прибылъ въ Россію Николай Ванъ-Бредероде съ товарищами.

При посредствъ этихъ пословъ состоялось совъщаніе между русскими и шведами въ селъ Дедеринъ. Со стороны русскихъ были: окольничій князь Даніплъ Мезецкій и дворянинъ Алексъй Зюзинъ съ товарищами. Со стороны шведовъ—Яковъ Делагарди, Генрихъ Горнъ и другіе. Шведскій король осаждалъ Псковъ, но неудачно, и, потерявши Эверта Горна, отступилъ отъ города.

Голландскіе посланники въ своихъ донесеціяхь оставили любопытныя черты тогдашняго объдственнаго состоянія съвера Россіи. Край быль сильно обезлюденъ. Иностранцы должны были ъхать зимою по пустынъ, гдъ встръчались разоренныя деревни; въ избахъ валялись непогребенныя мертвыя тъла. Волки и другіе хищные звъри бродили стаями. Въ лъсахъ скрывались казаки и «шиши». Они вели партизанскую войну со шведами и убивали всякаго шведскаго воина, котораго случалось имъ схватить на дорогѣ, если онъ быль отправлень съ какимъ-нибудь порученіемъ отъ своего начальства. Старая Руса представляла кучу развалинъ каменныхъ церквей и монастырей. Городъ, прежде мпоголюдный, въ это время опустъль до того, что въ немъ оставалось не болье 100 чел., едва имъвшихъ насущный хлъбъ. Вся окрестность была опустошена, негдь было найти продовольствія и оно доставлялось посламь съ большимь трудомъ изъ отдаленныхъ мъстъ. Шведскіе и русскіе послы помъстились въ отдельных селахь и съезжались на переговоры въ Дедерино къ англійскому послу. Совъщанія происходили въ шатръ, разбитомъ среди поля на снъгу, потому что нельзя было найти для этого довольно просторной избы. Сначала русскіе упрекали Делагарди за прежнее его поведеніе. Тотъ защищался и сваливаль вину на русскихъ. Наконецъ, приступили къ дълу. Шведы пытались поднять вопросъ о выборъ въ московские цари королевича Филиппа; русские и слыщать объ этомъ не хотъли. Переставши толковать о королевичъ Филиниъ, шведы потребовали большихъ уступокъ земель или огромной суммы денегъ. Русскіе объявили, что скорће лишатся жизни, чемъ уступять горсть земли 1). Шведы несколько разъ грозились убхать ни съ чемъ; англичанинъ удерживалъ ихъ, накенець, русскіе согласились отдать одну Корелу, а вмісто другихъ городовъ, которыхъ домогались шведы, предлагали сто тысячъ рублей: Не порвшивши окончательно на этомъ, объ стороны заключили перемиріе отъ 22 февраля до 31 мая 1616 года, и по истеченіи срока положили снова събхаться для заключенія мера. Не ран'є, однако, какъ въ конц'є декабря 1616 г. събхались шведскіе послы съ русскими въ сел'в Столбов'в, все-таки при посредничеств'в Мерика. Новгородцы умоляли русскихъ пословъ поскоръе окончить дъло, потому что шведы и ихъ угодники изъ русскихъ жестоко тъснили новгородцевъ, требуя присяги шведскому королю, и мучили правежами, вымогая у нихъ кормъ и подводы для войска. Эти жалобы новгородцевъ побудили, наконецъ, русское правительство къ уступчивости. Проспоривши почти два мъсяца, 27 февраля 1617 года подписали договоръ въчнаго мира, по которому шведы возвращали рус-

<sup>1)</sup> Англійскій посоль держаль себя хладнокровно и бевпристрастно, и когда русскіе пытались вооружить его противъ шведовь и указывали ему, что шведы не воздають ему должной части, англичанинь отвѣчаль, что честь дана ему оть своего государя и ее никто отнять у него не можеть, а до почета со стороны шведовь ему шѣть дѣла.

скимъ Новгородъ, Порховъ, Старую Русу, Ладогу, Гдовъ в Сумерскую волостъ; а русскіе уступали Швеціи приморскій край: Ивангородъ, Ямъ, Конорье, Орфенскъ и Корелу съ убздами; кромъ того, обязались заплатить 20.000 рублей готовыми деньгами. По выходъ шведовъ изъ Новгорода, 14 марта, русскіе послы вступили туда съ чудотворною иконою, взятою изъ Хутынскаго монастыря. Митрополить Исидоръ встръчалъ ихъ со всъмъ народомъ, который громко плакалъ. Новгородъ былъ въ самомъ жалкомъ состояніи. Болье половины домовъ было сожжено. Жителей оставалось уже немного. Иные разбъжались, другіе померли отъ голода, который свиръпствовалъ въ Новгородъ, его окрестностяхъ и въ Псковской землъ въ такой степени, что жители питались нечистою пищею и даже ъли человъческіе трупы.

Какъ ни тяжелы были для Московскаго Государства условія Столбовскаго мира, отнимавшаго у Россіи море и потому носившаго възсебъ зародышъ неизбъжныхъ кровавыхъ столкновеній въ будущемъ, но въ то время и такой миръ былъ благодъяніемъ, потому что оставлялъ теперь Московское Государ-

ство въ борьбъ съ одною только Польшею.

Устроивши примиреніе, Джонъ Мерикъ прибыль въ Москву и заявиль со стороны Англіи требованіе важныхъ торговыхъ привиллегій. Онъ просиль, между прочимъ, дозволить англичанамъ ходить для торговли Волгою въ Персію, ръкою Обью въ Индію и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разр'вшеніе думы, составленной изъ торговыхъ людей. На основаніи приговора этихъ торговыхъ людей, бояре отказали въ главномъ, чего домогался Мерикъ, подъ благовидными предлогами отсрочки на булущее время. «Теперь русскіе торговые люди оскудъли -- говорили бояре Мерику. -- «Они у англичанъ покупають въ Архангельскъ товары и продають въ Астрахани персіянамь: оть этого прибыль и имъ, и казиъ, а если англичане сами начнутъ торговать въ Персін, то этой прибыли не будеть. Притомъ же въ Персіи теперь небезопасно: персидскій шахъ воюеть съ турьскимь царемь, да и на Волгъ плавать опасно. Надобно отложить до другого времени». Что касается до пути въ Индію и Китай черезъ Сибирь, то бояре сказали англійскому послу, что «Сибирь страна студеная и трудно черезъ нее ходить: по ръкъ Оби все ледъ ходить, по Сибири кочевыя орды бродять, ходить опасно, да и про китайское государство говорять, что оно не велико и не богато, а потому государь, по дружов къ англійскому королю, прикажеть прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково китайское государство: стоить ди туда добиваться». Такимъ образомъ, благодаря силь торговыхъ людей, Мерикъ, при всъхъ своихъ услугахъ Россіи, пе добился цёли стремленій англичань на Востокь, хотя получиль отъ царя, въ знакъ благодарности и вниманія, золотую ціль съ царскимь портретомь и разные подарки, преимущественно мъхами.

Голландцы, также добивавшиеся для себя торговых выготь, получили нъкоторыя выгоды, но не въ такой степени, какъ англичане. Еще въ 1614 г. компаніи голландских гостей подтверждена была грамота царя Василія Ивановича на свободную торговлю во всемъ государствь, а во вниманіе къ разоренію, понесенному голландскими купцами, позволено имъ торговать безпошлинно на три года. Когда срокъ этотъ минулъ, голландцы не добились такого расширенія своихъ торговыхъ правъ, которое бы могло подорвать англійскую торговлю, однако, по собственному ихъ сознанію, въ 1616—17 годахъ, русскіе такъ списходительно смотръли за голландцами, что послъдніе платили за свои товары гораздо менъе пошлинъ, чъмъ съ нихъ слъдовало 1). Шведамъ по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но съ плате-

жемъ обычныхъ полныхъ пошлинъ.

<sup>1)</sup> Предметами привоза у голландцевъ были: вина, сукна, нюренбергскія издълія. мелочные товары и болье всего холсть, который славился тогда во всей Европь. Изъ Россіи голландцы вывозили преимущественно восточные товары: сырой шелкъ, краски, москательные товары, камлоть, парчи, штофныя издълія (дамасты) и др.

Въ то время, когда шли переговоры о миръ со шведами, въ жизни царя произощло печальное семейное событіе. Молодой царь находился въ покорности пиокини матери, которая жила въ Вознесенскомъ монастыръ, имъла свой дворъ и была окружена монахинями; самою приближенною изъ нихъ къ царской матери была мать Салтыковыхъ, старица Евникія. Царь не сміль ничего начинать безъ благословенія матери, а главная сила ея состояла въ томъ, что царь приближаль къ себъ и слушаль совъты тъхъ людей, которымъ она благопріятствовала. Вмёстё съ матерью Михаиль часто совершаль благочестивыя богомолья къ Тропцъ, къ Николъ на Угръшъ и въ разныя святыя мъста, какъ въ самой Москвъ, такъ и въ ен окрестностяхъ. Жизнь царя была опутана множествомъ обрядовъ, посившихъ на себт болье или менье церковный или монашескій характерь. Это приходилось по нраву Михаила, который вообще быль тихъ, незлобивъ и сосредоточенъ. Въ 1616 году, когда ему наступилъ двадцатый годъ, решено было женить его. Созвали, по давиему обычаю, толиу де-<mark>вицъ-дочерей дворянъ и дътей боярскихъ; Михаилу приглянулась болъе всъхъ</mark> Марья, дочь дворянина Ивана Хлопова. Выбранная невъста немедленно была взята «на верхъ» (во дворецъ, собственно въ теремпыя хоромы царицъ) и вельно ей оказывать почести, какъ цариць; дворовые люди ей кресть цьлоьали, и во всемъ Московскомъ Государствъ вельно поминать ея имя на ектекіяхъ. Ее нарекли Анастасіей. Отецъ и дядя нареченной невъсты были призваны во дворецъ; государь лично объявиль имъ свою милость. Такимъ образомъ, родъ Хлоповыхъ, совершенно незначительный до того времени, вдругъ возвысился и сталь въ приближеніи у царя. Это возбудило во многихъ зависть, какъ и прежде бывало въ подобныхъ случаяхъ. Болъе всъхъ не взлюбили Хлоповыхъ могущественные Салтыковы, опасавшіеся, чтобы Хлоповы не вошли въ довъріе царя и не оттъснили ихъ самихъ на задній планъ.

Однажды царь ходиль въ своей оружейной палать и разсматриваль разное оружіе. Миханль Салтыковъ показаль ему турецкую саблю и похвастался, что такую саблю и въ Москвъ сдълають. Царь передаль саблю Гавриль Хлопову, дядь царской невъсты, и спросиль: «какъ ты думаешь, сдълають у насъ такую саблю?» Хлоновъ отвъчаль: «Что, сдълають, только не такою будеть, какъ эта!» Салтыковъ съ досадою вырваль у него изъ рукъ саблю и сказаль: «ты говоришь не знаючи!» Они тутъ же побранились крупно между собою.

Салтыковы не простили Хлоповымъ, что они смѣютъ перечить, рѣшились удалить ихъ отъ двора и разстронть бракъ государя. Они очернили Хлоповыхъ передъ царскою матерью и разными паговорами внушили ей непріязнь къ будущей невъстъ. При нареченной царевнъ находились постоянно: бабка ея, Оедора Желябужская, и Марья Милюкова, одна изъ придворныхъ сънныхъ боярынь. Другіе родиме навъщали ее спачала изръдка, потомъ каждый Вдругъ наречепная невъста заболъла. Съ нею началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это сделалось съ нею отъ неумереннаго употребления «сластей» и уговаривали ъсть поменьше. Она послушалась и ей стало какъ-будто получше, но потомъ болъзнь опять возобновилась, и родные должны были донести объ этомъ царю. Тогда царь приказалъ своему -крайчему Салтыкову позвать доктора къ своей невъстъ; Михаиль Салтыковъ привель къ ней иноземца доктора, по имени Валентина, который нашель у больной разстройство желудка и объявиль, что бользнь излечима и «плоду-де и чадородію отъ того порухи не бываетъ». Такое ръшеніе было не по-сердцу Салтыкову; прописанное лекарство давали царской невъстъ всего два раза, и доктора Валентина болъе къ ней не призывали. Послъ того Салтыковъ призвалъ другого, младшаго врача, по имени Балсыря, который нашель у больной желтуху, но не сильную, и сказаль, что бользнь излечима. Лекарствъ у него не спрашивали и къ больной болье не звали. Салтыковы вздумали потомъ сами лечить царскую певъсту: Михайло Салтыковъ велълъ Ивану Хлопову взять изъ аптеки стклянку съ какой-то водкой, передать дочери и говориль, что чесли она станеть инть эту водку, то будетъ больше кушать». Отецъ отдалъ эту стклянку Милюковой. Пила ли его доць эту водку—неизвъстно; но ей стали давать святую воду съ мощей и камень «безуй», который считался тогда противоядіемъ. Царской невъстъ

Между тъмъ Салтыковъ донесъ царю, будто врачъ Балсырь сказалъ ему, что Марья неизлечима, что въ Угличъ была женщина, страдавшая такою же бользнью и, пробольвши годъ, умерла. Царь не зналъ, что ему дълать. Мать настаивала удалить Хлопову. Просто сослать ее съ «верху» казалось зазорно, такъ какъ она уже во всемъ государствъ признана царской невъстою. Созванъ былъ соборъ изъ бояръ для обсужденія дъла. Напрасно Гаврило Хлоповъ на этомъ соборъ билъ челомъ не отсылать царской невъсты съ «верху», увърялъ, что бользнь ея произошла отъ сладкихъ ядей и теперь уже почти проходитъ, что Марья скоро будетъ здорова. Бояре знали, что царская мать не любитъ Хлопову и желаетъ ее удалить; въ угоду ей произнесли они приговоръ, что Хлопова «къ царской радости непрочна», т.-е., что свадьбы не должно быть.

Сообразно этому приговору, царскую невъсту свели съ «верху». Это было въ то время, когда во дворцъ происходили суетливыя приготовленія къ ея свадьбъ. Хлонову номъстили у ея бабки на подворьъ, а черезъ десять дней со-слади въ Тобольскъ съ бабкою, теткою и двумя дядями Желябужскими, разлучивъ съ отцомъ и матерью. Каково было въ Тобольскъ изгнанникамъ—можно догадываться изъ того, что въ 1619 году, уже какъ бы въ видъ милости, они были переведены въ Верхотурье, гдъ должны были жить въ нарочно построенномъ для нихъ дворъ и никуда не отлучаться съ мъста жительства, а царская невъста, испытавшая въ короткое время своего благополучія роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержаніе по 10 денегъ на день.

Этотъ варварскій поступокъ не былъ дѣломъ царя Михаила Өеодоровича. Царь, повидимому, чувствовалъ привязанность къ своей невѣстѣ и грустиль о ней, но не смѣлъ ослушаться матери. Тѣмъ не менѣе онъ не соглашался жепиться ни на какой другой невѣстѣ. Это событіе показываетъ, что въ то еремя молодой царь былъ совершенно безвластенъ и всѣмъ управляли временщики, угождавшіе его матери, которая, какъ видно, была женщина, хотя

богомодьная, но здая и своенравная.

Уладивши дъло со шведами, Москва должна была покончить и съ Польшею. Но это было гораздо труднъе. Сигизмундъ сожалълъ объ утраченномъ Московскомъ Государствъ. Сынъ его Владиславъ, придя въ совершенный возрастъ, также плънялся мыслью быть московскимъ царемъ и затъвалъ попытаться возвратить себъ утраченный престолъ.

Русское правительство искало противодъйствія Польшъ въ Турціи и въ Крыму и думало было воспользоваться недоразумъніями, возникшими тогда между Турціей и Польшей. Турки злобствовали на поляковъ, но не вполив дружелюбно смотрели и на Московское Государство, за нападеніе допскихъ казаковъ. Русскіе посланники нъсколько льть сряду въ Константинополь раздавали мъха визирямъ и другимъ султанскимъ вельможамъ, и терпъливо выслушивали отъ турокъ колкости и упреки за казаковъ; зато, по крайпей мъръ, утъшались объщаніями турокъ начать войну съ Польшею. Крымскій ханъ, съ своей стороны, бралъ съ русскихъ деньги и мъха и за это объщалъ имъ тревожить поляковъ, но медлилъ. Московское правительство обращалось, кромъ того, къ нъмецкому императору и просило о посредничествъ въ дълъ примиренія Москвы съ Польшею. Императоръ отправиль отъ себя посредникомъ Ганделіуса. При старанія этого посредника събхались подъ Смоленскомъ русскіе послы, князь Иванъ Михайловичъ Воротынскій и его товарищи, съ польскими послами: кіевскимъ епископомъ Казимирскимъ, литовскимъ гетманомъ Ходкъвичемъ и канцлеромъ Львомъ Сапъгою. Ганделіусъ явно мирводилъ польской сторонъ: онъ не только считалъ правильною уступку Ръчи Посполитой земель, завоеванныхъ ею отъ Руси, но полагалъ, что русскіе, признавши Владислава царемъ, обязаны были вознаградить его за утрату царскаго достоинства. Воротынскій вель себя настойчиво; имъ за это быль недоволень царь,

Шествів на осляти въ Верби в Возкрес° ьз въ М скив въ XVII-тъ евив (/ь рис. Ө. Бухгольца.







На пасхв въ терему. Угощение старицъ. Съ рис. Зайденберга.



Поцьлуйный обрядь. Съ карт. К. Маковскаго.

потому что, естественно, боялся за своего родителя, находившагося въ плену у поляковъ, болъе всего желалъ его возвращенія и готовъ былъ на большія уступки, лишь бы добиться освобожденія Филарета. Несмотря на уступчивость своего царя, русскіе послы не поддались излишнимъ притязаніямъ поляковъ,

и събзды подъ Смоленскомъ прекратились. Война была неизбъжна.

Въ 1616 году королевичъ Владиславъ издалъ окружную грамоту ке всъмъ жителямъ Московскаго Государства: напоминалъ, какъ его выбрали на московскій престолъ всею Землею, обвинялъ митрополита Филарета, который будто бы поступалъ вопреки наказу, данному всею Землею; изъявлялъ сожальніе о бъдствіяхъ Московскаго Государства; объявлялъ, что, пришедши въ совершенный возрастъ, идетъ самъ добывать Московское Государство, данное ему отъ Бога, и убъждалъ всъхъ московскихъ людей бить ему челомъ и покориться, какъ законному московскому государю; объщалъ, наконецъ, поступатъ съ Михаиломъ, Филаретовымъ сыномъ, сообразно своему царскому милосердію, по прошенію всей Земли.

Притязанія польскаго королевича грозили внести новое междоусобіе въ

несчастное государство.

Но правильныя военныя дъйствія между Польшею и Москвою начались не ранъе 1618 года (какъ мы указали въ жизнеописаніи Филарета). Война эта требовала крайняго напряженія силь, а между темь Московское Государство еще не успъло поправиться отъ прежнихъ бъдствій и испытывало новыя въ томъ же родъ, какъ въ предшествовавшіе годы. Разбойничьи шайки продолжали бродить и разорять народъ; самый образъ веденія войны съ Владиславомъ увеличиваль число такого рода враговь, потому что главныя силы польскаго королевича состояли изъ казаковъ и лисовчиковъ, а тъ и другіе вели войну разбойническимъ способомъ. Литовскіе люди, за-одно съ русскими ворами, проникали на берега Волги и Шексны и разбойничали въ этихъ мъстахъ. Города были такъ дурно укръплены и содержимы, что не могли служить надежнымь убъжищемь для жителей, которымь небезопасно было оставаться въ своихъ селахъ и деревняхъ 1). Между тъмъ правительство принуждено было усиленными мърами собирать особые тяжелые налоги съ разореннаго народа. То были запросныя деньги, наложенныя временно, по случаю опасности, которыя должны были платить всь по своимъ имуществамъ и промысламъ, и кром'ь того, разные хльбные поборы для содержанія служилых в людей; наконецъ, народъ долженъ былъ нести и посошную службу въ войскъ. Правительство приказывало не давать народу никакихъ отсрочекъ и править нещадно деньги и запасы. Воеводы, исполняя такія строгія повельнія, собирали посадскихъ и волостныхъ людей, били ихъ на правежт съ утра до вечера; ночью голодныхъ и избитыхъ держали въ тюрьмахъ, а утромъ снова выводили на правежъ и очень многихъ забивали до смерти. Жители разбъгались, умирали сть голода и холода въ лъсахъ или попадали въ руки непріятелямъ и разбойникамъ. Бъдствія, которыя народъ русскій терпъль въ этомъ году отъ правительственныхъ лицъ, были ему не легче непріятельскихъ разореній. Монастыри же, какъ и прежде, пользовались своими привиллегіями и если не вовсе, освобождались отъ содъйствія общему дълу защиты отечества, то гораздо въ меньшемъ размъръ участвовали въ этомъ дълъ; нъкоторые изъ нихъ тогда же получали новыя льготныя грамоты. Служилые люди неохотно шли на войну; одни не являлись вовсе, другіе бъгали изъ полковъ; въ Новгородской землъ служилые люди въ то время имъли поводъ особенно быть недовольными,

<sup>1)</sup> Состояніе города Углича, напр., представляется по современнымъ мавастіямъ въ такомъ жалкомъ вида: "мосты погиили, башни стоять безъ кровли, ровъ засыпался, а кое-гда и вовсе не копанъ. Ратныхъ людей почти натъ, стральцовъ и воротанковъ ни одного человака, пушкарей только шесть человакъ и та голодные. Пороха натъ, хлабныхъ запасовъ натъ. Посадскіе люди отъ нестерпимыхъ правежей почти все разбажались съ женами и датьми. Волости кругомъ выжжены, опустошены, а между тамъ въ Углича сидали въ тюрьма болае сорока человакъ разбойниковъ. Та же черты можно было встратить и въ другихъ городахъ большей части государства.

потому что правительство отбирало у нихъ поместья, розданныя при швед-

скомъ владычествъ изъ дворцовыхъ и черныхъ земель.

Въ такомъ состояни быль народъ, когда Владиславъ, идя къ Москвѣ въ августѣ 1618 года, снова возмущалъ русскихъ людей свосю грамотою, увѣрялъ, что никогда не будетъ ни разорять православныхъ церквей, ни раздавать вотчинъ и помѣстій польскимъ людямъ, что поляки не станутъ дѣлать икакихъ насилій и стѣсненій русскому народу; напротивъ—сохраняемы будутъ прежніе права и обычаи. «Видите-ли,—писалъ Владиславъ,—какое разореніе и стѣсненіе дѣлается Московскому Государству, не отъ насъ, а отъ совѣтниковъ Михайловыхъ, отъ ихъ упрямства, жадности и корыстолюбія, о чемъ мы сердечно жалѣемъ: отъ насъ, государя вашего, ничего вамъ не будетъ, кромѣ милости, жалованія и призрѣнія».

Избранный народною волею царь противопоставиль этому покушению своего соперника голось народной воли. 9 сентября 1618 года собрань быль Земскій соборь всёхъ-чиновь людей Московскаго Государства, и всё чины единогласно объявили, что они будуть стоять за православную вёру и своего государя, сидёть съ нимъ въ осадё «безо всякаго сумнёнія, не щадя своихъ головь будуть биться противъ недруга его, королевича Владислава, и идущихъ ст нимъ польскихъ и литовскихъ людей и черкасъ». Грамоты Владислава прельстили немногихъ изъ русскихъ людей. Какъ ни тяжело было русскому народу отъ тогдашняго своего правительства, но онъ слишкомъ зналъ поляковъ, познакомившись съ ними въ Смутное время. Дружба съ ними была не-

возможна. Дъло Владислава было окончательно проиграно.

Въ сентябръ и октябръ русскіе дружно отстояли свою столицу, отбили приступы непріятеля и не поддались ни на какія предложенія принять Владислава. Когда непріятельскія дъйствія по временамъ прекращались и начинались переговоры, Левъ Сапъга, съ свойственнымъ ему красноръчіемъ, исчислилъ русскимъ уполномоченнымъ всъ выгоды, какія получитъ Русь отъ правленія Владислава; русскіе отвічали ему: «вы намъ не дали королевича, когда мы его избрали; и мы его долго ждали; потомъ-отъ васъ произошло кровопролитіе и мы выбрали себъ другого государя, цъловали ему кресть; онъ вънчанъ царскимъ вънцомъ и мы отъ него не отступимъ. Если вы о королевичъ не перестанете говорить, то нечего намъ съ вами и толковать». Въ концъ-концовь поляки должны были отказаться отъ мысли посадить на московскомъ престоль Владислава. 1-го декабря 1618 года подписано было деулинское перемиріе на 14 літь и 6 мъсяцевъ. Правда, Московское Государство много потеряло отъ этого перемирія, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразуменія могли возникать только о тёхь или о другихь границахь государствь, но уже Московское Государство решительнымь заявлениемь своей воли отразило всякія поползновенія Польши на подчиненіе его тамъ или другимъ пу-Temb 1).

Въ іюнъ 1619 года прибыль Филареть, отець государя, и быль носвящень въ патріархи. Дѣла пошли нѣсколько иначе, хотя система управленія осталась одна и та же. Стала замѣтною болѣе сильная рука, управлявшая дѣлами государства. Господствующимъ стремленіемъ было возвратить государство въ прежній строй, какой оно имѣло до Смутнаго времени, и, несмотря на стремленія назадъ, новыя условія жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще въ исторіи Московскаго Государства явленіе. Главою духовенства сдѣлался отецъ главы государства. Отсюда на время патріаршества Филарета возникло двоевластіе. Царь самъ заявляль, что его отцу, патріарху, должна быть оказываема одинаковая честь, какъ и царю. Всѣ грамоты писались отъ имени царя и патріарха. Царь во всѣхъ начинаніяхъ испрашиваль

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что, по окончаніи перемирія русское правительство не наказывало смертью тѣхъ русскихъ, которые поддавались Владиславу, а только ссылало ихъ, наказавши, предварительно, нѣкоторыхъ изъ нихъ кнутомъ.

у родителя совъта и благословенія, и часто разъвзжая съ своей благочестивой матерью по монастырямъ, на то время поручаль отцу своему всё разныя государственныя дела. Въ церковныхъ делахъ Филаретъ былъ полнымъ государемъ. Область, непосредственно подлежавшая его церковному управленію, обнимала все, что прежде въдалось въ Приказъ Большого Дворца, и заключала въ себъ всъ московскія владънія, кромъ архіепископіи новгородской; архіепископъ новгородскій, хотя имбль свое отдёльное управленіе, находился, однако, въ подчинении у Филарета. Собственно для себя Филаретъ, въ годъ своего посвященія въ патріархи, въ 1619 году, получиль въ вотчину на Двинь двъ трети волости Варзуги, съ правомъ полнаго управленія надъ тамошними крестьянами, кромъ разбойныхъ дълъ и татьбы съ поличнымъ. По извъстію ипостранцевъ, съ прибытіемъ Филарета перемънены были должностныя лица во всёхъ вёдомствахъ, и съ этихъ поръ начинается рядъ правительственныхъ распоряженій, клонящихся къ исправленію законодательства, къ престченію злоупотребленій, къ установленію порядка по управленію и, мало-по-малу, къ облегченію народныхъ тягостей. Одною изъ важнёйшихъ мёръ была посылка гисцовъ и дозорщиковъ для приведенія въ извъстность состоянія всего государства, но эта мъра не достигла полнаго усиъха по причинъ нравственнаго зла, таившагося въ московскихъ людяхъ. Писцамъ и дозорщикамъ, за крестнымъ целованіемъ, вменялось въ обязанность поступать по правде, делать опись государства такъ, чтобы сильные и богатые съ себя не сбавляли государственныхъ тягостей, а на мелкихъ и убогихъ людей не накладывали лишнихъ; но писцы и дозорщики, работая полтора-два года, писали «воровствомъ», не по правдъ, съ сильныхъ сбавляли, а на убогихъ накладывали, потому что сь сильныхъ и богатыхъ брали взятки. Правительство приказало ихъ посадить въ особую избу для исправленія своихъ писцовыхъ книгъ подъ надзоромъ окольничьихъ и дьяковъ. Но и эта мера, какъ показывають последствія, не достигла своей цёли: жалобы на неправильность распредёленія податей и повинностей долго и послъ того не прекращались. Изъятія однихъ въ ущербъ другимъ видны и въ это время. Такъ для сбора ямскихъ денегъ разосланы были денежные сборщики; ослушниковъ велели бить на правеже нещадно, а между тъмъ вотчины Филарета, его монастырей и его дътей боярскихъ, вотчины митрополитовъ и многихъ важнёйшихъ монастырей освобождались отъ этихъ поборовъ. Обратији вниманіе на то, что воеводы и приказные люди дъдали невыносимыя насилія посадскимъ и крестьянамъ. Царская грамота запрещала воеводамъ и приказнымъ людямъ брать посулы и поминки, не дозволяла вымогать для себя безденежное продовольствіе, гонять людей на свои работы. Угрожали за нарушеніе этихъ правилъ пенею вдвое противъ того, что виновные возьмуть неправильно, если челобитная, на нихъ поданная, окажется справедливою. Но, мимо всякихъ угрозъ, воеводы и приказные люди продолжали поступать попрежнему, темь более, что правительство, делая имъ угрозы за злоупотребленія, повъряло имъ большую власть въ управляемыхъ ими областяхь, потому что оно только черезъ ихъ посредство и при ихъ стараніи могло надъяться на собираніе налоговъ съ народа. Нъкоторымъ городамъ и уъздамъ (напр., Вагь, Устюжнь) подтверждень быль старый порядокь самоуправленія; въ другихъ его уже не было, да и тамъ, гдъ онъ существовалъ, онъ имълъ разныя степени размъра 1), но вездъ онъ, болъе или менъе, стъснялся властію воеводь; впрочемь, самые выборные старосты делали утесненія беднымь людямъ, и правительство приказывало своимъ воеводамъ охранять отъ нихъ народъ 2). Вообще, въ это время, продолжая стараться всёми мерами добывать

 Въ 1621—22 г. въ Чердыни и Соликамскъ воеводамъ велъно было оберегать народъ отъ злоупотребленій посадскихъ, водостныхъ старостъ и целовальниковъ,

<sup>4)</sup> Напр. въ Новгородъ выборные старосты и цъловальники могли судить всякіе иски, исключая уголовныхъ дълъ. Въ Псковъ судъ ихъ простирался на иски не свыше 100 р., но въ 1633 и исковскіе сравнены были съ новгородскими; въ другихъ мъстахъ земскіе старцы и цъловальники занимались только раскладкою податей и разверсткою повинностей.

себѣ деньги, правительство, однако, давало народу и облегченія въ разныхъ мѣстахъ ¹). Покончено было дѣло съ англичанами. Еще во время осады Москвы Владиславомъ, царь занядъ у нихъ 20,000 р., а въ іюлѣ 1620 года пріѣхаль въ Москву извѣстный тамъ Джонъ Мерикъ; онъ поздравлялъ Филарета съ освобожденіемъ, потомъ снова началъ просить пропуска англичанъ въ Персію по Волгѣ. Правительство снова отдало этотъ вопросъ на обсужденіе торговыхъ людей, которые дали такой совѣтъ, что англичанъ не слѣдуетъ пускать въ Персію иначе, какъ за большую пошлину. Мерикъ имѣлъ у себя инструкцію добиваться безпошлиннаго проѣзда въ Персію. Видя, что не добьется этого, онъ самъ отказался отъ всякихъ правъ на этотъ проѣздъ съ платежомъ пошлинъ и сказалъ: «если отъ нашей торговли будетъ убытокъ государевой казнѣ и вашимъ торговымъ людямъ, то и говорить больше нечего. Мой король не желаетъ убытка вашей казнѣ и московскимъ людямъ». Долгъ англичанамъ былъ выплаченъ. Московское Государство осталось съ Англією въ самыхъ лучшихъ, дружескихъ отношеніяхъ.

Обогащение казны составляло главную заботу московскаго правительства. Постановили, чтобы впередъ всв живущіе въ посадахъ служилые люди несли тягло наравит съ посадскими, а посадскіе впередъ не смітли бы продавать своихъ дворовъ такимъ лицамъ, которыя по своему званію освобождались отъ тягла<sup>2</sup>). Установлены были таможенные и кабацкіе головы пля сбора доходовъ съ таможенъ и продажи напитковъ, а къ нимъ придавались выборные изъ мъстныхъ жителей цъловальники. Въ пограничныхъ торговыхъ городахь: въ Архангельскъ, Новгородъ, Псковъ, всъ дорогіе товары, такъ-насываемые узорочные (къ нимъ причислялись золотыя и серебряныя вещи), не прежде могли поступать въ продажу, какъ послъ того, какъ таможенный голова отбереть и купить въ казну все, что найдеть лучшаго. То же соблюдалось и по отношению къ иноземнымъ напиткамъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, вмъсто того, чтобы держать головъ, таможенные и кабацкіе сборы стали давать на откупъ; и такая мъра была особенно отяготительна для жителей тъмъ болье, что откупщики были большею частью люди дурные. Кабаки развелись повсюду; правительство постоянно приказывало стараться, чтобъ люди больше пили и доставляли казнъ выгоды. Очень многимъ лицамъ давались привилегіи приготовлять для себя, но никакъ не на продажу, напитки предъ большими праздниками или по поводу разныхъ семейныхъ торжествъ. дозволенія служили поводомъ къ безпорядкамъ, потому что подавали возможпость тайно продавать вино или же обвинять въ тайной продажь. Торговцы и промышленники, кромъ таможенныхъ пошлинъ, облагались разными поборами: въ городахъ платили полавочное, на дорогахъ и перевозахъ-мыто. За продажу запрещенныхъ товаровъ (напр., соли, отправленной за-границу, или за провозъ въ Сибирь оружія, желізныхъ изділій и вина) брали заповідныя деньги в). Самыя повседневныя занятія облагались различными мелкими поборами, напр., за водопой скотины и за мытье бълья на ръкъ бралось пролубное, и для такого сбора изъ жителей выбирались особые цъловальники, которые клали собираемыя деньги въ ящикъ за казенною печатью. Выборъ

1) Такъ, калужанамъ дана льгота отъ государственныхъ повинностей па три года. Въ разныхъ мъстахъ давались разныя льготы, напр., въ платежѣ ямскихъ де-

негъ вивсто 1,000 руб. съ сохи-только 468 руб.

в) Продажа табаку и картъ строго преследовалась: за употребление табаку ре-

BAIN HOCKL

которые въ своихъ мірскихъ книгахъ дѣлали "бездѣльныя приписки", налагали неправильно повинности и брали себѣ лишнія деньги въ посулы; за такое воровство имъ угрожали смертною казнью.

<sup>2)</sup> Тягло обнимало въ то время много налоговъ, поборовъ и повинностей, какъто: подводная, ямскія деньги, стрълецкія деньги, и проч. Къ числу повинностей, отправляемыхъ тяглами, принадлежало тогда устройство деревянныхъ мостовыхъ въ городахъ и мъры предупрежденія пожаровъ: съ последнею целью въ Москве выбирались изъ жителей "ярыжные"; жители должны были доставлять имъ на свой счетъ отнеспасительныя принадлежности.

цѣловальниковъ къ разнымъ казеннымъ сборамъ и работамъ, отправляемымъ ст. тягла, въ значительной степени отягощалъ народъ; казенная служба отврекала выбранныхъ отъ собственныхъ занятій, а общество должно было платить

за нихъ подати.

При разстроенномъ состоянии Московскаго Государства, Сибирь была тогда важнымъ источникомъ поправленія финансовъ. Сибирскіе мѣха выручали нарскую казну въ то время, когда невозможно было собирать налоговъ съ разоренныхъ жителей внутреннихъ областей. Государь отдѣлывался соболями повсюду, гдѣ только нужно было платить и дарить. Правительство старалось препмущественно захватить въ свои руки мѣха передъ частными торговцами, и хотя послѣднимъ дозволялось ѣздить въ Сибирь для покупки мѣховъ, но они были стѣсняемы разными распоряженіями, отнимавшими у нихъ время и предававшими ихъ произволу воеводъ, 1).

Русскіе подвигались шагъ за шагомъ на Востокъ и, съ каждымъ захватомъ новыхъ земель, строили остроги и облагали туземцевъ ясакомъ. Но чтобы Сибирь была прочно привязана къ Московскому Государству, необходимо было заселить ее, насколько возможно, русскимъ народомъ. Правительство принимало

къ этому свои мъры въ описываемое нами время.

Кромъ служилыхъ, преимущественно казаковъ, ядро тогдашняго русскаго населенія въ Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались изъ охотниковъ—вольныхъ, гулящихъ людей,—имъ давали земли, деньги на подмогу, и льготы и на нъсколько лътъ. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть въ казну, и этотъ хлъбъ, называемый десятиннымъ.

шель на продовольствие служилыхъ.

При водвореніи пашенныхъ крестьянъ, землю, отводимую имъ, мърили на десятины, на три поля, и присоединяли къ ней сънные покосы и разныя угодья. Это дало немедленно поводъ къ тому, что иткоторые захватывали зомель болье, чъмъ слъдовало, и стали продавать. Такъ было въ западной Сибири, напр., въ верхотурскомъ убздъ, гдъ населеніе было сравнительно гуще; правительство, узнавши объ этомъ, приказывало дълать пересмотры земель и за владъльцами оставлять только ту землю, которую они дъйствительно обработывали. Такимъ образомъ, положено было препятствіе къ захвату сибирскихъ земель въ частную собственность. Такъ какъ движеніе русской власти на Востокъ совершалось быстро, то нотребность въ пашенныхъ крестыянахъ превышала число охотниковъ поступать въ это званіе, и тогда правительство приказывало насильно сводить поселенных уже пашенныхъ крестьянъ съ мъстъ болъе близкихъ на мъста болье отдаленныя; такъ переводились престыяне изъ Верхотурыя и Тобольска въ Томскъ, и это насильное передвиженіе подавало поводъ къ побъгамъ: явленіе, черезчуръ обычное въ европейскихъ странахъ Московскаго Государства, очень скоро показалось и въ Сибири. Кромъ пашенныхъ крестьянъ, позволяли заниматься земледъліемъ всемъ вообще. какъ-то: духовнымъ, торговымъ людямъ, посадскимъ; съ нихъ бради такъ называемый выдъльный снопъ 2). Пашенные крестьяне и работавшіе съ выдъльнаго снопа не могли доставить казнъ хльба въ такомъ количествъ, къ какомъ нужно было для продовольствія служилыхъ въ Сибири; поэтому хльбъ достариямся изъ Пермской земли на счеть тамошнихъ жителей, что называлось сибирскимъ отпускомъ-повинность эта была тяжелая, хлёбъ скупался по таксъ,

<sup>1)</sup> Махами дорожили до такой степени, что когда не доискались пары соболей между махами, посланными изъ Сибири въ царскую казну, то производили по этому породу сублетию

поводу слѣдствіе.

2) Способъ себиранія выдѣльнаго снопа, а также и десятиннаго хлѣба съ казенних крестьянъ приносиль большія неудобства земледѣльцамъ. Послѣдніе не смѣли складывать вь илади сжатаго хлѣба, пока служниме люди не придуть и не возьмуть того, что слѣдуеть въ казну, а такъ какъ село отъ села отстояло верстъ на столятьдесять и болѣе, то служилые люди не усиѣвали пріѣзжать во-время, и хлѣбъ пропадаль въ поляхь отъ непогоды или быль расхищаемъ птицею. Отъ этого народъ терпѣлъ нерѣдко голодъ

по 25 алтынъ за четверть ржи (алтынъ-6 денегь, а въ рубль-200 денегь нли 33 алтына 4 д.), а постройка судовъ и доставленіе подводъ лежали на жителяхъ.

Въ Сибири, какъ въ странъ болъе отдаленной, сильно проявлялись пороки тогдашнихъ русскихъ людей. Воеводы съ особенной наглостью взятки и делали всемъ насилія; служилые люди обращались дурно съ туземпами и накладывали на нихь лишній ясакъ, сверхъ положеннаго, въ свою пользу: наконецъ, пьянство въ Сибири дошло до такихъ предбловъ, что правительство принуждено было поступать вопреки общепринятымь мърамь и вельло уничтожить кабаки въ Тобольскъ 1). Церквей въ Сибири было мало; переселенцы удалены были и отъ богослуженія и отъ надзора духовныхъ и вели совсъмъ неблагочестивый образъ жизни. Патріархъ Филаретъ въ 1621 лосвятиль въ Сибирь перваго архіерея, архіенископа Кипріана. Но на слідующій же годь оказалось, что русскіе сибиряки не хотыли его слушать и отличались крайнею распущенностью правовь. Филареть послаль въ Сибпрь обличительную грамоту, съ приказаніемъ читать ее всенародно въ церквахъ. Онъ укоряль русскихъ поселенцевъ Сибири, особенно служилыхъ людей, за то, что они не соблюдали положенныхъ церковью постовъ, ѣли и пили съ иновърцами, усвоивали ихъ обычаи, находились въ связи съ некрещеными женщинами, впадали въ кровосмъщенія, брали себь насильно чужихъ жень, закладывали, продавали, перепродавали ихъ другъ другу: прівзжая въ Москву съ казною, сманивали и увозили въ Сибирь женщинъ и, въ оправдание своихъ безнравственныхъ поступковъ, показывали грамоту, будто данную имъ какимъ-то дьякомъ Андреемъ. Сибпрское духовенство до крайности синсходительно относилось къ такому поведению своей паствы, да и сами духовные неръдко вели себя не лучше мірскихъ людей. Мы не знаемъ, въ какой степеци повліяло на сибиряковъ посланіе Филарета, но съ этихъ поръ стало заводиться въ Сибири болъе церквей и монастырей.

Таково было положение въ Сибири, -- странъ, какъ мы сказали. имъвшей напоольшее значение для обогащения казны Московского Государства.

Важень быль для Россіи и край приволжскій, но значеніе его оставлялось еще будущимъ временамъ; нижняя часть его была при Михаилъ Өеодоровичь еще очень мало заселена. Начиная отъ Тетюшей випзъ. берега шврокой ръки были пусты: только три города: Самара, Саратовъ 2) и Царицынъ. представлялись путнику, плывшему по Волгь; эти города были заселены исключительно стръльцами и были скоръе сторожевыми острожками, чъмъ городами. Осъдныхъ земледъльневъ въ этомъ крат не было. Встръчались кое-гдъ только временно проживавшіе рыбаки, приманиваемые необыкновеннымъ изобилісмъ рыбы въ Волгъ. Въ ущельяхъ горъ, окаймляющихъ правый берегъ ръки, гиъздились воровские казаки и, при удобномъ случав, нападали на плывущия суда. Самос опасное въ этомъ отношени мъсто было въ Жегулевскихъ горахъ, около впаденія ръки Усы въ Волгу, гль оба берега значительно высоки и были покрыты дремучимь лесомь. Поэтому плавать по Волге было возможно только подъ прикрытіемъ вооруженныхъ людей. Въ описываемое время отъ Нижняго до Астрахани и обратно ходили, такъ называемые, караваны-вереницы судовъ, плывшихъ въ сопровождении стръльцовъ, которые находились на передовомъ суднъ. Караваны сверху въ Астрахань проходили весною, а снизу "Астрахани осенью, и привозимые въ Нижній восточные товары развозплись уже съ наступленіемъ зимняго пути на саняхъ. Плаваніе вверхъ по Волгь было очень медленно, и въ случат противнаго вътра, гребцы и рабочіе выходили на берегъ и тянули суда лямкою; кромъ судовъ, отправлявшихся съ караваномъ,

2) Саратовъ быль построенъ не на томъ месте, где теперь, а на противономож-

ной сторона Волги, въ четырехъ верстахъ отъ нея.

<sup>1)</sup> Однако въ Верхотурьт оно не ръшилось этого сдълать, потому что тамъ была главная сибирская таможня и всегда находилось скопленіе торговых в хюдей: они доставляли казив слишкомъ много дохода потреблениемъ вина.













Дворецъ царя Миханла Өеодоровича въ Костромъ.



Хоромы бояръ Романовыхъ въ Москвъ.











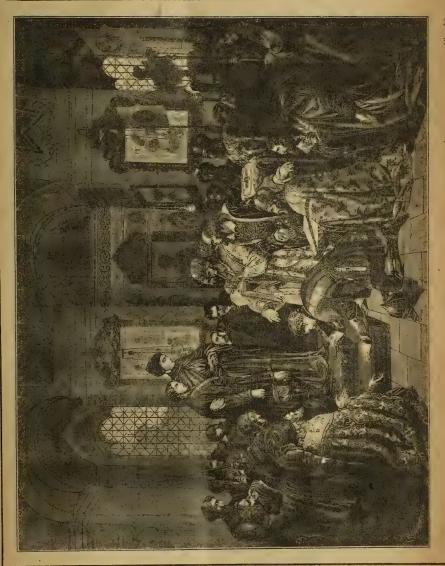

Посольство въ Кострому иъ Михаилу Воодоровичу Раманову объ испрошеній его на всеросейскій престояъ. Съ въргини проф. П. Шамшина. искоторые смёлые хозяева пускались отдёльно па своихъ стругахъ и носадахъ, по нередко платились достояніемъ и жизнію за свою смёлость. Городъ Астрахань возрасталъ, благодаря торговлё съ Персіею. Кром'в персіянъ, въ Астрахани торговали бухарцы, но турецкихъ подданныхъ не пускали въ городъ. Персидская торговля въ это время была мёновая. Важною вѣтвые торговой дѣлетьности въ Астрахани была торговля татарскими лошадьми, но правительство, желая взять ее въ свои руки, стёсняло ее въ Астрахани и приказывало татарамъ пригонять лошадей прямо въ Москву, гдѣ для царя отбирались лучний лошади. Этотъ пригонъ лошадей въ столицу назывался ордобазарною станицею.

Вліяніе Салтыковыхъ при двор'є ослабело тотчась съ прибытіемъ Филарета, но опи держались нёсколько лёть, благодаря покровительству Мароы Ивановны. Жертва ихъ злобы, Марья Хлопова, жила въ Верхотурьт до конца 1620 года. Въ этотъ годъ ее перевезли въ Нижній, озпачивши въ грамотъ подъ именемъ Анастасіп, даннымъ ей при взятіи во дворецъ. Филаретъ думалъ-было женить сына на польской королевив, потомъ на датской, но сватовство не удалось. Царь, изъ угожденія къ матери, долго сдерживаль свои чувства, накопець, объявиль родителю, что не хочеть жениться ни на комъ, кром Хлопокой, которая ему указана Богомъ. Произвели слъдствіе о бывшей бользни цар-ской невъсты. Призваны были отецъ и дядя Марьи Хлоповой. При бояринъ Шереметевъ, чудовскомъ архимандритъ Госифъ, ясельничемъ Глъбовъ и дьякъ Михайловь, царь сдълаль допрось врачамь, льчившимъ Хлопову. Эти врачи показали царю совствит не то, что доносили ему семь летт предъ темъ Салтыковы, будто бы со словъ этихъ самыхъ врачей. Эти врачи никогда не говорили Салтыковымъ, что царская невъста больна неизлъчимо и неспособна къ дъторожденію. Изобличенные на очной ставкъ съ докторами Салтыковы, бояринъ Ворись и окольничій Михайло, были сосланы въ ихъ далекія вотчины, впрочемь, безъ лишенія чиновъ. Но это не помогло несчастной Хлоповой. Мать царя упорно вооружилась противъ брака Михаила съ Хлоповой и поклялась, что не останется въ царствъ своего сына, если Хлопова будетъ царицею. Царь Михаиль Өөөдөрөвичь и на этоть разь уступиль воль матери. Въ грамоть оть ноября 1623 года было объявлено Ивану Хлопову, что великій государь не соизволиль взять дочь его Марью въ супруги; приказано Ивану Хлопову жить въ своей коломенской вотчинъ, а Марьъ Хлоповой вмъстъ съ дядею своимъ Желябужскимъ оставаться въ Нижнемъ (гдъ ей данъ былъ дворъ, нъкогда принадлежавшій Козьм'ї Минину и посл'ї смерти безд'ї тнаго сына его. Нефеда, взятый въ казну, какъ выморочное владъніе). Говорять, что Филаретъ сильно укоряль сына за малодушіе, высказанное послёднимь въ дёле Хло-

Въ сентябръ 1624 года царь, по назначенію матери, женился па дочери князя Владимира Тимоееевича Долгорукова, Маріи, противъ собственнаго желанія. 19 сентября было совершено бракосочетаніе, а на другой день молодая царица оказалась больною. Говорили, что ее испортили лихіе люди. Нензвыстно, кто были лихіе люди и дыйствительно ли царица была жертвою тайнаго злодынія, только черезъ три мысяца съ небольшимъ, 6 января 1625 года, она скопчалась. Современникъ лытописецъ указываетъ на это, какъ на Божіе наказаніе за насиліе, совершившееся надъ Хлоповой. 29 января 1626 года царь вступиль во второй бракъ съ дочерью незнатнаго дворянина Евдокією Лукьяновною Стрышневой, будущею матерью царя Алексыя. Замычательно, что ее ввели вы предупрежденіе придворныхъ козней, уже погубившихъ двухъ царскихъ невысть.

Вскорт послт бракосочетанія царя послтдоваль указь Филарета такого содержанія: въ мартт 1625 года прибыль въ Москву посланникъ шаха Абасса, грузинецъ Урусамоекъ, и привезъ золотой, осыпанный драгоцтиными каменьями, ковчегъ, въ которомъ находился кусокъ старой льняной ткани, выдавае-

мой персидскимъ шахомъ за срачицу Іисуса Христа. Такъ какъ признать на въру справедливость свидътельства иновърнаго государя казалось соблазнительнымъ, то Филаретъ, для узнанія истины, прибъгнуль къ такому способу: наложилъ на недълю постъ, повелъль носить присланную святыню къ болищимъ и наблюдать: будутъ ли чудеса отъ этой ризы Господней. Отъ марта до сентября 1625 года оказалось 67 чудесъ, а отъ сентября до марта 1626 года—4 чуда. На этомъ основаніи риза признана подлинною, учреждено было празднество въ честь ея 27 марта; начались строиться церкви во имя Ризы Господней.

Время отъ второго бракосочетанія царя до второй польской войны ознаменовалось накоторыми законодательными марами ка исправлению далопроизводства и къ устройству благочинія. Самою важивищею паъ этихь мври было возобновление въ 1627 году губныхъ старость. Это учреждение, общее въ XVI въкъ, не было формально уничтожено, но значение его упало; уже во многихъ мъстахъ не было вовсе губныхъ старостъ, въ другихъ они были, но часто не по выбору, а по назначению, и возбуждали противъ себя жалобы за свои злочнотребленія: выпускали за взятки воровь и разбойниковь, научали колодинковъ оговаривать невинныхъ. Между губными старостами и воеводами происходили пререканія: губные старосты обличали воеводь, а воеводы—губныхъ старостъ въ вопіющихъ злоупотребленіяхъ. Власть ихъ вообще была не разграничена отъ власти другихъ должностныхъ лицъ. Часто по возникавшимъ уголовнымъ дъламъ посылались изъ Москвы нарочные сыщики, ненавидимые народомъ за свои злоупотребленія и насилія. Разбои не прекращались. Теперь вельно было во всьхъ городахъ произвести выборъ (людьми всьхъ званій) губныхъ старость изъ зажиточныхъ дворянъ, хорошаго поведенія и умінощих грамоті, «которыми бы можно ви государевыхи ділахи вірить»; имъ поручалось сыскивать всякія уголовныя дёла, но отписывать объ нихъ въ Москву. Затъмъ постановлено было не разсылать болъе сыщиковъ по уголовнымъ дъламъ. Но возстановление значения губныхъ старостъ не удовлетворило, однако, вполнъ общественной безопасности. Судъ губныхъ старостъ пе быль негависимь: они должны были относиться за рёшеніемь дёль въ Москву, въ разбойный приказъ; разъ выбранные, они могли быть смъплемы пе иначе, какъ по волъ правительства; иногда даже они (какъ дълалось передь тъмъ) назначались безъ выбора: наконецъ, въ ихъ дъла и управление виъщивались воеводы. Неточность въ разграничении обязапностей была дъломъ обычнымъ въ Московскомъ Государствъ. Иногда, вмъсто губнаго старосты, завъдываль уголовнымь дёломь воевода, а въ другомь мёстё губнымь старостамь поручались неуголовныя дъла. Были случаи (напр., въ 1644 г. въ Дмитровъ и Кашинћ), что жители жаловались правительству на губныхъ старостъ и просили быть у нихъ, вийсто старостъ, воеводамъ.

Жалобы на разбои не прекращались послъ этого учрежденія. Въ особенности разбойничали люди и крестьяне дворянь и приказныхъ людей, а владъльцы ихъ укрывали. Подобное случалось тоже и въ тяглыхъ обществахъ. Поэтому, черезъ нъсколько дътъ послъ учрежденія губныхъ старостт. правительство установляло брать нени съ обществъ, сотенъ, улицъ, сель и пр. въ такихъ случаяхъ, когда жители покажутъ, что у нихъ нътъ разоойниковъ, а разбойники окажутся: или же когда будетъ дознано, что люди не поспъшили на крикъ разбиваемыхъ разбойниками. Но у людей того времени господствовали старинныя сонвчивыя понятія о преступленіяхъ: на уголовное ліло смотрівли, какъ на частную обиду; родственникъ, подававшій искъ на убійцу своего кровнаго, зачастую заключаль съ нимъ мировую, и діло прекращалось. Такія мировыя и прежде запрещались закономъ, но продолжали совершаться. Новое запрещение последовало при Михаиле Феодоровиче, но и послъ этого вторичнаго запрещенія видны примъры стараго обычая. За убійство и разбои обыкновенно казнили смертью; тому же потвергались церковимо воры, а равными образоми и всякій вори, трижды попавшійся ви кражи. (За

вторую и первую кражу обыкновенно отсъкали руку). Но были случаи, когда убійство не влекло за собою казни: дворянинъ, сынъ боярскій или ихъ приказчекъ, убивши чужого крестьянина и сказавши подъ пыткой, что онъ убилъ его пермышленно, отвъчаль за убійство не самъ; изъ его помъстья брали лучшаго крестьянина и отдавали тому, у кого убить крестьянинъ. Боярскій человькь, убившій чужого боярскаго человька, отдавался съ женой и дытьми господину убитаго. Въ 1628 году было установлено, чтобы кабалы, даваемые дюльми на себя, были действительно только въ продолжение пятнадцати леть, а рость на занятыя деньги-только въ продолжение пяти лътъ, потому что въ этотъ срокъ проценты равнялись занятому капиталу. Относительно правежа сдълано было распоряжение, указывающее замъчательную черту тогдашнихъ нравовъ. Многіе, задолжавши, хотя владъли имъніями, HO соглашались дучше подвергать себя правежу и позволять себя бить палками, отдать за долги свое имущество; и правительство постановило, гпередъ такихъ должниковъ не держать на правежъ болъе мъсяца, скивать долги на ихъ имъніяхъ. Новыя мъры противъ пожаровъ предприияты были послъ того, когда Москва два раза, въ 1626 и 1629 годахъ подвергалась опустошительнымъ пожарамъ, но эти меры, однако, были мало действительны, такъ какъ пожары и послъ того повторялись и въ Москвъ, и въ другихъ мъстахъ.

Въ это время сложилась и разгилась правильная система государственнаго управленія посредствомъ Приказовъ; по крайней мъръ, съ этихъ годовъ постоянно упоминаются многіе Приказы, о которыхъ прежде нътъ извъстій 1).

Срокъ перемирія съ Польшею истекаль, и въ 1631 году правительство пачало готовиться къ войнъ, такъ какъ во всъ прежніе годы безпрерывныя недоразумънія съ Польшею показывали, что война неизбъжна. Велъно было дворянамъ и детямъ боярскимъ быть готовыми 2). Съ монастырскихъ имъній, со встахь вотчинь и помъстій за даточных людей положены были деньги: по 25 руб. на коннаго и по 10 руб. на пъшаго. Между тъмъ, сознавалась потребность водворенія правильнаго обученнаго войска на иностранный образець, и такъ какъ изъ русскихъ людей такого войска нельзя было составить въ скоромъ времени, то поневолъ ръшено было пригласить иностранцевъ. Узнавши бъ этомъ желаніи, начали являться въ Россію разные иноземцы съ предложенізми нанимать за-границею ратныхъ людей. Правительство дало порученіе такого рода полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, служившему нѣкогда французскому королю; правительство приказало имъ нанять полкъ ратныхъ людей всякихъ націй, но только не католиковъ, съ платою впередъ на 4 мъсяца и съ правомъ, по желанію, удалиться въ отечество, оставивии, однако, въ Россіи свое оружіе; раненымъ объщана была награда. Лесли и Фандамъ, кромъ наема лидей, имъли также поручение купить за-границей 10.000 мушкетовъ съ фитилями, для вооруженія иноземныхъ солдатъ (каждый мушкеть обощелся тогда по 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> р.). Кром'в того, выписано было изъ Голландіи ивсколько людей, знающихъ городовое двло, и сдвлана была закунка пороху, ядеръ и сабельныхъ полосъ. Правительство такъ дорожило наемными иноземными воинами, что, заслышавъ о прибытіи Лесли съ ратными людьми, выслало имъ навстръчу воеводу Стръшнева съ приказомъ продовольствовать ихъ харчевникамъ на пути пивомъ и събстными припасами и вельло выбрать особыхт цъловальниковъ для наблюденія, чтобы харчевники не брали съ нихъ лишияго.

2) Они были разделены на статьи: принадлежаще къ первой стать получали

25 р. годового жалованья, къ средней—20, а къ меньшей—15.

<sup>1)</sup> Патріаршій дворець, патріаршій судный приказь, патріаршій разрядь, новгородская четь, новая четь, устюжская четь, владимірская четь, галицкая четь, костромская четь, московскій судный приказъ, казенный дворь, мастерская государева палата, сбору ратныхъ и даточныхъ людей приказъ, дворцовый и судный приказъ, полоняначный приказъ (вѣролтно существовавшій раньше), приказъ сыскныхъ дѣль и пр., кромѣ прежде существовавшихъ.

Въ апрълъ 1632 года скончался польскій король Сигизмундъ III. Въ Польшъ принялись за избраніе новаго короля. Пользуясь междуцарствіемъ, которое у поляковъ всегда сопровождалось безпорядками, царь и патріархъ приказали начать непріязненныя дъйствія противъ Польши и прекратить спошенія съ Литвою, изъ опасенія какого-нибудь зла отъ литовскихъ людей. Не вельно было покупать у нихъ хмель, потому что «баба-въдунья наговариваетъ

на хмель, и они провозять моровое повътріе».

Созванъ былъ Земскій соборъ. На немъ ръшено было отомстить полякамъ за прежнія неправды и отнять у нихъ города, неправильно захваченные ими у русскихъ. На жаловапье ратнымъ людямъ положено собрать попрежнему съ гостей и торговыхъ людей пятую деньгу, а бояре, окольничие и думные люди, стольники, дворяне и дъти боярскіе, дьяки, архісреи и всъ монастырскія власти обязывались давать, смотря по своимъ пожиткамъ, вспоможение, которое называлось «запросными деньгами», и доставлять въ скоромъ времени въ Москву князю Пожарскому съ товарищами, которымъ порученъ былъ этотъ сборъ. Главное начальство надъ войскомъ въ 32.000 человъкъ поручено было боярину Михаилу Борисовичу Шеину и окольничему Артемію Измайлову (всего войска было болье 66.000 и 158 орудій). Шеинъ и Измайловь должны были идти дебывать Смоленскъ, а прочіе воеводы—другіе города. Дёла шли удачно для Московскаго Государства; воеводы успъли захватить нъсколько городовъ и посадовъ; самъ Шеннъ окружилъ себя оконами подъ Смоленскомъ на Покровской горъ. Поляки въ Смоленскъ отбивались 8 мъсяцевъ и уже, по недостатку припасовъ, готовились сдаться, какъ въ августъ 1633 года, въ ту пору неожидан-. но, подошелъ къ городу король Владиславъ съ 23.000 человъкъ войска. Въ это время, по наущенію Владислава, казаки и крымцы напали на украинные города Московскаго Государства. Услыхали объ этомъ служилые люди, помъщики украинныхъ городовъ, бывшіе въ войскъ Шеина; они вообразили себь, какъ въ ихъ отсутствіе враги стануть убивать и брать въ плінь женъ и цітей, и стали разбъгаться. Войско Шенна значительно уменьшилось; онъ не устоять противъ Владислава на Покровской горь, отступиль и заперся вблизи въ острожкъ. Поляки осадили его. Шеннъ выдерживалъ осаду до февраля 1634 года. Войско его страдало отъ цынги. Сдълался моръ, а изъ Москвы не посылали ему ни войска, ни денегъ. Царь, 28 января 1634 года, узнавши о бъдственномъ состояніи Шеина, снова созваль Земскій соборь и жаловался, что сборь запросныхъ и пятинныхъ денегъ шелъ хуже, чъмъ въ прежніе годы, хотя Русская Земля съ техъ поръ и поправилась. Соборъ постановиль новый сборъ запросныхъ и пятинныхъ денегъ, который и порученъ былъ боярину Лыкову. Но пока могли быть собраны эти деньги и доставлено продовольствие Шеину, его войско подъ Смоленскомъ пришло въ крайнее положение. Между тъмъ, иностранцы, бывшіе при Шеинъ, начали сноситься съ королемъ. Это побудило, наконець, Шеина испросить у царя дозволение вступить въ переговоры съ поляками о перемиріи. Шеинъ заключилъ условіе, по которому русскому войску дозволялось безпрепятственно вернуться въ отечество, съ тъмъ оружіемъ, какое оно имъло на себъ, положивши всъ пушки и знамена передъ королемъ, а желающимъ предоставлялось вступить въ польскую службу: но изъ русскихъ людей нашлось такихъ только 8 челов., а иноземцевъ перешло довольно. 2.004 челоевка больныхъ воиновъ было оставлено подъ Смоленскомъ. Съ Шеиномъ ушло 8.056 человъкъ. Шеинъ съ товарищами вернулся въ Москву.

Въ то время, когда Шеинъ стоялъ подъ Смоленскомъ, въ Москвъ произопили большія перемѣны. Филаретъ скончался въ октябръ 1633 года. Вмѣсто него возведенъ былъ на патріаршескій престолъ псковскій епископъ Іосифъ, прежде гонимый Филаретомъ, а подъ конецъ назначенный имъ самимъ себѣ въ преемники. Съ кончиною Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгаго патріарха, но нисколько не боялись добродушнаго царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими къ царю людьми.

Бояре вообще ненавидѣли Пеина. Онъ раздражалъ ихъ своею гордостью, озлобилъ заносчивостью: Шеинъ, гдѣ только могъ, не затруднялся высказывать свое превосходство передъ другими и выставлять неспособность своихъ товарищей; Миханлъ Борисовичъ не считалъ никого себѣ равнымъ. Лѣтописцы говорятъ, что и въ войскѣ, какъ начальникъ, онъ не былъ любимъ ратными людьми за то, что обращался съ ними надменно и жестоко. Бояре увидали случай отомстить ему за всѣ оскорбленія, которыя онъ дозволялъ себѣ по отношенію къ нимъ. Царь Михаилъ беодоровичъ, по смерти родителя, не имѣлъ силы воли противостать боярамъ, а можетъ быть и самъ находился подъ ихъ вліяніемъ. Надъ Шеиномъ и его товарищами произвели слѣдствіе и 23 апрѣля 1634 года въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ приговорили казнить смертію Михаила Шеина, Артемія Измайлова и сына послѣдняго, Василія.

Когда осужденныхъ вывели за городъ на «пожаръ», мъсто казни преступниковь, то дьякъ Димитрій Прокофьевъ всенародно прочиталь приговорь, подробно исчислилъ «воровство» и измъну приговоренныхъ къ смерти. Прежде всего поминалось большое жалованье царскому бывшему боярину Шеину: царь, передъ отправкою его въ походъ, даль ему изъ дворцовыхъ волостей большое село Голенищево съ приселками и деревнями и не велълъ брать никакихъ податей съ помъстей и вотчинъ Шеина и Измайлова. Шеину поставили въ первую вину то, что, еще не уходя на службу, онъ передъ государемъ исчислилъ съ большою гордостью свои прежнія заслуги и выразился о другихъ боярахъ, что въ то время, когда онъ служиль, они «за печью сидели и сыскать ихъ нельзя было». Царь, для своего государскаго и земскаго дела, не хотель его оскорбить и смодчаль, а бояре, слыша такія грубыя и поносныя слова и видя, что государь къ нему милостивъ, не хотъли государя раскручинить. Здъсь проглядываетъ настоящая причина элобы противъ Шеина; опираясь на покровительство сильнаго Филарета, онъ быль слишкомъ смель, и въ то же время, отправляясь на войну, слишкомъ надъялся на самого себя; вышло ему на эло: онъ проиграль въ войнь; а Филарета не стало и некому было защитить его. Ему съ Измайловымъ поставили въ вину разныя военныя распоряженія, иежду прочимъ и то, что они велъли свести въ одинъ острожекъ ратныхъ людей, находившихся по разнымъ острожкамъ, отдали королю пушки и обезчестили имя государя тъмъ, что клади передъ королемъ царскія знамена. Припомнили Шеину, какъ онъ, иятнадцать лътъ тому назадъ, воротившись изъ Польши, гдъ быль пленникомъ, не объявиль государю о томъ, что целоваль крестъ польскому королю. Его поступокъ подъ Смоленскомъ толковался такъ, какъ будто Шеннъ хотълъ исполнить свое прежнее крестное цълованіе королю. Сынъ Артемія Измайлова, Василій, быль обвинень вь томь, что пироваль сь поляками и русскими измънниками, находившимися у Владислава, и произносилъ такія слова: «какъ можетъ наше московское плюгавство биться противъ такого монарха? Каковъ былъ царь Иванъ, да и тотъ противъ литовскаго короля своей сабли не вынималь!»

Имъ троимъ отрубили головы 27 апръля.

Другого сына Измайлова и съ нимъ двухъ человъкъ наказали кнутомъ и сослали въ Сибирь въ тюрьму за произнесение передъ литовскими людьми непристойныхъ словъ. Сосланъ былъ сынъ Шеина и черезъ изсколько дней умеръ. Ссылка постигла совершенно безучастнаго въ этомъ дълъ брата Измай-

лова Тимоеся, единственно за измёну Артемія.

Трудно решить: были ли виноваты Шеинъ и его товарищи въ ошибкахъ, въ которыхъ обвинялись. Мы пе знаемъ, что представляли они въ свое оправдане, но, безъ сомитнія, измёны за ними не было, иначе они бы и не воротились въ Москву. Шеинъ заключилъ перемиріе не добровольно, а съ дозволенія царя. Невозможность спасти пушки объясняется крайнимъ положеніемъ войска. Приговоръ, произнесенный надъ Шепнымъ, противортчилъ фактамъ: Шеина обвиняли въ томъ, что онъ стянулъ все войско въ одинъ острожекъ, а между тъмъ царь за это хвалилъ Шеина въ свое время.

Несчастие подъ Смоленскомъ, за которое поплатился Шеинъ съ товарищемь, оказало печальныя последствія. Московскому Государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратныя силы и деньги для веденія войны. Оставалось просить мира, но, къ счастію, Польша предупредила въ этомъ Москву. Король изъ-подъ Смоленска отправился къ Бълой и никакъ не могъ взять ее, а между темъ въ его войске открылся большой недостатокъ жизненныхъ запасовъ; въ то же время къ королю приходили угрожающія въсти, что турецкій султанъ намъревается напасть на Польшу, а съ другой стороны шведы хотять отказаться отъ участія въ нъмецкой тридцатильтней войнь и устремиться на Пруссію, принадлежавшую въ то время Польшъ. Поэтому польскіе сенаторы первые прислали русскимъ боярамъ предложение о мпръ. Тогда изъ Москвы отправлены были въ мартъ 1634 года бояринъ Оедоръ Шереметевъ и Алексьй Львовь-Ярославскій. Они съъхались съ польскими комиссарами, хелминскимъ епископомъ Яковомъ Жадикомъ и другими панами, на ръчкъ Поляновкъ. Переговоры затянулись до 4 іюня. Поляки котъли сорвать съ Московскаго Государства 100.000 рублей за отказъ Владислава отъ царскаго титула. Московские послы долго упирались, наконець, согласились дать 20,000 рублей. На этой суммъ и поръшили. Объ стороны согласились заключить «въчный миръ». Поляки добивались самаго тъснаго союза, предлагали проектъ, чтобы но смерти короля избрание совершалось вмъстъ съ чинами Московскаго Государства, чтобы царь быль избрань польскимь королемь и, въ знакь совершеннаго равенства, короновался отдельно въ Москве и Польше, но такъ, чтобы польскій посоль возлагаль на царя въ Москвъ корону московскую, а московскій въ Польшъ-польскую, наконецъ, чтобы царь, для соблюденія равенства между его державами, жиль попеременно по году въ Москве, Польше и Литве. Московскіе послы отклонили эти предложенія. Поляки просили дозволить строить въ Московскомъ Государствъ костелы, подданнымъ обоихъ государствъ вступать между собою въ бракъ и пріобретать вотчины полякамъ въ Московскомъ Государствъ, а русскимъ-въ Польшъ. Московские послы наотръзъ отказали, понявши, въроятно, что поляки этими путями хотыли всосаться въ московскую Русь, и мало-по-малу пріобръсть тамъ нравственное господство. какъ это сдълалось въ западной и южной Руси. Составили договоръ, по которому парь уступаль Польшь навсегда земли, находившіяся у поляковь по Леулинскому договору 1). Объ стороны постановили не помогать врагамъ которой-либо изь двухь державь, ръшили дозволить свободную торговлю въ обоихъ государствахъ, выпустить обоюдно всёхъ пленныхъ и впередъ выдавать былыхъ преступниковъ. Польскій король признаваль Михаила Федоровича паремъ и братомъ 2).

1) Черниговскую вемлю съ городами: Черниговомъ и Новгородомъ-Съверскимъ уступали собственно Польшт, а Смоленскую съ городами: Смоленскомъ, Рославлемъ, Вълою. Трубчевскомъ, Невелемъ, Стбежемъ, Стародубомъ и др.—Литвт.

<sup>2)</sup> Для предосторожности на будущія времена поляки домогались, чтобы Ми-ханиъ Өеодоровичъ не писался царемъ "всея Руси", а только "своея Руси", на томъ жанть Осодоровичь не писалоя царемь "всея гуси", а только "своен гуси", на томы основаніи, что часть Руси находится поды польскимы владівнемы. Московскіе послы уперлись и заставили поляковы отказаться оть этого требованія. Поляки легкомысленно сами требовали, чтобы московскій царь ежегодно даваль запорожскимь казакамь жалованье, не предвидя того, что такія дружелюбныя отношенія Московскаго Государства кь запорожскимь казакамь приведуть черезь двадцать літь къ роковымы послідствіямь для Польши. Какь черты различія въ понятіяхь двухь народовь можно привести нікоторым частности этихь переговоровь. Поляки хотьли, чтобы мирь утверждень быль присягою всіхь чновь Московскаго Государства. "Это діло нестаточное, -- отвічали послы, -- мы холопи государя нашего и во всей его царской волів... По заключенім договора поляки сказали: "мы такое великое и славное дёло совершили, чего прежине государи никакъ сделать не могли. Для вечнаго воспоминанія на томь мѣстѣ, гдѣ стояли наши шатры, нужно насыпать два кургана и поставить два каменных столба, и на нихъ написать имена государей нашпхъ, годъ и мѣсяцъ и мнена пословъ, совершившихъ такое великое дѣло". Инереметевъ отвѣчалъ: "У насъ такихъ обычаевъ не повелось, да и дѣлать этого не зачѣмъ; все сдѣлалось во-







Государи самолично подкръпили этотъ миръ; польскіе послы прибыли въ Москву въ началъ февраля 1635 года. Имъ быль сдъланъ торжественный прісмъ, сообразно обычаямъ того времени. Сначала послы въ Грановитой палатъ представлялись царю, который сидъль на тронъ въ царскомъ нарядъ и вънцъ; по трона стояли рынды въ длинныхъ бѣлыхъ бокамъ ждахъ, бълыхъ сапогахъ, въ рысыхъ шапкахъ, съ топорами на плечахъ и зодотыми цъпями на груди. Пословъ допустили къ цълованію царской руки 1) и затьмъ окольничій явиль ихъ подарки. Въ другой день пословъ позвали въ отовтную палату на докончание. Обрядъ этотъ происходилъ такимъ образомъ: сначала послы говорили съ боярами въ отвътной палать и читали договоръ; затемъ ихъ позвали къ царю въ золотую налату. Царь былъ въ полномъ царскомъ облачении. По его приказанию, царский духовникъ принесъ изъ Благовъщенскаго собора животворящій кресть на золотой мись, подъ пеленою. Царь вельль спросить пословь о здравіи и приказаль сфсть. Немного погодя, царскій печатникъ приказаль посламъ и боярамъ подойти ноближе. Царь всталь; ст него сняли вънецъ, взяли у него скипетръ. Утвержденную грамоту положили подъ крестъ; царь приложился ко кресту, велъть печатнику отдать грамоту посламъ и отпустить ихъ. Въ концъ марта пословъ пригласили къ царскому столу въ Грановитой палатъ. Царь сидълъ за особымъ серебрянымъ столомъ, иъ нагольной шубъ съ кружевомъ и въ шапкъ. Бояре и окольниче сидъли въ пагольныхъ шубахъ и черныхъ шапкахъ, дворяне въ чистыхъ охабняхъ. Для гословъ былъ особый столъ. У столовъ: царскаго, боярскаго и посольскаго были особые поставцы съ посудою, которыми завъдывали во время пировъ придворные по назначению. Дворецкий, крайчий, чашники и стольники, разносившие кушанье и напитки, были въ золотномъ платъв и высокихъ гордатныхъ шапкахъ. Царь, по обычаю, посылалъ посламъ со своего стола подачи. Подали красный медь. Государь всталь и сказаль посламь: «Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава короля». Затымъ царь посылаль посламь въ золотыхъ братинахъ шиво, и послы, принявъ чашу, вставали съ своихъ мъсть, пили и опять садились за столъ.

Дня черезъ два польскихъ пословъ послѣ царскаго стола отпустили домой. Въ томъ же году 23 апрѣля, въ присутствіи московскаго посла князя Алексѣя Львова-Ярославскаго, король съ шестью сенаторами присягнулъ въ костелѣ на храненіе договора, а затѣмъ далъ посламъ веселый пиръ, за которымъ пилъ за здоровье брата своего, царя московскаго. Великолѣпная пллюми-

пація заключила это празднество.

Въ 1634 году прівзжало въ Москву голштинское посольство, описанное пзвъстнымъ Олеаріемъ, оставившимъ подробное и драгоцѣнное путешествіе по тогдашней Россіи. Царь дозволилъ голштинскимъ купцамъ торговать съ Персіею на десять лѣтъ, съ платежемъ въ казну 600.000 ефимковъ, считая въ фунтъ по 14 ефимковъ ²). Вообще, по окончаніи польской войны возрастало сближеніе Московскаго Государства съ пностранцами. Правительство пригланало знающихъ иностранцевъ для разныхъ полезныхъ учреждений. Такъ, въ 1634 году переводчикъ Захарія Николаевъ отправленъ былъ въ Германію для

 По русскому обычаю, царь, давши поцеловать руку иповерцамъ, тотчасъ же умываль руки изъ стоявшаго туть рукомойника съ полотенцемъ. Обычай этотъ сильно

не нравился иноземцамъ и оскорблялъ ихъ.

пею Божіею съ повелінія нашихъ великихъ государой и записано на память въ посольскихъ книгахъ". Царь похвалиль за это Шереметева и прибавиль съ своей стороны, что "доброе діло совершилось по волі Божіей, а не для стодновь и бугровъ бездушныхъ".

<sup>2)</sup> Компанія голштинских купцовъ вивла право возить безпошлинно свои товары вь Персію, но не развязывая ихъ въ Россіи, а пэт Персіи привозить сырой шелкь, драгоцівныя краски и другіе товары, исключая тіххь, которые предоставлены были русскимь торговцамь, а пменно: разныя ткани, крашеный шелкь, хлопчатую бумагу, ковры, доспіхи, члинки, шатры, нашивки, понеа, ладань и всякіе москатильпыс товары. Главнымъ предметомъ торговли голштинцевь были краски.

найма мастеровъ мъдноплавильнаго дъла. Иноземецъ Фимбрандтъ получилъ на десять лётъ привиллегію поставить въ пом'єстныхъ и вотчинныхъ земляхъ. гдт придется, но вдали отъ распащныхъ полей, мельницы и сушилы для выдълки лосиныхъ кожъ, причемъ запрещалось всемъ другимъ торговать предметами. Другой иноземецъ шведъ Коэтъ получиль право устроить стеклянный заводъ близъ Москвы. Въ 1644 году гамбуржцу Марселису съ дътьми (получившему еще въ 1638 году право на оптовую торговлю на сѣверѣ госудауства и въ Москвъ), и голландцу Филимону Акему позволено устроить по р. р. Шексић, Костромб и Вагћ и въ другихъ мъстахъ жельзные заводы съ правомъ безпошлинной продажи издълій, на 20 льть, внутри и внъ государства.

По свидътельству Олеарія, въ то время въ Москвъ жило много иноземцевъ и въ томъ числъ 1.000 протестантскихъ семействъ. Они сначала невозбранно селились въ Москвъ, повсюду ставили на своихъ дворахъ молитвенные дома (кирки), закупали у русскихъ дворовыя мъста по хорошей цънъ: но противъ этого вооружились священники въ тъхъ видахъ, что сближение русскихъ съ немцами вредно действуетъ на религіозность русскихъ. По такимъ соображеніямъ было запрещено нѣмцамъ покупать и брать въ закладъ дворы и вельно сломать кирки, которыя нъмцы завели близъ русскихъ церквей. Вибсто этого въ Москвъ отведено имъ было особое мъсто подъ кирку. Около царя были иноземцы, доктора, аптекари, окулисть. алхимисть, лекари, переводчики. часовыхъ и органныхъ дёлъ мастера 1) — всё подъ вёдомствомь аптекарскаго приказа. Имъ давалось жалованье деньгами или мѣхами; кромѣ того, они подучали извъстное количество пива, вина, меду, овса и съна. Лекарей посылали иногда для леченія ратныхъ людей. Царь Михаиль Өеодоровичь сознаваль пользу науки, какъ видно изъ его желанія пригласить на службу Адама Олеарія. • которомъ царю «извъстно учинилось, что онъ гораздо наученъ и извыченъ астрономіи и географусь и небеснаго круга и землемірію и инымъ многимъ надобнымъ мастерствамъ и мудростямъ, а намъ великому государю такой мастеръ и годенъ». Михаиль Феодоровичь вообще интересовался географіей и вельла спъдать дополнение и объяснение къ картъ Московскаго Государства, составленной по приказанію Бориса Годунова, изв'єстной подъ названіемъ: «Большей чертежъ Русской земли, 2). Иноземные солдаты съ этихъ поръ составляли ужноизмънную принадлежность русскаго войска: они вели себя дурно и дълад: разныя насильства жителямь. Правительство хлопотало о прівздв вь Россію пноземныхъ какъ служилыхъ, такъ и торговыхъ людей. Русские купцы съ неохотою смотръди на такой наплывъ торговавшихъ пноземцевъ. Еще въ 1632 году псковичи просили государя, чтобы намцамъ запретили торговать во Пскоръ, но ихъ просьбу не уважили. Подобныя челобитныя подавались и отъ другихъ городовъ; роптали на иноземныхъ купцовъ, которые вздили по всему государству въ силу жалованныхъ грамотъ, повсюду торговали, а при этомъ вели тайно безпошлинную торговлю такіе иноземные купцы, которые и не имъли жалованныхъ грамотъ. Русскимъ торговцамъ дълался подрывъ.

Позволяя иноземцамъ торговать по государству съ большими льготами. правительство старалось забирать, по возможности, разные предметы торговли исключительно въ свои руки, въ ущеров русскимъ торговцамъ. Въ 1635 году правительство взяло себъ монополію торговли льномъ, и прислало изъ Москвы гости скупать въ Псковъ ленъ по той цънъ, какая была указана въ Москвъ,

2) Сношеніе съ восточными народами указало царю на необходимость людей, знакомых съ восточными языками; и съ этой цёлью въ 1644 году велёно было по-слать подъячаго Полуокта Звёрева въ Астрахань для обученія арабскому, татар-скому и персидскому языкамъ и грамотё на бухарскомъ дворё.

<sup>1)</sup> Царь повидимому особенно любиль часы, такъ какъ во время торжественныхъ объдовъ возлъ него всегда стояло двое часовъ. Органный мастеръ Мельхартъ доставнить ему двухь часовых дёль мастеровь, которые обязанись выучить русских своему мастерству. Мельхарть сдёлаль такой искусный органь, что какъ онь за-играеть, то запоють сдёланныя на немь птицы, соловей и кукушка. Царю очень понравилась такая выдумка и онъ подарилъ мастеру 2,676 рублей.

«Тогда—говорить современный лѣтописець—было много насилія и грабежа; деньги дають дурный, цѣна невольная, купля нелюбовная, и во всемъ скорбь воликая, вражда несказанная, ни купить, ни продать никто не смѣстъ мимо гостя, присланнаго изъ Москвы». Подобное дѣлалось въ 1642 году по производству селитры, присвоенному себъ казною. Посланный для этой цѣли Андрей Ступишинъ покупалъ для селитры золу и не додавалъ за нее денегъ да еще, стакнувшись съ таможенными откупщиками, задерживалъ крестьянъ, привозившихъ золу, придпрадся къ нимъ подъ разными предлогами; сажалъ въ

тюрьму и биль на правежъ.

Разныя городскія занятія подвергались отдачь на откупь вь пользу газны. Въ томь же Исковь, напримърь, гдв казенная торговля льномь возбуждала такія жалобы.—квасники, дегтяры, извозчики и байники (банщики) были на откупу и притомь съ торговь—съ наддачею. Иногда и монастыри брали казенные откупы \*). На откупь оть казны отдавались сборы на мостахъ и перевозахъ. Это были тяжелые для народа сборы. Откупщики брали лишнее противъ того, что имъ слъдовало брать по грамотъ. Правительство приказывало такихъ откупщиковъ бить кнутомъ, но услъдить ихъ было трудно, особенно когда воеводы, наблюдавшіе надъ ними, брали съ нихъ взятки и покрывали ихъ злоупотребленія. Подражая правительству, итькоторые частные владъльцы на своихъ земляхъ заводили мосты и мостовщины и отдавали на откупъ. Хотя правительство и запретило имъ такіе сборы подъ страхомъ пени въ пятьдесятъ рублей, но видно запрещеніе это дъйствовало плохо; такія самовольныя стъснительныя для народа учрежденія существовали и по смерти Михаила Өеодоровича.

Правительство пыталось производить поиски руды, съ цѣлью обратить найденное въ свою пользу. Въ Соликамскѣ начали добывать мѣдную руду: работали русскіе мастера плавильщики, а имъ приданы были сосланные дѣлатели фальпивой монеты (денежные воры). Дѣло пошло неудачно: заводы были плохо устроены, мастера были неумѣлые, а между тѣмъ этотъ новый промыселъ тотчасъ же палъ тягостію на народъ, какъ всякое казенное предпріятіе, потому что для народа, по этому поводу, являлись новыя повинности, какъ,

напр., возка лъсу и т. п.

Попрежнему, и въ эти годы правительство старалось объ удержаніи жителей на своихъ мъстахъ, гонялось за бъглыми, водворяло на прежнихъ мъстахъ жительства. Въ случав вторичнаго побъга, виновныхъ стали теперь ссыдать въ сибпрскіе города. Крестьяне, жившіе на владельческих в земляхъ, все болъе теряли свои свободныя права; управление вотчинными и помъщичьими крестьянами не было опредълено яснымъ закономъ, а подчинялось только обычаямь. У некоторых владельцевь были въ крестьянских обществахъ выборные старосты, у другихъ одни приказчики; крестьяне обработывали владъльческое поле, называемое десятинною пашнею, ранбе своего поля, и кромъ того были обложены разными мелкими поборами. Изъ раздъльныхъ актовъ того времени видно, что крестьяне дёлились между наслёдниками, какъ всякое другое имущество, и не имъли права продавать въ чужую вотчину своихъ дворовъ, лавокъ и угодій. Владъльцы, вмъсто себя, стали посылать на правежъ своихъ крестьянь: и ничъмъ неповинныхъ крестьянъ били, вымучивая съ нихъ долги ихъ господъ. Безпрестанные побъги показывають, что крестьяне владъльческие были недовольны своимъ положеніемъ, особенно у небогатыхъ владъльцевъ. Они во множествъ уходили подъ покровительство монастырей или сильныхъ господъ. Дворяне и дъти боярскіе жаловались, что ихъ крестьяне и холопы, убъгая отъ нихъ въ монастырскія имінія, приходять назадъ и подговариваютъ другихъ крестьянъ и холопейкъ побъту, а иногда и сожигаютъ владъльческія усадьбы. Разбон усиливались. Для доставленія казенныхъ денегь или товаровъ

<sup>\*)</sup> Такъ Спасо-евфиміевскій монастырь откупиль въ Ковровь таможенную ярма рочную пошлвну.

съ мъста на мъсто оказывалось необходимымъ посылать, для сопровожденія, ратныхъ людей. Изсколько разъ правительство делало особыя распоряженія противъ разбойничьихъ шаекъ. Въ окрестностяхъ Шун, Суздаля, Костромы свиръпствоваль атаманъ Толстой съ товарищами: губнымъ старостамъ приказано было набирать людей съ ратнымъ боемъ и идти противъ разбойниковъ; Толстой быль поймань, но товарищи его еще долго бущевали, и въ 1637 году преступниковъ по разбойнымъ дъламъ, содержавшихся въ тюрьмахъ. было такъ много, что потребовалось особаго денежнаго сбора на ихъ содержаніе. Съ этого времени разбойниковъ стали ссылать въ Сибирь. Въ этомъ же году распространилось дъланіе фальшивой монеты. До того времени «денежныхъ веровъ били кнутомъ, а съ 1637 года возобновили старый обычай заливать горло растопленнымъ оловомъ, котя по царской волъ эта казнь иногда замъиялась ссылкою на казенныя работы. Пьянство, покровительствуемое правительствомъ, какъ источникъ доходовъ, способствовало шатанію съ мъста на мъсто, умноженію преступленій и вредно дъйствовало на народное хозяйство. Какъ только случалась засуха, такъ народъ, пропивавшій все, что у него остаралось за ежедневными потребностями, не думавшій заранте подготовить себів запасы, терпиль голодь. Такое бидствіе, вмисти съ скотскими падежоми, постигло Россію въ 1643 году, и правительство предпринимало только одну мъру-всеобщее молебствіе о дождъ.

Злоупотребленія со стороны воеводь продолжались попрежнему: а жалобы со стороны народа были часто не безопасны и навлекали на народь новыя бъдствія. Поступить на воеводу къ царю челобитная, пошлется по этой челобитной слъдователь: онъ запутаеть жителей въ дъло; начнутся правежи, са-

жаніе въ тюрьму и всякаго рода притъсненія \*).

Строже всякихъ злоупотребленій по управленію верховная власть наказывала мальйшій, хотя бы не преднамъренный, недостатокъ убаженія къ царской особь. Въ 1641 году кузпецкій подъячій, въ отпискъ оть имени воеводы о посылкъ мъховъ, сдълалъ какую-то незначительную описку въ царскомъ титулъ. Подъячаго за это вельно было высъчь батогами, заключить на недълю въ тюрьму и отставить отъ службы, а самъ воевода за недосмотръ получилъ строгій выговоръ.

Въ видахъ защиты государства, правительство старалось удержать служилыхъ людей въ своемъ званіи, чтобы всегда имъть готовую силу. Съ этою цълью въ 1640 году запрещено вступать въ холопы не только дворянамъ и дътямъ боярскимъ, находившимся на служов, но и родственникамъ ихъ, еще не верстаннымъ въ служоу, и такимъ образомъ этому сословію пресвченъ былъ путь терять свои права по рожденію и поступать въ рабское состояніе. Убы ап отъ тяжести военной службы, служилые люди женились на крыпостныхъ женщинахъ, но теперь такихъ велено было возвращать въ служилое сословіе и давать имъ помъстья. Такъ уничтожился древнъйшій русскій обычай, по которому женившійся на рабъ самъ становился рабомъ.

Опасность набъговь татаръ вызывала необходимость постройки новыхъ городовъ на югъ Россіи и укръпленія старыхъ. Дъятельность этого рода замътно усиливается съ 1635 года. Въ этомъ году былъ построенъ Тамбовъ (Танбовъ). По царскому приказанію вельно набрать служилыхъ людей на житье въ этотъ городь изъ Москвы, а также изъ нъкоторыхъ южныхъ городовъ. Самыя дъятельныя мъры къ оборонъ юга происходили въ 1637—38 г. г. Въ предшествовавшіе годы татары дълали нъсколько набъговъ, съ одной стороны на ряжскія, рязанскія и шацкія, а съ другой—на ливенскія, елецкія, чернскія, новосильскія и мценскія мъста, перебили многихъ людей, жгли селенія и подгородныя слободы, погнали множество плънныхъ обоего пола и всякаго возраста. Отъ этого край терялъ населеніе, служилые не имъли средствъ къ пропитанію

<sup>\*)</sup> Такъ было въ Чердыни въ 1639 году по поводу челобитной на воеводу Хрпстофора Рыльскаго.

себя и лощадей; бъдствіе это вызвало потребность постройки городовъ. этой цъли еще въ 1636 году построенъ городъ Козловъ; велъно копать земляной валь отъ этого города, а на валу ставить земляные городки съ «подлазами» (земляными потаенными ходами). Два городка были поставлены на ръкъ Соснъ. Вь 1637 году поставлены были Верхній и Нижній Ломовъ. Всего болье обращено было вниманія на устройство городковъ и остроговъ въ западной части украинныхъ земель, по ръкамъ: Соснъ, Осколу, по сосъдству съ Бългородомъ и Курскомъ. Тамъ пролегало три пути въ Крымъ: одинъ восточный (черезъ нынышнюю Воронежскую губернію), называемый «калміускимъ шляхомъ» или «калміускою сакмою»; другой—западный, называемый «изюмскою сакмою»; третій — «муравскій шляхъ» лежаль еще западнье, черезь рыку Ворсклу. Положили устроить на этихъ путяхъ жилые города и «стоялые» острожки (т. е. такіе, гдт не было постоянныхъ жителей, а куда отправлялись, по очереди. на временное пребывание служилые люди). Наибольшее внимание обращено было на ръку Сосну. Отъ новопостроенныхъ городковъ копали валы, укръпляли ихъ въ разныхъ мъстахъ стоялыми острожками; а на ръкахъ, гдъ были броды и передазы и гдъ обыкновенно переходили набъгавшіе на Русь татары, подълали засъки, вбивали сваи и дубовый «честикъ» (для порчи лошадиныхъ ногъ). На вздержки для устройства этихъ городовъ правительство назначило особый поборъ со всёхъ тяглыхъ, дворцовыхъ, вотчинныхъ и поместныхъ земель по 10 алтынъ съ чети пашенной земли, а съ нъкоторыхъ-по 20 алт., исключая тъхъ городовъ, которые числились въ казанскомъ приказъ и приказъ большого дворца. Начали поправлять и возстановлять прежде существовавшее украинные города, копать рвы, дёлать лёсныя засёки; для этого учредили особыхъ «застчныхъ» головъ и приказчиковъ, заправлявшихъ работами. На работу посылали ратныхъ людей, а также и сошныхъ, собранныхъ изъ селъ и деревень (съ трехъ дворовъ по человъку съ ближнихъ, а съ пяти дворовъ по человъку съ дальнихъ).

Донцы убили вхавшаго въ Москву турецкаго посланника Каптакузина, а 18 іюня 1637 года взяли у турокъ Азовъ. Они извъстили объ этомъ царя и сбъявили, что начали войну для освобожденія множества христіанскихъ плѣнныхъ. Царь сдѣлаль выговоръ, однако не велѣлъ отдавать Азова и приказаль казакамъ охранять границу отъ татарскихъ набѣговъ, которые должны были кослѣдовать за казацкимъ нападеніемъ. Какъ ожидали, такъ и случилось: крымскій царевичъ Сафа-Гирей сдѣлалъ набѣгъ въ украинныя мѣста; онъ извѣстиль царя, что это—мщеніе за взятіе Азова казаками, и угрожалъ новымъ нашествіемъ весною. Тогда, въ видахъ защиты отечества, царь созваль соборъ всѣхъ чиновъ людей, и этотъ соборъ приговорилъ взять даточныхъ людей съ монастырскихъ имѣній, съ 10 дворовъ по человѣку, а съ вотчинъ и помѣстій—съ 20 дворовъ по человѣку (На слѣдующій годъ съ церковныхъ имѣ-

ній поставка даточных людей была замінена деньгами).

Набъги повторялись. Однако, татары встръчали отпоръ и сами попадались въ плънъ; царь приказывалъ содержать плънныхъ по монастырямъ въ оковахъ и гонять на работы. Но все-таки русскихъ попадалось гораздо больше въ плънъ татарамъ: ихъ содержали въ Крыму «въ мукахъ и тъснотъ» и угрогали распродать въ разныя земли, такъ что въ началъ 1641 года царь назначиль особый сборъ пожертвованій по своему государству на выкупъ русскихъ плънныхъ. Азовъ оставался за казаками. Въ іюнъ того же года явились турки па корабляхъ со множествомъ стънобитныхъ пушекъ. Съ ними были татарскія полчища и самъ крымскій ханъ. Ни пушечные выстрълы, ни подземные подкопы, ни копаніе рвовъ съ цълью засыпать осажденныхъ землею не помогли туръвамъ. Они думали взять городъ измъною и пускали въ Азовъ записки съ предложеніемъ большихъ денегъ за измъну—и это не удалось. Казаки сидъли въ осадъ съ 7 іюня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азовъ своими выстрълами, но съ казаками не могли ничего подълать и удалились. Царь послаль донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту.

Теперь предстояль важный вопрось: донцы просили государя принять подь свою власть Азовь. Но принять его значило отважиться на войну съ турками и татарами. Въ случат уситха, выгоды отъ этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южныя области государства отъ татарскихъ набъговъ: можно было бы и возобновить предпріятіе овладъть Крымомъ, нъкогда начатое при Грозномъ по виушенію Вишневецкаго и не доведенное до конца.

начатое при Грозномъ по внушенію Вишневецкаго и не доведенное до конца. Въ январѣ 1642 года былъ опять созванъ соборъ. Члены его были выбраны изъ «лучшихъ, середнихъ и молодшихъ» людей всѣхъ чиновъ, «добрыхъ и умпыхъ, съ кѣмъ о томъ дѣлѣ говорить можно» \*). Соборъ собрался въ Столовой Избѣ. Думный дьякъ Лихачевъ изложилъ дѣло объ Азовѣ, извѣстилъ, что идетъ въ Москву посолъ турецкій и нужно дать ему отвѣтъ; наконецъ, задалъ собору такіе вопросы: воевать ли съ султаномъ или миритъся и отдать Азовъ? Если воевать, то война протянется не одинъ годъ; нужны будутъ деньги и люди не одинъ годъ. Гдѣ ихъ взять? Эти вопросы были записаны и розданы выборнымъ людямъ; и они должны были отвѣчать письменно.

Духовные отвъчали, что ратное дъло подлежитъ разсмотрънію царя, бояръ и думныхъ людей: ихъ же дъло Бога молить, а помогать будутъ по мъръ

силь, если настанеть война.

Стольники отвъчали, что государь воленъ разрывать миръ или не разрывать съ турками, но ихъ мысль, чтобы государь велълъ донцамъ быть въ Азовъ и дать имъ въ прибавку ратныхъ людей изъ охочихъ и вольныхъ людей; а запасы и деньги слъдуетъ взять тамъ, гдъ царь укажеть.

Московскіе дворяне отв'ячали то же, что и стольники, и сов'ятовали только взять охочихъ людей изъ украинныхъ городовъ, такъ какъ посл'яднимъ это-

го рода служба за обычай.

Никита Беклемишевъ и Тимовей Желябужскій подали особое, обстоятельно изложенное, мивніе. Они напоминали, что крымскій царь всегда обманываль русскихь и нарушаль договоры, крымцы дёлають нападенія и уводять людей въ плѣнъ; во время войны съ поляками крымскій ханъ послалъ царевичей разорять украинные города, а отъ этого украиные люди изъ-подъ Смоленска отъбхали; поэтому дучше, чъмъ платить крымскому царю, употребить деньги на ратныхъ людей. По ихъ мивнію, на подмогу казакамъ должно послать охочих вольных людей, которым быть вь Азов подъ начальством в атамановъ, а московскихъ воеводъ туда не посылать, потому что казаки-люди своевольные и слушать ихъ не стануть. Въ украинные же города послать для береженья даточныхъ людей. Если у государя денегъ не станетъ, то сдълать сборь со всёхь, кромё служилыхь, въ войске находящихся, и поручить это дело лобрымъ людямъ всякихъ чиновъ, выбравъ человъка по два и по три, которые бы всьмъ людямъ правду оказали и наблюдали разницу между многоземельными и малоземельными, такъ какъ последнимъ за первыми «не стянути». Они указывали на важность Азова въ томъ отношении, что когда Азовъ будетъ за Россією, то сосёднія татарскія орды и кавказскіе горцы стануть служить государю.

Стрълецкіе головы и сотепные во всемъ положились на государеву волю. Такъ же отнеслись къ этому дълу дворяне и дъти боярскіе нижегородскіе, муромскіе, лушане (изъ Луха). Владимірскіе дворяне и дъти боярскіе замътили, что государю и боярамъ извъстна объдность ихъ города. Дворяне и дъти боярскіе другихъ городовъ заявляли себя за войну. Они видъли указаніе Божіе въ томъ, что казаки отсидълись отъ турокъ. «Если не изволишь, государь.—говорили они,—принять Азова, и Азовъ будеть у бусурманъ и образъ великаго престителя Господия.—не навесть бы черезъ то на всероссійское государство гиъва Божія и великаго свътильника и вышняго въ пророцъхъ крестителя

Господня Іоанна Предтечи и великаго святителя Николы!»

<sup>\*)</sup> Выборъ сдъдань быль неравно: изъ большихъ статой оть двадцати до семи человькъ, а изъ немногихъ дюдей оть пяти до двухъ.



Коронованіе царя Михаила Веодоровича. Со старинеой гравюры.



**Королевичъ Вольдемаръ, представляется Михаилу Сеодоровичу** въ качествъ нареченнаго жениха царевны Ирины Михайловны.



Царь Михаилъ Өеодоровичъ встръчаетъ отца своего, митрополита Филарета.

Дворяне и дъти боярскіе съверныхъ уъздовъ (Суздаля, Юрьева-Польскаго, Переяславля-Залъсскаго, Бълой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, В.- Новгорода, Ржева, Зубцова, Торопца, Ростова, Пошехонья, Новаго-Торга, Гороховца) между прочимъ указывали на бояръ и ближнихъ людей, надълеипыхъ помъстьями и вотчинами, и разразились обличительными замъчаніями на счете дьяковъ, церковныхъ властей и богатыхъ дворянъ ихъ же братіи, указывая на ихъ богатство, какъ на источникъ доходовъ для веденія славной войиы. «Твои государевы дьяки и подъячіе пожалованы твоимъ государевымъ денежнымъ жалованьемъ, помъстьями, вотчинами; будучи безпрестанно у твоихъ государевыхъ дёлъ, они обогатёли многимъ неправеднымъ богатствомъ, собраннымъ мэдоимствомъ, покупали себъ вотчины, состроили каменныя неудобосказаемыя палаты, какихъ при прежнихъ государяхъ не бывало. Вели, государь, съ ихъ помъстій и вотчинъ ратныхъ конныхъ и пъшихъ людей и обложить ихъ домы и пожитки деньгами на жалованье ратнымъ людямъ»... Они указывали на владычныя и монастырскія имінія, говорили, что нужно собрать съ нихъ даточныхъ людей и прибавили, что если кто утаитъ число принадлежащихъ имъ крестьянъ, то съ тъми за то поступить по закону, а утаенныхъ крестьянъ отобрать на государя. Не пощадили дворяне и дъти боярскіе съверныхъ городовъ и своихъ братій, служившихъ въ разныхъ должностяхъ. «Нькоторые наши братья, — говорили они, — не хотя тебъ государю служить, записывались въ московскій списокъ и въ разные государевы чины, будучи въ городахъ у твоихъ государевыхъ дълъ, ожиръли и обогатъли и на свое богатство накупили себъ вотчинъ; а дворовые твои государевы люди всякихъ чиновъ пожалованы помъстьями и вотчинами, получаютъ ежегодно денежное жалованье, черезъ годъ и черезъ два посылаются приказчиками въ дворцовыя села, паживають себъ большія пожитки, а полковой службы не служать. Вели, государь, съ нихъ со всёхъ взять даточныхъ людей, а съ ихъ пожитковъ деньги». Они совътовали набрать стръльцовъ и солдатъ во всемь государствъ изъ охочихъ людей, но только не изъ крѣпостныхъ и старинныхъ холопей, принадлежащихъ имъ, дворянамъ, и себя самихъ выставляли разоренными, безпомощными, безпомъстными, пустомъстными и маломъстными. Въ заключеніе они совътовали взять для такого важнаго дъла лежачую домовую казну у патріарха, митрополитовъ, архіереевъ и монастырей, и обложить всъхъ торговыхъ и промышленныхъ людей, смотря по ихъ состоянію. «Вели, государь, — прибавляли они, — счесть, по приходнымъ книгамъ, всъхъ приказныхъ государевыхъ людей, дьяковъ, подъячихъ и таможенныхъ головъ, въ Москвъ и въ городахъ, чтобы твоя государева казна безъ въдомости у тебя не терялась; а деньги на жалованье ратнымъ людямъ вели собирать гостямъ и земскимъ людямъ. Вели, государь, быть на службъ противъ нечестивыхъ бусурманъ всемъ темъ, которые сидятъ въ городахъ на воеводствахъ и у приказныхъ дёлъ, чтобы вся твоя государева земля была готова противъ нашествія нечестивыхъ бусурманъ. Вотъ наша, холопей твоихъ, мысль и сказка».

Дворяне южныхъ городовъ (Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, Алексина, Торусы, Серпухова, Калуги, Бълева, Козельска, Лихвина, Серпейска, Мещонска, Воротынска, Медыни, Малоярославца, Боровска, Болхова, Мценска, Ряжска, Кадачева) подали сказку почти въ томъ же духъ, какъ и предъидущая, но совътовали брать подати на войну не по писцовымъ книгамъ, а по числу крестьянскихъ дворовъ: у кого изъ служащихъ болъе иятидесяти крестьянъ, — съ тъхъ брать деньги и запасы, а кто имъетъ иятьдесятъ крестьянъ — тотъ самъ долженъ идти. Что касается до нихъ самихъ, то они выразились такъ: «Мы, холопи твои, пуще, чъмъ отъ туркскихъ и крымскихъ бусурмановъ, разорены отъ московской волокиты, неправдъ и неправедныхъ судовъ»... За всъмъ тъмъ, эти дворяне находили, что Азовъ нужно непремънно принять и стоять за него кръшко, потому что нагаи, кочующіе недалеко отъ

Азова, будутъ служить тому, за къмъ будетъ Азовъ.

Служилые люди стояли за войну, но сказка гостей и торговыхъ людей

не выражала этого желанія. Отвъть ихъ носить обличительный характерь и составляеть важный современный источникъ для исторіи быта и положенія торговаго класса. Полагаясь на волю государя, они говорили такъ: «судить объ устройствъ ратныхъ людей и о запасахъ есть дъло служилыхъ, за которыми твое государево жалованье вотчины и пом'встья, а мы торговые людишки питаемся въ городахъ своими промыслишками; за нами вотчинъ и пом'естій нътъ. Службы твои, государевы, мы служимъ на Москвъ и въ городахъ безпрестанно, и отъ этихъ службъ, да отъ пятинныхъ денегъ, что мы давали въ смоленскую службу ратнымъ и служилымъ людямъ на подмогу, много оскудъли и обпищали до конца. Мы, будучи на твоихъ государевыхъ службахъ въ Москвъ и городахъ, собирали твою государеву казну за крестьянъ цълованіемъ съ большою прибылью: гдъ при прежнихъ государяхъ, да и при тебъ, государъ, собиралось сотъ по пяти, по шести, тамъ собирается нынъ съ насъ и со всей земли нами же тысячь по пяти, по шести и болье. Торжишки наши, государь, стали гораздо худы: отняли ихъ у насъ въ Москвъ и городахъ иноземцы, нъмцы и кизильбашцы (персіяне), которые прівзжають въ Москву и въ другіе города съ большими торгами и торгуютъ всякими товарами. Въ городахъ всякіе люди оскудівли и обнищали до конца отъ твоихъ государевыхъ воеводь; а торговые людишки, которые вздять по городамь для своихъ промыслишекъ, отъ воеводскихъ насильствъ и задержанія въ пробадахъ потеряли торги свои. При прежнихъ государяхъ въ городахъ въдали губные старосты, и посадскіе люди судились промежъ себя сами, а воеводы посылались съ ратными людьми только въ украинные города для береженія отъ татаръ. Мы, ходопы твои и сироты, просимъ милости твоей, государь, пожаловать твою государеву вотчину, воззръть на нашу бъдность». Затъмъ они изъявили готовность умереть за святую въру и за многолътнее здоровье своего государя.

Наконець, последоваль ответь людей низшаго чина: черныхъ московскихъ сотенъ и слободъ, сотскихъ и старостъ отъ имени всёхъ тяглыхъ людей. И они предостав**ляли г**осударю судить о военномъ дёлё, какъ ему Богъ извёстить, но описывали свое плачевное положение въ такомъ видъ: «Мы, сироты твои тяглые людишки, по гръхамъ своимъ оскудъли и обнищали отъ великихъ пожаровъ, отъ пятинныхъ денегъ, отъ поставки даточныхъ людей, отъ подводъ, что мы, сироты твои, давали тебъ государю въ смоленскую службу отъ поворотныхъ денегъ, отъ городоваго землянаго дёла, отъ великихъ государевыхъ податей и отъ разныхъ службъ въ цъловальникахъ, которыя мы служимъ въ Москвъ вмъстъ съ гостями и кромъ гостей. Всякій годъ съ насъ, сиротъ твоихъ, берутъ въ государевы приказы по ста-сорока-ияти человѣкъ въ цвловальники; да съ насъ же беруть человвкъ семьдесять пять ярыжныхъ, да извозчиковъ съ лошадьми, стоять безъ съёзда безпрестанно на земскомъ дворъ для пожарнаго случая, а мы платимъ тъмъ цъловальникамъ, ярыжнымъ и **извозчикамъ каждый мъсяцъ подможныя кормовыя деньги. И отъ великой бъд**ности многіе тяглые людишки изъ сотенъ и слободъ разбрелись розно и поки-

дали свои дворишки».

Здѣсь какъ пельзя рѣзче выразилось различіе и противоположность между интересами и взглядами двухъ половинъ, на которыя въ государственномъ отношеніи разбивался русскій народъ — служилыхъ и неслужилыхъ или «государевыхъ холопей», и «государевыхъ сиротъ», какъ они титуловались. Первые были за войну и сознавали важность ея для государственныхъ цѣлей; вторые, не высказываясь явно противъ войны, представляли только скудость средствъ для ея веденія. Но въ послѣднихъ была вся сила народнаго голоса. Правительству послѣ этого собора не оставалось ничего, какъ только поспѣпнить номириться съ турками.

Въ Москву прівхаль турецкій посоль Чилибей; его приняли дружелюбно, объщали сдълать все угодное султану, и 30 апръля 1642 года царь послалъ Желябужскаго и Башмакова съ приказаніемъ казакамъ, чтобъ они возвратили Азовъ туркамъ, а сами вернулись въ свои курени. Въ слъдующемъ 1643 году царь отправиль въ Турцію пословь: Илью Даниловича Милославскаго и дьяка Лазаревскаго, съ увъреніями въ дружескомъ расположеніи и съ мѣхами для подарковъ. Посолъ, по царскому наказу, говорилъ визирю о казакахъ такъ: «Если государь вашъ велить въ одинъ часъ всѣхъ этихъ воровъ казаковъ побить, то царскому величеству это не будетъ досадно»... Казаки были очень раздражены, несмотря на то, что русскій посолъ, проѣзжая въ Турцію, привезъ имъ 2.000 рублей царскаго жалованья и, кромѣ того, суконъ, вина и разныхъ запасовъ. Казаки перехватили царскую грамоту, въ которой они названы ворами. Послѣ этого они грозили уйти съ Дона на Яикъ, а оттуда ходить на море и безнокоить персіянъ. Вслѣдствіе такихъ слуховъ, царь приказалъ астраханскимъ воеводамъ поставить въ Яицкомъ городкѣ ратныхъ людей и промышлять противъ казаковъ оружіемъ.

Подъ конецъ царствованія Михаила Осодоровича происходило событіє съ женихомъ царской дочери, очень любопытное по отношению къ тогдашнимъ правамъ и понятіямъ. Царю Михаилу Өеодоровичу пришла мысль выдать свою дочь за какого-нибудь иностраннаго принца, пригласивъ его въ Россію. Попытка въ такомъ родъ была не первая, какъ показываетъ судьба Магнуса при царъ Иванъ Васильевичъ и датскаго королевича Іоанна, умершаго при Борисъ въ Москвъ. Царь Михаилъ Өеодоровичъ призвалъ къ себъ довъреннаго голландца Петра Марселиса, разспрашиваль его и узналь оть него, что у датскаго короля есть сынъ, принцъ Вольдемаръ, 22 лътъ. По разсказамъ Петра Марселиса, опъ показался царю подходящимъ женихомъ. Царь отправилъ въ Данію Ивана Оомина навести о женихъ точныя справки и подкупить живописца, чтобы сняль сь королевича портреть, а чтобы скрыть главную цёль, приказаль снять портреты съ самого короля Христіана и его сыновей. Порученіе было странное. О немъ узнали при дворъ, и одинъ вельможа сказалъ Оомину: «Ты полкупаещь снять портреты съ короля и королевичей; это дёло невозможное, потому что живописецъ долженъ стоять передъ королемъ и королевичами и глядъть на нихъ; но государь нашъ приказалъ снять съ себя и королевичей портреты и послать царю». Однако, въ Даніи смекнули, въ чемъ дёло, и попытались, нельзя ли извлечь пользу изъ такого расположенія царя къ датскому владътельному дому.

Лётомъ 1641 года узнали въ Москвѣ, что ѣдетъ чрезвычайное датское посольство, а въ немъ принцъ Вольдемаръ 1). Посольству этому, однако, не оказали особаго вниманія въ Москвѣ. Оно добивалось для датской торговли важныхъ выгодъ противъ иныхъ иноземцевъ и, не получивши ихъ, въ октябрѣ того же года вернулось домой. Въ Москвѣ посмотрѣли на принца.

Весною слѣдующаго года царь отправиль въ Данію пословъ окольничаго Провстева съ товарищемъ съ предложеніемъ брака королевича Вольдемара съ царскою дочерью Ириною <sup>2</sup>). Посолъ этотъ, объявивши о предложеніи царя, не могъ дать никакого отвѣта на вопросъ: «какіе города и земли дастъ царь своему затю», а съ своей стороны заявилъ о необходимости королевичу креститься въ «христіанскую» вѣру, на что послѣдовалъ отказъ. Самъ короле-

<sup>1)</sup> Велёно было приставамъ на дороге приглядываться и доносить, какъ обращаются чдены посольства съ Вольдемаромъ и съ такимъ ли почтеніемъ, какъ съ царскимъ сыномъ; а между тёмъ ему съ посольствомъ отведено было помещеніе въ доме думнаго дьяка Ивана Грамотина. Чтобы сдёлать домъ думнаго дьяка скольконибудь приличнымъ для помещенія иноземцевъ, велёно было со двора свезти навовъ и щены и цосыпать нескомъ, а домъ убрать и произвести въ немъ починки.

нноудь приличнымъ для помъщени иноземцевъ, вельно обло со двора свезти нанозъ и щены и цосынать нескомъ, а домъ убрать и произвести въ немъ починки.

2) Такъ какъ царь прежде нуждался въ портретъ жениха, то предполагали, что въ Даніи король будетъ нуждалься въ портретъ невъсты, но снимать портреты съ особъ женскаго пола и разсынать ихъ было не въ обычать, потому что боялись порчи и колдовства, и посслъ Проъстевъ получилъ приказаніе, въ случать, если заговорять о портретъ будущей невъсты, отвъчать, что царскихъ дочерей никто не видить, кромъ самыхъ близкихъ бояръ, и портрета съ нихъ не снимають "для остереганья ихъ государскаго здоровья". Но портрета не потребовали.

вичъ видълся съ послами, обощелся съ ними очень любезно и говорилъ, что поступитъ такъ, какъ велитъ ему отецъ.

Царь быль очень недоволень своими послами, которые, не смѣя отступить оть буквы наказа, не сумѣли найтись, что имъ отвѣчать на заданный вопросъ. Въ декабрѣ того же года царь выбраль для посылки въ Копенгагенъ того же иноземца Марселиса, который ему даль первое извѣстіе о Вольдемарѣ. Онъ поѣхаль съ обѣщаніемъ отъ царя дать будущему царскому зятю Суздаль, Ростовъ и другіе города и предоставить ему свободу вѣроисповѣданія, какъ равно и всѣмъ пріѣхавшимъ съ нимъ людямъ,

Московская земля на западѣ Европы представлялась дикою страною и внушала страхъ. «Если, — говорили датскіе вельможи Марселису, — нашъ королевичъ туда поѣдетъ, то сдѣлается холопомъ на-вѣки, и что обѣщаютъ, того не исполнятъ. Какъ нашему королевичу ѣхатъ къ дикимъ людямъ!»

Ловкій Марселись принялся расхваливать Московское Государство, увѣрялъ, что въ немъ отличный порядокъ и въ доказательство, что тамъ можно

жить, приводиль въ примъръ самого себя.

Самъ королевичъ неохотно ъхалъ въ московскую землю, тъмъ болъе, что первый пріемъ, испытанный имъ въ этой земль, не понравился ему. Но король отецъ хотълъ сбыть и пристроить своего сына. Марселисъ успокоивалъ принца, ручался своею головою, что ему будетъ хорошо. «А какая мнъ польза въ твоей головъ, если мнъ будетъ дурно?» — отвъчалъ ему королевичъ и соглашался ъхать только по волъ отца.

Марселиса отправили назадъ къ царю и поручили передать условія, на которыхъ королевичъ можетъ прівхать въ Москву. Требовалось, чтобы королевичу не было никакого принужденія въ въръ, чтобы онъ зависълъ отъ одного только царя, чтобы удѣлъ, назначенный ему тестемъ, быль наслѣдственный, чтобы государь дополнялъ ему содержаніе денежнымъ пособіемъ, если доходовъ съ удѣла будетъ мало.

Царь на все даль согласіе, уступаль на въчныя времена зятю Суздаль,

Ярославль и, вдобавокъ, объщалъ дочери приданаго 300.000 рублей.

Королевичь, встръчаемый на своемь пути въ Московскомъ Государствъ хлъбомъ-солью и дарами, прибыль въ Москву 21 января 1644 года и былъ принятъ съ чрезвычайнымъ почетомъ. Стройные ряды служилыхъ и приказныхъ людей въ праздничныхъ одеждахъ сопровождали его до Кремля, а по улицамъ на пути его были разставлены стръльцы безъ оружія: то былъ особый почетъ, котораго не оказывали никому другому. Это означало, что царъ считаетъ принца не гостемъ, а членомъ своего царскаго дома, который, находясь въ безопасности посреди върныхъ подданныхъ, не нуждается въ оружія. По прибытіи принца въ назначенное для него помъщеніе, поднесли ему отъ всъхъ городовъ Московскаго Государства хлъбъ-соль и разные дары, состоявше изъ золотыхъ, серебряныхъ вещей, соболей и дорогихъ тканей. Англійскіе и голландскіе купцы также поднесли ему богатые дары.

Черезъ четыре дня царь первый посътилъ нареченнаго зятя и обласкаль. 28 января ему сдъланъ былъ торжественный пріемъ при дворъ; царь, одътый въ свое царственное облаченіе, обнималь, цъловалъ его и посадилъ рядомъ съ собою по правую руку; по лъвую сидълъ царевичъ Алексъй Михайловичъ. Въ тотъ же день былъ торжественный объдъ, и принцъ опять сидълъ рядомъ съ царемъ. Послъ объда принца одарили богатыми подарками отъ царя и царевича, а черезъ два дня царица прислала ему двъ дюжины полотенецъ, имъвимъ символическое значеніе свадебнаго подарка.

Все шло, казалось, какъ нельзя лучше, какъ неожиданно 6 феврали царь прислалъ сказать принцу, чтобъ онъ принялъ греческую въру и тогда уже можетъ жениться.

Принцъ былъ пораженъ такимъ требованіемъ и сначала думалъ, не испытываютъ ли его. Онъ отвъчалъ, что не приметъ греческой въры и ссылал-

ся на договоръ; увѣрялъ, что не пріѣхалъ бы, если бы зналъ, что поднимется рѣчь о вѣрѣ, и замѣтилъ, что бракъ уже, иѣкоторымъ образомъ, заключенъ; если расторгнуть его, то отъ этого датской коронѣ будетъ нанесено оскорбленіе, а про царя пойдетъ дурная слава.

Вслёдъ затёмъ, 13 февраля царь, пригласивши къ себъ королевича, сказалъ: «король, твой отецъ, велёлъ тебъ быть у меня въ послушани; миъ

угодно, чтобы ты приняль православную въру».

— Я кровь свою готовъ пролить за тебя, — отвъчалъ королевичъ, — по въры не перемъню. Въ нашихъ государствахъ ведется такъ, что мужъ держитъ свою въру, а жена свою.

— А у насъ, — сказалъ царь, — мужъ съ женою разной вёры быть пе могутъ.

Королевичь просиль отпустить его домой, но царь отвычаль, что отпу-

стить его «непригоже и нечестно, не соверша добраго дъла».

Съ тъхъ поръ нѣсколько разъ Вольдемаръ письменно обращался къ царю. уличалъ его первою грамотою, въ которой сказано было прямо и положительно. что его не будутъ неволить въ вѣрѣ. Царь на это отвѣчалъ, что ему и теперь нѣтъ неволи; но въ грамотѣ, посланной къ датскому королю, не сказано, чтобы королевича не призывать къ соединеню въ вѣрѣ. Королевичъ повториль свою просьбу отпустить его, но его не отпускали и продолжали уговаривать принять православіе.

Приходили къ нему бояре, увъряли, что невъста его хороша собою, умна, и если онъ увидитъ ее, то непремънпо полобитъ: она не напивается пъяною, подобно московскимъ женщинамъ; для такой красавицы можно пере-

мънить въру.

Присылаль къ королевичу патріархъ, предлагаль устроить диспуть о гъръ и убъждалъ Вольдемара принять православіе. Королевичь соглашался на диспуть, замѣтивши, что онъ лучше всякаго попа знаетъ Библію. Потомъ патріархъ прислаль ему длинное увъщаніе, чуть не въ 48 саженъ, по замѣчанію датчанъ, но королевичь, между прочимъ, отвѣчаль ему: «Если я буду невѣренъ Богу, то какъ можно полагаться на мою върность царскому величеству?»

Датскіе послы просили себѣ отпуска и требовали, чтобы вмѣстѣ съ ними отпустили и королевича. Но имъ сказали, что королевича не отпустять, потому что король отдаль его парю на всю волю. Чтобы принцъ не убѣжалъ, стали

надзирать за нимъ и держать, какъ будто подъ стражею.

Ночью, 9 мая, королевичь дъйствительно сдълаль попыску къ бъгству, но его остановили стръльцы у Тверскихъ воротъ; съ тъхъ поръ стали строже присматривать за нимъ и за его людьми и попрежнему уговаривали принять православіе.

Послѣ неудачной попытки къ бѣгству, принцъ рѣшплся на диспутъ и поручилъ его вести за себя своему придворному пастору Матоею Фильбахеру. Лиспуты пропсходили нѣсколько разъ въ домѣ принявшаго православіе нѣмца Францбекова. Съ русской стороны былъ ключарь Насѣдка, нѣсколько грековъ и одинъ перекрещенный славянинъ, князъ Димитрій Альбертовичъ Далмацкій. Споры вращались, главнымъ образомъ, около вопроса о способѣ крещенія. Я. — сказалъ пасторъ своимъ противникамъ, — прочиталъ нѣмецкихъ, латинскихъ, греческихъ и еврейскихъ книгъ болѣе. чѣмъ вы видѣли ихъ и будете видѣть, только я никого хулить не хочу и имѣю надежду, что когда его царское величество заведетъ въ своемъ государствѣ школы и академію, тогда вы узнаете, что значитъ быть ученымъ и неученымъ»... Диспуты не привели ни къ чему. Въ концѣ іюня объявили королевичу, что царь отправитъ къ датскому королю одного изъ датскихъ пословъ и когда получетъ отъ короля письмо, тогда царь отпуститъ принца. Но потомъ снова стали уговаривать Вольдемара принять православіе; онъ далъ рѣшительный отказъ.

Съ техъ поръ, однако, долго не тревожили принца увещаніями. Съ нимъ

обращались очень почтительно. Царь приглашаль его къ столу; устраивали для него охоту. 17 сентября царь, вмъстъ съ царевичемъ, быль у него на объдъ, проводили время весело, и когда дворецкій Морозовъ вздумалъ-было заговорить о въръ, царь и царевичъ прогнали его.

29 ноября подано было царю письмо отъ датскаго короля. Король просиль царя: если ему угодно нарушить договорь, то пусть тотчасъ отпустить его сына въ Данію. На это письмо не было дано никакого отвъта; принцъ добивался ръшенія своей участи; ему говорили, что царь нездоровъ. Между тъмъ, царевичъ Алексъй бывалъ у него и обращался съ нимъ по дружески. Наконецъ, въ концъ декабря, царь пригласилъ королевича къ себъ и убъдительно просилъ принять греческую въру. Королевичъ сказалъ на-отръзъ, чтобъ царь либо совершилъ свадьбу, либо отпустилъ его немедленно.

— Свадьбы совершить нельзя,— сказалъ царь, — пока ты останешься въ своей въръ, а отпустить тебя невозможно, потому что король прислалъ тебя состоять въ нашей царской волъ и быть нащимъ сыномъ.

— Лучше я окрещусь въ собственной крови, — отвъчалъ королевичъ.

Въ началъ 1645 года королевичъ написалъ царю ръзкое письмо, напоминалъ, что онъ и его люди не холопы царя; говорилъ, что царь поступаетъ такъ, какъ не поступаютъ невърные турки и татары, и что онъ, королевичъ, будетъ отстаивать свободу силою, хотя бы ему пришлось потерять голову.

Письмо это осталось безъ отвъта.

Ожидали прівзда польскаго посла. Думный дьякъ сообщиль королевичу, какъ будто за тайну, что польскій посоль хочеть сватать царевну Прину за своего короля и поэтому ему нужно подумать, чтобъ у него не отбили невѣсты. Королевичь поняль, что это уловка, засмѣялся и сказалъ: «Такъ, значитъ, и польскій король будеть перекрещиваться!»

Пріжхаль польскій посоль Гавріпль Стемпковскій. Королевичь обратился къ его посредству, писалъ и къ самому польскому королю, убъждалъ встукиться за него. Стемпковскій по приказанію своего короля, заговориль съ боярами о дълъ королевича, но бояре стали, съ своей стороны, просить его, чтобъ онъ убъждаль Вольдемара принять православную въру, и представляли, что королевичь получить большія выгоды; царь прибавить ему еще болье земель, чемь обещаль, даже Новгородь и Исковь отдасть ему. Польскій посоль подаваль совъть королевичу, что не следуеть отказываться отъ такой выгодной женитьбы, но королевичь отвёчаль, что на перемёну вёры могуть соглашаться только люди, которые не дорожать совестью для временныхь благь, а онъ шичего теперь не жемаеть, кром'ь возвращенія на родину. Стемиковскій представилъ боярамъ, что королевича ничъмъ нельзя склонить, а потому остается отпустить его. Бояре, въ отвътъ на такую просьбу, стали грозить, что если королевичь будеть упорствовать, то отъ него отдалять всёхь его людей и окружать русскими; если же и это не пособить, то самого принца сощлють въ какое-нибудь далекое мъсто и станутъ помогать Швеціи противъ Даніи.

Вмъстъ съ тъмъ, чтобъ тянуть дъло, предлагали еще разъ религіозный диспутъ въ присутствіи царя и королевича.

Польскій посоль передаль слышанную имъ угрозу королевичу, и тотъ даль такой отвъть: «пусть царь ссылаеть меня въ Сибирь; я готовь переносить за въру всякое горе; пусть прикажеть убить меня, лучше мнѣ умереть съ чистою совъстью, чъмъ жить въ почетъ съ нечистою; а что онъ грозитъ Даніи, то пусть знаетъ, что Данія какъ прежде обходилась, такъ и теперь можетъ обходиться и безъ русской помощи!... Пусть, однимъ словомъ, царь дълаетъ, что хочетъ, только поскоръе». Польскій посоль передаль все это боярамъ, но, но просьбъ ихъ, еще разъ убъждаль королевича исполнить желаніе царя и согласиться на религіозный диспутъ.

Предложенный русскими диспуть состоялся 4 іюля въ присутствін польскаго посла, но безъ королевича и безъ царя. И на этотъ разъ спорили болье



Стрълецъ. (Съ рисунка А. Навозова).



«Пъсенна спъта».—Стръльцы эпохи Петра I. Съ рисунка А. Рябушкина.





Коломенскій дворець въ XVII векь.





всего о крещении. Диспуть ни къ чему не привель, а вслёдъ затемъ кончина царя дала иной поворотъ этому делу \*).

Въ тъ же последние годы царствования Михаила Оедоровича происходило

другое, не менъе любонытное дъло съ Польшею.

Назадъ тому тридцать лътъ, когда привезли Марину Мнишекъ съ сыномъ въ Москву съ Янка, былъ въ Москвъ полякъ Бълинскій. Онъ составилъ планъ спасти сына Марины отъ смерти, на которую быль осужденъ ребенокъ. Для этого онъ намфревался подминить сына Марины другимъ мальчикомъ, сыномъ убитаго прежде въ Москвъ поляка Лубы, оставшимся сиротою въ чужой сторонъ. Предпріятіе не удалось. Сына Марины повъсили. Тогда Бълинскій вздумаль назвать сыномъ Марины того мальчика, котораго прежде готовиль на погибель вийсто настоящаго. Онъ увезъ его съ собою въ Польшу, сталъ называть царевичемъ Иваномъ Димитріевичемъ и распространяль разсказъ о томъ, какъ Марина, находясь еще въ Калугъ, поручила ему увезти ея ребенка въ Польшу. По совъту шляхты, Бълинскій донесь объ этомъ королю. Король Сигизмундь нашель, что такъ какъ съ Московскимъ Государствомъ дъла еще не покончены, то не безполезно будеть, на всякій случай, про запась, держать царевича, и приказаль отдать его на сохранение литовскому канплеру Льву Сапъгъ, назначивши на содержаніе мнимаго Ивана Дмитріевича по шести тысячь золотыхь въ годъ. Сапъга отдаль его въ обучение игумену брестскаго Симеоновскаго монастыря Аванасію. У этого игумена мальчикъ пробыль семь льть, а потомь проживаль во дворь Сапыги, назывался царевичемь и самъ быль увърень, что онь царевичь. При Владиславъ, когда, послъ новой войны съ Московскимъ Государствомъ, заключенъ былъ въчный миръ, король запретиль называть Лубу царевичемъ. Разжалованный царевичь обратился къ Бълинскому съ вопросомъ: кто онъ таковъ и кто его родители? Бълинскій объявиль ему истину.

Между тъмъ, Левъ Сапъга скончался. Бывшій царевичъ остался безъ пріюта и безъ средствъ: ему перестали выдавать прежнее содержаніе. Онъ опредълился на службу къ пану Осовскому, а потомъ перешелъ къ пану Осин-

скому и жиль у него писаремъ въ Бресть.

Воспитатель этого невольнаго самозванца, игуменъ Аванасій, въроятно, желая подслужиться московскому царю, сообщиль о немъ русскимъ посламъ, которые въ 1644 году прівзжали въ Польшу съ цълью толковать о разныхъ педоразумѣніяхъ, возникшихъ между порубежными жителями обоихъ госу-

дарствъ. Аванасій представиль письмо, писанное рукою Лубы.

Московскіе послы стали укорять канцлера Оссолинскаго и другихъ сенаторовь въ томъ, что они держатъ и укрываютъ человъка, затъвающаго зло Московскому Государству. Паны объяснили, что этотъ человъкъ назывался царевичемъ прежде, а теперь уже не называется этимъ именемъ, и объявили, что выдавать невиннаго человъка противно всякимъ правамъ. Показали посламъ Лубу. Онъ разсказалъ о себъ всю правду и увърялъ ихъ, что не называется болъе царевичемъ. Но московскіе послы подали канцлеру письмо, писанное собственною рукою Лубы: въ этомъ письмъ онъ хотя и подписался Иваномъ Фавстиномъ Лубою, но выразился, что письмо его писано на «царевичевомъ объдъ» въ «царевичевой господъ». Канцлеръ далъ посламъ такое объясненіе:

«Слова эти не показывають преступленія, есть много мъсть и сель, называемыхъ «Царево или Королево»; онъ не подписывается царевичемь, онъ подписался даже латинскимъ именемъ: это служитъ яснымъ доводомъ, что Луба себя царевичемъ не называетъ».

Наконецъ, паны объявили, что Луба пойдетъ въ ксендзы. Московскіе послы замътили, что первый воръ, назвавшій себя Димитріемъ, быль постри-

<sup>\*)</sup> Королевичь вернулся въ Данію въ следующее царствованіе. Бракь его съ Приною не состоялся.

женъ, а это не мъшало ему затъять воровское дъло, и требовали выдачи само-

Поляки рёшили угодить московскому государю и послали въ Москву Лубу съ своимъ посломъ Стемпковскимъ; но, вмёстё съ тёмъ, польскій король

просиль царя отпустить Лубу назадь, какь невиннаго человъка.

Въ это время одинъ грекъ изъ Константинополя, архимандритъ Амфилохій, присладъ въ Москву копію съ письма, писаннаго по-малорусски къ султану челов'єкомъ, который называдъ себя московскимъ царевичемъ Иваномъ Димитріевичемъ. Амфилохій сообщадъ, что письмо это принесли ему какіе-то турки для перевода, такъ какъ онъ знадъ по-русски. Трудно рѣшить: былъ ди это самозванецъ — Луба, или кто другой, или же самое письмо было выдуманное.

Начались въ Москвъ толки о Лубъ. Бояре домогались его выдачи. Польскій посоль защищаль Лубу, увъряль, что онь невиновень, что онь намърень поступить въ духовное званіе и никакь не можеть быть опасень для царя <sup>с</sup>).

Среди этихъ переговоровъ смертельная бользнь поразила царя Михаила Федоровича. Еще съ конца 1644 года государь, по бользни, не выходилъ изъ своихъ покоевъ. Въ апрълъ слъдующаго года бользнь его усилилась. Иностранные доктора находили, что недугъ, постигшій царя, произошелъ отъ многаго сидънія, отъ холоднаго питья и меланхоліи, «сиръчь кручины». По описываемымъ примътамъ, царь пораженъ былъ водяною. 12 іюня 1645 года онъ скончался.

Ближайшимъ къ нему лицомъ предъ смертью былъ боярпнъ Морозовъ, дядька наслъдника престола. Благословляя сына на царство, царь поручилъ своего юнаго преемника отеческой опекъ этого боярина.

## II.

## КІЕВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ ПЕТРЪ МОГИЛА.

Введеніе церковной Уніи было началомь великаго переворота въ умственной и общественной жизни южной и западной Руси. Перевороть этоть имъль важньйшее значеніе въ нашей исторіи по силь того вліянія, какое онъ посль-

довательно оказаль на умственное развитіе всего русскаго міра.

Уніатское нововведеніе пользовалось особенною любовью и покровительствомъ короля Сигизмунда III; поддерживать его горячо принялись и іезуиты, захватившіе въ Польшъ воспитаніе и черезъ то овладъвшіе всемогущею польскою аристократіею; — а потому было вполнів естественно, что уніатская сторона тотчасъ же взяла верхъ надъ православною. Планъ римско-католической пропаганды состояль главнымь образомь въ томь, чтобы отвратить отъ древней въры и обратить въ католичество русскій высшій классь, такъ какъ въ Польшь единственно высшій классь представляль собою силу. Орудіемь для этого должны были служить школы или коллегіи, которыя одна за другими заводились і взунтами на Руси. Въ Вильнъ і взунты завели академію при Стефанъ Баторіи. Затъмъ явилась іезунтская коллегія въ Полоцкъ. Въ концъ XVI въка заведены были коллегіи въ Ярославлъ галицкомъ и во Львовъ. Въ первой четверти XVII въка возникли послъдовательно језуитскія коллегіи въ Луцкъ, Баръ, Перемышлъ, во многихъ мъстахъ Бълой Руси, въ 1620 году — въ Кіевъ, въ 1624-въ Острогъ. Позже онъ возникли и на лъвомъ берегу Диъпра. Гезуиты съ необыкновеннымъ искусствомъ умъли подчинять своему вліянію юнопество. Родители охотно отдавали своихъ дътей въ ихъ школы, такъ какъ никто не могъ сравниться съ ними въ скоромъ обучении латинскому языку, счи-

<sup>\*)</sup> Преемникъ Михаила Өеодоровича приказалъ отпустить Лубу съ тёмъ, чтобъ король и сенаторы поручились за Лубу, что онь не будеть иметь инкакихъ притязаній на Московское Государство и не станеть называться царскимъ именемъ.

тавшемся тогда признакомъ учености. Богатые паны жертвовали имъ «фундуши» на содержаніе ихъ монастырей и школь; но зато іезунты давали воспитаніе б'яднымъ безденежно и этимъ поддерживали въ обществ'в высокое мн'япіе о своемъ безкорыстіи и христіанской любви къ ближнему. Они умъли привязывать къ себъ дътей, внущать имъ согласныя съ своими цълями убъжденія и чувствованія, и такъ глубоко укоренять ихъ въ своихъ питомцахъ, что къ природъ послъднихъ какъ будто приростало навсегда то, что было пріобрътено вы іезунтской школь. Главною, можно сказать, исключительною целью іезунтскаго воспитанія въ русскихъ краяхъ, въ то время, было какъ можно болье обратить русскихъ дътей въ католичество и вмъстъ съ тъмъ внъдрить въ нихъ ненависть и презръніе къ православію. Для этого они употребляли не столько научные доводы и убъжденія, сколько разныя легкія и дъйствующія на юношескій возрасть средства, какъ, наприм., показное богослуженіе, вымышленныя чудеса, видёнія, знаменія, откровенія, устройство празднествь, игръ и сцепических в представленій, им'ввших ціблью незамітно прилізнить сердце и воображеніе двтей къ римскому католичеству. Іезунты обращали въ свою пользу свойственную молодежи склонность къ шалостямь и не только не обуздали въ дътяхъ дурныя побужденія, но развивали ихъ, чтобы обратить въ нользу своихъ завътныхъ цълей. Такъ, језунтскіе наставники подстрекали своихъ учениковъ дълать разныя оскорбленія православнымъ людямъ и особенно ругаться надъ православнымъ богослужениемъ: језуштские ученики врывались въ церкви, кричали, безчинствовали, нападали, на церковныя шествія и позволяли себь разныя непристойности, а наставники одобряли ихъ за это. Но чтобы не возбудить противъ себя православныхъ родителей и не заградить дороги къ поступленію православныхъ дітей въ свои училища, ісзунты часто увіряли, что они вовсе не думають обращать русскихь вь латинство, говорили, что восточная и западная церковь одинаково святы и равны между собою, что они заботятся только о просвъщении. Гезунты, когла находили полезнымь, наружно удерживали даже своихъ православныхъ питомцевъ отъ/принятія католичества на томь основаніи, что объ въры равны; но эти питомцы были подготовлены воспитаніемъ такъ искусно къ предпочтенію всего католическаго и къ презрѣнію ко всему православному, что сами, какъ бы вопреки совѣтамъ своихъ наставниковъ, принимали католичество: и тогда такое обращение приписывалось наитію свыше. Воспитанные въ іезунтской школъ и принявшіе католичество, русскіе оставались на всю жизнь подъ вліяніемъ своихъ духовныхъ отповъ, которыми были тъ же језуиты или же дъйствовавшје съ ними за-одно католическіе монахи другихъ орденовъ; духовные отцы поддерживали въ нихъ фанатизмъ на всю жизнь. Слъдствіемъ того было, что въ первой половинъ ХУП въка распространение католичества и уни пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетскихъ родовъ обыкновенио были обращаемы прямо въ латинство, а унія предоставлялась собственно на долю мъщанъ и простого народа. Новообращенные, какъ католики, такъ и уніаты, отличались фанатизмомъ и нетерпимостью. Въ городахъ, при покровительствъ со стороны короля, воеводъ и старостъ, всъ преимущества были исключительно на сторонъ католиковъ и уніатовъ: православныхъ не допускали до выбора въ должности; дълались всебозможныя стъсненія для православных в мъщанъ въ ихъ промыслахъ, торговыхъ и ремесленныхъ занятіяхъ, а православное богослуженіе подвергалось со стороны фанатиковъ поруганіямъ и оскорбленіямъ. Такое положеніе побуждало тъхъ, которые были послабъе въ благочестіи, мимо своей охоты, обращаться въ унію. До 1620 года не было у православныхъ митрополита, не стало и епископовъ, некому было посвящать священниковъ, и во многихъ приходахъ уніаты заступили місто выбывшихъ православныхъ, а въ иныхъ мізстахъ по смерти священниковъ церкви упразднялись и, къ соблазну православныхъ, обращались въ шинки. Въ имъніяхъ панскихъ, а также въ староствахъ, ідь судьбы подданных в находились вы безотчетном распоряженій владытелей, по приказанію посл'єднихъ, изгонялись православные священники, зам'єнялись

уніатскими; подданные обращаемы были въ унію, а упорные подвергались всякаго рода насиліямъ и истязаніямъ. Во многихъ мѣстахъ владѣльцы не управляли сами своими имѣніями, а часто отдавали ихъ въ аренду іудеямъ. Подданные поступали въ распоряженіе арендаторовъ, и, вмѣстѣ съ ними, къ послѣднимъ поступали и православныя церкви. Іудеи извлекали для себя изъ этого повые источники доходовъ, брали пошлины за право богослуженія, такъ-называемые «дудки» \*) за крещеніе младенцевь, за вѣнчаніе, погребеніе и т. д. Король и католическіе паны признавали законною греческою вѣрою только унію, а тѣхъ, которые не хотѣли принимать уніи, считали и обзывали «схизматиками», т.-е. отщепенцами, и не признавали за ихъ вѣрою никакихъ правъ. При отсутствіи іерархіи, число православныхъ священниковъ болѣе и болѣе уменьналось, и православные, не хотѣвшіе принимать уніи, выростали безъ креще-

нія, не исполняли никакихъ христіанскихъ обрядовъ. Но пока еще језуиты не успъли обратить въ католичество всего русскаго высшаго класса, у православія оставались защитники между шляхетствомъ. За православіе стояли казаки. Въ 1620 году совершилось важное событіе, нъсколько задержавшее быстрые успѣхи католичества. Черезъ Кіевъ проѣзжалъ вь Москву іерусалимскій патріархь Өеофань. Здёсь казацкій гетмань Петрь Конашевичь-Сагайдачный и русскіе шляхетскіе люди упросили его посвитить имъ православнаго митрополита. Өеофанъ рукоположилъ митрополитомъ Іова Борецкаго, игумена кіевскаго Золотоверхо-Михайловскаго монастыря и, кромф того, посвятиль еще епископовь: въ Полоцкъ, Владиміръ, Луцкъ, Перемышль, Холмъ и Пинскъ. Король Сигизмундъ и всъ ревнители католичества были сильно раздражены этимъ поступкомъ. Сначала король, по жалобъ уніатскихъ архіереевь, хотьль объявить преступниками и самозванцами новопоставленныхъ духовныхъ сановниковъ, но долженъ былъ уступить представленіямъ русскихъ пановъ и противъ своего желанія терпъть возобновленіе іерархическаго порядка православной церкви, такъ какъ въ Польшт, по закону, всетаки признавалась свобода совъсти, по крайней мъръ для людей высшаго класса. Это не мъщало происходить попрежнему самымъ возмутительнымъ притъспеніямь тамь, гдв сила была на сторонв католиковь и уніатовь. Тогда вь особенности прославился нетерпимостью къ православію уніатскій полоцкій епископъ Іосафатъ Кунцевичъ; онъ приказываль отдавать православныя церкви на поруганіе и мучить священниковь, не хотъвшихь приступить къ уніи. Ожесточение народа противъ него дошло до такой степени, что въ 1622 году толпа растерзала его въ Витебскъ. Папа, узнавши о такомъ случаъ, убъждалъ короля Сигизмунда наказать епископовъ, не признающихъ уніи, и самыми ръшительными мърами истреблять «гнусную, чудовищную схизматическую ересь» (православіе).

Но всъ старанія римско-католической пропаганды, несмотря на блестящіе успъхи, не могли, однако, скоро достигнуть конечной цъли; за православіе ст одной стороны ополчались казаки, съ другой — поддерживало его возро-

ждавшееся русское просвъщение.

Братства были главнъйшимъ орудіемъ такого возрожденія. Братства возникали одно за другимъ, а гдъ появлялось братство. тамъ появлялось и училище. Братства отправляли лучшихъ молодыхъ людей въ западные университеты для высшаго образованія. Съ размноженіемъ училищъ и типографій увеличивалось число пишущихъ, читающихъ, думающихъ о вопросахъ, касающихся умственной жизни, и способныхъ дъйствовать въ ея кругу. Виленское Троицкое братство прежде всъхъ перестало существовать для Руси: оно приступило къ уніи. Но въ Вильнъ православные, тотчасъ послъ того, образовали другое братство при церкви св. Духа, завели училище и печатаніе книгъ въ защиту православія. Въ Кієвъ братство началось, какъ полагаютъ, еще въ

<sup>\*)</sup> Первоначальное простонародное название монеты тройного гроша, по-нѣ-мецки dättchen.

концѣ XVI вѣка, но его дѣятельное существованіе оказалось во второмъ десятильтін XVI вѣка; въ то же время основалось братство въ Луцкѣ. Замѣчательно, что всѣ русскія православныя братства со своими учрежденіями были явленіями болѣе или менѣе кратковременными, не достигшими своей главной иѣли. Братства эти могли держаться только до тѣхъ норъ, пока католическая пропаганда не успѣла обратить въ латинство все русское шляхетское сословіє и вмѣстѣ съ тѣмъ оторвать отъ русской народности. Это совершилось въ теченіе XVII вѣка: весь высшій классъ русскій олатинился, ополячился, и братства исчезли сами собой. Одно кіевское имѣло иную судьбу въ русской исторіи.

Кіеву, нъкогда бывшему уже средоточіемъ русской **УМСТВ**ЕННОЙ ЖИЗНИ, опять выпала великая доля сделаться средоточіемъ умственнаго движенія, которое открыло для всей Руси новый путь къ научной и литературной жизни. Въ 1615 году нъкто Галшка, урожденная Гулевичъ, жена мозырскаго маршалка Стефана Лозки, подарила принадлежавшее ей дворовое мъсто со строеніями и площадью въ Кіевъ, на Подоль, съ тъмъ, чтобы тамъ былъ основанъ Братскій монастырь съ училищемъ, который бы находился подъ въдомствомъ одного только константинопольскаго патріарха. Условіємъ этого дара было то, чтобы это м'єсто, со своими учрежденіями, ни въ какомъ случат не выходило изъ православнаго владънія. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею м'єсто, еслибы какиминибудь путями оно перешло въ руки неправославныхъ, и обязывала ихъ въ такомъ случат отделить на своей собственной земле другое место для той же цали. Тогда многія особы духовнаго и свътскаго чина вписались въ члены братства и обязались дружно и согласно защищать православную въру и поддержимать училище. Братство это, по церкви, построенной во дворъ, подаренномъ ему Галшкою, назвалось Богоявленскимъ. Въ 1620 году патріархъ іерусалимскій деофань утвердиль уставь братства и благословиль его, чтобы это братство съ своею церковью было патріаршею ставропигіею, т.-е. не подлежало никакому другому духовному начальству, кромъ константинопольскаго партріарка. Въ то же время, по просъбъ волынскихъ дворянъ и мъщанъ, патріархъ благословиль правомь ставропигіи Крестовоздвиженскую церковь въ Луцкь, при которой основано было луцкое братство со школою, а константинопольскій патріархъ Кириллъ Лукарисъ даль съ своей стороны грамоту, которою утвердиль уставы братскихъ школь въ Луцкъ и Кіевъ. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, подь начальствомъ игумена, который быль настыремъ и благочиннымъ всего братства, надзиралъ съ монашествующею братіей за порядкомъ, даваль наставленія и заступался за братство въ разныхъ дёлахъ передъ судомъ. Игуменъ имёлъ также надзоръ и за школою, изъ числа монаховъ выбирался ректоръ школы, но пи игуменъ, ни ректоръ, ни вообще состоявшія въ братствъ монашествующія лица не могли дълать никакихъ распоряженій безъ согласія свътскихъ братьевъ. Изъ числа свътскихъ братьевъ выбирались два лица для наблюденія за школой. Школа луцкаго братства носила названіе Еллино-словенской, потому что въ ней преподапались два языка. Ученики раздёлялись на три разряда: въ первомъ учились читать, во второмъ читали и учили наизусть разные предметы, въ третьемъ разрядь объясняли выученное и обсуждали его. Въ ходъ ученія обращалось гниманіе, чтобы ученикъ какъ можно болье усвоиваль и понималь выучиваемое; для этой цъли, по окончаніи класса, ученики должны были пересказывать уроки другь другу, списывать ихъ и повторять передъ родными и хозяевами, которымъ будутъ повърены, а на другой день передъ началомъ новаго урока, отвъчать учителю вчерашній. Предметами ученія были, кромъ первоначальнаго чтенія и письма, греческая и словянская грамматика съ упражненіями, заучиваніе и толкованіе м'єсть св. писанія, отцовъ церкви, молитвъ богослуженія, церковная пасхалія, счетная наука, а также м'єста изъ философовъ, поэтовъ, историковъ, риторика, діалектика и философія. При этомъ строго запрещалось читать и держать у себя еретическія и иновърческія ниги. Для упражненія въ языкахъ постановлено было, чтобы ученики гово-

рили не на «простомъ» языкъ, а на греческомъ или словянскомъ. Ученики могли учиться не всёмъ наукамъ разомъ, а только нёкоторымъ, смотря по ихъ способностямь, по совъту ректора или по желанію родителей. Въ школу принимались дети всехъ сословій и состояній, начиная отъ зажиточныхъ шляхтичей и мъщанъ до бідняковъ, просившихъ милостыню на улицахъ; воспитателямь строго постановлялось не ділать между ними никакихь различій иначе, какъ по степени ихъ успъховъ: всъ они по очереди обязаны были исполнять должность слугь, топить нечи, мести школу, сидьть у дверей и т. п. По отпошенио къ правственности, ученики должны были строго соблюдать правила благочестія, вы каждое воскресенье и праздникь собираться къ богослуженію и передъ тёмъ выслушивать приличныя нравоученія, а послё обёда слушать объяснение прочитанныхъ въ церкви мъстъ св. писания. Четыре раза въ годь. въ посты, обязаны были они говъть, а болъе благочестивые, кромъ того, причащались и исповъдывались въ господскіе праздники. Школьное начальство следило за ихъ поведеніемъ, какъ въ школе, такъ и вие ея, и наказывало розгами. Каждую субботу послъ объда учитель читалъ имъ длинныя правоученія, какъ они должны были вести себя, и для памяти даваль имъ испить «школьную чашу». Неисправимых исключали. Надъ самими **УЧИТЕЗЯМИ** пивло надзоръ братство, и они подвергались изгнанію за дурное поведеніе. Изъ этого устава видно, что религіозное воспитаніе ставилось на первомъ планъ, и это вполнъ естественно, такъ какъ самая потребность въ школьномъ воспитаніи вызвана необходимостью защищать православную вѣру противъ іезунтовъ и уніатовъ. Кіевская школа въ это время имѣла вѣроятно такой же уставъ, съ тою только разницею, что, при греческомъ и славянскомъ, тамъ преподавался еще и латинскій и польскій языки, какъ показываеть самое названіе кіевской школы, упомянутое въ грамоть деофана: «школа наукъ едлино-славянскаго и датино-польскаго письма». Кром'ь главныхъ школь, находившихся при братствахъ, по всей Южной Руси было разсъяно множество частныхъ школь при монастыряхъ и церквахъ; такъ объ Говъ Борецкомъ есть извъстіе, что, будучи священникомъ въ Воскресенской церкви на Подолъ (въ Кіевф), онъ завелъ школу и отдичался ревностью къ восшитанію юношества. Въ старости и опъ, и жена его постриглись. Іовъ, въ званіи игумена Михайловскаго Златоверхаго монастыря, занимался воспитаніемъ дітей и впослудствін. сдълавшись митрополитомъ, заботился о процвътаніи школъ.

Распространение школьнаго ученія дало Южной Руси ученых людей. способныхъ выступить на литературную борьбу съ врагами православной въры, и мы видимъ въ первой половинъ XVII въка возрастающую полемическую литературу въ защиту догматовъ и богослуженія православной въры. Одинмъ изъ раннихъ писателей этой эпохи былъ Мелетій Смотрицкій. Еще при жизни Острожскаго онъ подвизался въ литературъ и написалъ возражения противъ новаго римскаго календаря, который занималъ тогда умы, и «Вирши на отступниковь», напечатанныя въ Острогъ въ 1598 году. Этотъ человъкъ пріобръдь обширное ученое образованіе, дополниль его путеществіемь по Европъ, въ качествъ наставника одного литовскаго пана, и слушалъ лекціп въ разныхъ нъмецкихъ университетахъ. По возвращении на родину въ 1610 году, онь, подь именемъ Өеофила Ороолога, напечаталь въ Вильнъ по-польски: «Плачъ Восточной церкви», гдф въ живыхъ, сильныхъ и поэтическихъ образахъ представилъ печальное состояние отеческой въры, жалуясь главнымъ образомъ на то, что знатные шляхетские роды одинь за другимъ отступають отъ нея. Сочиненіе это вызвало со стороны уніатовъ тдкое опроверженіе подъ названіемъ «Паригорія или Утоленіе плача». Въ 1615 году Смотрицкій сдълался учителемь въ школь, находившейся въ Литвь въ Евью, гдь была одна изъ зпаменитыхъ русскихъ типографій XVII въка. Здісь въ 1619 году Мелетій напечаталь грамматику славянского языка, замъчательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ея автора, который даже, вопреки всеобщему обычаю своего времени писать силлабические стихи,





угадывалъ возможность метрическаго стихосложенія для русскаго языка. Грамматика эта была принята для преподаванія въ школахъ и служила для

распространенія знанія старославянскаго языка между русскими \*).

Когда Өеофанъ возстановилъ русскую іерархію, Смотрицкій быль посвященъ имъ въ санъ архіенискона полоцкаго и написаль по-польски: «Оправдакіе невинности», гдъ доказываль право рускаго народа возстановить свою церковную іерархію и опровергаль взводимыя на него клеветы, будто онь хочеть измънить Польшъ и предаться туркамъ. Противъ этого сочиненія тотчасъ же появилось на польскомъ язык'в сочиненіе: «Двойная випа»; а всябдъ зат'ємъ пачалась на польскомъ языкъ сильная полемика между объими сторонами. Когда въ 1622 году быль умерщвлень уніать фанатикъ Іосафать Кунцевичь, враги православія распространяли слухи, что главнымъ поджигателемъ этого убійства быль Смотрицкій. Жизнь его была въ опасности; онъ убхаль на Востокъ, странствовалъ три года, прівхаль въ Римъ и тамъ приняль упію. Возвратившись на родину, онъ написалъ по-русски «Апологію» своего путешествія, гдъ оправдываль свое отступленіе и старался доказать, что въ православной церкви существують заблужденія. Митронолить Іовь Борецкій созваль соборъ въ 1628 году и пригласилъ на него Мелетія Смотрицкаго. Мелетій прібхаль въ Кіевъ, увіряль, что онь хотіль только подвергнуть критикъ нъкоторыя неправославныя мнънія, вкравшіяся въ сочиненія православныхъ защитниковъ въры, какъ равно и злоупотребленія, поддерживаемыя неевжествомъ духовенства, — что игуменъ дубенскаго Преображенскаго монастыря, Кассіанъ Саковичь, которому онъ повериль печатаніе своей книги, прибавиль туда лишнее безъ его въдома, и что онъ остается попрежнему въ въдомствъ православной іерархіи. Вскоръ, однако, послъ этого собора, Мелетій спова объявиль себя уніатомь и сталь распространять свою «Апологію». Это вызвало со стороны православныхъ горячую полемику. Іовъ Борецкій написаль противъ Смотрицкаго опровержение подъ названиемъ «Аполлия» (погибель). Протоіерей слуцкій Андрей Мужиловскій написаль противь «Апологіи» (мотрицкаго дъльное сочинение на польскомъ языкъ, называвшееся «Антидоть». Были и другія сочиненія противъ Смотрицкаго.

Распространившееся въ Руси польское вліяніе было такъ велико, что русскіе люди, ратуя за свою въру, писали по-польски, и это вредило успъхамъ русской литературной двятельности того времени; — иначе русская письменность была бы гораздо богаче. Самый русскій языкъ въ ученыхъ сочиненіяхъ, имсанныхъ по-русски, страдаетъ болъе или менъе примъсью польскаго. Изъ болье выдающихся русскихъ писателей того времени мы указываемъ на Захарія Копыстенскаго, Кирилла Транквилліона, Исаію Копинскаго, Памву Берынду и др. Захарій Копыстенскій, іеромонахъ, потомъ архимандритъ Кіевопечерского монастыря, написаль общирное сочинение, подъ названиемъ «Палинодія», въ которомъ подробно разсматриваль главнъйшіе пункты отличія восточной церкви отъ западной и защищалъ догматы и постановленія первой. Это сочинение важно по историческимъ извъстиямъ о церковныхъ событияхъ того времени. Копыстенскій издаль, кромъ того, по-русски сочиненіе «О въръ Единой», «Бесъды Златоуста на посланія Апостола Павла», того же Златоуста «Бесъды на Дъянія» и «Толкованіе на Апокалипсисъ Андрея Кесарійскаго». Въ своихъ предисловіяхъ къ этимъ книгамъ издатель выражаетъ желаніе, чтобы русскіе, какъ духовные, такъ и свътскіе, поболье читали и изучали св. писаніе. «Толкованіе на Апокалипсисъ», изд. въ 1625 году, посвящено пану Григорію Далмату, уже отступившему отъ православія внуку ревностнаго православиаго Константина Далмата, которому авторъ посвящалъ прежніе свои переводы. Захарія уб'яждаеть Григорія возвратиться къ вірі отцовь своихъ и говорить, что дедь его возрадовался бы такому возвращенію: при этомь, авторъ не затрудняется приводить примъры изъ греческой миоологіп:

<sup>\*)</sup> По ней учился Ломоносовъ

«Если, — говорить онь, — между Геркулесомь и Тезеемь была такая любовь и дружба, что одинъ преемственно наследоваль добродетели другого и старался избавить последняго отъ илененія въ тартаре, то еще большая любовь, неразрываемая смертью, должна существовать между вашимъ дедомъ и вами». Это можеть служить образчикомь, какъ языческо-классическая мудрость внедрялась въ религіозное воспитаніе тогдашнихъ книжниковъ. При «Апокалипсисъ» приложено нъсколько переводныхъ словъ и, по поводу «Слова Іоанна Златоуста на Пятидесятницу», дълается такое замысловатое объясненіе изв'єстнаго выраженія, которое католики постоянно приводили въ подкръпленіе о папскомъ главенствъ — «Ты еси Петръ, и на семъ камиъ созижду дерковь Мою»: «Видите, Христосъ не сказалъ «на Петръ», а сказаль «на камнъ»; не на человъкъ, а на въръ Христосъ построитъ церковь свою, такъ какъ Петръ сказалъ съ върою: Ты еси Христосъ, сынъ Бога живаго. Не Петра. а церковь нарекъ онъ камнемъ». Въ 1625 году Захарія Копыстенскій, будучи уже архимандритомъ, напечаталъ ръчь, произнесенную въ день поминовенія по своемъ предшественникъ Плетенецкомъ, доказывалъ въ ней необходимость поминовенія усопшихь и опровергаль техь вольнодумцевь, которые, следул протестантскимъ толкованіямъ, отвергали пользу молитвъ за усопщихъ и поминовеній, — изъ чего видно, что протестантскія мнѣнія продолжали волногать умы православныхъ. Но здёсь же проповёдникъ счель нужнымъ вооружиться противь католическаго чистилища и доказываль, что ученіе св. отцовь и мытарствахъ совсёмъ не то, что ученіе о чистилищё. «Мытарства,—говорилъ онъ, — состоятъ только въ разныхъ препятствіяхъ и безпокойствахъ, которыя причиняють разлученной отъ тъла душ взлые воздушные духи, подобно тому. какъ таможенные чиновники безпокоять провзжаго свободнаго человъка на таможняхъ и заставахъ».

Въ русской православной церкви была ощутительная потребность въ правилахъ, которыми должны были руководствоваться священники при исполненіи своихъ требъ и обрядовъ и въ особенности исповъди. При долговременномъ невъжествъ вкрались большіе безпорядки. Священники отправляли требы, какъ попало, мало заботились объ удержаніи своихъ прихожанъ въ правилахъ благочестія, и это давало свободу всякаго рода языческимъ суевъріямъ. Захарія Копыстенскій въ 1620 году напечаталь книгу для руководства священникамъ, гдѣ собраль въ сокращеніи разныя правила апостольскія, вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, и св. отцовъ. Книга эта называется «Номоканонъ или Законоправильникъ». Здѣсь, между прочимъ, встрѣчаются любопытныя извѣстія о разныхъ суевѣріяхъ того времени, распространенныхъ въ народѣ 1).

<sup>1)</sup> Женщины надъвали на дътей своихъ и на домашнихъ животвыхъ чародъйскіе "шолки" или "конуры", съ цёлью предохранить отъ бёдъ и бользней; принимали внутрь чародъйскія снадобья, чтобы не рождать дѣтей; надъвали на дѣтей своихъ усерязи" въ ведикій четвертокъ. Чаровницы употребляли въ своихъ заговорахъ слова изъ исалмовъ, имена мучениеовъ и, написавши ихъ, давали носить на шеѣ, носили змѣю за пазухой, а потомъ, содравши съ нея кожу, прикладывали къ глазамъ и зубамъ для здравія. Другія, съ цѣлью сдѣлать какое-нибудь зло или произвести безгадицу въ семьѣ (кому зло житіемъ жити или нежительно ему житіе сотворити) или продолжить болѣзнь, призывали бѣсовъ надъ гробами (бѣсовъ злотворныхъ призываніе окресть гробъ... сице чарованія преименоващася отъ еже надъ гробы плача и вопія), попли лихимъ зельемъ или давали въ пищу такое, чтобы свести человѣка съ ума, поссорить мужа съ женою или нагнать любовную тоску. Иныя прорицали будущее, предсказывали счастіе или несчастіе, толковали счастливые и несчастливые дни рожденія. Суевѣрные зазывали къ себѣ цыганокъ и гадальщицъ; гадали на воскѣ, на оловѣ, на бобахъ. Были и такіе, которые славились тѣмъ, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, гдѣ находится украденная вещь и т. д. Номоканонь обличаеть также пляски на свадьбахъ, праздникь русалокъ, совершаемый съ плясками на улицахъ, раскладку отней. что дѣлалось въ тѣ времена не только на Купала, но и наканунѣ другихъ праздниковъ и въ особенности въ день Вознесенія, съ чѣмъ соединялось особое гаданіе о счастіи (да отъ онаго счастіе свое разсмотрять). Авторъ вооружается противъ тѣхъ, которые, воображая себѣ, что мертвень

Кириллъ Транквилліонъ-Ставровецкій, прежде учитель въ львовскомъ братствъ, а потомъ черниговскій архимандритъ, не менѣе Копыстенскаго отличался плодовитою литературною дъятельностью, котя сочиненія его страдаютъ многословіемъ, риторствомъ и самовоскваленіями. Около 1619 г. онъ издалъ «Евангеліе учительное» или «Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта въ Московскомъ Государствъ признана была неправославною. Важнъе для насъ другое сочиненіе Кирилла «Зерцало богословія», панечатанное въ Почаевъ въ 1618 году. Замъчательно, что оба сочиненія посвящены знатнымъ нанамъ: первое — Чарторижскому, а второе — молодому Ермолинскому съ цёлью служить для него учебною книгою. Эти посвященія показываютъ, какъ литераторы нуждались въ знатныхъ покровителяхъ. «Мала тебъ сдается эта книжечка, — говоритъ авторъ въ своемъ предисловіи, — но прочитай-ка ее: увидишь высокія горы небесной премудрости!»

«Зерцало богословія» раздѣлено на три части: первая толкуєтъ собственно о существѣ Божіємъ ¹); вторая заключаетъ въ себѣ космографію, третья — о злосливомъ мірѣ или вообще о элѣ. Самая любопытная для насъвторая часть, изображающая міровоззрѣніе тогдашнихъ ученыхъ людей.

Мірь раздъляется на видимый и невидимый. Невидимый есть мірь ангеловъ <sup>2</sup>). Кириллъ принимаетъ древнее раздъленіе ангеловъ на девять чиновъ (престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начала, архангелы п ангелы), изъ нихъ собственно только ангелы распоряжаются видимымъ міромъ и надъ нами старъйшина архистратигъ Михаилъ (той зо всъмъ чиномъ своимъ стражъ и справца всего видимаго міра). Одни ангелы поставлены на стражь стихій и воздушныхъ явленій: огня, молній, воздуха, вътра, мороза и пр. Другіе содержать и обращають кругь зв'єзднаго неба (одного изъ девяти небесъ): особые ангелы приставлены къ солнцу, лунъ, морю, иные приставлены къ земнымъ государствамъ, другіе находятся при върныхъ людяхъ. Если Богъ посылаеть ангеловъ къ людямъ, то они надъвають на себя «мечтательное тёло», иногда съ вооруженіемъ; но это только призракъ, потому что, гдъ бы кузнецы взяли на небесахъ металлъ ковать ангеламъ вооружение? Діаволы, падшіе духи, темные и отвратительные, разділяются на три вида: воздушные, водяные и подземные. Воздушные делають человеку эло разными измъненіями воздуха: вихрями, бурями, градомъ, заразою воздуха и пр. Земные искушають людей на всякое эло, но они власти не имбють не только надъ людьми, но и надъ свиньями; они только подсматривають за человъкомъ, если у человъка обнаруживается побуждение къ дурному, они подстрекаютъ его. Они постоянные лгуны (уставичные лгареве), и если прорицають, то имъ върить не следуеть. Иногда они мечтательно принимають на себя видь зверей и чудовищъ, чтобы пугать людей.

встаеть изъ гроба и ходить по земль, выкапывають тыло изъ могилы и сожигають его. Онъ говорить, что мертвець не можеть вставать изъ гроба и ходить, но что діаволь припимаеть образь мертваго и пугаеть людей мечтами. Бысы, по его толкованію, пугають разными мечтательными призраками тыхь, которые неосторожно призывають ихъ имя.

<sup>1)</sup> Вотъ опредъление Бога у Кирпла: "Богъ есть существо преимущественное, албо бытность надъ всё бытности, сама истотная бытность презъ ся стоящая, простая, не сложная, безъ початку, безъ конца, безъ ограничения, величествомъ своимъ объемлетъ вся видимая и невидимая".

<sup>2)</sup> Вотъ опредъленіе ангела: "апгелъ есть безтѣлесное, неосязаемое, огневидное, пламенопосное, самовлаютное... Крѣпостію могъ бы сдипъ авгелъ изъ розсказанія Вожія увесь свѣтъ обвалити во мгновеніе ока и борзость сго дивна, духъ бо вѣмъ, есть скороходный, яко быстрость блискавицы и помыслу нащего; во мгновеніе ока съ неба на землю сниде и за ся отъ землѣ на небо взыйде, тѣломъ нѣ единымъ, неудержимымъ, но скгозѣ всякое тѣло безъ забороны приходитъ, не задержатъ его нѣ стѣны муровъ каменныхъ, нѣ двери желѣзвыя, нѣ печати. Мѣстомъ же ангелы описаны суть: если будетъ ангелъ па небѣ, на землѣ сто нѣсть, а если на землѣ, въ небѣ его нѣсть. Языка до мовенія и уха до слышавія не потребусть, и безъ голоса и зноснаго слома подсють единъ другому разума своя".

Видимый міръ создань изъ четырехъ стихій, различныхъ и занимаюихъ одна за другою мъсто по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая емля; выше ея вода; надъ водою воздухъ, а выше его — самая легчайшая гихія, огонь. Огонь и вода непримиримые враги, но между ними миротворецьоздухъ. Вода двухъ родовъ: одна — надъ твердью небесною, другая — подъ вердью на земль. Твердь небесная есть сухая: легкая, непроникательная маерія, сверху которой Богь раздиль воду для предохраненія оть верхняго **Імрнаго огня**, который бы пначе зажегъ тверль: но, чтобы не было темно на емль, Богь сотвориль на тверди солнце, луну и звъзды и вложиль въ нихъ асти эфирнаго свъта. Воздухъ есть та тьма вверху бездны, о которой говоится въ Библін: къ земль онъ теплье, согръваемый солнечными лучами; среина его холодна, а верхніе слои горячіе. Гроза объясняется такимъ образомъ: ары поднимаются съ моря и достигають верхнихъ слоевъ горячаго воздуха; ть того двлается шумь, подобно тому, какъ раскаленное жельзо, положенное ь воду, производить шумъ. Кириллъ слыхалъ, что земля кругла, какъ яблоко, не противоръчить этому. Онь думаеть, что земля окружена водою для предораненія отъ эфирнаго огня. Море солоно оттого, что вода въ немъ недвижима. если бы не была солона, то загнилась бы и засмердъла. Въ человъкъ изъ пял чувствъ — четыре соотвітствують стихіямь: вкусь — землі, обоняніе одь, слухь — воздуху, зръніе — огню, а осязаніе «почувательную нькую собую силу имать». Какъ въ необ живетъ богъ, такъ въ верхней части человческаго тъла, въ головъ, въ безкровномъ мозгу — умъ, важнъйшая спла дуи, а при немъ другія силы: воля. память, доброта, мысль, разумъ, хитрость, ечтаніе, разсужденіе, радость, любовь. Умъ и разумъ у него не одно и то же. мъ — сила внутренняя, а разумъ приходитъ извив: «Отъ кого иного наишься и разумъещь — то разумъ». Кириллъ старается уподобить части чеовъческаго тъла стихійнымъ явленіямъ: «во главъ очи, яко свътила, гласъ, ко громъ, мгновеніе ока, яко блискавицы».

Подъ «злосливымъ» міромъ авторъ разумѣетъ жизнь злыхъ людей не гъдующихъ повелѣніямъ Божіимъ. Подобно міру земному, состоящему изъ чеырехъ стихій, злосливый міръ состоитъ изъ четырехъ стихійныхъ пороковъ: издрости (зависти), пыхи (высокомѣрія), лакомства (алчности), убійства. Лавиство соотвѣтствуетъ водѣ; убійство — землѣ; заздрость и пыха — возду-

у и огню. Дьяволъ есть творецъ и содержитель злосливаго міра.

Мы привели эти свъдънія изъ сочиненія одного изъ видныхъ литературыхъ дъятелей того времени, чтобы показать, какъ далека была тогдашняя ченость отъ прямого пути въ области мірскихъ знаній. Русскіе ученые вытупали въ борьбу съ своими врагами съ запасомъ многихъ разныхъ свъдъній о части церковной исторіи и богословія, но были невѣждами во всемь, что каалось природы и ея законовъ, хотя, какъ показывають ихъ сочиненія, и чувгвовали потребность этого знанія. Они повторяли только старыя средневѣкоыя нельпости. Ученость ихъ поэтому носила характерь крайней одностороности: съ распространеніемъ такого рода просвъщенія развивалась страсть къ иторической схоластической болтовив. Къ легкому и денцевому символизму. то мы видимъ на томъ же Кириллъ Транквиллюнъ. Въ главъ о Вавилонъ Темот онго разбираеть апокалипсические образы и даеть полную волю всякимы опоставленіямъ и объясненіямъ, которыя могъ онъ отыскать въ изобиліи на ли прежнихъ толкователей. Вавилонъ — это громада злыхъ людей. раконовъ — дьяволъ, семь роговъ — семь смертныхъ грѣховъ, воды — нароы, жена съдящая на водахъ-«пыха свъту сего», пятно на челъ - измъны обманы, чашка кровью исполненная—замки будовные, палады и гмахи (чероги) спанялые (великолъпные: дщерь Сіона называется виноградомъ, вежею ашнею), на которой висять сто тарчовь (щитовь): это церковь съ ея инсаіями; она — гора «тучная, упитанная зъ оброковъ небесной премудрости» и роч.. и проч..

Какъ распространилась тогда риторическая словоохотнивость, показы-

ваетъ вопединій обычай сочинять модитвы. Въ Вильнъ издана была книж «Вертоградъ душевный», въ которой помъщаются дневныя богослуженія, т. полуночница, заутреня, часы, вечерня, павечерница, и въ нихъ вилетены п

странныя, сочиненныя вновь молитвы.

Монашеское направление, такъ долго господствовавшее въ православн церкви въ Южной Руси, и на этотъ разъ нашло себъ представителей: какъ замъчательныйшее въ этомъ родъ сочинение мы укажемъ на «Духовную Л ствицу» Исаін Кошинскаго. Авторъ быль печерскимъ монахомъ, девятнадца льть наблюдаль антоніевы пещеры, потомь быль приглашень княземь Миха ломъ Вишневецкимъ для устроенія Густынскаго монастыря (близъ Прилукт впоследстви быль кіевскимъ митрополитомъ. Его «Духовная Лествица» отли на отъ извъстной книги «Лъствицы» Іоанна Лъствичника, бывшей въ бол шомъ ходу у благочестивыхъ людей въ старину. Исходная точка сужденій : сочиненін Исаін очень своеобразна. Авторъ признаеть началомъ гръха безум пезнаніе, началомъ добродътели — разумъ и знаніе, а истинное познаніе д стигается только путемъ ученія и уразумьнія природы. Онъ паходить, чт только изучивши природу, мы можемъ приступить къ познанію самихъ себ и только изучивши свое существо, можемъ перейти къ познаванію Бога 1). Н когда на Руси не раздавалось изъ устъ русскаго монаха большаго уваженія і положительной наукь; но посль этого, авторь, такь сказать, круго поборач ваеть на прежнюю торную дорогу монашескихъ сочиненій. У него разул двоякій — внъшній и божественный, двоякая мудрость — внъшняя и бож ственная, два знанія — внішних и божественных предметовь, и оказыв ется, что Бога можно познать только высшимъ и божественнымъ разумом Что касается до вившней мудрости, то она дълается почти ненужною. Путь і высшему разумънію есть «умное дъланіе», подобно тому, какъ говориль когд то Нилъ Сорскій, — монашеская созерцательность, воздержаніе, постъ, сокр meніе сердца. Монашество — высшій образець; все плотское — гной, тлів прахъ. Авторъ думаетъ, что если бы Адамъ не согрѣшилъ, то люди бы не р ждались младенцами, и рождались бы не такъ, какъ теперь рождаются «Человъкъ, — говоритъ онъ, — рождаясь отъ женщины, стремится къ соед ненію съ нею, но темь самымь умираеть душою; такъ какъ соль, котя рожд ется отъ воды, но, соединяясь съ водою, -- вновь исчезаеть; такъ и человък хотя рождается отъ женщины, но какъ соль растаеваетъ, «когда наки къ гр ховному плотскому соплетенію ліпится». Авторь, хотя не можеть отрица брака, но представляеть его въ виде снисхожденія только человеческимь с ществамъ низшаго разряда, тогда какъ люди высшіе, монахи, должны пре почитать безбрачную чистоту.

Далъе все сочинение состоитъ изъ бесъдъ о томъ, какъ слъдуетъ моназ вести строго-постную жизнь, избъгать хвастовства, высокомърія, сребролюб

и другихъ пороковъ.

Умственное движеніе, возникшее въ Южной Руси, получило новый точокъ и новую силу съ наступленіемъ дъятельности Петра Могилы.

2) Прилѣнися же къ несвойственному плотскому вожделѣнію, сего ради по нуж. подпаде тлѣнію, и смерти нетлѣнія бо и жизни отлучися, подпаде въ сицевос пло ское неразумное сочетанье, отъ совершеннаго разума и возраста преступленіях паведе Адамъ естество наше въ дѣтскій возрасть безсловесное младоуміе во ел малыми немощесмотрящими отрочаты въ міръ раждатися намъ, по нуждѣ сице ра

ждатися и быши въ мірь осужденны быхамъ.

<sup>1)</sup> Никто же не можеть познати Бога, дондеже не познаеть первие себе, пріндеть же совершеннь въ познаніе себе, дондеже первие не пріндеть въ познан твари и всьхъ вещей въ мірь зримыхь и неразумьваемыхъ разсмотрѣнію. Егда и пріндеть въ познаніе сихъ, тогда возможень прийти въ познаніе себе, тоже и Бог и тако приходить въ совершенное съ Богомъ добовію соединеніе... Первие все твари разсмотрѣніе отъ чего и чесого ради сія суть, во еже ни единой вещи утає ной и недоумѣнной быти отъ него... Первие подобаеть долняя вся разумѣти, тал горняя, не бо отъ горнихъ на нижняя восходити должны есми.

Фамилія Могиль принадлежить къ древнимь знатнымь родамь молдавимъ. Въ концъ XVI въка, при помощи польскаго гетмана Яна Замойскаго, ить изъ Могиль, Іеремія, сдълался господаремь молдавскимь, а въ 1602 году ать его Симеонь — господаремь валашскимь. Въ 1609 году Симеонь сталь кже господаремъ и Молдавіи, но не надолго. Сначала онъ уступилъ господарво племяннику своему, Константину, а потомь турки лишили эту фамилію сподарства. Напрасно польскіе паны: Стефанъ Потоцкій, князья Корецкій и шневецкій, родственники Могилъ по женамъ, старались возстановить ихъ господарствъ. Могилы должны были искать приота въ Польшъ. Сынь Сиона, Петръ, учился, какъ говоритъ, въ Парижъ, потомъ служилъ въ военной ужбъ въ Польшъ, а въ 1625 году постригся въ Печерской лавръ, еще не доигши 30 лътъ отъ роду. Вступленіе въ монашеское званіе лица, такого знатго и притомъ состоявшаго въ родствъ съ могущественными польскими доми, давало поддержку православному дълу. Черезъ годъ скончался печерскій химандритъ Захарія Коныстенскій. Тогда возникъ вопросъ о томъ, чтобы модому молдаванину Могилъ сдълаться архимандритомъ. Его связи и богатство едставляли въ будущемъ большія надежды для лавры; но не вся печерская атія готова была выбрать его. Многіе не возлюбили его; другіе соблазнялись о молодостью; но за предълами монастыря у Могилы было много сильныхъ оронниковъ, желавшихъ доставить ему видное и выгодное мъсто архиндрита печерскаго. Два года шли объ этомъ толки; противникамъ Могилы, къ видно, не давали избрать другого; наконецъ, Могила былъ избранъ, тъмъ лъе, что митрополитъ Іовъ Борецкій быль за него. Въ 1628 г. Сигизмундъ III вердиль его. Новый архимандрить тотчась же заявиль свою дёятельность пользу монастыря, завель надзорь надъ священнослужителями въ селахъ врскихъ имъній, незнающихъ изъ нихъ приказывалъ учить, а упрямыхъ и оевольныхъ подвергалъ взысканіямъ; подновилъ церковь, не жалѣлъ издерекъ на украшение пещеръ, подчинилъ лавръ Пустынно-Николаевский монаырь, основаль Голосвевскую пустынь, построиль на свой счеть при лавръ гадъльню для нищихъ и задумаль заводить при Печерскомъ монастыръ исшую школу. Расчитывая, что для последней цели необходимы хорошіе учили, онъ прежде всего началь отправлять молодыхъ людей за-границу на собвенный счеть. Въ числъ ихъ были: Сильвестръ Коссовъ, Исаія Троеимовичъ, гнатій Оксеновичъ-Старушичъ, Тарасій Земка и Иннокентій Гизель. Для новой колы онъ избралъ мъсто съ огородомъ и садомъ, близъ больничной Тронцкой еркви, поставленной надъ печерскими воротами, и даль отъ себя фундушевую пись, которою обязывался содержать училище на собственный счеть.

Въ 1631 году скончался митрополить Іовь борецкій. Мѣсто его заняль саія Копинскій, бывшій въ то время архіепископомъ смоленскимъ и черниговкимъ. Посланные за-границу молодые люди стали возвращаться на родину, о туть, записанные въ братство православные духовные, дворяне, и казацкіе гаршины съ гетманомъ Петрижицкимъ, отъ лица всего войска запорожскаго, братились къ Петру Могилѣ съ просьбою не заводить особаго училища въратствѣ, а обратить свои пожертвованія на существовавшее уже братское чилище на Подолѣ. Просьба эта была вполнѣ разумна: не слѣдовало разрыать силъ, полезнѣе было соединять ихъ. Могила согласился. Въ декабрѣ 1631. члены братства составили актъ, въ которомъ Петръ Могила назывался старимъ браточъ, блюстителемъ и пожизненнымъ опекуномъ кіевскаго братства. то мартѣ 1632 года гетманъ Петрижицкій, отъ лица полковниковъ и всего ойска запорожскаго, обѣщалъ въ случаѣ нужды защищать оружіемъ церковь, онастырь, школы и богадѣльню братства; а кіевскіе дворяне, въ лицѣ выранныхъ изъ среды своей старостъ, обѣщали заботиться о содержаніи

чилища.

Въ апрълъ 1632 года скончался король Сигизмундъ III. По польскимъ бычаямъ, по смерти короля, собирался сначала сеймъ, называемый «конвоаціоннымъ», на которомъ дълался обзоръ предыдущаго царствованія и пода-

















Служобникъ, писанный на пергаменть въ 1381 г. Онъ принадлежавъ пагріарху Ипкону. Хранится въ ризанцѣ Троице-Сергіовской давры.

разныя мивнія объ улучшенім порядка; потомъ собирался сеймъ «элекційный» уже для избранія новаго короля. Остатки православнаго дворянства сплотились тогда около Петра Могилы, съ цёлью истребовать законнымъ путемъ отъ Ръчи Посполитой возбращенія правъ и безопасности православной церкви. Главными дъйствующими лицами съ православной стороны въ это время были: Адамъ Кисель, Лаврентій Древинскій и Вороничь. При ихъ содъйствіи митрополитъ Исаія и все духовенство уполномочили бхать на сеймъ Петра Могилу. Православные требовали уничтоженія всякихъ актовъ и привилегій, запрещавшихъ православнымъ строить церкви и попускавшихъ вести противъ нихъ процессы по религіознымъ дъламъ съ наложеніемъ секвестраціи на ихъ имбиія, домогались возвращенія православнымь всёхь запечатанныхъ церквей, всьхъ епархій, требовали безусловнаго права заводить коллегіи, типографіи, возвращенія отобранныхъ уніатами церковныхъ иміній и строгаго наказанія тымь, которые будуть наносить оскорбленія и насилія православнымь мюдямъ. Вибстб съ просьбою дворянъ и духовныхъ, подали на сеймъ просьбу казаки въ болбе резкихъ выраженіяхъ, чемъ дворяне и духовные. «Въ царотвованіе покойнаго короля, — писали они, — мы терпъли неслыханныя оскорбленія... Униты отстранили отъ городскихъ должностей добродътельныхъ мъщань нашей въры и засмутили сельскій народь; дъти остаются некрещеными, взрослые сожительствують безъ брачнаго обряда, умирающие отходять на тотъ свъть безъ причащенія. Пусть унія будеть уничтожена; тогда мы со есьмъ русскимъ народомъ будемъ полагать животъ за цълость любезнаго отечества. Если, сохрани Боже, и далье не будеть иначе, мы должны будемь искать другихъ мъръ удовлетворенія». Такой ръзкій тонъ сильно раздражилъ пановъ, которые вовсе не хотъли давать казакамъ права вмъщиваться въ государственныя дёла. «Они называють себя членами тёла Речи Посполитой, — говорили паны, — но опи такіе члены, какъ ногти и волосы, которые обрѣзывають». Но голось православнаго шляхетства не могь быть оставлень безъ вниманія. При посредствъ королевича Владислава составленъ быль меморіаль, въ которомъ предполагалось отдать православнымъ кіевскую митрополію, кром'в Софійскаго собора и Выдубицкаго монастыря и всіхть митрополичьихъ имъній, предоставить имъ, сверхъ того, львовское епископство, Цедерскій и Жидичевскій монастыри съ ихъ имфніями, дать по носкольку церквей въ нъкоторыхъ городахъ, дозволять братствамъ распоряжаться школами, мъщанамъ занимать городскія должности и пр. Дальнъйшее рышеніе дъла о свободъ православнаго исповъданія отложено было до «элекційнаго» сейма. Но и на элекційномъ сеймъ казацкіе послы вновь появились съ ръзкими требовавіями. По поводу этихъ домогательствъ, начались сильныя и горячія пренія о въръ между панами. Ревностные католики не хотъли утверждать даже того меморіала, на который согласился «конвокаціонный» сеймъ. Кисель и Древинскій пространно и сильно защищали права греческой религіи. Православные не были довольны самымъ меморіаломъ и хоттли еще болте широкаго. Петръ Могила быль душою ихъ совъщаній и, наконець, вмъсть съ православными дворяцами, онъ лично обратился къ новоизбранному королю Владиславу. Такъ какъ Польша въ это время находилась въ непріязненныхъ отношеніяхъ съ Москвою, то Владиславъ понималъ, что расположение казаковъ и русскаго народа было чрезвычайно важно для короля и всей Польши; да и вообще Владиславъ былъ сторонникъ свободы совъсти. Онъ далъ православнымъ «дипломъ», которымъ предоставляль имъ болье правъ и выгодъ, чъмъ тъ, какія были написаны въ меморіаль, составленномъ на конвокаціонномъ сеймь. Предоставлена была полная свобода переходить какъ изъ православія въ унію, такъ и изъ унін въ православіе. Митрополить кіевскій могь попрежнему посвящаться отъ константинопольскаго патріарха. Отдавалась православнымъ немедленно луцкая епархія, а перемышльскую положено отдать посл'є смерти тогдашняго уніатскаго епископа; учреждалась новая епархія во Мстиславъ; снимались зсякія запрещенія, стъсненія; запрещалось дълать оскорбленія православнымъ

людямъ. Православные дворяне, бывшіе на сеймѣ, тогда же порѣшили удалить отъ митрополіи Исаію Копинскаго, какъ человѣка уже престарѣлаго и болѣзненнаго, и избрали, вмѣстѣ съ бывшими тамъ духовными, въ митрополиты Петра Могилу. Король утвердилъ этотъ выборъ и далъ Петру Могилѣ привилегію на преобразованіе кіевскаго братскаго училища въ коллегію. Посланный въ Константинополь ректоръ кіевскихъ школъ, Исаія Трофимовичъ, испросилъ для Петра Могилы патріаршее благословеніе, и тогда волошскій епископъ во Львовѣ рукоположилъ Петра Могилу въ митрополиты 1).

Назначеніе Петра Могилы митрополитомъ въ Кієвѣ произвело чрезвычайный восторгъ. Ученики братскаго училища сочиняли ему гимны и папегирики. «Если бы ты вздумалъ, — говорилось въ привѣтствіи ему, — отправиться отъ Кієва до Вильно и до предѣловъ русскихъ и литовскихъ, съ какою радостью встрѣтили бы тебя тѣ, которыми даполнены суды, темницы и под-

<sup>1)</sup> По извъстіямъ одного современника, православнаго, но ополяченнаго шляхтича Ерлича, Петръ Могила, прибывши въ Кіевь въ 1633 г., обращался грубо и жестоко съ своимъ предмъстникомъ Исајею Копинскимъ: дряхлаго и хвораго старика схватили въ Златоверхо-Михайловскомъ монастыръ, въ одной волосяницъ, положили на дошадъ, словно мътокъ, и отправили въ Печерскій монастыръ, гдъ онъ скоро и скончался въ нужде. По известію того же Ерлича, Потръ Могила быль человекь жадный и жестокій, истязаль бичами монаховь Михайловскаго монастыря, допытываясь, гдь у нихъ спрятаны деньги; одного печерскаго монаха Никодима обвиниль въ на-клонности къ уніи и отослаль къ казакамъ, которые приковали его къ пушкъ и продержали такимъ образомъ шестнадцать недъль. Эти извъстія не могуть быть признаны вполнъ достовърными. Въ 1635 году въ городскомъ овруцкомъ судъ происходиль процессъ между иноками Михайловскаго-Злотоверхаго монастыря и Исаіею Копинскимъ. Ипоки жаловались, что Исаія Копинскій въ 1631 году, опираясь на то, будто всё монахи Михайловскаго монастыря избрали его игуменомъ, выглаль, при содъйствіи казацкаго гетмана Гарбузы, игумена Филовея Кизаревича и оставался въ монастырё до 10 августа 1635 года, а въ этотъ день, уёхавши изъ монастыря, взялъ съ собою документы на монастырскія имінія и захватиль также разныя вещи изъ ризницы. Это показаніе противорічить изв'єстію Ерлича, относящаго выходъ Исаін Копинскаго изъ Михайловскаго монастыря къ 1633 году, такъ какъ изъ показанія монаховъ видно, что Исаін оставался въ Михайловскомъ монастырѣ гораздо долѣе 1633 года. Существуетъ протестація самого Исаін Копинскаго, который показываеть, будто онъ убхаль изъ монастыря потому, что Могила притесияль монастырь, делаль разореніе монастырскимъ маетностямъ, и послѣ удаленія его, Исаін, пеправильно отдаль монастырь во власть Филовея Кизаревича, окрестивши его игуменомъ. Но протестація Исаін заключаеть въ себѣ невѣрность. Не Могила, послѣ удаленія Исаін изъ Михайловскаго монастыря, окрестиль игуменомъ этого монастыря Филовея Кизаперевича. Кизаревичь быль избрань михайловскимы игуменомы еще прежде, чёмь Исаія овладёль монастыремь въ 1631 году. Это несомивнено изъ актовь того времени, на которыхь Кизаревичь подписывался игуменомь Михайловскаго монастыря. Оказывается, что въ самомъ монастырѣ было двѣ партіц, изъ которыхъ одна хотѣла дать игуменство Кизаревичу, другая—Копинскому, и Могила, какъ кажется, благопріятствоваль первому. Послѣ протестаціи, поданной Исаією, Могила въ февралѣ 1637 года пригласилъ Исайо въ Луцкъ и тамъ, въ присутстви многочисленнаго духовенства, примирился съ нимъ. Исайя далъ Петру Могилъ "квитъ", т.-е. отказался отъ своего иска. Но вслъдъ затъмъ Исайя, чејевъ своего повъреннаго, возобновилъ свой искъ, заявивши, что Петръ Могила насиліемъ принудилъ дать ему квитъ. Жалоба дошла до короля. Исаія внесъ въ градскія владимірскія книги королевское письмо къ волынскому восводѣ о назначеній компсій для разбирательства спора между Петромъ Могилою и Исаією. Изъ этого письма видно, что къ королю поступила жалоба, будто Петръ Могила не только ограбилъ перковное и частное достояніе Копинскаго, но и самого Исаію билъ до крови и подвергалъ тяжелому заключенію. Такъ какъ производство дѣла этой комиссіи до насъ не дошло, то и нѣтъ возможности для исторіи произнести приговоръ по этому дѣлу. У Ерлича встрѣчается еще одно извѣстіе о Могиль, также несправедливое. Ерличъ говоритъ, будто Могила, желая завести школу въ Печерскомъ монастыръ, выгналъ монаховъ Троицкаго больничнаго монастыря, чтобы отлать полъ школу ванимамов или мотот. Отлать полъ школу ванимамов или мотот. чтобы отдать подъ школу занимаемое ими мъсто. Изъ актовъ же такого времени видно, что Могила, будучи еще архимандритомъ, назначилъ подъ предполагаемую школу мъсто съ садомъ и огородомъ по одну сторону главныхъ воротъ, на которыхъ находилась больничная церковь, между тъмъ какъ госпиталь съ больничными монахами находидся на другой сторон'в отъ вороть. Такимъ образомъ, не было никакой необходимости Могил'в выгонять монаховъ для постройки школы. Притомъ же, самъ Могина заботился о госпитадъ и содержадъ его на свой счеть.

земелья за непорочную въру восточную! Типографщики поднесли напечатанкую ими стихотворную брошюру подъ названіемъ «Евфонія веселобремячая», а кіевскіе міндане, за-одно съ казаками и православными духовными, въ порывъ восторга, бросились отнимать у упіатовъ древнюю святыню русскую — Софійскій соборь. Уніатскій митрополить Іосифь Вильяминь Руцкій жиль пе въ Кіевъ, а въ Вильнъ. Софійскій соборъ стоялъ пустой; богослуженіе въ немь не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Мъсто, гдъ находится Софійскій соборъ, было тогда за городомъ и отделялось отъ жилой части Стараго города валомъ. Близъ него расположена была небольшая софійская слободка. Тамъ жилъ Корсакъ, стражъ покинутаго храма. Кіевляне, подъ предводительствомъ Баляски, Вереміенка и слесаря Быковца, толпою въ пятьсотъ человекъ бросились на домъ Корсака. Панъ быль въ отлучке, въ доме оставалась его мать, у которой были въ то время гости. Кіевляне потребовали ключей отъ собора. Пани Корсакова не дала ключей. Тогда кіевляне объявили, что сами найдуть ключи, бросились къ собору, отбили колодки, которыми запирался соборь, выломали двери, отколотили тахъ, которые хотали помъщать имъ, забрали ризницу и утварь и отвезли въ лавру къ митрополиту. Затъмъ, толпа вновь вернулась въ домъ Корсака и начала выгонять изъ дому папи Корсакову и ея родныхъ, сидъвшихъ съ доминиканами, которыхъ она нарочно позвала, чтобы они впоследствіи на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала папи Корсакову, прицъливалась ружьями въ форточку окна и кричала: «выволочемо ее на дворъ и розстреляймо!» На другой день кіевляне вывели пани Корсакову и ея родныхъ изъ дому и обязали слобожанъ повиноваться православному митрополиту. Вмъстъ съ церковью св. Софіи кіевляне тогда же овладъли деревянною церковью св. Николая, на мъстъ Десятинной, и древними ствнами церкви св. Василія, построенной св. Владимиромъ на Перуновомъ

Первымъ дѣломъ митрополита было привести церковь св. Софіи въ благолѣпный видъ и освятить ее для богослуженія; онъ называль ее «единственнымъ украшеніемъ православнаго народа, главою и матерью всѣхъ церквей». Петръ Могила старался возстановить древнюю святыню Кіева и вмѣстѣ съ тѣмъ оживить въ народѣ воспоминаніе древности. Такимъ образомъ онъ возобновилъ церковь св. Василія; изъ развалинъ Десятинной церкви состроилъ новую каменную церковь, причемъ, во время производства работъ, нашелъ въ землѣ гробъ св. Владимира и поставилъ голову его въ Печерскомъ монастырѣ для поклоненія, возобновилъ также древнюю церковь Спаса на Берестовѣ. Съ особенною любовью относился онъ къ Софійскому собору ¹), хотя жилъ постоянно въ Печерской лаврѣ, оставаясь ея архимандритомъ.

Петръ Могила обратилъ вниманіе на то, что въ церковныхъ богослужебныхъ книгахъ, бывшихъ въ употребленіи въ Южной и Западной Руси, вкрались неправильности и разнорѣчія. Онѣ были въ то время тѣмъ неумѣстиѣе, что противники православія указывали на это обстоятельство, какъ на слабую сторону, и утверждали, что въ православномъ богослуженіи нѣтъ единообразія:

<sup>1)</sup> Ему приписывають сооруженіе пристроекь въ Ярославовой стінь, укріпленіе ихъ контрфорсами, закладку куполовь на хорахъ, сооруженіе надъ ними другихъ куполовь на кровлі и даже размалевку стінь, которою закрыты были старыя Ярославовы фрески. Но съ этимъ нельзя согласиться. Архитектура прпетроекъ, и особенно двухглавые орлы, указывають на боліе позднее время. Сверхъ того существують рисунки, оставленные послі Могилы, на которыхъ Софійскій соборь не въ томъ виді, въ какомъ теперь. Въ "Тріоди", изданной во Львові, въ 1642 году, въ посвященіи Петру Могилі говорится о возобновленіи св. Софіи въ такомъ виді: "церковь св. Софіи въ богоспасаемомъ граді Кієві негдысь отъ святыя памяти княжати и самодержца всея Россіи Ярослава сбудованую и на прикладъ всему світу выставленную, преосвященство ваше въ руннахъ уже будучую знову реставроваль и до першей оздобы коштомъ своимъ старанемъ своимъ привель, а до того и внутрь розмантыми иконами святыхъ божінхъ и апаратами перковными дивно прівоздобиль.

вь одной книгь попадаются объ одномь и томь же предметь совствиь иныя выраженія, чімь вь другой, и каждый священникь можеть употреблять тоть или другой способъ. Этимъ противники силились доказать, что церковь, не имья единаго главы, не въ силахъ удержать правильности въ своихъ богослужебныхъ книгахъ, а тъмъ самымъ указывали на необходимость подчиненія единому главь въ образь папы. Могила постановиль, чтобы впередъ богослужебныя книги не выходили въ печать безъ пересмотра и сличенія съ греческими подлиниками и безъ его благословенія; самъ онъ лично трудился надъ ихъ пересмотромъ. Въ 1629 году Петръ Могила издалъ «Служебникъ», одобренный на кіевскомъ соборѣ митрополитомъ Іовомъ Борецкимъ и южнорусскими епискоцами. Этотъ «Служебникъ» отличался отъ прежнихъ тъмъ, что въ немъ приложено догматическое и обрядовое объясненіе литургін, написанное однимъ изъ учениковъ Могилы, Тарасіемъ Земкою. Такимъ образомъ, русскіе священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершенія литургін, а вивств съ темъ могли понимать то, что совершали. Черезъ десять летъ, въ 1639 году, Могила, уже будучи митрополитомъ, издалъ вторымъ изданіемъ свой «Служебникъ», значительно умноженный ектеніями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни.

Приведение въ единообразие православнаго богослужения. надлежащее отправленіе священниками ихъ обязанностей и улучшеніе ихъ нравственности сильно и постоянно занимали Петра Могилу. Съ этими целями въ 1640 году Могила назначиль соборь въ Кіевь и на этоть соборь приглашаль не только духовныхъ, но и свътскихъ особъ, записанныхъ въ братствахъ; по его взгляду на составъ церкви, свътскіе люди, будучи членами церкви, какъ христіанскаго общества, имъли право подавать свой голось въ церковныхъ дълахъ. «Наша церковь, —писалъ Могила въ своемъ окружномъ посланіи, —оставаясь ненарушимою въ догматахъ въры, спльно искажена въ томъ, что касается обычаевъ, молитвъ и благочестиваго житія. Многіе православные, отъ частаго посъщенія богослуженія иновърцевъ и слушанія ихъ поученій, заразились ересью, такъ что трудно распознать: истинио ли они православные или однимъ только именемъ? Другіе же, не только свътскіе, но и духовные, прямо покинули православіе и перешли къ разнымъ богомерзкимъ сектамъ. Духовный и монашескій санъ пришелъ въ нестроеніе; нерадивые настоятели не заботятся о порядкъ и совствить уклонились отъ примтра древнихъ отцовъ церкви. Въ братствахъ отвергнута ревность и нравы предковь; каждый делаеть, что хочеть. Могила саявлиль, что желаеть возвратить русскую церковь къ древнему благочестію, и находиль, что цёль эта можеть быть достигнута посредствомы собора духовныхъ и свътскихъ людей. Дъянія этого собора не дошли до насъ. но, въроятно, плодомъ его совъщаній явилось новое изданіе «Требника» въ 1646 году. Этотъ «Евхологіонъ» пли «Требникъ» — подробнъйшій сборникъ богослуженій, относящихся къ священнымъ требамъ, и долгое время служившій руководствомъ во всей Россіи, изв'єстень подъ именемь «Требника Петра Могилы» 1). При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и, отчасти, римскими. Могила, защищая православіе отъ католичества, не стъснялся, однако, заимствовать изъ западной церкви то, что не противно было духу православія и согласовалось съ практикою первобытной церкви 2). Въ своемъ «Требникъ» Могила не ограничился однимъ изложеніемъ

<sup>1) &</sup>quot;Читая эту книгу,—говорить въ предисловіи къ ней Могила,—легко понять, что способъ совершенія св. Таннъ остается у насъ единообразнымъ; стоитъ только сличить нашъ "Евхологіонъ" съ греческимъ. Если въ требинкахъ, изданныхъ въ Острогѣ, Львовѣ, Стрятинѣ, Вильнѣ, есть какія-пибудь описки и погрѣшности, то такія, которыя не отиѣняютъ пи числа, ни матеріи, ни формы, ни силы, ни скугковъ (послѣдствій) св. Таниствъ; притомъ, отмѣны произошли отъ простоты и перазсудительности исправителей; при всеобщемъ невѣжествѣ и при небытности православныхъ пастырей, издатели смотрѣли не на сущность матеріи пли формы, а на одни существовавшіе обычаи. И потому иное нужное опустили, а ненужное внесли".

2) Отъ временъ Могилы остались до сихъ поръ въ Малороссіи пемногія мѣстныя

молитвъ и обрядовъ, а прибавилъ къ нему объясненія и наставленія, какъ поступать въ отдельныхъ случаяхъ, такъ что этотъ требникъ не только служилт руководствомъ для машинальнаго отправленія требъ, но имълъ значеніе научной книги для духовенства. Темъ не менъе, къ досадъ Могилы, не всъ довольствовались этимъ однообразнымъ руководствомъ, и, помимо его, издавались другіе требники частными лицами. Пока образовалось новое покольніе пастырей изъ преобразованной Могилою коллегіи, онъ обращалъ вниманіе, чтобь ставленники, по крайней мъръ, не были круглыми невъждами, и постановилъ чтобы искатели священническихъ мъстъ, до своего посвященія, оставались нъкоторое время въ Кіевъ и учились у свъдущихъ лицъ. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Самъ Могила экзаменовалъ ихъ и содержалъ во время обученія на свой счеть. Могила вскор'в увид'вль необходимость составити полную систему православнаго в'вроученія и подъ своимъ руководствомъ приказаль составить ученому Исаіи Трофимовичу православный катехизись. По составленій его. Могила созваль свідущихь духовныхь лиць изь всей южної и западной Руси, даль имъ на разсмотръніе новую книгу, а потомъ снесся ст патріархами. Съ цёлью окончательно разсмотрёть и утвердить катехизись созванъ быль въ Яссахъ ученый соборъ въ 1643 году, куда Могила послал Трофимовича вмѣстѣ съ братскимъ игуменомъ Іосифомъ Кононовичемъ и проповъдникомъ Игнатіемъ Старушичемъ. Со стороны константинопольскаго патріарха послано было два ученыхъ грека. Греки долго спорили съ русскими истребовали отмѣны кое-какихъ мѣстъ и, наконецъ, утвердили катехизисъ, за тъмъ книга была отправлена на утверждение всъхъ патріарховъ; она хотя в была утверждена, но слишкомъ долго разсматривалась, и Могила не успъль ес напечатать 1). Вмѣсто нея Могила приказалъ напечатать въ 1645 году краткії катехизисъ. Цъль его выражена въ предисловін, гдъ говорится: «книга эт публикуется не только для того, чтобы священники въ своихъ приходахъ ка ждый день, въ особенности въ воскресные и праздничные дни, читали и объ ясняли ее своимъ прихожанамъ; но также, чтобы мірскіе люди, умъющіе чи тать, преподавали одинаковымъ способомъ христіанское ученіе, преимуще ственно, чтобы родители учили по ней своихъ дътей, а владъльцы-подвласт ныхъ себѣ людей, а также, чтобы въ школахъ всѣ учители заставляли своих учениковъ учить наизусть по этой книжечкъ». Катехизисъ этотъ, по способ своего изложенія, послужиль первообразомь всёхь катехизисовь последующа го времени. Онъ изложенъ въ вопросахъ и отвътахъ и состоить изъ трехт частей: въ первой разсматривается символь въры по членамъ, во второймолитва Господня, въ третьей-заповъди.

Могила, какъ человъкъ ученый, принялъ дъятельное участіе въ тогдашней полемикъ, происходившей между православными и католиками. Нъкти кассіанъ Саковичъ, прежде православный учитель кіевской школы и написавшій вирши по-русски на смерть Сагайдачнаго, отступплъ отъ православія сначала въ унію, а потомъ въ католичество и сдълался ненавистникомъ отцов ской въры. Когда Могила въ 1642 году собиралъ соборъ, Саковичъ написалт противъ этого собора по-польски такую сатиру, а вслъдъ затъмъ разразился общирнымъ сочиненіемъ на польскомъ же языкъ, подъ названіемъ «Перспектива заблужденій, ересей и предразсудковъ русской церкви». Саковичъ въ этому сочиненіи держится способа, введеннаго іезуитами и долгое время сохранявшатося въ Польшт во встъхъ спорахъ и нападкахъ католиковъ на русскую церковь

отличія въ богослуженіи, не принятыя въ Великой Руси, такъ, напр., заимствованны изъ западной церкви "Пассін",—чтенія Евапгелій о страданіяхъ Інсуса Христа с пъніемъ страстныхъ перковныхъ стиховъ на повечеріи по пятницамъ, въ первыя че тыре недёли Великаго поста, причемъ говорятся иногда и проповёди.

<sup>1)</sup> Ей суждено было уже по смерти Могилы быть напечатанной въ Европф, сперви на греческомъ, а потомъ на латинскомъ языкф, заслужить уважение ученыхъ бого слововъ, а на славянскомъ языкф явиться уже въ 1696 году въ Москвф и то въ переводф съ голландскаго издания на греческомъ языкф 1662 года.

Способъ этотъ состоялъ въ томъ, что подмъчались и собирались случаи всевозможньйшихь злоупотребленій, зависьвшихь какь оть невыжества, такь и оть турныхъ качествъ тёхъ или другихъ личностей, занимавшихъ священническія мьста, и такіе случаи принимались какъ бы за нормальные признаки, присущіе православной церкви. Все сочиненіе Саковича наполпено подобнаго рода обличеніями. Кром'є того Саковичь, какъ ревностный посл'єдователь римской церкви, старается осуждать все, что въ православіи несходно съ нею. Въ отвътъ на это Могила написалъ общирное сочинение, явившееся въ 1644 году подъ названіемъ: «Лівос (Ливосъ) альбо камень». Сочиненіе Могилы, подъ исевдонимомъ Евсевія Пимена (т.-е. благочестиваго пастыря), было написано по-польски, такъ какъ главною цёлью автора было представить въ глазахъ поляковъ песправедливость нападокъ ихъ духовныхъ противъ православія; но въ то же время существовала и его русская редакція, до сихъ поръ остающаяся въ рукописи 1). Лиеосъ, кромъ посвященія Максимиліану Бржозовскому и предисловія къ читателямъ, состоитъ изъ трехъ отдёловъ: въ первомъ разсуждается о таинствахъ и обрядахъ; во второмъ—о церковномъ уставѣ; въ третьемь-о двухъ главнъйшихъ догматическихъ различіяхъ восточной церкви отъ западной: объ исхожденіи св. Духа и о главенствъ папы. Авторъ въ нъкоторыхъ мъстахъ относится съ бранью и ръзкими остротами къ своему противпику, называеть его прямо лжецомь; или, напр., по поводу желанія Саковича ввести въ русскую церковь латинскіе обряды, выражается такъ: «Неудивительно, что тебъ, новообращенному рачителю римскаго костела, хочется весь римскій чинъ перенести въ восточную церковь! Какъ самъ ты съ однимъ ухомъ, такъ хочешь, чтобы всё люди были одноухіе и порёзали бы себё уши!» Но съ совершеннымъ безпристрастіемъ авторъ Ливоса признаетъ справедливость многихъ злоупотребленій, указанныхъ его противникомъ; только онъ объясняетъ ихъ печальнымъ положеніемъ церкви, не имѣвшей долгое время пастырей и умышленно угнетаемой уніей, а также нев' жествомь и рабскимь положениемъ приходскихъ священниковъ подъ властью пановъ. Саковичъ, напримъръ, обвиняетъ православныхъ священниковъ въ томъ, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это авторъ Лиеоса говорить: «это бываеть; но что же дёлать священнику, когда пань ему говорить: или обручай, попъ, или голову подставляй; поневолъ попъ будетъ все дълать, когда господинъ города, либо села, или управляющій господина, начнетъ устращать беднаго священника дубиною, а иногда прикажеть бросить въ тюрьму». Многія нападки Саковича Могила называль ложью и клеветою и прямо свидътельствуетъ, что приводимыхъ Саковичемъ признаковъ нътъ и не было въ православной церкви. Вообще во взглядь на значение обрядовь Могила отличаеть существенные главные признаки отъ прибавочныхъ. Существенными онъ называеть тъ, которые, при всякихъ видоизмъненіяхъ, должны оставаться непоколебимо; они, по толкованіямъ Могилы, заключаются: а) въ матеріи, б) въ форм'в или слов'в, и в) въ интенціи (нам'вреніи) совершающаго священнод'в йствіе. Такимъ образомъ, въ таинствъ крещенія вода составляетъ матерію; произнесение словъ: «крещается во имя Отца, Сына и Св. Духа» — форму; наконець, внутреннее намъреніе или желаніе совершающаго таинство низвести благодать Св. Духа—интенцію. Точно также въ литургіи существенную часть ея составляють, кром'в внутренняго намфренія священнослужителя: матерія, г.-е. хлъбъ и вино, и форма, т.-е. освящающія ее слова Спасителя: «пріммите,

<sup>1)</sup> Полное заглавіе ся слідующее: "Лівоє или камень съ пращы истинны Церкве святыя, православныя россійскія, на сокрушеніе ложнопомраченной перспективы или безмістнаго оболганія, отъ Кассіана Саковича, бывшаго прежде нікогда архиманцита Дубенскаго, унита, аки о блужденіяхь, ересіхь и самоумышленіяхь Церкви усскія, въ Уніп не сущія, тако въ составленіяхь віры, якоже въ служеніи таннь и энныхь чиніхь и законопреданіяхь обрітающихся, літо Божія 1642 въ Кракові пиомь изданнаго, верженный чрезь смиреннаго отца Евсевія Пимина въ монастырів в чудотворныя Лавры Печарокієвскіе, літа Господня 1644".

ядите и пійте отъ нея вси». Весь чинъ богослуженія, въ который облечены пл заключены существенные признаки, можетъ видоизмъняться въ разных церквахь. Смотря по мъстностямъ, древнимъ обычаямъ и преданіямъ, могут существовать различные обряды, --- но это не мъшаетъ вселенскому единств христовой церкви, если только при этомъ ивтъ уклоненія отъ признаваемо церковью догматики. Такимъ образомъ, къ римскому обрядному чину следует относиться съ равнымъ уваженіемъ, какъ и къ восточному, несмотря на ег различіе, насколько этоть чинь не уклоняется оть ученія вселенской церкви Обряды могуть въ одной и въ той же церкви, смотря по временнымъ потребно стямь, изменяться, дополняться и сокращаться, но не иначе какь на основані соборовъ. Каждый изъ священниковъ въ отдёльности долженъ строго испол нять все поставленное принятыми въ данное время богослужебными книгами Таковъ былъ взглядъ знаменитаго митрополита на весь строй вившияго бого служенія; онъ отпосится непримиримо къ римской церкви, но никакъ не п причинъ различія богослужебнаго чина, а за ея догматическія заблужденія изъ которыхъ признаніе абсолютнаго главы, въ особъ римскаго папы, занима сть первое мъсто. Замъчательно, что противникъ Могилы, Саковичъ, межд прочимъ, ставитъ въ упрекъ православной русской церкви и то, что она лише на «великородныхъ господъ». Могила говорить: «Православные роксолян (т.-е. русскіе), увъровавши въ Христа Господа, не сомнъваются въ томъ, чт Христосъ, какъ мысленный глава, управляетъ восточною церковыю по своем совщанію: «се азъ съ вами до скончанія въка». Русь имъеть всесильное пред стательство своего благочестія въ лицъ Христа Господа, правящаго сердцам великихъ государей. Такъ и въ псалмъ 145 псалмопъвецъ написалъ: «не на дъйтесь на князей, сыновъ человъческихъ». А что у Руси нътъ великородных господъ, то что въ этомъ дурного! Въдь и первоначальная церковь начала сози даться не великородными господами, а убогими рыбарями, однако, Богъ через нихъ преклонилъ къ въръ во Христа и монарховъ, и великородныхъ властите лей. Души самыхъ незнатныхъ правовърныхъ христіанъ также искуплені многоцівнного кровью Христовою, какъ и души великородныхъ властителей, потому и тъ, и другіе должны быть равноцънны». Наконецъ, авторъ Лиеос совсъмъ не врагъ соединенія съ римскою церковью: «Восточная церковь, —го ворить онь Саковичу, —всегда просить Бога о соединеніи церквей, но не о та комъ соединеніи, какова нынъшняя унія, которая гонить людей къ соединенії дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякаго рода насиліями Такая унія производить не соединеніе, а раздъленіе»... Появленіе Лиеоса вы звало въ польской литературф рядъ полемическихъ сочиненій, въ которых авторы почти уже не касались вопроса объ обрядности, а главнымъ образом доказывали правильность признанія папы главою церкви. Изъ нихъ іезуит Рутка, давая произвольный смыслъ разнымъ выраженіямъ Лиеоса, дълалъ вы поды, что авторъ его принадлежитъ скоръе къ какой-нибудь протестантской чыть къ восточной церкви.

Болье всего Могила сосредоточиль свою деятельность на кіевской колле і ін. Тотчась по вступленіи своемь въ санъ митрополита, Могила преобразовал кіевскую братскую школу въ коллегію, основаль другую школу въ Винница завель при кіевскомъ братстве монастырь и типографію и подчиниль ихъ кіев скому митрополиту. Это было нарушеніемь прежняго распоряженія патріарх Феофана, по которому кіевское братство съ Богоявленскою церковью подчини лось одному патріарху; но это нарушеніе оправдывалось сдёланными переме ками: основаніемъ монастыря и преобразованіемъ школы въ коллегію, нако нець, и тёмъ, что коллегія и монастырь содержались, главнымъ образомъ иждивеніемъ Петра Могилы. Самый монастырь учрежденъ быль совсёмъ в особыхъ основаніяхъ, чёмъ другіе монастыри; онь имъль тёсную связь съ коллегій; въ немъ помѣщались только тё монахи, которые были наставниками всё они взяты были изъ Печерской лавры. На содержаніе братской коллегіи монастыря Могила приписалъ двё лаврскихъ волости, подарилъ коллегіи соб

ственное свое село Позняковку и, кромъ того, постояпно давалъ денежныя пособія на постройки и на вспомоществованіе учителямъ и ученикамъ. По его примъру и убъжденію, записанная въ братство шляхта помогала коллегіи разными пожертвованіями и ежегодно выбирала старостъ изъ своей среды для надзора и содъйствію ея содержанія; коллегія устроена была по образцу высшихъ тогдащнихъ училищъ въ Европъ и особенно въ Краковъ. Цъль кіевской коллегін была преимущественно религіозная: нужно было образовать покольніе ученыхъ и свъдущихъ духовныхъ лицъ, а равнымъ образомъ, и свътскихъ людей, которые бы могли сознательно видъть правоту восточной церкви и, по своему образованію, стать въ уровень съ тѣми, противъ которыхъ пришлось бы имъ защищать права своей церкви путемъ закона и разсужденія. Но въ Польшъ, какъ мы указывали, вопросы въры тъсно связались съ вопросами національности; понятіе о католикъ сливалось съ понятіемъ о полякъ, какъ, съ другой стороны, понятіе о православномъ-съ понятіемъ о русскомъ; и потому задачею коллегіи неизб'яжно стала поддержка и возрожденіе русской народности. Идеаломъ Могилы быль такой русскій человькь, который, кръпко сохраняя и свою въру, и свой языкъ, въ то же время, по степени образованія и по своимъ духовнымъ средствамъ, стоялъ бы въ уровень съ поляками, съ которыми судьба связала его въ государственномъ отношеніи. Къ этому идеалу направлялись и способы воспитанія, и обученія, принятые Могилою. Кіевская коллегія находилась подъ управленіемъ ректора, который быль, вмість съ тъмъ, игуменомъ Братскаго монастыря, распоряжался монастырскими и училищными доходами, творилъ судъ и расправу и, въ то же время, былъ профессоромъ богословія. Его помощникомъ былъ префектъ, одинъ изъ і еромонаховъ, занимавшій должность, подобную должности нынешняго инспектора. Кроме двухъ этихъ начальствующихъ лицъ, выбирался на извъстный срокъ суперинтендентъ, имъвшій ближайшій надзорь за поведеніемъ воспитанниковъ. Подъ наблюденіемъ последняго, между самими воспитанниками устроивалась енутренияя полиція; нъкоторые болье благонравные ученики обязаны были смотрать за своими товарищами и доносить супер-интенденту. Часть учениковъ жила на содержании коллегии въ ея домъ, называемомъ бурсою; вся эта бурса въ то время содержалась на счетъ Петра Могилы; то были недостаточные ученики; другіе жили вив зданія и приходили въ коллегію для ученія, но и они, живя въ своихъ квартирахъ, состояли подъ надзоромъ коллегіальнаго начальства. Тълесное наказаніе считалось необходимымъ. Расправа производилась, главнымъ образомъ, по субботамъ.

Въ учебномъ отношеніи кіевская коллегія раздълялась на двъ конгрегаціи: высшую и низшую. Низшая, въ свою очередь, подраздълялась на шесть классовъ: фара или аналогія, гдв обучали одновременно чтенію и письму на 3-хъ языкахъ: славянскомъ, латинскомъ и греческомъ; инфима-классъ первоначальныхъ свъдъній; за нею классъ грамматики и классъ синтаксимы: въ обоихъ этихъ классахъ шло изученіе грамматическихъ правиль 3 языковъ—слагинскаго, латинскаго и греческаго, объяснялись и переводились разныя сочипенія, производились практическія упражненія въ языкахъ, преподавались катехизись, ариометика, музыка и нотное прніе. Далье следоваль классь поэзіи, гдь, главнымь образомь, преподавалась пінтика и писались всевозможныя упражненія въ стиходъйствін, какъ русскомъ, такъ и латинскомъ. За нінтикой слідоваль классь риторики, гді ученики упражнялись въ сочиненіи річей и разсужденій на разные предметы, руководствуясь особенно Квинтиліаномъ в Цицерономъ. Высшая конгрегація имъла два класса: первый быль классь философіи, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному къ преподаванію вь западныхъ латинскихъ руководствахъ, и раздёлялась на три части: логику, физику (теоретическое разсуждение о явленияхъ природы) и метафизику; въ этомъ же классъ преподавались геометрія и астропомія. Другой, самый высшій, быль классь богословія; богословіе преподавалось, главнымь образомь, по системв Оомы Аквината; въ томъ же классв преподавалась гомилетика, и

ученики упражнялись въ писаніи пропов'єдей. Преподаваніе вс'єхъ наукт исключая славянской грамматики и православнаго катехизиса, шло на латип скомъ языкъ. Учениковъ заставляли не только писать, но и постоянно говорит на этомъ языкъ, даже внъ коллегін: на улицъ и дома. Съ этою цълью для уче никовъ низшей конгрегаціи изобрътены были длинные листы, вложенные в футляръ. Сказавшему что-нибудь не по-латинъ давался этотъ листъ и на нем глисывалось имя провинившагося; ученикъ носиль этотъ листь до тёхъ порт пока не имълъ возможности навязать его кому-нибудь другому, проговоривше муся не по-латинъ; а у кого этотъ листъ оставался на почь, тотъ подвергалс поркъ. Предпочтеніс, оказываемое латинскому языку, скоро послъ основані коллегіи навлекло-было на нее опасную бурю. Распространился между право славными слухъ, что коллегія неправославная, что наставники ея, воспитан ные за границею, заражены ересью, что въ ней преподають науки по иновър ческимъ руководствамъ, учатъ болъе всего на латинскомъ языкъ. языкъ пио върческомъ, дълаютъ это для того, чтобы совратить юношество съ пути оте ческой въры! Подобные толки легко усвоивались толпою. Русскіе привыкли к той мысли, что на латинскомъ языкъ совершаютъ богослужение и говорят враги ихъ въры, ксендзы, и потому считали самое обучение этому языку непра вославнымъ дъломъ. У Могилы не было недостатка въ недоброжелателяхъ: та ковы были неученые и недостойные своего сана попы, которыхъ онъ удалил отъ мъсть въ значительномъ количествъ. Кромъ того, недоброжелательствова ли ему вев сторонники Исаіи Копинскаго, и последній, какъ видно, самъ гово рилъ о неправославіи смъстившаго его съ митрополіи соперника 1). Дурно мивніе о Могиль и его учебномъ заведенін распространилось между казаками всегда готовыми па суровую расправу съ теми, кого считали врагами веры И вотъ, дело дошло до того, что однажды толпа народа, предводительствуема казаками, собиралась броситься на коллегію, сжечь ее и перебить наставли ковъ. «Мы, —писалъ потомъ одинъ изъ наставниковъ, Сильвестръ Коссовъ тогдашній префекть кіевской коллегіи, —испов'ядывались и ожидали, что намі пачнутъ кормить дибпровскихъ осетровъ, но, къ счастью. Господь, видя наш невинность и покровительствуя образованію народа русскаго, разогналь туч предубъжденій и освътиль сердца нашихь соотечественниковь; они увидъл въ насъ истинныхъ сыновъ православной церкви, и съ тъхъ поръ жители Кіев и другихъ мъстъ не только перестали насъ ненавидъть, но стали отдавать к намъ въ большомъ количествъ своихъ дътей и величать насъ Геликономъ і Парнассомъ». Событіе, угрожавшее коллегін, происходило 1635 года; въ этом же году, когда минула опасность, Сильвестръ Коссовъ издалъ «Экзегезисъ ил Апологію Кіевскихъ школъ», --- сочиненіе, въ которомъ защищаль способъ пре подаванія, принятый въ коллегіи. Предпочтеніе, оказываемое латинскому язы ку, въ глазахъ Петра Могилы и избранныхъ имъ наставниковъ, оправдывалос обстоятельствами времени. Русскіе, учившіеся въ коллегіи, жили подъ поль скимъ правленіемъ и готовились къ жизни въ обществъ, проникнутомъ поль скимъ строемъ и польскими понятіями. Въ этомъ обществъ господствовало и глубоко укоренилось мивніе, что датинскій языкъ есть самый главный, самы наглядный признакъ образованности, и чёмъ кто лучше владъетъ латинским: языкомъ, тъмъ болъе достоинъ названія образованнаго человъка. Подъ вліяні смъ іезунтовъ, русскіе, уже по самой своей народности, подвергались презръ нію у поляковъ, и такой взглядъ естественно содъйствоваль тому, что русско

<sup>1)</sup> Такъ пріважавшій въ Москву монахъ Густынскаго монастыря Пафнутій в распрост сообщиль, что "епископъ Исаія писаль въ Лубенскій п Густынскій монастыри, что митрополить Истръ Могила королю, всёмь панамъ раднымъ и арциби купамъ лядскимъ присягаль, чтобы ему христіанскую втру ученіемъ своимъ попрат и уставить всее службу церковную по повелёнію папы римскаго, римьскую втру церкви хрестьяньскіе во всёхъ польскихъ и литовскихъ городта превратить и костелы лядскіе и книги русскія вст вывести". То же показаль игуменъ густынскі Василій, перешедшій въ Москву.

пляхетство такъ торопливо стремилось избавиться отъ своей народности, и перешедшіе въ католичество съ гордостью признавали себя поляками. Чтобы разстять такое предубъидение. необходимо нужно было русскимъ, еще сохрапившимъ свою втру и народность, усвоить тъ пріемы и признаки, которые, по тогдашнимъ предразсудкамъ, давали право на уваженіе, подобающее образованному человъку. Латинскій языкъ въ тогдашнемъ житейскомъ кругь быль необходимъ не только для споровъ о въръ съ католиками, не хотъвшими о высокихъ предметахъ говорить иначе, какъ по-латинъ, — латинская ръчь употре**бительна** была на судахъ, сеймахъ, сеймикахъ и на всякихъ общественныхъ сходонщахъ. Бъглость въ латинскомъ языкъ и подготовка учениковъ къ защить православной въры посредствомъ слова достигалась въ коллегіи путемъ диспутовь, классныхъ и публичныхъ, происходившихъ по-латинъ. Для этого одна сторона приводила разные противные православію доводы, бывшіе тогда вь ходу у католиковъ, другая—опровергала ихъ и защищала православіе. Такіе диспуты не ограничивались однимъ кругомъ вёры, но распространялись и на разные философскіе предметы. Устройство ихъ показываетъ практическій умъ Могилы, стремившагося во всемъ къ главной цели: выставить противъ католичества ученыхъ и ловкихъ борцовъ за русскую церковь, умъющихъ поражать враговы ихъ же оружіемь. Въ соотвітствін съ этими практическими воззрѣніями Петра Могилы состоить и тоть схоластическій характерь, который онъ далъ всему научному образованію, получаемому юношествомъ въ коллегін. Главный признакъ схоластическаго способа ученія, развившагося въ западной Европъ въ средніе въка и еще господствовавшаго въ XVII въкъ, состояль въ томъ, что подъ наукою разумъли не столько количество и объемъ предметовъ, подлежащихъ познанію, сколько форму или сумму пріемовъ, служащихъ къ правильному распредъленію, соотношенію и значенію изучаемаго. Мало знать, но хорошо умъть пользоваться малымъ запасомъ знанія, — такова была цъль образованія. Отсюда безконечный рядъ формуль, оборотовъ и классификацій. Этотъ способъ, какъ показали въковыя последствія опыта, мало подвигаль расширение круга познаваемыхъ предметовъ и давалъ возможность такъ называемому ученому гордиться своею мудростію, тогда какъ на самомъ дъль онь оставался круглымь невъждою или тратиль время, трудъ и дарованія на изучение того, что собственно приходилось впоследствии забывать, какъ мадо примънимое къ жизни. Но этотъ способъ, при всъхъ своихъ крупныхъ недостаткахъ, имъль, однако, и хорошую сторону въ свое время; онъ пріучаль голову къ размышленію, къ обобщенію, служиль, такъ сказать, умственною гимнастикою, подготовлявшею человъка къ тому, чтобы относиться къ предметамъ знанія съ научною правильностью. Нельзя сказать, чтобы въ западной Европ'т во времена Могилы не было уже иного рода науки, иныхъ понятій о знанін, но эти начала новаго просв'ященія, которыя такъ быстро и блистательно новели умъ человъческій къ великимъ открытіямъ въ области естествознанія и къ болье ясному взгляду на потребности духовной и матеріальной жизни, были далеки и почти не касались тогдашней Польши, несмотря на то, что еще сто лътъ назадъ она была родиною Коперника. Вполиъ естественно было Петру Могилъ остановиться на томь способъ ученія, какой господствоваль въ странъ, гдъ онъ жилъ и для которой приготовлялъ своихъ русскихъ питомцевъ, тъмъ болъе, что способъ этотъ, въ его воззръніи, удовлетворялъ, его ближайшія цъли, образовать покольніе защитниковь русской выры и русской народности въ нольскомъ обществъ. Съ нашимъ взглядомъ на просвъщепіе, образованіе, получаемое въ коллегіи Могилы, должно ноказаться крайне одностороннимъ: студенты, окончившие курсъ въ коллеги, не знали законовъ природы настолько, насколько они были открыты и изследованы тогдашними передовыми учеными на Западъ: мало свъдущи были они въ географіи. исторіи, правовъдъніи: но довольно было того, что они могли быть не ниже образованныхъ поляковъ своего времени. Сверхъ того, чтобы оценить важности преобразованія, сдъланнаго Могилою въ умственной жизни южно-русскаго народа, стоить взглянуть на то состояніе, вь какомь эта умственная жизнь на ходится на Руси до него, и тогда-то его заслуга окажется очень значительною а успъхъ его предпріятія чрезвычайно важнымь по своимь последствіямь. В страпъ, гдъ въ продолжение въковъ господствовала умственная лънь, гдъ мас са народа пребывала по своимъ понятіямъ почти въ первобытномъ язычестве гдъ духовные, единственные проводники какого-нибудь умственнаго свъта машинально и небрежно исполняли обрядовыя формы, не понимая ихъ смысла не имбя понятія о сущности религіи, гдв только слабые зачатки просвъщенія брошенные эпохою Острожскаго, кое-какъ прозябали, подавляемые неравног борьбою съ чужероднымъ и враждебнымъ строемъ образованія; — въ странт гдъ языкъ, русская въра и даже русское происхождение клеймилось печаты невъжества, грубости и отверженія со стороны господствующаго племени,въ этой странъ вдругъ являются сотни русскихъ юнощей съ пріемами тогдащ ней образованности, и они, не краснъя, называютъ себя русскими; съ приняты ми средствами науки они выступають на защиту своей въры и народности Правда, въ Польшъ, гдъ только высшій классъ пользовался правомъ граждан ства, а масса простого народа была подавлена гнетомъ самаго безчеловъчнаг порабощенія, высшій русскій классь такъ неудержимо измѣнялъ своей вѣрѣ : пародности, что его не могла уже остановить никакая коллегія. Польская обра зованность, направляемая іезунтами, разрушила бы рано или поздно всё пла ны Цетра Могилы, если бы вслёдъ затёмъ не поднялся южно-русскій народ противъ Польши подъ знаменами Хмельницкаго. Кіевскую коллегію съ ея брат ствомъ, безъ сомненія, постигла бы та же участь, какая стерла съ лица земл дьвовскія, луцкія, виленскія и другія православныя школы; но съмя, брошен ное Могилою въ Кіевъ, роскошно возрасло не для одного Кіева, не для одно Малороссін, а для всего русскаго міра: это совершилось черезъ перенесеніе на чаль кіевскаго образованія вь Москву, какь скажемь впоследствін. И вь этомь то важнъйшая и великая заслуга кіевской коллегіи и ея безсмертнаго осно вателя.

Несмотря на господство латинскаго языка, къ сожальнію, въ ущерб греческаго, кіевская коллегія, однако, работала надъ развитіемъ русскаго язы ка и словесности. Студенты сочиняли проповеди по-русски; выходившее из коллегіи въ священники были въ состояніи говорить поученія народу, а в Братскомъ монастыръ не проходило ни одной праздничной объдни, когда б многочисленному, собравшемуся въ храмъ народу не говорилось проповъд или не изъяснялся катехизись православной въры. Проповъдничество съ тъх поръ стало обычнымъ явленіемъ въ малорусскихъ церквахъ, тогда какъ въ Ве ликой Руси проповъдь была тогда явленіемъ еще почти неслыханнымъ. Сту денты кіевской коллегіи занимались также стихотворною литературою и полу чили къ ней особое пристрастіе, но, къ сожальнію, писали по польскому образ цу силлабическимъ размъромъ, совсъмъ несвойственнымъ, какъ оказалоси природъ русскаго языка по свойству его удареній; главный же недостаток тогдашнихъ стиходъевъ былъ тотъ, что они разумъли подъ поэзіею только фор му, а не содержаніе. Стихотворцы щеголяли разными затъйливыми формам мелкихъ стихотвореній (какъ, наприм., акростихи, раковидные или раки, кото рые можно было читать съ лъвой руки къ правой и обратно, эпиграммы въ фор мъ яйца, куба, бокала, съкиры, пирамиды и т. п.). Въ ходу были стихотворенія называемыя поэмы и оды; то были панегирическія стихотворенія къ значитель нымъ лицамъ по разнымъ случаямъ, поздравленія съ именинами, съ бракосоче таніемъ, погребальныя, воспъваніе герба, посвященія и пр. Онъ, по предписан нымъ правиламъ, отличались крайнею лестью къ воспъваемому лицу и само униженіемъ автора. Часто стихотворенія имѣли религіозное содержаніе ебразчикомъ такихъ могутъ служить многія стихотворенія, помъщенныя в изданной въ 1646 г. книгъ: «Перло многоцънное», написанной Кириллом Транквиліономъ; во вкусъ того времени были стихотворенія нравственно-по учительныя, въ которыхъ олицетворялись разныя добродътели, пороки и вооб

ще отвлеченныя понятія. Несмотря на сильную страсть къ стихоплетству, кіевская коллегія не произвела ничего замічательнаго въ области поэзіи, и это тымь болье поразительно, что въ тотъ же самый выкь въ малорусской народной поэзін, не въдавшей никакихъ школьныхъ правилъ и пінтики, творились истинпо поэтическія произведенія, полныя вдохновенія и жизни; таковы, напр., казацкія думы, явно принадлежащія ХУП віку. Ученики слагали праздинчные вирши преимущественно на Рождество Христово и пъли, расхаживая по домамъ жителей; вирши этого рода перенимались и обращались даже въ народъ. но они разко отличаются отъ народныхъ праздничныхъ пасенъ своею неуклюжестью, вычурностью и отсутствіемъ поэзіи. Въ области драматической поэзіи опыты воспитанниковъ кіевской коллегін имфли болфе всего значенія по своимь последствіямь, такъ какъ они, хотя въ отдаленности, стали зародышемь русскаго театра. Начало драматической поэзіи въ Кіевъ положено «вертепами». Такъ назывались маленькіе перепосные театры, которые ученики посили съ собою, переходя изъ дома въ домъ на праздникъ Рождества Христова. На этихъ театрахъ дъйствовали куклы, а ученики говорили за нихъ ръчи. Предметами представленій были разныя событія изъ исторін рожденія и младенчества Христова. Такіе вертепы существовали до позднейшаго времени, и, вероятно, въ древнія времена они мало чемь отличались оть поздивищихь. Кром'в представленій религіозныхъ, въ вертепахъ (какъ можно заключить по примфрамъ поздивишихъ временъ), для развлеченія эрителей, представлялись разныя сцены изъ народной обыденной жизни.

За этою первобытною формою слѣдовали «дѣйства» или представленія, взятыя изъ священной исторіи, гдѣ являлись олицетворенными разныя отвлеченныя понятія. Такого рода представленія были въ большой модѣ у іезуитовъ

и въ подражение имъ перешли въ кіевскую коллегію.

Языкъ, на которомъ писались опыты воспитанниковъ кіевской коллегіи того времени, удаленъ отъ живой народной рѣчи и представляетъ смѣсь славнскаго языка съ малорусскимъ и польскимъ, со множествомъ высокопарныхъ словъ. Достойно замѣчанія, что послѣ Могилы русскій книжный языкъ сталъ мало-по-малу очищаться отъ полонизмовъ, и выработывалась новая книжная рѣчь, которая послужила основаніемъ настоящему русскому языку. Въ комическихъ произведеніяхъ южной Руси языкъ книжный приближался къ народ-

ному малорусскому.

училищу.

Враги православія, при всякомъ случав, старались двлать коллегіи всякое зло. Въ 1640 году Могила въ своемъ универсаль жаловался, что «намъстникъ кіевскаго замка, потакая злобь враговъ коллегіи, нарочно подсялаль своего повъреннаго, который, стакнувшись въ корчмъ съ нъкоторыми другими лицами, напаль на студента Гоголевскаго, обвиниль его въ какомъ-то безчинствъ, а намъстникъ безъ дальняго разсмотрънія казниль его». Это было сдълано съ тъмъ намъреніемъ, чтобы студенты, испугавшись дальнъйшаго преслъдованія, разобжались. Событіе это было такъ важно, что Могила долженъ быль ъхать на сеймъ и просить отъ польскаго правительства законной защиты своему

Уже въ это время Могила, какъ онъ самъ писалъ, потратилъ большую часть своего состоянія на устроеніе училища и церкви. Вотчины, какъ его собственныя, такъ и Печерскаго монастыря, съ трудомъ могли доставить средства на поддержку коллегіи по причинъ разореній, понесенныхъ ими то отъ татарскихъ набъговъ, то отъ междоусобныхъ войнъ съ казаками, и митрополитъ принужденъ былъ просить пособія отъ разныхъ братствъ. Несмотря на все это, онъ напрягалъ всъ свои силы для поддержки своего любимаго дѣтища. Въ своемъ духовномъ завѣщаніи, написанномъ имъ, какъ видно, въ то время, когда снъ чувствовалъ приближеніе смерти, онъ говоритъ:.... «Видя, что упадокъ святого благочестія въ народѣ русскомъ происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ совершеннаго недостатка образованія и ученія, я далъ обѣтъ Богу моему—все мое имущество, доставшееся отъ родителей, и все, что ни оставалось бы здѣсь

отъ доходовъ, пріобрѣтаемыхъ съ порученныхъ миѣ святыхъ мѣстъ, съ имѣній, на то назначенныхъ, обращать частію на возстановленіе разрушенныхъ храмовъ Божінхъ, отъ которыхъ оставались плачевныя развалины, частію на основаніе школь въ Кіевѣ... коллегію свою онъ называетъ въ завѣщаніи своемъ единственнымъ залогомъ, и, желая «оставить ее укорененною въ потомственныя времена», въ видѣ посмертнаго дара завѣщаетъ ей 81,000 польскихъ зомотыхъ, всю свою библіотеку, четвертую часть своего серебра, нѣкоторыя цѣнныя вещи и на вѣчное воспоминаніе о себѣ свой серебряный митрополичій крестъ и саккосъ.

Петръ Могила скончался 1-го января 1647 года, на пятидесятомъ году своей жизни, съ небольшимъ за годъ до народнаго взрыва, инымъ путемъ от-

стоявшаго русскую въру и народность.

## III.

## ЦАРЬ АЛЕКСЪЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

Тридцатильтнее царствованіе Алексъя Михайловича принадлежить далеко не къ свътлымъ эпохамъ русской исторіи, какъ по внутреннимъ нестроеніямъ, такъ и по неудачамъ во внъшнихъ сношеніяхъ. Между тъмъ, причиною того и другого были не какія-нибудь потрясенія, наносимыя государству извиъ, а неумъніе правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться кстати стеченіемъ обстоятельствъ, которыя именно въ эту эпоху были самыми счастливыми.

Царь Алексъй Михайловичъ имълъ наружность довольно привлекательную: бълый, румяный, съ красивою окладистою бородою, хотя съ низкимъ лбомь, кръпкаго тълосложенія и съ кроткимь выраженіемь глазъ. Оть природы онъ отличался самыми достохвальными личными свойствами, быль добродушенъ въ такой степени, что заслужилъ прозвище «тишайшаго», хотя по вспыльчивости нрава позволяль себъ грубыя выходки съ придворными, сообразно въку и своему воспитанію, и однажды собственноручно оттаскаль за бороду своего тестя Милославскаго. Впрочемь, при тогдашней сравнительной простотъ нравовъ при московскомъ дворъ, царь вообще довольно безцеремонно обращался съ своими придворпыми. Будучи отъ природы веселаго нрава, царь Алексъй Михайловичь даваль своимь приближеннымь разныя клички, и въ видь развлеченія купаль стольниковь въ пруду въ сель Коломенскомь 1). Онь быль чрезвычайно благочестивъ, любилъ читать священныя книги, ссылаться на нихъ и руководиться ими; никто не могъ превзойти его въ соблюдени постовъ: въ великую четыредесятницу этотъ государь стоялъ каждый день часовъ по пяти въ церкви и клалъ тысячами поклоны, а по понедъльникамъ, средамъ и пятницамь вль одинь ржаной хлвбь. Даже вь прочіе дни года, когда церковный уставъ разрѣшалъ мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умѣренностью, хотя къ столу его и подавалось до семидесяти блюдъ, которыя онъ приказываль разсылать въ видъ царской подачи другимъ. Каждый день посъщаль онъ богослужение, но въ этомъ случат не быль вовсе чуждъ ханжества, которое неизбъжно проявляется при сильной преданности буквъ благочестія; такъ, считая большимъ гръхомъ пропустить объдню, царь, однако, во время богослуженія разговариваль о мірскихь дёлахь со своими боярами. Чистота нравовъ его была безупречна: самый заклятый врагь не смёль бы заподозрить его въ

<sup>1)</sup> Самъ онъ говорить объ этомъ въ одномъ своемъ письмѣ къ стольнику Матюшкину: "Извѣщаю тебѣ, што тѣмъ утѣшаются, што стольниковъ купаю еже утръ въ прудѣ, Іордань хороша сдѣлана, человѣка по четыре и по пяти и по двѣнаддати человѣкь, за то: кто не посиветъ къ моему смотру, такъ того и купаю, да послъ купанія жалую, зову ихъ ежедень, у меня купальщики тѣ ядять вдоволь, а иныя говорять: мы де нарокомъ не посиѣемъ, такъ де и насъ выкупаютъ, да и за столъ посадять: многіе нарокомъ не посиѣваютъ"...

распущенности; онъ былъ примърный семьянинъ. Вмъстъ съ тъмъ онъ былъ превосходный хозяинь, любиль природу и быль проникнуть поэтическимь чувствомъ, которое проглядываетъ, какъ въ многочисленныхъ письмахъ его, такъ и въ некоторыхъ поступкахъ. Оттого-то онъ полюбилъ село Коломенское, которое отличается живописнымъ мъстоположениемъ, хотя далеко не величественнымъ и не поражающимъ взоръ, а изъ такихъ, -- свойственныхъ русской природь, которыя порождають въ душь ощущение спокойствия. Тамъ проводиль онъ обыкновенно льто, запимаясь то хозяйственными распоряженіями, то соколиной охотой, къ которой имълъ особенную страсть; тамъ почти во все свое царствованіе онъ строилъ и перестраивалъ себъ деревянный дворецъ, стараясь сдълать его какъ можно изящнъе и наряднъе. Алексъй Михайловичъ принадлежалъ къ тъмъ благодушнымъ натурамъ, которыя болъе всего хотятъ, чтобы у нихъ на душъ и вокругъ нихъ было свътло; онъ неспособенъ былъ къ затаенной злобъ, продолжительной ненависти; и потому, разсердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости могъ легко надълать ему оскорбленій, но скоро успокоивался и старался примириться съ темъ, кого оскорбиль въ припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душть и не находившее иного выхода, пристрастило его къ церковной и придворной обрядности. Многообразный чинъ царскихъ выходовъ, богомолій, пріемовъ посольствъ, царскихъ лицезрѣній, торжественпыхъ продолжительныхъ объдовъ и т. п., чинъ издавна соблюдаемый въ Москвъ, рядомъ со множествомъ такихъ же церковныхъ обрядовъ, получилъ тогда болье живой характерь, потому что самь царь одухотворяль букву обряда своею любовью. Никогда еще обряды не отправлялись съ такою точностью и торжественностью: вся жизнь царя была подчинена обряду, не только потому, что такъ установилось въ обычав, но и потому, что царь любилъ обрядъ: онъ удовлетворяль его натурь, искавшей изящества, художественной красоты, нравственнаго идеала, который, при его воспитаніи, только и могъ состоять для него въ образъ строгаго, но вмъстъ съ тъмъ любящаго исполнителя пріемовъ православнаго благочестія. Незначительныя подробности обряда занимали его какъ важныя государственныя дъла 1). Все время его было размърено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. Въ четыре часа утра опъ былъ на ногахъ, п тотчасъ начиналось моленіе, чтепіе полупощпицы, утреннихъ молитвъ, поклоненіе иконъ того святого, чья память праздповалась въ тотъ день, чтепіе изъ какого-нибудь рукописнаго сборника назидательнаго слова, потомъ церемонное свидание съ царицею, шествие къ заутрени. Послъ заутрени сходились бояре, били челомъ предъ государемъ; время для такого челобитья нужно было достаточное, потому что чемь более бояринь клаль предъ государемъ земныхъ поклоновъ, тъмъ сильнъе выражалъ свою рабскую преданность. Начинался разговоръ о дълахъ; царь сидитъ въ шапкъ; бояре стоять передъ нимъ; потомъ, всё за царемъ идутъ къ обедне; все равно въ будній день или въ праздникъ, всегда идетъ царь къ объднъ, съ тою только разницею, что въ праздпикъ царскій выходъ быль пышніве и съ признаками, соотвътствующими празднику; на всякій праздникъ были свои обряды для царскаго выхода: въ такой-то праздникъ, сообразно относительной важности этого праздника, царь долженъ быль одъться такъ-то, напримъръ, въ золотное платье, въ другой — въ бархатное и т. п. Точно также и сопровождавшие его бояре соблюдали праздничныя правила въ одеждъ. На объдню въ будній день проходило времени около двухъ часовъ; въ праздники-долъе. Послъ объдни въ будни царь занимался дълами: бояре, начальствовавшіе приказами, читали свои доклады; затымы, дыяки читали челобитныя. Вы извыстные дни, по царскому при-

<sup>1)</sup> Такъ въ письмѣ къ Никону въ 1652 году царь спрашиваеть: "Да будетъ тебѣ великому святителю вѣдомо: Многолѣтны у насъ поютъ вмѣсто Патріарха: Спаси, Господи, вселенскихъ патріарховъ и митрополитовъ и архіепископовъ нашихъ и вся христіане, Господи, спаси; и ты отпиши къ намъ, великій святителю, такъ ли подобаетъ пѣть, или какъ инакъ пѣть надобно, и какъ у тебя святитель поютъ, и то отпиши къ намъ".

## 2222222222



**Царь Алексъй Михайловичъ.** Съ рис. проф. В. П. Верещагина.



Успенскій соборь въ Москвѣ, въ которомь коронуются русскіе государи.





Царь Аленсъй Михайловичъ. Съ гравюры Вортмана,



Царица Наталья Кирилловиа. Съгравноры Н. Колпакова.

казапію, собпралась боярская дума съ приличными обрядами; здёсь бояре уже сидъли. Пополудни дъла оканчивались. Бояре разъвзжались; начинался царскій об'єдь, всегда бол'єе или мен'єе продолжительный; посл'є об'єда царь, какъ всякій русскій челов'єкъ того времени, долженъ быль спать до вечерни: этотъ сонъ входилъ какъ-бы въ чинъ благочестивой, честной жизни. Послъ сна царь шель къ вечерив, а посив вечерни проводиль время въ своемъ семейномъ или дружескомъ кругу, забавлялся игрою въ шахматы или слушалъ кого-нибудь изъ дряхлыхъ, бывалыхъ стариковъ, которыхъ нарочно держали при дворцъ для царскаго утъшенія. Тотъ разсказываль царю о далекомь востокъ, о кизильбашской земль; другой—о бъдствіяхь, какія испытывать довелось ему отъ невърныхъ въ плъну; третій, свидътель давно минувшихъ смутъ, описывалъ литовское разореніе, когда, какъ говорили, десятый человъкъ остался на всей Руси. Въ это-то время дня, посвящаемаго, по обрядному чину, отдыху, подъ конецъ своего царствованія, Алексъй Михайловичь любовался сценическими дъйствами, игрою драматическихъ произведеній: западно-русскіе книжники съ этими нововведеніями нашли доступь къ тому же свойству царской души, которое такъ привлекало его къ богослужебнымъ дъйствамъ.

Алексъй Михайловичъ особенно являлся во всемъ своемъ царственномъ геликольній въ большіе праздники православной церкви, блиставшіе въ то время пышностью и своеобразіемъ обрядовъ, соотвътствующихъ каждому празднику; они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестіе и свое монаршее величіе. Въ рождественскій вечеръ царскій теремъ огланиался пъніемъ славельщиковъ, приходившихъ одни за другими изъ разныхъ церквей и обителей; въ Крещеніе царь въ своей діадимъ (наплечное кружево) и царскомъ платьт, унизанномъ жемчугомъ и осыпанномъ дорогими камнями, шествоваль на Іордань, сопровождаемый всёхъ чиновъ людьми, одътыми сообразно своему званію, какъ можно наряднѣе (плохо одътыхъ отгоняли подалье); въ вербное воскресенье царь всенародно вель подъ патріархомъ коня, изображавшаго осла; на Пасху онъ раздаваль яйца и принималь червонцы въ значенін великоденских в даровъ, которые, по тогдашнимь обычаямь, подданные обязаны были давать своему государю въ праздникъ Пасхи. Передъ большими праздниками царь, по обряду, долженъ быль совершать дъла христіанскаго милосердія, --- ходиль по богадельнямь, раздаваль милостыню, посещаль тюрьмы, выкупаль должниковь, прощаль преступниковь. Въ Московскомъ Государствъ люди чванились родомъ и богатствомъ; достоинство человъка измърялось количествомъ золота и цънностью мъховъ на его одеждъ, и богачъ смотрълъ съ презръніемъ на бъдняка; но рядомъ съ этимъ нищій, по церковпому взгляду, пользовался нъкотораго рода обрядовымъ уваженіемъ. Надменный бояринъ, богатый гость, разжившійся посудами дьякъ, ожиръвшій отъ монастырскихъ доходовъ игуменъ-всъ заискивали въ нищемъ; всъмъ нищій быль нужень; всё давали ему крохи своихъ богатствь; нищій за эти крохи молиль Бога за богачей; нищій своими молитвами ограждаль сильныхъ и гордыхъ отъ праведной кары— за ихъ неправды. Они сознавали,—что бездомный, хромой или сябной калька въ ссоихъ лохмотьяхъ сильнье ихъ самихъ, облеченныхъ въ золотые кафтаны. Подобно тому, царь, —возведенный на такую высоту, что все повергалось передъ нимъ ницъ, никто не смѣлъ сѣсть въ его присутствіи и всякъ считалъ себъ за великую благодать эръть его пресвътлыя очи, щарь не только собственноручно раздаваль милостыню нищей братіи, но въ недёлю мясопустную приглашаль толиу нищихъ въ столовую палату, угощаль ихъ и самъ съ ними объдалъ. Это дълалось въ тотъ день, когда въ церкви читается Евангеліе о страшномъ судѣ и дѣлалось какъ-бы для того, чтобы получить благословеніе, объщанное въ Евангелін тъмъ, которые накормять Христа въ образъ голодныхъ. То былъ обрядъ, такой же обрядъ, какимъ были: умовеніе ногъ, веденіе осла, раздача красныхъ яицъ и т. п. Величіе царское не умалялось отъ этого соприкосновенія съ нищетою, какъ равно и нищета не переставала быть твиъ же, чвиъ была по своей сущности. То быль только обрядъ.

Привътливый, ласковый царь Алексъй Михайловичъ дорожилъ величіемъ своей царственной власти, своимъ самодержавнымъ достоинствомъ: оно плъняло и насыщало его. Онъ тъшился своими громкими титулами и за нихъ готовъ быль проливать кровь. Малъйшее случайное несоблюдение правильности титуловъ считалось важнымъ уголовнымъ преступленіемъ. Всѣ иноземцы, посъщавшіе Москву, поражались величіемъ двора и восточнымъ раболъпствомъ, господствовавшимъ при дворъ «тишайшаго государя». «Дворъ московскаго государя, -- говорилъ посъщавшій Москву англичанинъ Карлейль. -- такъ красивъ и держится въ такомъ порядкъ, что, между всъми христіанскими монархами, едва ли есть одинъ, который бы превосходилъ въ этомъ московскій. Все сосредоточивается около двора. Подданные, ослъпленные его блескомъ, пріучаются тъмъ болъе благоговъть предъ царемъ и честять его почти паравиъ съ Богомъ». Царь Алексъй Михайловичъ являлся народу не иначе, какъ торжественно. Вотъ, напримъръ, ъдетъ онъ въ широкихъ саняхъ: двое бояръ стоятъ съ объихъ сторонь въ этихъ саняхъ, двое на запяткахъ; сани провожаютъ отряды стръльцовъ. Передъ царемъ метутъ по улицъ путь и разгоняютъ народъ. Москвичи, встрътясь съ ъдущимъ государемъ, прижимаются къ заборамъ и падаютъ ницъ. Всадинки слъзали съ коней и также падали ницъ. Москвичи считали благоразумнымъ прятаться въ домъ, когда профажаль царь. По свидетельству современника Котошихина, царь Алексви сдвлался гораздо болве самодержавнымь, чыть быль его родитель. Дыйствительно, мы не встрычаемь при этомъ цары такъ часто земскихъ соборовъ, какъ это бывало при Михаилъ. Земство поглощается государствомъ. Царь дълается олицетвореніемъ націн. Все для царя. Адексъй Михайловичъ стремился къ тому же идеалу, какъ и Грозный царь и, подобно последнему, быль, какь увидимь, напугань въ юности народными бунтами; но разница между тёмь и другимь была та, что Ивань, одаренный такою же, какъ и Алексъй, склонностью къ образности и нарядности, къ зрълищамь, къ торжествамъ, къ упоенію собственнымъ величіемъ, былъ отъ природы злого, а царь Алексей—добраго сердца. Иванъ въ служиломъ классе видълъ себъ тайныхъ враговъ и душилъ его самымъ нещаднымъ образомъ, но въ то же время, сознавая необходимость его службы, разъединяль его, опирался на тъхъ, которыхъ выбиралъ въ данное время, не давая имъ зазнаваться, и держаль ихъ всъхъ въ повиновеніи постояннымъ страхомъ; царь же Алексьй, напротивъ, соединялъ свои самодержавные интересы съ интересами служилыхъ людей. Тотъ же англичанинъ Карлейль мътко замътилъ, что царь держить вь повиновеніи народь и упрочиваеть свою безмірную самодержавную власть, между прочимъ, тъмъ, что даетъ много власти своимъ чиновникамъвысшему (т.-е. служилому) сословію надъ народомъ. Сюда должны быть отнесены, главнымъ образомъ, начальники приказовъ, дьяки и воеводы, а затѣмъ вообще всѣ тѣ, которые стояли на степени какого-нибудь начальства. Служилымъ и приказнымъ людямъ было такъ хорошо подъ самодержавною властью государя, что собственная ихъ выгода заставляла горой стоять за нее. Съ другой стороны, однако, это подавало поводъ къ крайнимъ насиліямъ надъ народомъ. Злоупотребленія начальствующихъ лицъ, и прежде тягостныя, не только не прекратились, но еще болве усилились въ царствование Алексвя, что и подавало поводъ къ безпрестаннымъ бунтамъ. Кромъ правительствующихъ и приказныхъ людей, царская власть находила себь опору въ стрыльцахъ-военномъ, какъ бы привилегированномъ сословіи. При Алексът Михайловичт опи пользованись царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и царскаго дворца. Последующее время показало, чего можно было ожидать отъ такихъ защитниковъ. Иностранцы очень върно замъчали, что въ почтеніи, какое оказывали тогдашніе московскіе люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознаніе законности, а болье всего рабскій страхь, который легко проходиль, какъ только представлялся случай и оттого, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа, болве предапнаго своимъ властямъ и терпъливо готоваго сносить отъ нихъ всякія утъсненія,

какъ русскій народь, то, съ другой стороны, этоть народь скорье, чёмъ всякій другой, способень быль къ возстанію и отчаянному бунту. Многообразныя событія такого рода вполив подтверждають справедливость этого взгляда. При господствь страха въ отношеніяхъ подданныхъ къ власти, естественно, законы и распоряженія, установленныя этою властію, исполнялись настолько, насколько было слишкомъ опасно ихъ не исполнять, а при всякой возможности ихъ обойти, при всякой надеждъ остаться безъ наказанія за ихъ неисполненіе—они пренебрегались повсюду, и оттого верховная власть, считая себя всесильною, была па самомъ дъль чаето безсильна.

Такъ и было при Алексъъ Михайловичь. Несмотря на превосходныя качества этого государя, какъ человъка, онъ быль неспособенъ къ управленію: всегда питаль самыя добрыя чувствованія къ своему народу, всъмъ желаль счастія, вездъ хотъль видъть порядокъ, благоустройство, но для этихъ цълей не могь ничего вымыслить иного, какъ только положиться во всемъ на существующій механизмъ приказнаго управленія. Самъ считая себя самодержавнымъ и ни отъ кого независимымъ, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ то тъхъ, то другихъ; но безукоризненно честныхъ людей около него было мало, а просвъщенныхъ и дальновидныхъ еще менъе. И оттого царствованіе его представляетъ въ исторіи печальный примъръ, когда, подъ властью вполнъ хорошей личности, строй государственныхъ дълъ шелъ во всѣхъ отношеніяхъ какъ нельзя хуже.

Сначала, въ первые годы по своемъ вступленін на престоль, Алексьй Михайловичъ находился подъ вліяніемъ своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, который, руководя государемъ, собственно былъ правителемъ всего государства и раздавалъ мѣста преданнымъ ему лицамъ.

На первыхъ порахъ правительство новаго царя обратило внимание на давнее неисполненіе законовъ, клонившихся къ укръпленію людей на своихъмъстахъ. Во все царствованіе Михаила, какъ было уже говорено, хлопотали о томъ, чтобы тяглые люди не выбывали изъ тягла и черезъ то не происходило неурядицы во взиманіи платежей и отправленіи повинностей. Цель правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение тысячу шестьсотъ-двадцатыхъ годовъ, • безпрестанно бѣгали или самовольно записывались въ другія сословія. Такъ, посадскіе люди записывались для вида въ казаки или стрыны, закладывались за-частныхы лиць, поступали вы число монастырскихъ крестьянъ и слугъ, а сами, однако, оставались жить на прежнихъ мъстахъ, занимались торговлею и промыслами, но, переставши быть на бумагъ посадскими, не хотъли нести тягла, которое падало исключительно на оставшихся въ посадскомъ званіи. Посл'єдніе осаждали правительство теми жалобами, которыя безпрестанно раздавались изъ посадовъ и въ прошлое царствованіе: они, отягощенные всякими поборами и повинностями, погибають оть правежей, тогда какъ другіе ихъ братья пользуются незаконно льготою. Было на посадахъ и другое злоупотребленіе: люди, по рожденію не принадлежавшіе къ посадскимъ, дъти священно-и церковно-служителей, казаки, стръльцы, крестьяне, жили на посадахъ, пріобръвши тамъ, то посредствомъ браковъ и наследствъ, то покупкою, дворовыя места, и не несли тягла. Въ тяглыхъ волостяхь, въ селахъ и деревияхъ крестьяне, которые были побогаче, давши воеводамъ взятки, отписывались отъ сошнаго письма, такъ что въ сохъ (едиищи, съ которой брались налоги) оставались только менъе зажиточные люди, такъ-называемые «середніе и молодшіе». Вотчинные и пом'вщичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бъгали съ мъста на мъсто; богатые землевладъльцы переманивали крестьянъ отъ небогатыхъ помъщиковъ; послъдніе жаловались, что ихъ имънія пустьють и имъ не съ чего отправлять службы. Въ виду прекращенія безпорядковъ, какъ въ посадахъ, такъ и волостяхъ, правительство подтверждало прежнія распоряженія, но онт не исполнялись какъ и прежде; и долго послъ того приходилось власти принимать мъры для той же

цѣли. По отношенію къ вотчиннымъ крестьянамъ велѣно было сдѣлать новую перепись; запрещено принимать бѣглыхъ изъ крестьянъ; обѣщано было наказаніе тѣмъ землевладѣльцамъ, которые станутъ подавать писцамъ лживыя сказки; но какъ только сдѣлана была эта перепись, тотчасъ же явилось много челобитчиковъ на помѣщиковъ и вотчинниковъ въ томъ, что они присвоивали чужихъ крестьянъ, изъ двухъ и трехъ дворовъ переводили ихъ въ своихъ сказкахъ въ одинъ дворъ, показывали крестьянскіе дворы людскими, т.-е. холопскими, жилые дворы писали пустыми и т. и. Въ 1647 году оказалось, что перепись сдѣлана невѣрно; послѣдовалъ указъ, чтобы сдѣлать повѣрку, и у тѣхъ землевладѣльцевъ, которые окажутся виновными въ несправедливыхъ показаніяхъ о своихъ владѣніяхъ, отнимать по пятидесяти четей земли и отдавать тѣмъ, которые на нихъ донесутъ. Само собою разумѣется, эта мѣра оказала развратительное вліяніе, пріучая служилыхъ стремиться къ наживѣ несчастіемъ своихъ собратій. Одновременно съ этимъ же установленъ былъ, вмѣсто

десятильтняго, пятнадцатильтній срокь для возвращенія бытлыхь. И въ служиломъ сословіи безурядица продолжалась. Служилые, поверстанные въ украинные города: Воронежъ, Шацкъ, Бългородъ и др., убъгали со службы; иные поступали въ крестьяне, въ кабалу, шатались по съвернымъ областямъ въ захребетникахъ, т.-е. поденщикахъ, иные занимались воровствомъ и грабежами. Ихъ приказано ловить, бить кнутомъ и сажать въ тюрьмы. Распространилась фальшивая монета, ходили медныя и оловянныя деньги и поступали въ казну, нанося ей убытокъ. Торговые люди тяготились льготами, дарованными иноземцамъ, особенно англичанамъ, и въ 1646 году подали царю челобитную за множествомъ подписей торговцевъ разныхъ городовъ,--представляли, что иноземцы въ прошедшее царствование наводнили собою все государство, построили въ столицъ и во многихъ городахъ свои дворы, торговали безпошлинно, разсылали своихъ агентовъ закупать изъ первыхъ рукъ русскія произведенія, не хотъли покупать отъ русскихъ торговцевъ, сговариваясь, назначали на свои товары какую хотъли цъну, и вдобавокъ насмъхались надъ русскими купцами, говоря: «мы ихъ заставимъ торговать одними лаптями». Когда одинъ русскій торговый человькь, ярославець Лаптевь, вздумаль-было самъ повхать за-границу съ мвхами въ Амстердамъ, то у него не купили тамъ ни на одинъ рубль товару. Русскіе торговцы умоляли царя «не дать имъ, природнымъ государевымъ холопамъ и сиротамъ, быть отъ иновърцевъ въ въчной нищеть и скудости», запретить всьмъ иноземцамъ торговать въ Московскомъ Государствъ, кромъ одного Архангельска, и также не давать иноземцамъ на откупъ промысловъ... Челобитная эта до нъкотораго времени не имъла успъха,

Вскоръ по вступленіи на престоль Алексъя Михайловича, въ мартъ 1646 года, введена была новая пошлина на соль. Этой пошлиной хотъли замънить разные старые мелкіе поборы: провзжіе мыты, стрѣлецкія и ямскія деньги, и т. п. Новую пошлину следовало собирать на местахъ добыванія соли гостямь и торговымъ людямъ, которые туда прівзжали, а за нею потомъ уже этимъ гостямъ и вообще всъмъ торговымъ людямъ можно было торговать по всему государству солью безпошлинно. Повидимому, мёра эта, упрощая сборы, должна была служить облегчениемъ; но вышло не такъ: народу пришлось платить за необходимый жизненный предметь 2-мя гривнами на пудъ болъе, чъмъ онъ платиль въ прежніе годы; народъ быль очень недоволень этимъ. По причинъ дороговизны соли, рыбные торговцы стали недосаливать рыбу, а такъ какъ соленая рыба составляла главнъйшую пищу тогдашнихъ русскихъ, то, съ одной стороны, потребители не стали покупать дурной рыбы, а съ другой — у торговцевъ попортился товарь, и они понесли большие убытки; соленая рыба чрезмърно поднялась въ цене. Вместе съ пошлиною на соль, разрешено было употребленіе табаку (намъ извъстно, впрочемъ, такое разръшеніе по отношенію къ Сибири, съ тъмъ, чтобы продажа табаку была собственностью казны). Еще непавно за употребление табаку при Михаилъ Оедоровичъ ръзали носы: новое

что и было одною изъ причинъ недовольства противъ правительства.

распоряжение обличало склонность боярина Морозова къ иноземнымъ обычаямъ и сяльно раздражало благочестивыхъ людей, которые составили себъ понятіе

объ этомъ растеніи, какъ о «богомерзкой травь».

Въ пачалъ 1647 года государь задумалъ жениться. Собрали до двухъ сотъ дъвицъ; изъ нихъ отобрали шесть и представили царю. Царь выбралъ Евфимію Оедоровну Всеволожскую, дочь касимовскаго помъщика; но когда ее въ первый разъ одъли въ царскую одежду, то женщины затянули ей волосы такъ кръпко, что она, явившись передъ царемъ, упала въ обморокъ. Это приписали падучей болъзни. Опала постигла отца невъсты за то, что онъ, какъ обвинили его, скрылъ болъзнь дочери. Его сослали со всею семьею въ Тюмень. Впослъдствіи онъ былъ возвращенъ въ свое имѣніе, откуда не имѣлъ права куда-либо выъзжатъ.

Происшествіе съ невъстою такъ подъйствовало на царя, что онъ нъсколько дней не бль ничего и тосковаль, а бояринъ Морозовъ сталъ развлекать его охотою за медвъдями и волками. Молва, однако, приписывала несчастія Всеволожской кознямъ этого боярина, который боялся, чтобы родня будущей царицы не захватила власти и не оттъснила его отъ царя. Морозовъ всъми силами сгарался занять царя забавами, чтобы самому со своими подручниками править государствомъ, и удаляль отъ двора всякаго, кто не былъ ему покоренъ. Однихъ посылали подалъе на воеводства, а другихъ и въ ссылку. Послъдняго рода участь постигла тогда одного изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, его родного дядю по матери, Стръшнева. Его обвинили въ волшебствъ и сослали въ Вологду.

болье всего нужно было Морозову, для упроченія своей власти, женить даря такъ, чтобы новая родня была съ нимъ за одно. Морозовъ нашелъ этотъ способъ. Былъ у него върный подручникъ, дворянинъ Илья Даниловичъ Милославскій, у котораго были дв'в красивыя дочери. Морозовъ составиль планъ выдать одну изъ нихъ за царя, а на другой жениться самому. Бояринъ расхвалиль царю дочерей Милославскаго и прежде всего далъ царю случай увидъть ихъ въ Успенскомъ соборъ. Царь засмотрълся на одну изъ нихъ, пока она молилась. Вследа затемъ нарь велель позвать ее съ сестрою къ царскимъ сестрамъ, явился туда самъ, и, разглядъвши поближе, нарекъ ее своею невъстою. 16 января 1648 года Алексъй Михайловичь сочетался бракомъ съ Маріею Ильинишною Милославскою. Свадьба эта, сообразно набожнымъ наклонпостямъ царя, отличалась темъ, что, вмёсто игры на трубахъ и органахъ, вместо битья въ накры (литавры), какъ это допускалось прежде на царскихъ свадьбахъ, пъвчіе дьяки распъвали стихи изъ праздниковъ и тріодій. Бракъ этоть быль счастливь; Алексви Михайловичь нежно любиль свою жену. Когда впоследствіи она была беременна, царь просиль митрополита Никона молиться, чтобы ее «разнесъ Богъ съ ребеночкомъ», и выражался въ своемъ письмъ такими словами: «какой гръхъ станетца, и мнъ, ей-ей, пропасть съ кручины; Бога ради, моли за нее». Но не такимъ оказался бракъ Морозова, который черезъ десять дней послъ царскаго вънчанія женился на сестръ царицы, несмотря на неравенство лътъ; Морозовъ былъ женатъ въ первый разъ еще въ 1617 году. Поэтому неудивительно, что у этой брачной четы, по выражению англичанина Коллинса, вмъсто дътей, родилась ревпость, которая познакомила молодую жену стараго боярина съ кожаною плетью въ налецъ толщиною.

Бояринъ Морозовъ думаль, что теперь-то онъ сдълается всесильнымъ, и обманулся. Ненавистная народу соляная пошлина была отмънена, какъ бы възвакъ милости по поводу царскаго бракосочетанія, но у московскаго народа и безъ того уже накипъло сильное неудовольствіе. Бракъ царя увеличилъ это неудовольствіе. Морозовъ сталъ выдвигать родственниковъ молодой царицы, а они всѣ были люди небогатые, отличались жадностью и стали брать взятки. Самъ царскій тесть увидълъ возможность воспользоваться своимъ положенісмъ для своего обогащенія. Но никто такъ не опротивълъ народу, какъ двое подручниковъ Морозова, состоявшіе въ родствѣ съ Милославскими: Леонтій

Степановичь Плещеевь и Петръ Тихоновичъ Траханіотовъ. Первый завъдываль земскимъ приказомъ, а второй — пушкарскимъ. Плещеевъ обыкновенно обираль тъхъ, которые приходили къ нему судиться, и, кромъ того, завелъ у себя пълую шайку доносчиковъ, которые подавали на людей ложныя обвиненія въ разныхъ преступленіяхъ. Обвиняемыхъ сажали въ тюрьму и вымучивали у нихъ взятки за освобожденіе. Траханіотовъ поступалъ жестоко съ подначальными служилыми людьми и удерживалъ слъдуемое имъ жалованье. Торговые люди были озлоблены противъ Морозова за потачку иностранцамъ и за разные новые поборы, кромъ соляной пошлины; такъ, напр., для умноженія царскихъ доходовъ выдуманъ былъ казенный аршинъ съ клеймомъ орла, который всъ должны были покупать, илатя въ десять разъ болье противъ его стоимости. Никакія просьбы не доходили до царя; всякое челобитье ръшалъ Морозовъ или его подручники. Наконецъ, толпы народа стали собираться у церквей на сходки, положили остановить царя сплою на улицъ и потребовать у него расправы надъ его лихими слугами.

25 мая 1648 года царь возвращался отъ Троицы; толна остановила его; нъкоторые схватили за узду его коня; поднялся крикъ, требовали, чтобы царь выслушалъ народъ: жаловались на Плещеева, просили смѣнить его и назначить на его мѣсто другого. Мольбы сопровождались, по обычаю, замѣчаніями, что «иначе народъ погибнетъ въ конецъ». Молодой царь испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просилъ народъ разойтись, объщалъ развъдать все дѣло и учинить правый судъ. Народъ отвѣчалъ ему громкими изъявленіями благодарности и провожалъ желаніями мпоголѣтняго здравія.

Можеть быть, дёло этимь бы и кончилось, но туть нёкоторые изь подручниковъ Морозова, благопріятелей Плещеева, бросились на толну съ ругательствами и начали кнутьями бить по головамь тёхъ, которые, какъ они замётили,

выступали впередъ къ царю съ жалобами.

Толпа пришла въ неистовство и начала метатъ камнями. Пріятели Плещеева бросились опрометью въ Кремль. Народъ съ крикомъ — за ними. Они едва успъли пробраться во дворецъ. Стръльцы, стоявшіе на караулъ въ Кремлъ, съ трудомъ могли удержать толиу отъ вторженія во дворецъ.

Толпа все болье и болье разъярялась и кричала, чтобъ ей выдали Иле-

щеева на казнь.

Тогда попытался выйти на крыльцо всемогущій бояринъ Морозовъ, но видъ его только болье озлобилъ народъ. Его не слушали, ему не давали говорить и вопили: «мы и тебя хотимъ взять!»

Морозовъ поспъшно удалился во дворецъ.

Неистовая толпа бросилась на домъ Морозова, въ которомъ оставалась его жена. Народъ разломалъ ворота и двери, ворвался въ домъ; все въ немъ было перебито, изломано, изъ сундуковъ вытаскивали золотныя ткани, мѣха, жемчугъ; все было подѣлено; сорвали съ иконъ богатые оклады и выбрасывали на площадь; одинъ изъ вѣрныхъ слугъ Морозова осмѣлился сказать что-то противное народу: онъ былъ немедленно выброшенъ за окно и зашибся до смерти. Боярыню Морозову не тронули, но сказали ей: «Если бы ты не была сестра царицы, то мы бы тебя изрубили въ куски!» Ограбивши домъ, москвичи ограбили всѣ боярскія службы, разбили богатую карету, окованную серебромъ, подаренную царемъ на свадьбу Морозову, добрались и до погребовъ, гдѣ стояли бочки съ медомъ и винами, разбили ихъ, разлили, такъ что по колѣно ходили въ винѣ, и перепились до того, что многіе тутъ же умерли.

Расправившись съ домомъ Морозова, толпа бросилась на дворы разныхъ его благопріятелей, разнесла домъ Плещеева и Траханіотова, которыхъ, однако, не нашли. Ограблены были также дворы бояръ-князей: Одоевскаго, Львова и др. Досталось и думному дьяку Назару Чистову. Народъ злился на него за прежнюю, уже отмѣненную, соляную пошлину. Не задолго передъ тѣмъ онъ расшибся, упавши съ лошади, и лежалъ больной; услыхавши, что народъ ломится къ нему на дворъ, онъ заползъ подъ кучу вѣниковъ и приказалъ слугѣ

паложить еще сверху свиныхъ окороковъ; но слуга, захвативши въ домъ ивсколько сотъ червопцевъ, выдалъ его народу, а самъ бъжалъ. Народъ выта-

щиль Чистова изъ-подъ въниковъ и заколотиль палками до смерти.

Кремль, между тѣмъ, затворили, а народъ, учинивши свою расправу, опять бросился къ Кремлю требовать выдачи своихъ лиходѣевъ. Царь выслалъ къ мятежникамъ своего двоюроднаго дядю Никиту Романова, котораго народъ любилъ; но на всѣ его увѣщапія толпа твердила одно: выдать на казнь Морозова, Плещеева и Траханіотова. Романовъ обѣщалъ доложить объ этомъ царю, но замѣтилъ народу, что Морозова и Траханіотова нѣтъ въ Кремлѣ. Тогда во дворцѣ рѣшили пожертвовать Плещеевымъ и вывели его изъ Кремля въ сопровожденіи палача. Народъ не далъ палачу исполнить казни, вырвалъ у него изъ рукъ Плещеева и заколотилъ палками до смерти. Его голова была разбита, такъ что мозгъ брызнулъ нѣкоторымъ въ лицо: «Вотъ какъ угощаютъ плутовъ и воровъ!» кричалъ народъ.

На другой день толпа снова бросилась къ Кремлю требовать Морозова и Траханіотова. Морозовъ хотѣлъ-было передъ тѣмъ спастись бѣгствомъ, ускользнулъ изъ Кремля, но его узнали ямщики и онъ едва успѣлъ уйти отъ нихъ и пробраться обратно въ Кремль. Царь, чтобы спасти Морозова, рѣшился пожертвовать и Траханіотовымъ. Его въ Кремлѣ дѣйствительно не было. Царь выслалъ князя Пожарскаго къ народу съ приказомъ отыскать Траханіотова и казнить. Траханіотовъ, между тѣмъ, успѣлъ уйти изъ Москвы и былъ схваченъ близъ Троицы. По царскому приказанію въ угодность народу его водили

съ колодкою на шет по городу, а потомъ отрубили ему голову.

Было уже за полдень. Доходила очередь до Морозова. Вдругъ на Дмитровкъ вспыхнулъ пожаръ и быстро распространился по Тверской, Петровкъ, дошелъ до ръки Неглинной; наконецъ, загорълся большой кружечный дворъ или касакъ. Толпа въ неистовствъ бросилась на даровую водку; спъщили разбиватъ бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами, и перепились до того, что многіе тутъ же задохлись отъ дыму. Пожаръ потухъ только къ вечеру. Народъ говорилъ, что онъ прекратился только тогда, когда догадались бросить въ огонь тъло Плещеева.

Пожаръ нѣсколько отвлекъ народъ отъ мятежа: многимъ пришлось думать о собственной бѣдѣ, вмѣсто общественной. Между тѣмъ, правительство старалось дружелюбными средствами примириться съ народомъ и охранить себя отъ дальнѣйшаго мятежа. Царь угощаль виномъ и медомъ стрѣльцовъ и нѣмцевъ, охранявшихъ дворецъ и Кремль, а царскій тесть Илья Даниловичъ каждый день дѣлалъ пиры и приглашалъ то тѣхъ, то другихъ вліятельнѣйпихъ лицъ изъ гостиной и суконной сотенъ. Духовные, по приказанію иатріарха Іоснфа, своими увѣщаніями успокоивали народъ, увѣряли, что съ этихъ поръ все пойдетъ хорошо. Въ угоду народу, нѣкоторыя лица, навлекшія на себя народное недоброжелательство, были смѣщены съ своихъ мѣстъ и замѣнены

пругими.

Наконець. когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался однимъ изъ праздничныхъ дней, когда совершался крестный ходъ, и велѣлъ заранѣе объявить народу, что хочетъ говорить съ нимъ. Въ назначенный день царь явился на площади и произнесъ народу рѣчь: онъ не только не укорялъ народъ за мятежъ, но какъ бы оправдывалъ его, сказалъ, что Плещеевъ и Траханіотовъ получили достойную кару, обѣщалъ народу правосудіе, льготы, уничтоженіе монополій и царское милосердіе. Все это клонилось къ тому, чтобы спасти Морозова. Царь не оправдывалъ и его, но выразился въ такомъ смыслѣ: «Пусть народъ уважитъ мою первую просьбу и проститъ Морозову то, что онъ сдѣлалъ недобраго; мы, великій государь, обѣщаемъ, что отныеѣ Морозовъ будетъ оказывать вамъ любовь, вѣрность и доброе расположеніе, и если народъ желаетъ, чтобы Морозовъ не былъ ближнимъ совѣтникомъ, то мы его отставимъ: лишь бы только намъ, великому государю, не выдавать его головою пароду, потому что онъ намъ, какъ второй отецъ: воспиталъ и возростилъ насъ.

Мое сердце не вынесетъ этого!» Изъ глазъ царя полились слезы. Народъ былъ тронутъ, поклонился царю и воскликнулъ: «Многія лъта великому государю! Какъ угодно Богу и царю, пусть такъ и будеть!»

Морозова, для большей безопасности, отправили на время въ Кириллобълозерский монастырь, гдъ онъ, впрочемъ, пробылъ недолго, и по возвращении своемъ, хотя уже не игралъ прежней роди, но оставался однимъ изъ вліятельныхъ лицъ, старался какъ можно болъе угождать народу и казаться защит-

никомъ его нуждъ.

Послъ объщанія, даннаго народу о введеніи правосудія, 16-го іюля 1648 года, царь, вивств съ духовенствомъ, боярами, окольничими и думными людьми, постановиль привести въ порядокъ законодательство: положили выписать изъ правилъ апостолъ и св. отецъ и гражданскихъ законовъ греческихъ царей (т.-е. изъ Кормчей книги) статьи, которыя окажутся пристойными государскимъ земскимъ дъламъ, собрать указы прежнихъ государей и боярскіе приговоры, справить ихъ съ прежними судебниками, написать и изложить общимъ совътомъ такія статьи, на какія ніть указовь и боярскихъ приговоровь, чтобы «Московскаго Государства всякихъ чиновъ людямъ отъ большаго до меньшаго чина, судъ и расправа была во бсякихъ дёлахъ всёмъ равна». Порученіе это было возложено на бояръ: князя Никиту Ивановича Одоевскаго, князя Семена Васильевича Прозоровскаго, на окольничаго князя Оедора Оедоровича Волконскаго и на дьяковъ: Гаврилу Леонтьева и Оедора Грибобдова. Йоложено было, по составленіи Уложенія, для его утвержденія, собрать земскій соборь изъ выборныхъ людей всёхъ чиновъ. Вслёдъ затёмъ продажа табаку, соблазнявшая благочестивыхъ людей, была прекращена, и табакъ, приготовленный для продажи отъ казны, велъно было сжечь.

Между тъмъ, мятежъ въ Москвъ, кончившійся такъ удачно для мятежниковъ, подаль примъръ народу и въ другихъ городахъ. Въ отдаленномъ Сольвычегодскъ посадскіе люди дали взятку Федору Приклонскому, пріъзжавшему туда для сбора денегь на жалованье ратнымъ людямъ, а когда въ йолъ дошли до нихъ въсти о томъ, что произошло въ Москвъ, отняли назадъ то, что сами дали; вдобавокъ ограбили Приклонскаго, изодрали у него бумаги и самого чуть не убили. Въ то же время въ Устюгъ произошло подобное: дали подъячему взятку, потомъ, услышавши о московскихъ происшествіяхъ, отняли и убпли самого подъячаго, ограбили воеводу Милославскаго и хотвли убить. Мятежники, по этому поводу, передрались между собою и ограбили своихъ зажиточныхъ посадниковъ, которые мирволили начальству. Посланный туда для розыска князь Иванъ Ромодановскій перевъшаль нъсколькихъ зачинщиковъ, но при этомъ, по московскому обычаю, браль съ устюжань взятки. Въ самой Москвъ начинались въ январъ 1649 года новыя попытки взволновать народъ, чтобы убить Морозова и царскаго тестя, котораго считали всесильнымъ въкомъ и обвиняли въ корыстолюбіи; но возмутители были въ пору схвачены и казнены.

Въ октябръ 1649 года созванный соборъ утвердиль Уложеніе, состоявшее изъ 25 главъ, заключающее уголовные законы, дёла объ обидахъ, полицейскія распоряженія, правила судопроизводства, законы о вотчинахъ, помъстьяхъ, холопахъ и крестьянахъ, устройство и права посадскихъ, права всьхъ сословій вообще, опредъляемыя размъромъ безчестія. Уложеніе въ перный разъ узаконило права государевой власти, обративши въ постановление то, что прежде существовало только по обычаю и по произволу. Такимъ образомъ, по второй и третьей главъ, «о государской чести и о государевомъ дворъ» указаны разные случан измёнь, заговоровь противь государя, а также и безчинствъ, которыя могли быть совершены на государевомъ дворъ.

Съ этихъ поръ узаконяется страшное государево «дъло и слово». Доносившій на кого-нибудь въ изміть или въ какомъ-нибудь злоумышленіи объявляль, что за нимь есть «государево дёло и слово». Тогда начинался розыскъ «всякими сыски» и по обычаю употребляли при этомъ пытку. Но и тотъ, кто доносиль, въ случав упорства отвътчика, также могь полвергнуться бъдъ, если не докажеть своего доноса: его постигло то наказаніе, какое постигло бы обвиняемаго. Страхъ казни за неправый и неудачный доносъ подрывался другою угрозою: за недонесеніе о какомъ-нибудь злоумышленін противъ царя объщала была смертная казнь; даже жена и дѣти царскаго недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него. Понятно, что всякому, слышавшему что-нибудь похожее на оскорбленіе царской особы, приходнла мысль сдѣлать доносъ, чтобы другой не предупредиль его, потому что въ послѣднемъ случав

онъ могъ подвергнуться каръ за недонесение. Выборные люди, бывшие на соборъ, особенно хлопотали о томъ, чтобъ установить уравнение между тяглыми людьми, чтобы торговля и промыслы находились исключительно въ рукахъ посадскихъ и торговыхъ людей. Тогда послъдовало новое подтверждение правила, чтобы на посадахъ не было другихъ дворовъ, кромѣ посадскихъ; постановлено, чтобы всѣ посадскіе, которые вступили въ другое званіе или заложились за владёльцевь, возвращались снова въ тягло; положено было отобрать у владельцевь все слободы, заведенныя на городскихь земляхъ, и записать ихъ въ тягло, а кабальныхъ людей, жившихъ въ этихъ слободахъ, вывести прочь. Уложение еще болъе закръпило крестьянъ: урочные годы были уничтожены; принимать чужихъ крестьянъ было запрещено: крестьянинь, сбъжавшій отъ своего владьльца, возвращался къ нему по закону во всякое время, такъ же, какъ и бъжавшіе изъ дворцовыхъ сель и черныхъ волостей крестьяне возвращались на прежнія мъста жительства безъ урочныхъ лътъ; наконецъ, если крестьянинъ женился на бъглой крестьянской или посадской девушке, то его отдавали вместе съ женою въ первомъ случат ея прежнему владъльцу, а во второмъ — въ посадское тягло. Прежије законы объ отдачъ крестьянина одного владъльца другому, у котораго убитъ крестьянинъ односельцемъ или господиномъ отдаваемаго, вошли въ Уложение. Во вськъ делакъ, кроме уголовныхъ, владелецъ отвечаль за своего крестьянина. Тъмъ не менъе, крестьяне и по Уложенію все-таки еще отличались нъсколько отъ рабовъ или холопей: владълецъ не могь насильно обращать своего крестьянина въ холопы, а крестьянинъ могъ добровольно давать на себя кабалу на холопство своему владъльцу, но не чужому.

Частное землевладѣніе было тогда достояніемъ служилаго класса. Не всѣ имѣли право покупать вотчины, а только служилые высшихъ разрядовъ или тѣ, которымъ дозволитъ царь. Вотчина была признакомъ знатности или парской милости. Вотчины были трехъ родовъ: родовыя, купленныя и жалованныя. Вотчины родовыя и жалованныя переходили изъ рода въ родъ по опредѣленнымъ правиламъ наслѣдства. Купленной вотчиной распоряжался по случаю смерти вотчиникъ совершенно по своему усмотрѣнію. Раздѣлъ былъ поровну между сыновьями; дочери не наслѣдовали при братьяхъ, но братья обязаны были выдавать ихъ замужъ съ приданымъ. Помѣстья въ это время уже приближались къ родовымъ имѣніямъ; хотя еще онѣ не подлежали праву наслѣдства, но, по смерти помѣщика, помѣстный приказъ уже по закону отдаваль (справлялъ) помѣстья за его дѣтьми, а за неимѣніемъ дѣтей преимущественно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помѣстій умершихъ муственно за его родными.

жей и отцовъ такъ называемыя «прожиточныя помъстья».

Въ родовой и служебной лъстницъ сословій, первое мъсто по породъ занимали царевичи, потомки разныхъ мусульманскихъ владътелей, принявшихъ христіанство, а за ними князья; но по служебному порядку выше всъхъ стояли бояре, а за ними окольничіе, думные дворяне, составлявшіе всъ вмъстъ сословіе думныхъ людей; къ нимъ присоединялись думные дьяки. Думные люди пе подвергались, по Уложенію, торговой казни въ тъхъ случаяхъ, когда подвергались другіе. За безчестіе, нанесепное имъ, по Уложенію наказывали кнутомъ и тюрьмою. Прочіе служилые: стольники, стряпчіе, московскіе дворяне, жильцы, городовые дворяне и дъти боярскіе, дьяки, подъячіе, стръльцы и другихъ наименованій служилые люди, за нанесенныя имъ оскорбленія, получали за безчестіе сумму изъ жалованья. Соотвътственно этому, за оскорбленіе духовныхъ лицъ, носившихъ святительскій санъ, назначалась тёлесная казнь и поремное заключение, соразмърно достоинству святителя, а за оскорбление прочихъ духовныхъ лицъ-различное безчестье. Достоинство неслужилыхъ лицъ изм врялось особою таксою въ различномъ разм врв, такъ что даже въ одномъ сословін люди трехъ статей: большой, средней и меньшей, получали различную плату за безчестье; самая большая сумма безчестія (за исключеніемъ Строгоновыхъ, получавшихъ 100 рублей за безчестіе) была 50 рублей. Жены получали вдвое, а дъвицы вчетверо противъ мужчинъ. Самая меньшая сумма безчестья была рубль. Безчестье полагалось вдвое, если кто кого обзываль незаконнымъ сыномъ. Холопъ не получалъ никакого безчестья и самъ цанился по закону въ 50 рублей. Холопы, попрежнему, были подъ произволомъ господъ и освобождались отъ рабства въ нъсколькихъ случаяхъ: по желанію господина, въ случав измъны господина, по возвращении холопа изъ плъна, или же когда господинъ не кормилъ холопа; но въ последнемъ случае нужно было признаніе господина. Кабальные были кръпки только до смерти господина. Кромъ кабалъ. въ это время вошли въ обычай «живыя записи». Кое-гдъ отцы и матери отдавали въ работу дътей на урочные годы, а иные по «живымъ записямъ» отдавались на прокормъ въ голодные годы.

Судъ въ это время перешелъ почти исключительно въ руки приказовъ. Значеніе губныхъ старость съ этихъ поръ болье упадаетъ, чъмъ прежде, и скоро оно дошло почти до ничтожества; во всемъ беретъ верхъ приказный порядокъ, въ городахъ дълаются могучими воеводы и дъяки, непосредственно зависящіе отъ московскихъ приказовъ. Люди со своими тяжбами таятъ въ Москву судиться въ приказахъ, и сильно тяготятся этимъ, потому что имъ приходится даватъ большіе посулы и проживаться въ Москвъ. Выраженіе «московская волокита», означавшее печальную необходимость тягаться въ приказт и проживаться въ столицъ, вошло въ поговорку. Послъдующая жизнь русскаго народа ноказываетъ, что Уложеніе не только не ввело правосудія, но, со времени его бведенія, жалобы народа на неправосудіе, на худое управленіе раздавались еще громче, чъмъ когда-нибудь, и народъ, какъ мы увидимъ, безпрестанно терялъ

терпъніе и порывался къ мятежамъ.

Относительно церковнаго въдомства, Уложеніе узаконило, чтобы всъ дъла и иски, возникающіе между духовными, а также мірскими людьми, принадлежащими къ церковному въдомству съ одной стороны и лицами гражданскаго въдомства съ другой — судимы были въ приказахъ большого дворца и монастырскомъ. Въ послъдній собирались подати и повинности съ монастырскихъ имъній. Это установленіе возбуждало недовольство ревнителей старинной не-

зависимости церкви.

Въ 1649 году исполнилось давнее желаніе торговыхъ людей: англійской компаніи поставили въ вину, что купцы ея тайно провозили чужіе товары за свои, привозили свои дурные товары и «заговоромъ» возвышали на нихъ цѣны, а русскимъ за ихъ товары стакивались платить менёе, чёмъ слёдовало. За все это права компаній уничтожались, всёмъ англичанамъ велёно было убхать въ отечество; прівзжать съ товарами могли они впередъ не иначе, какь въ Архангельскъ, и платить за свои товары пошлины. Вдобавокъ было сказано, что государь прежде позволяль имь торговать безпошлинно «ради братской дружбы и любви короля Карлуса, но такъ какъ англичане всею землею своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дѣло англичанамъ не дозво-лялось быть въ Московскомъ Государствъ». Удача московскаго мятежа искушала народъ къ возстаніямъ въ другихъ мѣстахъ. Стало укореняться мнѣніе, что царь Алексъй Михайловичь государствуетъ только по имени, на самомъ же дълъ правление находится въ рукахъ бояръ, особенно Морозова, царскаго тестя Милославскаго и ихъ подручниковъ. Несправедливости и обирательства коеводь и дьяковъ усиливали и раздували народную злобу. Переставши върпть, что все исходить отъ царя, считая верховную власть въ рукахъ бояръ, народъ естественно пришелт къ убъжденію, что и народъ — такіе же подданные, какъ и бояре — имъетъ право судить о государственныхъ дълахъ. Такой духъ пробудился тогда въ двухъ съверныхъ городахъ: Новгородъ и Псковъ.

Началось во Псковъ.

По Столбовскому договору со шведами постановлено было выдавать перебъжчиковъ изъ обоихъ государствъ. Къ Швеціп, какъ извъстно, отошли новгородскія земли, населенныя русскими. Изъ этихъ земель многіе бъжали въ русскіе предвлы. Выдавать ихъ казалось зазорнымъ, твиъ болве, когда они говорили, что убъгали оттего, что ихъ хотъли обратить въ лютеранскую въру. Московское правительство договорилось со шведскимъ заплатить за перебъжчиковъ частью деньгами, а частью хлёбомь. Но въ это время былъ хлёбный педородъ. Съ цёлью выдать шведамъ хлёбъ по договору, правительство поручило скупку хльба во Псковь гостю Емельянову. Этоть гость увидьль возможность воспользоваться даннымъ ему порученіемъ для своей корысти и, подъ предлогомъ соблюденія царской выгоды, не позволяль покупать хлѣба для вывоза изъ города иначе, какъ только у него. Хлѣбъ, и безъ того вздорожавшій отъ неурожая, еще болье поднялся въ цень. Исковичи естественно стали роптать на такую монополію; черные люди собирались по кабакамъ и толковали о томъ, что государствомъ правятъ бояре и главный изъ нихъ Морозовъ, что бояре дружать иноземцамь, выдають казну шведской королевь, вывозять хльбь за рубежь, хотять «оголодить» Русскую Землю.

Вь это время до псковичей дошель слухь, что ъдеть шведь и везеть изъ

Москвы деньги.

27 февраля 1650 года человъкъ тридцать псковичей изъ бъднаго люда (изъ меньшихъ людей) пришли къ своему архіепископу Макарію толковать, что не надобно пропускать за рубежъ хлѣба. Архіепископъ позваль воеводу Собакина. Воевода пригрозилъ «кликунамъ», какъ называли тогда смѣлыхъ хулителей начальственныхъ повельній. Но кликуны не испугались воеводы и на другой день, 28 февраля, подобрали себъ уже значительную толпу. Они собрались у всенародной избы и стали кричать, что не надобно вывозить хлѣба.

Вдругъ раздался крикъ: «нѣмецъ ѣдетъ! везетъ казну изъ Москвы!»

Дъйствительно, въ это время вхаль шведскій агенть Нумменсь и везь до 20 т. р. изъ тъхъ денегъ, которыя были назначены для уплаты шведамъ за перебъжчиковъ. Нумменсъ вхалъ къ Завеличью, гдв тогда стоялъ гостиный дворъ для иноземцевъ. Народъ бросился на него. Его потащили ко всенародной избъ. подняли на два, поставленные одинъ на другой, чана, показали народу, отняли у него казну и бумаги и посадили подъ стражу. Потомъ толпа бросилась къ дому ненавистнаго ей гостя Емельянова. Гость успъль убъжать. У жены его взяли царскій указъ, въ которомъ было сказано, «чтобы этого указа никто не въдаль». Псковичи кричали, что грамота писана боярами безъ въдома царя. Мятежники выбрали свое особое правленіе изъ посадскихъ, не хотъли знать воеводы и отправили въ Москву отъ себя челобитчиковъ. Псковичи жаловались, что воевода береть въ лавкахъ насильно товары, заставляетъ ремесленниковъ на себя работать, у служилыхъ людей удерживаетъ жалованье; его сыновья оскорбляють исковскихъ женщинь; воеводскіе писцы неправильно составили писцовыя книги, такъ что посадскимъ тяжелье, чемъ крестьянамъ. Что касается до поступка съ Нумменсомъ, то псковичи говорили, будто шведъ имъ грозилъ войною. Кромъ этой челобитной, псковичи послали особую челобитную къ боярину Никитъ Ивановичу Романову, просили его похадатайствовать, чтобы впередъ воеводы и дьяки судили вмъстъ съ выборными старостами и цъловальниками и чтобы псковичей не судили въ Москвъ.

Въсть о псковскомъ возстаніи быстро достигла Новгорода, а между тъмъ, п тамъ уже народъ ропталъ, когда царскіе бирючи кликали по торгамъ, чтобы новгородскіе люди не покупали хлъба для себя иначе, какъ въ небольшомъ количествъ. Стали и новгородцы кричать, что царь ничего не знаетъ, всъмъ управляютъ бояре, отпускаютъ за море казну и хлъбъ въ ущербъ Русской Землъ. Умы уже были достаточно возбуждены, когда 15 марта случайно притъ въ Новгородъ проъздомъ датскій посланникъ Грабъ. Посадскій человъкъ нсей Лисица на площади, передъ земскою избою, взволновалъ народъ, увѣвши его, что прівхалъ шведъ съ царскою казною. Онъ возбуждалъ толпу и гостей, и на богатыхъ людей, которые имъли порученіе закупать для казны ъбъ. Ударили въ набатъ, началась «гиль», какъ говорилось тогда въ Новодъ и въ Псковъ. Толпа бросилась на датскаго посланника, избила его, из-

вчила, потомъ разграбила дворы новгородскихъ богачей.

Митрополитъ Никонъ и воевода князь Оедоръ Хилковъ пытались укроть мятежъ, но силы у нихъ было мало; а нъкоторые изъ служилыхъ— вънцы и дъти боярскіе—перешли на сторону мятежа. Толпа освободила аженнаго Никономъ подъ стражу митрополичьяго приказнаго Ивана Жеглои 16 марта составилось народное правительство изъ девяти человъкъ (кропосадскихъ, въ числъ ихъ былъ одинъ стрълецкій пятидесятникъ и одинъ страчій). Жегловъ былъ поставленъ во главъ этого народнаго правительства. его принужденію, новгородцы составили приговоръ и цъловали крестъ на иъ, чтобы всъмъ стать за одно, если государь пошлетъ на нихъ рать и веть казнить смертью, а денежной казны и хлъба не пропускать за рубежъ». ужилые люди, не желавшіе приступать къ нимъ, должны были поневолъ илагать руку къ такому приговору. Никонъ пытался смирить мятежниковъ ковнымъ оружіемъ и изрекъ надъ ними проклятіе. Но это только болъе озло-

Они отправили къ царю челобитчиковъ и въ своей челобитной сочиняли, то самъ датскій посланникъ Грабъ со своими людьми сдълалъ нападеніе на вгородцевъ. Они просили, чтобъ государь не велёлъ пускать за рубежъ дежной казны и хлѣба, потому что слухъ ходилъ такой, что шведы хотятъ, вши государеву казну, нанять на нее войско и идти войною на Новгородъ Псковъ.

Въ Москвъ пришли въ раздумье, когда узнали о мятежахъ въ двухъ кнъйшихъ съверныхъ городахъ; московское правительство прибъгло къ помърамъ: хотъли въ одно и то же время стращать мятежниковъ и усмирить васкою. Отправили князя Ивана Хованскаго съ небольшимъ войскомъ, а жду тъмъ, въ отвътъ на новгородскую челобитную, царь хотя и укорялъ новодцевъ за мятежъ и насилія, хотя и замъчалъ, что «онъ съ Божіею пошью знаетъ, какъ править своимъ государствомъ», но въ то же время удомвалъ мятежниковъ объясненіями: зачъмъ нужно было отпускать хлъбъ, казывалъ, что невозможно, по ихъ просьбъ, запретить продажу хлъба за-грацу, потому что тогда шведы не повезутъ въ Московское Государство товавъ, и будетъ тогда Московскому Государству оскудъніе. Въ угоду новгородмъ, по ихъ жалобамъ на воеводу Хилкова, царь объявляетъ имъ, что смъ-

Новгородцы объявили, что не пустять Хованскаго въ городъ съ военми силами; впрочемъ, и самъ Хованскій получилъ отъ царя наказъ стоять Хутынскаго монастыря, не пропускать никого въ городъ и уговаривать нов-

родцевъ покориться царю.

Но между самими новгородцами происходило уже раздвоеніе. Число алыхъ, готовыхъ на крайнее сопротивленіе, рѣдѣло; люди зажиточные были правительство. Изъ самыхъ ярыхъ крикуновъ и зачинщиковъ находились кіе, что готовы были отстать отъ общаго дѣла ради цѣлости собственной жи. Такимъ образомъ, одинъ изъ товарищей Жеглова, Негодяевъ, передался ванскому, отправился въ Москву и, получивши прощеніе, старался тамъ, хобезуспѣшно, обвинить митрополита Никона.

Въ концъ апръля Хованскій вошель въ городъ. Прежде всего онъ призаль отрубить голову одному посадскому человъку, Волку, обезчестившему тскаго посла, а народныхъ правителей, съ толною посадскихъ, числовъ 218, садилъ подъ стражу. Сначала изъ Москвы вышелъ-было приговоръ казнить

смертью зачинщиковъ, находившихся въ составъ народнаго правительства, и въ томъ числъ Жеглова, но потомъ приговоръ этотъ былъ отмъненъ. Страшнымъ казалось раздражать народъ, тъмъ болъе, что въ то время Псковъ не такъ скоро и не такъ легко успокоивался, какъ Новгородъ.

Во главѣ народнаго правительства во Исковѣ стоялъ земскій староста Таврило Демидовъ, человѣкъ крѣпкій волею; онъ долго удерживалъ своихътоварищей и черный народъ въ упорствѣ. Въ концѣ марта царь нослалъ во Исковъ на смѣну Собакпну другого воеводу, князя Василія Львова, но псковичи не отнускали отъ себя Собакина, до тѣхъ поръ, пока возвратятся изъ Москвы ихъ челобитчики; а 28 марта, услышавши, что изъ Москвы посылается на нихъ войско, пришли къ новому воеводѣ, стали требовать отъ него выдачи имъ пореху и свинцу; когда воевода не далъ имъ, то они отняли силою то и другое и громко объявили, что тѣ, которые придутъ на нихъ изъ Москвы, «будутъ для лихъ все равно, что нѣмцы: псковичи станутъ съ ними биться».

Черезъ день послъ того, 30 марта, явился во Псковъ отъ царя производить обыскъ князь Федоръ Волконскій. Псковичи обругали его, нанесли ему нъсколько ударовъ и отняли у него грамоту, въ которой приказано было ему казнить виновныхъ. Псковичи, прочитавши эту грамоту, закричали: «Мы скоръ казнимъ здёсь того, кто будетъ присланъ изъ Москвы казнить насъ».

Ходили въ народѣ слухи, что управлявшіе государствомъ бояре—въ соумышленін съ нѣмцами, что царь отъ нихъ убѣжалъ, находится въ Литвѣ и придетъ во Псковъ съ литовскимъ войскомъ. Мятежъ распространился на псковскіе пригороды. Въ Псковской землѣ крестьяне и бѣглые холопи начали жечь помѣщичьи усадьбы, убивать помѣщиковъ.

12 марта явились обратно изъ Москвы исковскіе челобитчики. Царскії отвъть, который они привезли съ собою, былъ неблагопріятень, особенно насчеть той просьбы, которая была обращена къ боярину Романову. «Бояринт Романовь,—сказано было въ царской грамотъ,—служить намъ такъ, какъ и другіе бояре: между ними нътъ розни; при нашихъ предкахъ никогда не бывало, чтобы мужики сидъли у расправныхъ дълъ вмъстъ съ боярами, окольничими и воеводами, и впередъ этого не будетъ».

Черезъ нъсколько дней, въ концъ мая, прибылъ князь Хованскій съ войскомъ подъ Псковъ. За нимъ, какъ объщалъ самъ царь въ своемъ отвътъ, долженъ былъ идти князь Алексъй Трубецкой съ большимъ войскомъ—наказывать исковичей, если они не покорятся.

Хованскій, ставши близъ города на Снятной горъ, пытался увъщаніями склопить исковичей къ повийовенію и послаль къ нимъ дворяйнна Бестужева съ товарищами. Исковичи убили Бестужева и дали Хованскому отвъть, что они не сдадутся, хоть бы какое большое войско ни пришло на нихъ. Съ тъхъ поръ два мъсяца стоялъ Хованскій подъ Исковомъ. Происходило нъсколько стычекъ; эти стычки были неудачны для исковичей и по необходимости охладили жаръ мятежниковъ.

Какъ бы то ни было, псковичи, однако, долго еще не сдавались. Дъло съ ними имъло видъ междоусобной воины. Московское правительство опасалось, чтобы примъръ Пскова не подъйствовалъ на другіе города, и прибъгнуло

къ содъйствію русскаго народа:

26 іюля созванъ былъ Земскій соборъ (впрочемъ, едва ли по тому способу выбора, какой былъ прежде). Къ сожальнію, ньтъ актовъ этого собора, но изъ последующихъ событій видно, что на этомъ соборь постановлено было употребить еще разъ кроткія меры противъ мятежнаго Пскова. Отправленъ былъ во Псковъ коломенскій епископъ Рафаилъ съ нъсколькими духовными сановниками, а съ ними выборные люди изъ разныхъ сословій. Предлагалось псковичамъ прощеніе, если они прекратятъ мятежъ, угрожали имъ, что въ противномъ случать самъ царь пойдетъ на нихъ съ войскомъ. Съ своей стороны новгородскій митрополитъ Никонъ совътовалъ царю дать полное прощеніе стиь мятежникамь, потому что этимь способомь скорте можно было добиться

тишенія смуты.

Дъйствительно, съ одной стороны неудачныя вылазки охладили горячость псковичей; съ другой—во Псковъ люди зажиточные, такъ называемые учшіе, были рышительно противъ возстанія; каждый изъ нихъ трепеталь за вое достояніе и страшился разоренія, которое должно было постигнуть всталь возстанования возбразования возбразования возбразования в постигнуть встального постигную пост

езъ разбора.

Увъщанія Рафанла и пришедшихъ съ нимъ выборныхъ людей имѣли наченіе голоса всей Русской Земли, изрекающей свой приговоръ надъсковскимъ дѣломъ. Псковичи покорились этому голосу. Мятежниковъ не претвдовало начальство; имъ дана была царская милость. Но свои «луччіе лют», псковскіе посадскіе, не хотѣли простить меньшимъ людямъ, которые время своего господства поживились богатствами лучшихъ людей; лучшіе юди сами похватали бывшихъ народныхъ правителей и посадили въ тюрьму: хъ обвиняли въ попыткѣ произвести новый мятежъ, увезли изъ Пскова и азнили.

Всв эти мятежи неизбежно должны были подействовать на правительгво. Царь Алексъй Михайловичъ не измънился въ своемъ обычномъ доброушіи, но сталь недовърчивъе, ръже появлялся народу и принималь мъры редосторожности: отъ этого, куда онъ ни вздилъ во все свое царствованіе, го сопровождали стръльцы. Его царское жилище постоянно было охраняемо ооруженными воинами, и никто не смёль приблизиться къ рёщетке, окруавшей дворецъ, никто не смълъ подать лично просьбу государю, а пода-алъ всегда черезъ кого-нибудь изъ его приближенныхъ. Одинъ англичанинъ азсказываеть, что однажды царь Алексьй Михайловичь, въ порывь страха, обственноручно умертвилъ просителя, который теснился къ царской повозкъ, елая подать прошеніе, и потомъ очень жальль объ этомъ. Въ последующіе а мятежами годы появился новый приказъ-Приказъ Тайныхъ Делъ, начало айной полиціи. Этотъ приказъ порученъ быль в'єдінію особаго дьяка; бояре думные люди не имъли къ нему никакого отношенія. Подъячіе этого приказа осылались надсматривать надъ послами, надъ воеводами и тайно доноси...и арю; оть этого всв начальствующіе люди почитали выше мвры этихь царкихъ наблюдателей. По всему государству были у царя шпіоны изъ дворянъ подъячихъ; они проникали на сходбища, на свадьбы, на похороны, подслугивали и доносили правительству обо всемъ, что имъло видъ злоумышленія. оносы были въ большомъ ходу, хотя доносчикамъ всегда грозила о стоило выдержать пытку, донось признавался несомпенно справедливымъ 1). яженье для народа стало управленіе въ городахь и убздахь. Въ важньйшихъ ородахъ начальники назывались намъстниками, напримъръ, во Псковъ, Новородъ, Казани и т. д., и назначались изъ знатныхъ людей: бояръ и окольниихъ; въ менъе важныхъ начальники назывались воеводами и назначались зъ стольниковъ и дворянъ. При воеводахъ были товарищи и всегда дьякъ одъячіе. Намъстники и воеводы со своими приказными людьми надзирали за орядкомъ, имъли въ своемъ въдъніи военную защиту города, пушечные лъбные запасы, всъ денежные и другіе сборы, взимаемые съ жителей посада ућзда, въдали всъхъ служилыхъ людей, состоящихъ въ городъ и уъздъ; они адзирали за благочиніемъ; преслъдовали и наказывали корчемство, игру въ

<sup>1)</sup> Пытки были разныхъ родовъ; самая простая состояла въ простомъ съчения; одъе жестокия были такого рода: преступнику завязывали назадъ руки и подымали верхъ веревкою на перекладину, а ноги связывали вмъстъ и привязывали бревно, а которое вскакивалъ палачъ и "оттягивалъ" пытаемаго; иногда же другой палачъ нади биль его кпутомъ по спинъ. Иногда, привязавши человъка за руки къ перемадинъ, подъ ногами раскладывали огонь, иногда клали несчастваго на горящія одья спиною и топтали его ногами по груди и по животу. Пытки надъ преступпими повторялись до трехъ разъ; наиболъе сильною пыткою было рваніе тъла раскавными клещами; водили также по тълу, изсъченному кнутомъ, раскаленнымъ желъмъ, выбривали темя и капали холодною водою и т. и.





Московскій премль въ началь XVIII въпа.





Вешпій повадь царицы на богомольв во времена Алексвя Михайловича.



Царь Алексъй Михайловичь выслушиваеть на площади въ Москвъ жалобы народа на притеснения и пеправосудіе бояръ.

зернь, табачную продажу; отыскивали, пытали и казнили воровъ и разбойниковь: принимали мёры противь пожаровь; имъ подавались челебитныя на имя царское, и они творили судъ и расправу. Воеводы въ это время назначались обыкновенно на три года и не получали жалованья, а, напротивъ, должны были еще давать взятки въ приказахъ, чтобы получить мъсто, потому-смотръли на свою должность, какъ на средство къ поживъ, и не останавливались ни передъ какими злоупотребленіями: хотя въ наказахъ имъ и предписывалось не утъснять людей, по такъ какъ имъ нужно было вернуть данныя въ приказахъ поминки, добыть средства къ существованію и вдобавокъ нажиться, то они, по выражению современниковъ. «чуть не сдирали живьемъ кожи съ подвластнаго имъ народа, будучи увърсны, что жалобы обиженныхъ не дойдутъ до государя, а вь приказахъ можно будеть отдівлаться тіми деньгами, которыя они награбять во время своего управленія». Судь ихъ быль до крайности продажень: кто даваль имь посулы и поминки, тоть быль и правь; не было преступленія, которое не могло бы остаться безь наказанія за леньги, а съ другой стороны, нельзя было самому невинному человьку быть избавленнымъ страха попасть въ бъду. Воевода долженъ быль, по своей обязанности, наблюдать, чтобы подвластные ему не начинали «круговь», бунтовь и «заводовъ», и это давало имъ страшное орудіе ко всякних придиркамъ. Раздавались повсемъстно жалобы, что воеводы быють посадскихъ людей безъ сыску и вины. сажають въ тюрьмы, мучать на правежахь, задерживають проважихь торговыхъ дюдей, придираются къ нимъ подъ разными предлогами, обираютъ ихъ. сами научають ябединковь заводить тяжбы, чтобы содрать съ отвътчиковъ. Было тогда у воеводъ обычное средство обдирательства: они дълали у себя пиры и приглашали къ себъ зажиточныхъ посадскихъ людей; каждый, по обычаю, долженъ быль въ этомъ случав нести воеводъ поминки. Земскіе старосты и цаловальники, существовавшіе въ посадахъ и волостяхъ, не только не могли останавливать злоупотребленій воеводь, а еще самимь воеводамь вивнялось въ обязанность охранять людей «оть мужиковь горлановь». Выборныя лица, завъдывавшія дълами болье значительными, были обыкновенно изъ, такъ называемыхъ, «луччихъ людей», а бъдняковъ выбирали только на второстепенныя должности, гдв они отвлеколись отъ собственныхъ двлъ и принимали отвъственность за казенный интересъ (напр., въ цъловальники при соблюдении какихъ-нибудь царскихъ доходовъ). На нихъ обыкновенно взваливали всякіе расходы и убытки. Земскіе старосты изъ дучшихъ людей старались жить въ мирь сь воеводами и доставлять имъ возможность наживаться; притомъ, разъ выбранные, они не могли быть смінены иначе, как в по челобитной, а между тъмъ, въ случат ущерба казит, нанесеннаго отъ выборныхъ лицъ, вся община ствъчала за нихъ. Правительство не одобряло произвола и нахальства воеводъ и приказныхъ людей и наказывало ихъ, если они попадались; такъ. мы имъемъ примъръ, какъ гороховский воевода князь Кропоткинъ и дьякъ Семеновъ были биты кнутомь за взятки и грабительства, но такія отдільныя міры не могли исправить порчи, господствовавшей во всемъ механизмъ управленія. Важнъйшій доходъ казны —продажа напитковъ. отдавался обыкновенно на откупъ. Правительство, главнымъ образомъ, какъ кажется, по совъту патріарха Никона, признало, что такой порядокъ тягостенъ для народа и притомъ вредно отзывается на его нравственности: откупщики, заплативши впередъ въ казну, старались всеми возможными видами выбрать свое и обогатиться, содержа кабаки, дълали ихъ разорительными притонами пьянства, плутовства и всякаго беззаконія. Притомъ же казалось, что выгода, которая предоставияется откупщикамь, можеть сдвиаться достояніемь казны, если продажа будеть прямо отъ казны. Въ 1652 году кабаки были заменены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откупъ, а содержались выборными людьми «изъ луччихъ» посадскихъ и волостныхъ людей, называемыхъ «върными головами»: при нихъ были выборные целовальники, занимавшеся и куреніемъ вина. Куреніе вина дозволялось всёмъ, но только по уговору съ доставкою вина на кружечный дворъ. Мъра эта предпринята была какъ для уменьшенія пьянства, потому что во всё посты и въ недёльные дни прещалась торговля виномъ, а дозволялось, какъ общее правило, продавать ие болве чарки (въ три чарки) на человъка; «питухамъ» на кружечномъ дворъ и по близости его не позволялось пить. Но до какой степени непослъдовательны были въ то время постановленія, показываеть то, что въ томъ же актв вміняется вы обязанность головамь, чтобъ у нихы «питухи на крижечномь дворв пили смирно». Попрежнему, воеводы имвли право разрвшать лучшими посадскимъ людямъ производство горячихъ напитковъ на свой обиходъ по поводу праздниковъ и семейныхъ торжествъ. Эти правила, однако, не долго были въ силъ, и правительство, нуждаясь въ деньгахъ, начало требовать, чтобы на кружечныхъ дворахъ было собираемо побольше доходовъ и угрожало вѣрнымъ головамь и цёловальникамъ наказаніемъ въ случай недобора противъ прежнихъ лътъ. Такъ какъ боярамъ, гостямъ и вообще вотчинникамъ дозволялось для себя свободное винокуреніе, то во всемъ государствъ, кромъ казеннаго вина, было очень много вольнаго, и надобно было пресл'ёдовать корчемство; отъ этого народу происходили большія утъсненія, а воеводамъ п ихъ служилымъ людямъ, гонявшимся за корчемниками, былъ удобный поводъ къ придиркамъ, насиліямь и злоупотребленіямь.

Въ 1653 году, по челобитью торговыхъ людей, во всемъ государствъ заведена однообразная, такъ называемая, рублевая пошлина по десяти денегъ съ рубля. Каждый купецъ, покупая товаръ на продажу, платилъ пять денегъ съ рубля, могъ везти товаръ куда угодно съ выписью, и илатилъ остальныя иять денегъ тамъ, гдъ продавалъ. Взамънъ этого отмънялись разныя мелкія пошлины, хотя далеко не всъ. Въ слъдующемъ, 1654 году, уничтожены были, очевидно съ совъта Никона, откупы на множество разныхъ пошлинъ (напр., съ ръчныхъ перевозовъ, съ телъгъ, саней, съ рыбы, кваса, масла, съна и т. п.), которыя заводились не только въ посадахъ и волостяхъ, но и въ частныхъ владъніяхъ владъльцами. Царская грамота называла такіе откупы «зло-

двиствомъ».

Еще въ половинъ 1653 года предвидълось, что война съ Польшею неизбъжна. Приготовленія къ ней подали поводъ къ разнымъ торжествамъ, проводамъ, встръчамъ, обрядамъ, которые такъ любилъ царь. Царь собралъ на Дъвичьемъ полъ войско и, приказавъ произнести въ своемъ присутствіи думному дьяку ръчь къ ратнымъ людямъ, уговаривалъ ихъ, въ надеждъ царства небеснаго на небь и милости царской на земль, оказать храбрость на войнь, если придется съ къмъ-нибудь вести ее. 1 октября того же года Земскій соборъ приговорилъ вести войну съ Польшею, а 23 числа того же мъсяца царь въ Успенскомъ соборъ объявиль всъмъ начальнымъ людямъ, что въ предстоящую войну они будуть о́езъ мѣстъ 1). Въ январѣ заключенъ былъ бояриномъ Бутурлинымъ Переяславскій договорь, по которому совершилось присоединеніе Малороссіи: боярину Бутурдину, по этому поводу, дѣдались несчетныя встрѣчи и торжественное объявление царской благодарности; но всего пышите и торжественнъе было отправление боярина Алексъя Никитича Трубецкаго съ войскомъ въ Польшу. То делалось 23 апреля, въ воскресенье. Въ Успенскомъ соборь натріархъ читалъ всему собранному войску молитву на рать идущимъ, поминаль воеводь по именамъ. Царь поднесъ патріарху воеводскій наказъ, патріархъ положиль эту бумагу въ кіотъ Владимірской Богородицы, проговорилъ высокопарную ръчь и подалъ наказъ главному военачальнику Трубецкому-наказъ какъ бы отъ лица Пресвятой Богородицы. Царь во всемъ царскомъ облаченіи, поддерживаемый подъ руки боярами, позваль боярь и воеводъ на объдъ, и когда всъ съли за столъ, царь, вставши со своего мъста, произнесъ Трубецкому ръчь съ разными нравоученіями и передаль ему списки рат-

Не будуть считаться местами по достоинству службы. Местнические счеты, бывшие издавна въ обычав, на все время войны управднялись.

ныхь людей, потомъ обратился съ ръчью къ подначальнымъ лицамъ, увъщеваль ихъ соблюдать Божьи заповеди и царскія повеленія, во всемъ слушаться пачальниковъ, не щадить и не покрывать враговъ, и сохранять чистоту и цъломудріе. По окончаніи объда, принесли Богородицынъ хлъбъ па панагіи, при пъніи священныхъ пъснопъній; царь потребиль хльбъ, потомъ Богородицину чашу, трижды отпиль и подаваль по чину боярамь и воеводамь. Отпустивши духовенство съ панагіею, царь съль, потомъ опять всталь, приказалъ угощать бояръ и ратныхъ людей медомъ (начальниковъ-краснымъ, а простыхъ воиновъ-бълымъ медомъ), и по окончаніи угощенія произнесъ еще ръчь Трубецкому: царь въ ней приказывалъ всъмъ ратнымъ людямъ исповъдыбаться и причащаться на первой неделе Петрова поста. Трубецкой отвечаль царю также ръчью, и выражался, «что если пророкомъ Монсеемъ дана была израильтянамъ манна, то они, русскіе люди, не только напитались тёлесною снъдью, но обвеселились душевною пищею премудрыхъ и пресладкихъ глаголовъ, исходящихъ изъ царскихъ устъ». Потомъ совершилась церемонія «отпуска». Трубецкой первый подошель къ царю: Алексъй Михайловичь взяль его объими руками за голову и прижаль къ груди, а Трубецкой тридцать разъ сряду поклонился царю въ землю. За Трубецкимъ подходили другіе воеводы и кланялись въ землю по нъсколько разъ. Царь отпустилъ начальныхъ людей и вышель въ съни. Тамъ стояли разные дворяне и дъти боярскія; царь даваль имъ изъ своихъ рукъ ковши съ бълымъ медомъ и опять говорилъ ръчь. «На соборахъ,--сказалъ царь,-были выборные люди по два человъка есьхъ городовъ, мы говорили имъ о неправдахъ польскаго короля, вы все этс слышали отъ вашихъ выборныхъ; такъ стойте же за злое гоненіе на православную въру и за всякую обиду на Московское Государство, а мы сами идемъ рскоръ и будемъ съ радостью принимать раны за православныхъ стіанъ»...-«Если ты, государь,-отвъчали ратные люди,-хочешь кровью сбагриться, такъ намъ и говорить послё того нечего: готовы положить головы наши за правосланую въру, за государей нашихъ и за все православное

Черезъ три дня послъ того совершилась новая церемонія: все войско проходило мимо дворца; патріархъ Никонъ кропиль его св. водою; бояре и воеводы, сошедши съ лошадей, подходили къ переходамъ, гдъ находился царь; онъ спрашивалъ ихъ о здоровьъ, а они кланялись ему въ землю. Никонъ пропзнесъ ръчь, призывалъ на нихъ благословеніе Божіе и всъхъ святыхъ. Трубецкой, съ воеводами, поклонясь патріарху въ землю, также отвъчалъ ръчью, наполненною цвътистыми выраженіями, объщалъ отъ лица всего войска

«слушаться учительных словесь государя патріарха».

Положено было въ маъ отправиться на войну самому государю. Прежде нсего, Алексъй Михайловичь счелъ нужнымъ посътить разныя русскія святыни, отправилъ впередъ себя икону Иверской Божьей Матери, а 18 числа выступилъ въ сопровожденіи дворовыхъ воеводъ. Въ воротахъ, черезъ которыя шелъ государь изъ Москвы, устроены были возвышенія, обитыя краснымъ сукномъ (рундуки), съ которыхъ духовенство кропило св. водою государя и проходившихъ съ нимъ ратныхъ людей 1).

<sup>1)</sup> Главная масса войска, попрежнему, все еще состояла тогда изъ дворянъ и дътей боярскихъ, которыхъ насавдственно верстали на службу, надъляя помъстнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ и оставляя изъ двухъ сыновей одного въ семъъ. За инми слъдовали стръльцы (пѣшее войско), тогда получавшие, какъ мы сказали выше, все болѣе и болѣе значенія. Царь Алексъй Михайловичъ особенно ласкаль ихъ, даваль имъ право на безпошлинные промыслы, жаловаль землею, сукнами и пр. Стръльцы раздълялись на приказы отъ 800 до 1.000 человъкъ въ каждомъ приказъ (всъхъ приказовъ было 20). Приказы находились подъ начальствомъ головъ, полковниковъ, полуголовъ, сотинковъ, пятидесятниковъ и десятниковъ. Кромѣ жалованыя, соб праемаго со всего государства деньгами, имъ доставлялись хлѣбыше запасы, особый поборъ подъ названіемъ стрълециаго лятьба. За стръльцами слъдовали казаки (конное войско), которымъ давали дворовыя мъста и пахатныя земли, свободныя отъ

Война 1654 года шла такъ успъшно, какъ ни одна изъ прежде бывшихъ войнь съ Польшею и Литвою, но благодушная натура Алексъя Михайловича пепріятно сталкивалась съ обычнымь лукавствомь, приросшимь московскому карактеру окружавшихъ его лицъ. Самъ царь сознавалъ это и писалъ Трујецкому: «съ нами тдутъ не единодушјемъ, наниаче двоедушјемъ какъ есть болока: овогда благопотребнымъ воздухомъ и благонадежнымъ и уповательнымъ вятся, овогда паче же зноемъ и яростью и ненастьемъ всякимъ злохитреинымь обычаемь московскимь явятся... Мив уже Богь свидвтель, каково ставится двоедушіе, того отнюдь упованія п'ять... вс'я врознь, а сверхъ того. ами знаете обычан ихъ». Но болъе всего смущало царя то, что, пока онъ находился въ войскъ, осенью распространилась по Московскому Госуцарству зараза. Царица съ дётьми о́вжала изъ Москвы въ Кал понастырь. Въ Москвъ свиръпствовала страшная смертность. оть от в сородахь обращий часть жителей во многихь городахь об дольший от в траху разовгались куда попало, а другіе, пользуясь общимъ переполохомъ. тустились на воровство и грабежи. Въдствія этимъ не кончились. Зараза попвлялась и въ слъдующие два года; правительство приказывало устранвать на орогахъ заставы съ тъмъ, чтобы не пропускать ъдущихъ изъ зараженныхъ мъстъ, но это мало помогало, такъ какъ всякаго пропускали на въру, хотя за обманъ положена была въ этомъ случав смертная казнь, какъ равно и за сообщение съ зачумленными. По смерти зачумленныхъ, сжигали ихъ платье и постели; дворы, гдъ случалась смертность, оставляли на морозъ. а черезъ

праведеных палоговъ. Они состояли подъ управленіемъ атамановъ, сотниковъ и ссауловъ праведены были по украиннымъ городамъ казачьими слободами. Находившіеся при орудіяхъ назывались пушкарями. Тогда появились особые конные отділы войскъ, подъ названіемъ рейтаровъ и драгуновъ, которые набирались наъ разпаго рода еще подъки; иные имъли помъстья, а другіе получали по 30 руб. въ годъ; въ мирное время они должны были имъть собственную лошадь и вооружены были карабинами и питолеми. Они подвергались правильному обученю, которымъ занимались иноземцы, неснание чины полковниковъ, полуполковниковъ, майоровъ и ротинстровъ; между полубщим начали появляться русскіе незнатные люди. Въ это время быль устроенъ повый отдъль войска подъ названіемъ "солдатъ". Въ 1649 году были заведены солдатское полки въ заонежскихъ потостахъ и въ старорусскомъ ублув. Они набирались изътидесяти лъть отъ роду), и зато волости, изъ которыхъ они набирались, освобождались отъ платежа данныхъ и оброчныхъ денегъ. Солдаты получали содержаніе и ценежное жалованье и раздѣлялись на полки, а полки на роты пѣшія и конвыя, воружены были шпатами и мушкстами, состояли подъ начальствомь иноземныхъ офицеровъ, которымъ обучали ихъ ратному строю. Предъ начальствомь пноземныхъ офицеровъ, которые обучали ихъ ратному строю. Предъ начальствомь пноземныхъ офицеровъ, которые обучали ихъ ратному строю. Предъ начальствомь пноземныхъ сумившихъ уструблюдовъ, казаковъ посадскихъ, а также разныхъ захребетниковъ. Сумившихъ людей. Всёмъ такимъ людямъ вельно сдёлать списки и половину ихъ зачислить въ солдаты. Затъмъ обращены были въ солдаты дъти, братья и племенники дворинъ и дѣтей боярскихъ, еще не служнышіе нигъ. Имъ предоставлялось или идти въ солдаты, или быть выключенными изъ служнавато сословія. Старые солдаты отпускающи были на земледѣльческія занятія, но не исключались вовсе изъ службы. Это устройство было зародышемъ регулярнаго войска въ Россіи. Въ пачалѣ въ немъ ветрѣчался разный сбродъ, и татары, и иѣмицы, и пр.

<sup>1)</sup> Въ исторіи Соловьєва, т. Х, стр. 371—372, сообщены любонытныя числа умершихь отъ заразы въ то время. До какой степени она свирѣиствовала въ Москвѣ можно видѣть изъ того, что въ Чудовѣ монастырѣ умерло 182 монаха, осталось 26, въ Вознесенскомъ умерло 90 монахинь, осталось 38; въ боярскить дворахъ у Бериса Морозова умерло 343 человѣка, осталось 19; у князя Трубецкаго умерло 270 человѣкъ, осталось 8. Въ Кузнецкой черной сотнѣ умерло 173 чел., осталось 32; въ Новгородской сотнѣ умерло 438, осталось 72 чел. Въ Калугѣ умерло посадскихъ людей 1836 чел.; осталось 777; въ Кашинскомъ уѣздѣ умерло 1839 чел., осталось 908; въ Переяславлѣ-Рязанскомъ умерло 2583 чел., осталось 434; въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ умерло 3627 чел., осталось 939; въ Тулѣ умерло 1808 чел., осталось 760 (муж. пол.); въ Торжкѣ, Звенигородѣ, Угличѣ, Суздалѣ, Твери число умершихъ было менѣе оставшихся; въ Костромѣ, Нижнемъ зараза свирѣиствовала также сильно.

двь педыли велыли топить можжевельникомъ и полынью, думая, что этимъ

разгоняется зараза.

Война продолжалась успѣшно и въ слѣдующіе годы. Польшѣ, иовидимому, приходиль конецъ. Вся Литва покорилась царю; Алексѣй Михайловичъ титуловался великимъ княземъ литовскимъ; непрошенный союзникъ, шведскій король Карлъ-Густавъ, завоевалъ всѣ коронныя польскія земли. Вѣковая

распри Руси съ Польшею тогда разръшалась.

Польшу спасти можно было только перессоривши ея враговъ между собою и склонивши одного изъ нихъ къ примиренію съ поляками. За это дѣло взялась Австрія, которая, какъ католическая держава, вовсе не хотѣла, чтобы католическая Польша сдѣлалась добычею протестантовъ и схизматиковъ. Между царемъ и Швеціею возникали уже недоразумѣнія, и, еще до начала войны, московское правительство не могло быть довольно поведеніемъ шведскаго, по отношенію къ самозванцу Тимошкѣ Анкудинову.

Этоть искатель приключеній, родомъ изъ Вологды, московскій подъячій, вздумаль повторить старую исторію самозванцевь; вмість сь товарищемь своимъ Конюховскимъ убъжалъ онъ изъ Москвы въ Литву, а оттуда въ Константинополь, и назвался Иваномъ, небывалымъ сыномъ царя Василія Шуйскаго. Не нашедши помощи у турокъ, Тимошка ушелъ въ Италію, былъ Римъ, прикидывался ревностнымъ католикомъ. Но и въ Италіи ему не было удачи. Пошатавшись по разнымъ землямъ, Тимошка Анкудиновъ присталъ къ Хмельницкому, проживалъ сначала въ Чигиринв, а потомъ въ лубенскомъ Мгарскомъ монастыръ, пользуясь тъмъ покровительствомъ, какое козаки оказывали всегда бродягамъ. Въ 1651 году Тимошка, изъ опасенія, чтобы Хмельницкій его не выдаль, оставиль Малороссію и очутился въ Стокгольмь. Московское правительство узнало объ этомъ и требовало отъ шведскаго выдачи самозванца, но безуспъшно. Русскій посланникъ Головинъ, посредствомъ русскихъ торговыхъ людей, захватиль-было товарища Тимошки, Конюховскаго, но королева Христина приказала его выпустить. Черезъ исколько времени другому русскому гонцу Челищеву удалось поймать Конюховскаго въ Ревель и привезти въ Москву, но Тимошку шведы укрыли; Тимошка ушелъ въ Голпитинію, и только тамошній герцогь Фридрихъ приказаль его выдать. Его четвертовали въ Москвъ въ концъ 1653 года.

Другого рода недоразумѣнія между Москвою и Швецією, поважнѣе прежнихъ, возникли при Карлѣ-Густавѣ, преемникѣ Христины. Въ то время, когда Алексвй Михайловичъ считалъ себя полнымъ обладателемъ Литвы и титуловался великимъ княземъ литовскимъ, гетманъ литовскій Янушъ Радзивиллъ отдался шведскому королю въ подданство, а шведскій король обѣщалъ возвратить ему и другимъ панамъ литовскимъ ихъ владѣнія, уже занятыя московскими войсками. Это сочтено было за покушеніе отнять у русскихъ ихъ достояніе, пріобрѣтенное оружіемъ,—покушеніе, которое могло, какъ тогда казалось, повториться и въ будущемъ. Кромѣ того, шведскій полководецъ Делагарди, призывая литовцевъ къ подданству шведскому королю, отзывался пеуважительно о царѣ. Въ концѣ 1655 года въ Москву пріѣхалъ императорскій посланникъ Алегретти, человѣкъ очень ловкій, родомъ рагузскій словянинъ, знавшій по-русски—прибыль, какъ видно, съ придуманною заранѣе

цълью произвести раздоръ между Россіей и Швеціею.

Въ то же время, въ ноябръ царь возвратился изъ похода. Его въъздъ въ Москву и на этотъ разъ нослужилъ поводомъ къ торжеству. Патріархъ, въ сопровожденіи двухъ гостей: александрійскаго и антіохійскаго натріарховъ, съ соборомъ духовенства, со множествомъ образовъ, встрѣчали царя, который шелъ пѣшкомъ по городу въ собольей шубъ съ бълою покрышкою, безъ шанки, съ одной стороны сопровождаемый спбирскимъ царевйчемъ, съ другой—бояриномъ Ртищевымъ, и предшествуемый множествомъ юношей, которые держали въ рукахъ листы бумаги и пѣли. Такъ государь при колокольномъ звонъ и выстрълахъ изъ пушекъ, отнятыхъ у непріятеля, достигъ Лобнаго мъста и

приказалъ сиросить весь міръ о здоровьъ. Вся густая толиа народа закричала

«многія літа» государіо и поверглась на землю.

Вь эти-то дни царскаго торжества ловкій императорскій посланникь подъйствоваль на боярь и раздражиль ихъ противъ Швеціи. Онъ представляль, что шведскій король уже и тымь показаль свое расположеніе къ царю, что напаль на поляковь въ то время, когда царь воеваль съ ними. Алегретти вооружаль русскихь боярь и противь Хиельницкаго, намекаль, что рано поздно Хмельницкій изм'внить и отдастся Швеціи, потому что и теперь уже находится въ пріязни съ шведскимъ королемъ. Отъ имени своего государя Алегретти предлагаль свое посредничество въ примпреніи съ Польшею, вивств съ темъ, делаль замечаніе, что папа, цезарь, французскій и испанскій короли и всѣ государи католической вѣры вступятся за единовѣрную Польшу, если придется спасать ея существованіе. Представившись государю 15 декабря, Алегретти, между прочими дарами, поднесъ ему муро св. чудотворца Николая.

Наущенія и совъты Алегретти оказали свое дъйствіе: окольничій Хитровъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ, въ переговорахъ съ прібхавшимъ польскимъ посломъ Цетромъ Галинскимъ, дали обязательство, изъ уваженія къ просьбъ императора Фердинанда, прекратить войну съ Польшею, назначить съвздъ для мирныхъ переговоровъ и объявить войну Швеціи, если шведскій король будеть нарушать мирный договоръ. Шведскій посоль Густавъ Бельке сь товарищами съ конца 1655 по 1656 годъ жиль въ Москвъ безвывздно, стараясь устранить недоразумѣнія; но бояре съ своей стороны придирались къ нему всеми способами, съ явнымъ намереніемъ довести дело до войны, упрекали короля за принятіе литовскихъ городовъ, доставшихся царю, за сношенія съ козаками, будто съ цълью отвлечь ихъ отъ царя и привлечь въ подданство Пвецін и пр. Въ май 1656 годъ въ Москви стали умышленно стиснять шведское посольство и держать какъ въ плъну, а наконецъ 17 числа объявили, что «мирное докончаніе» нарушено съ шведской стороны. Царя Алексъя Михайловича болье всего расположило къ войнь съ Швеціею то, что и патріархъ

Никонъ былъ за эту войну изъ вражды къ протестантству.

Война съ Швеціею началась удачно въ Ливоніи; русскіе взяли Дипабургь, переименовавши его въ Борисоглабска, взяли Кокенгаузена и переименовали его въ Царевичевъ-Димитріевъ; взяли, наконецъ, Дерптъ, но не могли взять Риги, потерпъли поражение и, послъ двухъ-мъсячной осады, при которой находился самъ царь, удалились изъ Ливоніи. Между тѣмъ, въ Вильнѣ еще съ ионя начались переговоры съ Польшею. Московские политики думали, что теперь путемъ переговоровъ можно съ Польшею сдълать все, что угодно; отъ царскаго имени велено было разослать по Литве грамоту о собраніи сеймиковъ, на которыхъ при разсужденіи о ділахъ иміть въ виду, что царь не уступить Великаго Княжества Литовскаго, и стараться непременно, чтобы, посль Яна Казимира, избрань быль польскимь королемь московскій государь или его сынъ. Съ такими требованіями явились на виленскій съёздь московскіе послы—князь Никита Пвановичь Одоевскій съ товарищами. Цезарскій посланникъ Алегретти былъ на этомъ съвздъ въ качествъ посредника и оказался совершенно на сторонъ Польши; опъ отклонялъ поляковъ отъ избранія царя. Поляки съ свой стороны стали смълъе, когда увидали, что ихъ враги поссорились между собою. Наконецъ, въ октябръ. виленская комиссія постановила договоръ, по которому поляки объщали добровольно избрать Алексъя Михайловича на польскій престоль, а царь об'єщаль возвратить земли, отлученныя отъ Ръчи Посполитой, кромъ тъхъ, которыя прежде принадлежали московскимъ государямъ. Ничто не могло быть неразумнъе этого договора: Московское Государство разомъ лишало себя того, что уже было въ его рукахъ. Поляки никогда не думали искренно избирать московскаго государя на свой престоль; московскій государь и шведскій король перестали быть имъ стращны въ той мъръ, какъ прежде; вдобавокъ, виленский договоръ произвелъ разладъ между

Москвою и Малороссіею. Самъ Хмельницкій хотя не отпаль совершенно отъ царя, но быль такъ сильно огорченъ и раздраженъ, что умеръ отъ огорченія. Въ Малороссіи распространилось недовъріе къ московскому правительству. Виленскій договоръ не могъ имѣть силы; прежде чѣмъ онъ былъ утвержденъ сеймомъ, поляки умышленно тянули окончаніе этого дѣла, пока, наконецъ, въ сентябръ 1659 года преемникъ Хмельницкаго, Выговскій, заключилъ договоръ съ Польшею въ ущербъ Москвъ. Надѣясь теперь снова прибрать козаковъ въ руки, поляки перестали уже манить московскаго царя лестными сбъщаніями. Комисары съ объихъ сторонъ снова съѣхались въ Вильнъ, толковали о миръ, но соглашались мириться съ Москвою не иначе, какъ только на основаніи Поляновскаго договора, и въ то же время польскія войска начали жепріязненныя отношенія противъ-русскихъ.

Въ литовскихъ областяхъ эта война сначала пошла неудачно для поляковъ. Князь Юрій Долгорукій побъдиль и взяль литовскаго гетмана Гонсъвскаго. Затъмъ и въ Малороссіи дъла пошли не «на корысть полякамъ»; Выговскому хотя и удалось-было, при помощи крымцевъ, разбить московское войско подъ Конотопомъ, но народъ малорусскій не раздѣлялъ плановъ Выговскаго и его соумышленниковъ, прогналъ Выговскаго и избралъ новаго гетмана Юрія Хмельницкаго на условіяхъ повиновенія московскому государю. То было въ 1659 году; но съ 1660 года начались несчастія для Московскаго Государства съ двухъ сторонъ. Въ Литвъ московский военачальникъ, князь Ивань Хованскій, 18 іюня быль поражень на голову, потеряль весь обозь и множество плънныхъ. Литовскіе города, находившіеся уже въ рукахъ московскихъ воеводъ, одинъ за другимъ сдавались королю. Самъ Янъ Казимиръ осадиль Вильну: тамошній царскій воевода, князь Данило Мышецкій, ръшился лучше погибнуть, чёмъ сдаться, но быль выдань своими и казненъ королемъ за жестокости, какъ повъствуютъ поляки. Еще хуже щли дъла въ Малороссіи: въ октябръ бояринъ Василій Васильевичъ Шереметьевъ быль разбитъ, взять въ плънъ поляками и измъннически отданъ татарамъ. Современники поляки заявляли, что если бы тогда въ польскомъ войскъ была дисциплина и, вообще, если бы поляки дъйствовали дружно, то не только отняли бы все завоеванное русскими, но покорили бы самую Москву.

Нельпая война со Швеціей пріостановилась еще въ 1657 году. Самъ Карль-Густавъ, черезъ своихъ пословъ, задержанныхъ въ Москвъ передъ объявленіемь войны, предлагаль Алексью Михайловичу мирь и соглашался титуловать его великимъ княземъ литовскимъ, волынскимъ и подольскимъ. Московское правительство пріостановило военныя д'яйствія противъ шведовъ, не не вступало въ переговоры съ ними до весны 1658 года; наконецъ, оно назначило для этой цёли боярина князя Ивана Прозоровскаго и думнаго дворянипа Аванасія Лаврентьевича Ордынъ-Нащокина. Последній быль оффиціально товарищемъ Прозоровскаго, но пользовался особеннымъ довъріемъ государя. Царь поручаль ему лично вести все дёло и сообщаться съ нимъ тайно черезъ приказъ тайныхъ дель. Русскіе послы более двухъ леть тянули дело. Они то спорили со шведскими послами о мъстъ переговоровъ, то ссорились между собою. Нащокина не терпъли ни его главный товарищъ Прозоровскій, ни воевода Хованскій, которому надлежало съ войскомъ охранять посольскій съёздъ; шведы также не любили Нащокина, потому что не надъялись отъ него уступчивости и считали его приверженцемъ поляковъ. Между тъмъ, шведскій король Карль-Густавь умерь, а преемникъ его, король Карль XI, въ мат 1660 года посившиль заключить мирь съ Польшею въ Оливв, по которому Польша уступила Швецін Ливонію. Понятно, что послѣ того шведы стали неуступчивъе, а военныя дъла Москвы съ Польшею пошли какъ нельзя хуже для первой. Нащокинъ, по царской милости, уже не занималъ второстепеннаго мъста въ посольствъ, но получилъ званіе великаго посла и начальнаго воеводы. Онъ, однако, уклонился отъ дъла, которое не могло быть окончено съ пользою для государства, и бояринъ князь Иванъ Прозоровскій, назначенный внобы главнымъ посломъ, заключилъ въ іюнѣ 1661 года вѣчный миръ въ Кардиссѣ (между Деритомъ и Ревелемъ), по которому уступилъ Швеціи взятые Московскимъ Государствомъ города въ Ливоніи; затымъ отношенія Москвы къ Швеціи возвратились къ условіямъ Столбовскаго мира.

Война со Швеціей не принесла никакой выгоды и, напротивъ, сбила Московское Государство съ того пути, по которому оно такъ удачно пошло-

было въ дёлё вёкового спора за русскія земли, захваченныя Польшею.

Затрудненія московскаго правительства не ограничивались одн'єми военными неудачами. Внутри государства господствовало разстройство и истощеніе. Война требовала безпрестаннаго пополненія ратныхъ силь; служилыхъ людей то и дѣло собирали и отправляли на войну: они разбѣгались; сельскіе жители разныхъ въдомствъ постоянно поставляли даточныхъ людей, и черезъ то край лишался рабочихъ рукъ; народъ былъ отягощаемъ налогами и повинностями; поселяне должны были возить для продовольствія ратнымъ людямъ толожно, сухари, масло; торговые и промышленные люди были обложены десятою деньгою, а въ 1662 году наложена на нихъ пятая деньга. Налоги эти производились такимъ образомъ: въ посадахъ воеводы собирали сходку, которая избирала изъ своей среды своихъ окладчиковъ; эти окладчики окладывали прежде самихъ себя, потомъ всъхъ посадскихъ по ихъ промысламъ, сообразно сказкамъ, подаваемымъ самими окладываемыми лицами, причемъ происходили нескончаемые споры и доносы другъ на друга. Тяжела была эта пятая деньга, а финансовая продълка, къ которой прибъгло правительство, думая попраить денежныя дёла, произвела окончательное разстройство. Правительство. желая скопить какъ можно болве серебра для военныхъ издержекъ, приказало всёми силами собирать въ казну ходячія серебряныя деньги и выпустить на мъсто ихъ мъдныя копейки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь къ себъ все серебро, велъно было собирать недоимки прошлыхъ лътъ, а равно десятую и потомъ пятую деньгу не иначе, какъ серебряными деньгами. ратнымъ же людямъ платить медью. Вместь съ темъ правительство издало распоряженіе, чтобы никто не смёль подымать цёну на товары, и чтобы м'ядныя деньги ходили по той же цёнё, какъ и серебряныя. Но это оказалось невозможнымъ. Стали на мъдныя деньги скупать серебряныя и прятать ихъ; этимъ подняли цёну серебра, а затёмъ поднялась цёна и на всё товары. Служилые люди, получая жалованье медью, должны были покупать себе продовольствіе по дорогой ціні. Кромі того, легкость производства мідной монеты тотчась искусила многихь: головы и цёловальники изъ торговыхъ людей, которымъ былъ порученъ надзоръ за производствомъ денегъ, привозили на денежный дворъ свою собственную мёдь и дёлали изъ нея деньги: сверхъ того. денежные мастера, служившіе на денежномъ дворъ, всякіе оловянщики, серебрянники, м'єдники д'єлали тайно деньги у себя въ погребахъ и выпускали въ пародъ; такимъ образомъ мъдныхъ денегъ дълалось больше, чъмъ было пужно. Въ одной Москвъ было выпущено поддъльной монеты на 620.000 рублей. Мъдныя деньги были пущены въ ходъ въ 1658 году, и по первое марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных ренегъ нужно было прибавить десять алтынъ; къ концу этого года прибавочная цвна дошла до 26 алтынъ 4 деньги; въ мартъ 1661 года за рубль серебряныхъ денегъ давали два рубля мъдью, а лътомъ 1662 года возвысилась цънность серебрянаго рубля до 8 рублей мъдныхъ. Правительство казнило нъсколькихъ дълателей мъдной монеты: имъ отсѣкали руки и прибивали къ ствив денежнаго двора, заливали растопленнымъ оловомъ горло. Но тутъ распространился слухъ, что царскій тесть Милославскій и любимецъ Матюшкинъ брали взятки съ преступниковъ и выпускали ихъ на волю. По Москвъ стали ходить подметныя письма; ихъ прибивали къ воротамъ и стънамъ.

25-го іюля, когда царь быль въ Коломенскомъ сель, въ Москвъ въ этотъ день на Лобномъ мъстъ собралось тысячъ пять народу. Стали читать во всеуслышаніе подметныя письма. Толпа закричала: идти къ царю требовать.

чтобы царь выдаль виновныхъ боярь на убіеніе! Вывшіе въ Москвъ бояре поспышно дали знать царю. Одна часть народа бросилась грабить въ Москвъ домы ненавистныхъ для нихъ людей, другая—еще большею толпою двинулась въ село Коломенское, но безъ всякаго оружія. Царь быль у объдии. Когда къ цему пришла въсть о московской смуть, онъ приказалъ Милославскому и Матюшкину спрятаться у царицы, а самъ оставался на богослужения до конца. Выхоля изъ церкви, онъ встратиль толиу, которая бажала къ нему съ крикомъ и требовала выдачи тестя и любимца. Царь ласково сталь уговаривать москвичей и объщаль учинить сыскъ. «А чему намь върпть?» — кричали мятежники и хватали царя за пуговицы. Царь объщался имъ Богомъ и далъ имъ на своемъ словъ руку. Тогда одинъ изъ толпы ударилъ съ царемъ по рукамъ. и всъ спокойно вернулись обратно въ Москву. Немедленно царь отправиль въ столицу князя Ивана Андреовича Хованскаго, вельль уговаривать народь, и объщаль прівхать въ тоть же день въ Москву для розыска. Въ это время москвичи ограбили домъ гости Шорина, который тогда собираль со всего Московскаго Государства пятую деньгу на жалованье ратнымъ людямъ и черезъ то опротивиль народу. Гостя не было тогда въ Москви; мятежники схватили его пятнадцатильтняго сына, который одълся-было въ крестьянское платье и хотъль убъжать. Прівхаль Хованскій, сталь уговаривать толну. Москвичи закричали: «Ты, Хованскій, человъкъ добрый, намъ до тебя дъла нътъ! пусть царь выдаеть изменниковь своихь боярь». Хованскій отправился назадь къ царю, а всятдъ за нимъ толпа, подхвативши молодого Шорина, бросилась изъ города въ Коломенское. Мятежники страхомъ припудили молодого Шорина товорить на своего отца, будто онъ убхалъ въ Польшу съ боярскими письмами. Бояре Федоръ Федоровичъ Куракинъ съ товарищами, которымъ была поручена Москва, выпустивши изъ города эту толцу, приказали запереть Москву со всьхъ сторонъ, послади стрвльцовъ останавливать грабежъ и наловили до 200 человькъ грабителей, а потомъ отправили въ Коломенское до трехъ тысячъ стрѣльцовъ и солдатъ для охраненія царя.

Толна, вышедшая изъ Москвы съ Шоринымъ, встрътилась съ тою толпою, которая возвращалась отъ царя, и уговорила последнюю снова идти къ царю. Мятежники ворвались на царскій дворь; царица съ дітьми сиділа запершись и была въ большомъ страхв. Царь въ это время садился на лошадь, собираясь бхать въ Москву. Нахимнувшая въ царскій дворъ толиа поставила передъ даремъ Шорина, и несчастный мальчикъ изъ страха началъ наговаривать на своего отца и на бояръ. Царь, въ угожденіе народу, приказаль взять его подъ стражу и сказалъ, что тотчасъ вдеть въ Москву для сыску. Мятежилки сердито закричали: «Если намъ добромъ не отдащь бояръ, то мы сами ихъ возьмемъ по своему обычаю!» Но въ это время царь. видя, что къ нему па помощь идуть стръльцы изъ Москвы, закричаль окружавшимъ его придворнымъ и стръльцамъ: «Ловите и бейте, этихъ бунтовщиковъ!» У москвичей не было въ рукахъ никакого оружія. Они всѣ разбѣжались. Человѣкъ до ста въ поспъшномъ бъгствъ утонуло въ Москвъ ръкъ; много было перебито. Московскіе жители всякихь чиновь, какъ служилые, такъ и торговые, не приставшіе къ этому мятежу, отправили къ царю челобитную, чтобы воровь переловить и казнить. Царь въ тотъ же день приказаль повъсить до 150 человъкъ близь Коломенского села; другихъ подвергли пыткв, а потомъ отсвкали имъ руки и ноги. Менъе впповпыхъ били кпутомъ и клеймили разженнымъ желъзомъ буквою б (т.-е. бунтовщиковъ). Последнихъ сослали на вечное житье съ семьями въ Сибирь, Астрахань и Теркъ (городъ, уже не существующій на ръкъ Терекъ). На другой день прибылъ царь въ Москву и приказаль по всей Москвъ на воротахъ повъсить тъхъ воровъ, которые грабили домы. По розыску сказалось, что толпа мятежниковъ состояла изъ мелкихъ торгашей, боярскихъ холоповь, разнаго рода гулящихь людей и отчасти служилыхь, именно рейтарь. Въ числъ виновныхъ пострадали и невинные. Мъдныя деньги продолжали сще быть вь обращенін цілый годь, пока, наконець, дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей мёдныхъ. Тогда правительство уничтожило мёд-

ныя деньги, и опять были пущены въ ходъ серебряныя.

Понятно, что при такихъ нестроепіяхъ, охватывавшихъ всѣ стороны общественной жизни, желаніемъ правительства было помириться съ Польмею во что бы то ни стало. Первая попытка къ этому была сдълана еще въ мартъ 1662 года; но польскіе сенаторы немедленно отвъчали, что мира не можеть быть иначе, какъ на основаніи Поляновскаго договора. Тяжело было на это ръшиться, — потерять плоды многольтнихь усилій, отдать снова въ рабство Польшъ Малороссію и потерпъть крайнее униженіе. Но и противной сторонъ не во всемъ была удача. Въ 1664 году король Янь-Казимиръ попытался-было отвоскать Малороссию леваго берега Дивира, и не усивль, потерившии поражение подъ Глуховомъ. Въ Малороссіи происходили междоусобія и неурядица, но поликамъ все-таки было мало на нее надежды. Московскіе ратные люди, правда, успъли своими василіями и безчинствомъ поселять раздраженіе противъ великоруссовъ, а безразсудное поведеніе московскаго правительства заставляло все болъе и болъе терять къ нему довъріе, но, тъмъ не мэчтэ, малороссійскій народъ считаль польское владычество самымъ ужаснымъ для себл бъдствіемь и отвращался отъ него съ ожесточеніемъ. Поляки пе въ силахъ были сладить съ казаками одни, и если бы московское правительство уступило всю Малороссію Польшь, то послъдней удержать ее за собою не было бы возможности. Это-то ебстоятельство заставляло поляковъ, несмотря на упоеніе своими успъхами, быть податливъе на московскія предложенія. Королевскій посланникъ Венцлавскій договорился въ Москвъ съ Ордынъ-Нащокинымъ устроить съёздъ пословъ. Съ московской стороны были назначены: князь Никита Ивановичъ Одоевскій, князья — бояринъ Юрій и окольшичій Димитрій Алексъевичи Долгорукіе; къ нимъ приданы были думные дворяне, въ числъ которыхъ были Аеанасій Лаврентьевичь Ордынъ-Нащокинъ и дьякъ Алмазъ Ивановъ. Съ польской стороны были комисары: коронный канцлеръ Пражмовскій и гетманъ Потоцкій.

Лушою этого важнаго начинавшагося дела быль Ордынь-Нащокинь. Этотъ человъкъ еще прежде былъ расположенъ къ Польшъ; онъ отчасти проникся польскимъ духомъ, съ увлечениемъ смотрълъ на превосходство Запада и съ пресрвніемь отзывался о московскихь обычаяхь. Быль у него сынь Воинь. Отець поручиль его воспитание польскимъ пленникамъ, и плодомъ такого воспитания было то, что молодой Ордынъ-Нащокинъ, получивши отъ царя порученіе къ отцу съ важными бумагами и деньгами, ушель въ Польшу, а оттуда во Францію. Поступокъ быль ужасный по духу того времени: отець могь ожидать для себя жестокой опалы, но Алексъй Михайловичь самъ написаль ему дружеское письмо, всячески утъщаль въ постигшемъ его горъ и даже къ самому преступнику, сыну его, относился снисходительно. «Онъ человъкъ молодой, — писаль царь. — хощеть создание Владычие и руку его видъть на семъ свътъ, яко же и птица летаетъ съмо и овамо и полетавъ довольно, паки къ гиваду своему прилетить. Такъ и сынъ вашъ вспомянеть гивадо свое тълесное, наипаче же душевное привязаніе ко св. купели, и къ вамъ скоро возвратится». Аванасій Нащокинъ былъ столько же привязанъ къ Польшъ, сколько предубъжденъ противъ Швеціи. Онъ считаль шведовъ естественными, закоренѣлыми врагами союзъ съ Польшею —самымъ спасительнымъ / дѣломъ. Руси и, напротивъ, Явно находясь подъ вліяніемъ поляковъ, онъ повторяль царю то, что много разъ высказывали поляки: что Московское Государство, въ союзъ съ Польшею, межеть сдълаться страшнымъ для бусурманъ. Нащокинъ не терпъль козаковъ и совътоваль прямо возвратить Малороссію Польшъ. На первый разъ благочестивый царь возмутился мыслыо объ отдачь Польшъ козаковъ и, отправляя посольство изъ Москвы, только въ крайнемъ случав соглашался Дивпръ границею между Польшею и Московскимъ Государствомъ.

Начались събяды уполномоченныхъ; они то прерывались, то опять возобновлялись. Московские послы предлагали то одно, то другое; польские стояли на одномъ, чтобы не уступать ни пяди земли. Заключили только перемиріе до іюня 1665 года. По истеченім его, переговоры были отложены до мая 1666 года и начались въ это время въ деревит Андрусовъ надъ ръкою Городнею. На этотъ разъ Нащокинъ былъ уже главнымъ посломъ. Сынъ его Воинъ возвратился изъ-за границы и, по просъбъ отца, царь простиль его: такъ любилъ царь Ананасія Нащокина. Оказалось, что заключить такъ-называемый въчный мирь, какъ сперва предполагалось, было слишкомъ трудно. Мъщали этому главнымь образомь козаки, потому что не хотели ни за что идти подъ власть Польиш. не прекращали военныхъ дъйствій противь поляковъ и, по заключеніи мира, скоро втянули бы въ войну объ державы. Притомъ же Московскому Государству, послѣ недавнихъ успѣховъ, было слишкомъ тяжело отрекаться на вѣчныя времена отъ правъ на русскія земли. Царь решительно быль противь этого. Въ концъ переговоровъ сильно спорили за Кіевъ: Нащокинъ убъждалъ царя уступить и Кіевъ. Онъ смотръль на него не болъе, какъ на порубежный городъ, указываль, что въ данное время въ Московскомъ Государствъ уменьшились доходы, нечемъ давать жалованье ратнымъ людямъ: денегъ мало; турки и татары угрожають овладьть Малороссіею, а на върность козаковъ нельзя полагаться. Когда, наконець, въ исходъ 1666 года Нащокинъ извъстиль, что если не будеть заключено перемиріе, то польскія войска войдуть въ смоленскій убзять, царь согласился на уступки. Въ это время задибпровскій козацкій гетманъ Дорошенко, напрасно хлопотавшій передъ царемъ, чтобы не допустить усскихъ до примиренія съ Польшею, призваль татарь и началь ожесточенную борьбу съ поляками. Татары разорили польскія области и увели до 100.000 ильнныхь. Это событие было признано польскими комисарами за главное препятствіе къ въчному миру. Они боялись, что если будеть заключенъ въчный миръ. то это озлобитъ турокъ и татаръ. 12 января 1667 года заключено было перемиріе на 13 лъть, до іюня 1680 года. Днъпрь назначень быль границею между русскими и польскими владеціями; Кіевь оставлень за Россіею только на два года, а на удовлетворение шляхть, разоренной козаками, царь объщаль, милліонь злотыхъ. Когда потомъ въ Москвъ утверждалось это перемиріе, Нащокинь и польскіе послы пришли обоюдно къ сознанію необходимости обоимъ государямъ, русскому и польскому, общими силами усмирить козаковъ. Нащокинь ненавидьль ихъ потому, что считаль ихъ безпокойными мятежниками. Такой взглядь совпадаль сь теми понятіями, какія человекь этоть составиль себь о государственныхъ порядкахъ. Онъ съ презръніемъ отзывался о годландцахъ. называлъ ихъ мужиками и, услышавши, что французскій и датскій короли соединялись съ годландцами противъ Англіи, называлъ ихъ безразсудными именно за то, что вступають въ союзъ съ республиканцами. «Надобно бы, говориль онь. — соединиться вставь европейскимь государямь, чтобы уничгожить всъ республики, которыя есть ничто иное, какъ матери ересей и бунтовъ.

Андрусовскій мирь считался въ свое время успъхомъ. Дъйствительно, Россія пріобръда то, чъмъ владъла до Смутнаго времени, и даже нъсколько болъе: но эти пріобрътенія были слишкомъ ничтожны, сравнительно съ потерею гравственнаго значенія государства. Достигши цели стремленія многихъ віковъ, овладъвши почти добровольно тъми древними областями, гдъ начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это было большою утратою и униженіемъ. Андрусовскій договорь носиль въ себѣ зародышь тяжелыхъ бѣдствій, кровопролитий и народныхъ страданий на будущія времена. Несчастная Малороссія испытала прежде всего его пагубное вліяніе. Эта страна, выбившись съ такими усиліями изъ-подъ чуждой власти, соединившись добровольно съ другой половиною Руси, и, несмотря на жестокую борьбу съ поляками, стоившую ей много крови, еще довольно населенная и въ нъкоторыхъ мъстностяхъ цвътущая, ни за что не желала возвращаться подъ власть поляковъ и потерпъла такое опустошение. что черезъ нъсколько лътъ, плодоносныя поля ея, начиная оть Дибира до Дибстра. представлялись совершенно безлюдною пустынею, гдв только развалины людскихъ поселеній, да челов'вческія кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а пе на самомъ дълѣ, какъ показали событія. Все это, однако, было послѣдствіемъ не столько Андрусовскаго договора, сколько тѣхъ прежнихъ ошибокъ, которыя привели къ необходимости заключить Андрусовскій договоръ. Въ исторіи, какъ въ жизни, разъ сдѣланный промахъ влечетъ за собою рядъ другихъ, и испорченное въ иѣсколько мѣсяцевъ и годовъ исправляется цѣлыми вѣками. Ьогданъ Хмельницкій предвидѣлъ это, сходя въ могилу, когда московская политика не хотѣла слушать его совѣтовъ.

Война отразилась многими измѣненіями во внутреннемъ порядкѣ. Это время было замѣчательно, между прочимъ, тѣмъ, что тогда умножилось число вотчинъ, и земля болѣе и болѣе стала дѣлаться наслѣдственною частною собственностью. Обыкновенная царская награда служилымъ людямъ за ихъ воинскія заслуги состояла въ обращеніи ихъ помѣстной земли въ вотчиную; впрочемъ, это дѣлалось такъ, что въ награду обращалась въ вотчину только часть

помѣстной земли 1).

Скудость средствъ для веденія войны заставила прибъгать къ усиленнымъ и ненавистнымъ путямъ пріобрътенія. Въ 1663 году возобновлены были снова винные откупы. Горячіе напитки продавались въ государствъ двумя спо-.coбами: на въру и съ откупа. Дъло винной продажи чаще всего соединялось съ таможеннымъ дёломъ, и тамъ, гдё продажа вина и таможенные сборы были «на въру», —то и другое довърялось назначаемымъ отъ правительства таможеннымъ и кружечнымъ головамъ и выборнымъ цъловальникамъ при нихъ. Лолжности эти были до крайности затруднительны и разорительны для тѣхъ, на кого возлагались, потому что головы и цъловальники, находя таможню и кружечный дворъ въ разстройствъ, должны были заводить на свой счетъ всякаго рода матеріаль. Правительство требовало, чтобы какъ можно болье достаралось доходовъ, и въ случав недобора, имъ приходилось доплачивать въ казну и изъ собственнаго состоянія. Для увеличенія доходовь отъ вина правительство приказывало смъщивать плохое вино съ хорошимъ, «лишь бы казнъ было прибыльнье», и стараться, чтобы къ концу года быль вышить весь наличный запасъ вина. Кромъ того, таможеннымъ головамъ и цъловальникамъ запреща. лась всякая другая торговля во время исполненія своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки всевозможными злочнотребленіями. Таможенные и кружечные сборы отдавались на откупъ въ приказахъ «съ наддачею», т.-е. тому, кто больше даетъ, иногда компаніи торговыхъ людей, а иногда целому посаду. Кружечные дворы были собственно въ посадахъ, а въ селахъ и деревняхъ учреждались временные «торжки», куда таможенные головы посылали особыхъ цёловальниковъ для торговли. Въ 1666 году начали появляться и въ селахъ постоянные кабаки. Они утаивали въ свою нользу все, что получали сверхъ оклада, занимались тайно торговлею, вопреки запрещенію пропускали безпошлинно однихъ торговыхъ людей по свойству, по дружбъ, а болъе всего за посулы, другимъ же торговцамъ причиняли ущербъ и разоренія своими придирками. Въ особенности предлогомъ къ придиркамъ и задержкамъ служило подозрѣніе въ торговлѣ заповѣдными товарами, какъ, напримъръ, табакомъ. За покушение торговать табакомъ и даже за следы существованія этого зелья бралась въ это время огромная пеня.

Стараясь ухватиться за всякую мъру увеличенія казеннаго дохода, прабительство осталось глухо къ убъжденіямъ посланника англійскаго короля Карла ІІ, графа Карлейля, который, отъ имени своего государя, просилъ о возобновленіи привилегіи англійской компаніи и расточаль множество доводовъ въ подтвержденіе мысли, что безпошлинная торговля принесеть обогащеніе и московской казнѣ, и народу; Карлейль уѣхалъ ни съ чъмъ: англичане были сравнены съ прочими иноземцами. Въ этомъ случаѣ правительство дѣлало угодное московскимъ гостямъ и вообще крупнымъ торговцамъ, которые и пре-

<sup>1)</sup> Боярамъ по 500, екольничимъ по 300, думнымъ боярамъ по 250, думнымъ дъякамъ по 200, а прочимъ со 100 четей по 20 четей, а въ дву потому-жъ.

жде не терпъли привилегій, даваемыхъ иноземцамъ, тогда какъ, напротивъ, мелкимъ торговцамъ эти привилегін были выгодны, потому что возможность непосредственно торговать съ иноземцами и тъмъ освобождали ихъ отъ зависимости, въ которой иначе они находились бы у русскихъ крупныхъ торговцевъ. Правительство, нуждаясь въ деньгахъ, въ это время до того мирволило интересамъ крупныхъ торговцевъ, доставлявшихъ ему деньги, что во Исковъ согласилось-было даже на возобновление выборнаго самоуправления, устроеннаго въ выгодахъ крупныхъ торговцевъ. Съ 1665 года, по ходатайству бывшаго тогда во Псковъ воеводою Аванасія Ордынъ-Нащокина (который по своей любви къ иноземщинъ склоненъ былъ къ порядкамъ, смахивавшимъ на Магдебургское право), правительство положило учредить выборное начальство изъ пятнадцати членовъ, изъ которыхъ пять управляли бы погодно; съ этимъ вмъстъ вводилась свободная продажа питей, съ платежомъ въ казну оброка, и безпошлинная торговля съ иноземцами на два двух-недёльныхъ срока въ годъ. Хотя мёра эта, какъ говорилось, предпринималась съ цёлью оградить маломочныхъ людей отъ сильныхъ, но такая цель не только не могла быть достигнута, а была противоположна смыслу устава, по которому правленіе сосредоточивалось въ рукахъ этихъ сильныхъ людей; маломочнымъ же людямъ не дозволядось вступать въ прямыя сношенія съ иноземцами; имъ оставлялось только право служить комиссіонерами у русскихъ крупныхъ торговцевъ для скупки русскихъ товаровъ, которые будутъ переходить въ руки иноземцевъ не иначе, какъ отъ крупныхъ торговцевъ. Вскоръ мъсто Нащокина во Псковъ занялъ врагъ его, Хованскій; маломочные люди подали послёднему чолобитную, доказывая, что новое правленіе, выдуманное при Нащокинъ, будеть выгодно только для лучшихъ людей и не принесетъ пользы казнъ. Всъ затъи псковскихъ лучшихъ людей, покровительствуемыхъ Нащокинымъ, были уничтожены; продажу вина вельно производить съ откупа; все управление осталось опять въ рукахъ воеводъ и дьяковъ со всеми вопіющими злоупотребленіями, свойственными тогда этого рода управленію въ Россіи.

Скудость казны побуждала правительство къ стеснению торговли. Въ 1666 году прежняя рублевая пошлина замінена двойною (по 20 денеть съ рубля), но въ 1667 изданъ былъ новый торговый уставъ, по которому возобновлена прежняя десятая пошлина съ разными видоизмѣненіями 1). Тогда, по челобитью торговыхъ людей, установлены въ Москвъ и въ порубежныхъ городахъ особые головы и целовальники по торговымъ деламъ, независимые отъ таможенныхъ головъ. Понятно, что торговля стеснялась темъ, что купцы, разъвзжая съ товарами, много разъ подвергались задержанію, осмотру и разнымь платежамь. Правительство старалось какь можно болье привлечь въ казну золотой и серебряной монеты и приказывало собпрать съ иноземныхъ купцовъ пошлину золотыми, считая каждый золотой въ рубль, и ефимками (серебр. мон.), считая ефимокъ въ полтину, а потомъ приказывало прикладывать къ ефимкамъ штемпели, и пускало ихъ въ обращеніе по рублю. Съ тъхъ - иноземцевъ, которые покупали русскіе товары на чистыя деньги, не бралось вовсе пошлинъ. Въ видахъ скопленія въ казенное достояніе всякаго рода драгоценныхъ металловъ, запрещалось людямъ низкаго состоянія покупать золотыя вещи, подъ благовиднымъ предлогомъ, чтобы не дать имъ промотаться.

Правительство обращало тогда вниманіе на торговлю съ Персією, главнымъ образомъ оттого, что черезъ эту страну можно было получать изъ Индіи драгоцівные камни, жемчугъ, золото и разныя різдкости, такъ-называемые

<sup>1)</sup> Такъ, русскіе и иноземцы въ Архангельскѣ платили съ вѣсомыхъ товаровъ
10 денегъ, а съ невѣсомыхъ и съ монеты 8 денегъ. За продажу соли вездѣ брали
20 денегъ. Сахаръ и вино подлежали особой возвышенной пошлинѣ. Иноземцы, торговавшіе внутри Россіи, платили 12 денегъ, да кромѣ того, проѣзжитъ пошлинъ 20
денегъ. Иноземцы, подъ страхомъ отобранія товаровъ, не смѣли торговать съ иновемпами русскими товарами и, пріѣзжая въ русскій городъ, могли вести торговыє
только съ вупцами этого города.

узорочные товары; но торговля эта для русскихъ купцовъ была очень затрудинтельна, такъ какъ на пути они подвергались грабежамъ, въ особенности въ Шемахъ и Таркахъ. Въ 1666 году армянинъ Григорій Усиковъ, членъ армянской компанін въ Персін, при посредствъ Ордынъ-Нащокина, заключиль договоръ, по которому компанін съ платежомъ пошлинь пяти денегь съ рубля, было дано право торговать въ Астрахани, Москвъ, Архангельскъ и ъздить за-грачицу. Договоръ этотъ важенъ былъ потому, что повлекъ за собою постройку перваго русскаго корабля съ цалью плаванія по Каспійскому морю 1). Постройка его производилась въ селъ Дедиловъ Яковомъ Полуектовымъ съ большими препятствіями. Полуектовъ съ трудомъ могъ найти рабочихъ, жаловался на ихъ неисправность, а они жаловались на то, что онъ ихъ бьетъ и моритъ голодомъ. Корабль, однако, быль изготовлень, названь Орломь и спущень въ 1669 году на Оку, а потомъ на Волгу. Одновременно съ Орломъ построены были яхты, два шенска и ботъ. Постройка Орла обощлась въ 2,021 р., а капитаномъ его пазначень голландець Давидь Бутлерь. Всв матросы на немъ были иноземцы. Этимъ не ограничивались: хотёли построить еще суда съ цёлью плаванія по морю. Но Стенька Разинъ сжегъ первый русскій корабль.

Планы армянской компанін посль того пошатнулись. Между тымь, гости й торговые люди, у которыхъ правительство просило совъта, были противъ догволенія торговать армянамъ съ иностранцами. Армянамъ дозволили только продавать шелкъ въ казну. Русскимъ не позволяли ъздить въ Персію, а персіянамъ дозволили торговать только въ одной Астрахани.

Одновременно съ собираніемъ въ казну серебряной и золотой монеты правительство старалось объ отысканіи въ своемъ государствъ всякаго рода руды, особенно серебряной. Въ 1659 году приказано было въ Сибири кликать чрезъ бирючей, чтобы всякъ, кто въдаетъ гдъ-нибудь по ръкамъ золотую, серебряную и медную руды и слюдныя горы, тотъ приходиль бы въ съезжую избу и доносиль объ этомъ воеводь. По этимъ иликамъ было нъсколько заявлепій, которыя, однако, не привели къ важнымъ последствіямъ. Сибирскимъ удальцамъ, отправлявшимся для отысканія новыхъ земель, давался наказъ высматривать: нъть ли гдъ серебряной и золотой руды. Правительство также думало найти ее на съверо-востокъ европейской Россіи въ пустозерскомъ увздъ. Тамощніе жители обязаны были искать руду, и это было для нихъ до крайности затруднительно, потому что они должны были бороться съ большими препятствіями, а добиться чего-либо не могли, потому что были неискусны и несвъдущи въ этомъ дълъ 2).

Мъдь добывалась близъ Соликамска и доставлялась въ казну по два и по три рубля за пудъ, а продавалась изъ казны на мъстъ добыванія частнымъ лицамъ по четыре съ полтиною, но, по своему малому количеству, не приносила большого дохода. Въ концъ царствованія Алексья Михайловича найдена была мъдная руда около Олонца и на ръкахъ, впадающихъ въ Мезень 3). Обработка жельза производилась на югь отъ Москвы, близъ Тулы и Коширы. Одинъ изъ самыхъ большихъ заводовъ принадлежалъ Петру Марселису: его работы про-

<sup>1)</sup> Русскіе хотьин-было прежде завести флоть на Балтійскомь морв, вы Курляндской земль, для торговыхъ цълей; но курляндцы отклонили русскихъ отъ этого намъренія,

<sup>2)</sup> Сами царь Алексви Михайловичь очень любиль золотыя и серебряныя вещи и часто проводиль время въ разсматриваній работь серебряниковь и ювелировь. Обычай нашихъ предковъ украшать образа окладами развиль серебряное мастерство въ разныхъ видахъ, но въ это время царь приказалъ лучшихъ изъ мастеровъ выбирать въ приказъ золотого и серебряваго дъла на въчную службу и вообще старался скупать въ казну такого рода работы. За неимъніемь своихъ драгоцънныхъ металловъ, золото и драгоцънные камни привозили въ Россію изъ-за границы, между прочимъ, съ Востока греки, персіяне и армяне.

В Правительство давало на обработку этой руды привилегіи: нидерландцу Іовису и Петру Марселису съ условіемъ выписать мастеровъ изъ Даніи.





Алманый тронъ паря Алексъя Михайлевила, Персидская работа XVII въкл.













Русси, скульнтура 17 ифиа. Раземя изоб, а: силя святихь.



Сипстръ второго паряда царя Алексвя Михайловича.





изводились на тридцати верстахъ между Серпуховомъ и Тулою. Другой заводъ на рѣкъ Протвъ, за 90 верстъ отъ Москвы по калужской дорогъ, находился въ завъдываніи Акемы. Заводчики имъли свои привилегіи и приписныя села. На заводахъ выдѣлывалось полосовое, листовое и прутовое желѣзо, якори, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, стуны, ядра. У Марселиса дѣлались и пушки. Величайшее затрудненіе этихъ заводчиковъ состояло въ томъ, что трудно было достать мастеровыхъ и вообще работники обходились очень дорого 1).

Крестьяне во времена войнъ Алексъя Михайловича находились въ утъсненномъ положеній, такъ какъ владёльцы, нуждаясь въ издержкахъ по поводу военной службы, старались доставлять себъ черезъ ихъ работу болъе доходовъ. Тогда престыяне еще болье потеряли свои права и уравнивались съ холопами. Прежде запрещено было брать крестьянь въ дворъ, но теперь вошли въ обычай такіе случан. Когда помещикъ уклонялся отъ службы, и не могли его отыскать, то брали крестьянь и держали въ тюрьмь. Когда давалась вотчина, то вотчинникъ ничъмъ не былъ связанъ по отношению къ крестьянамъ: не было постановлено никакихъ твердыхъ правилъ, ограничивающихъ произволъ владельцевь; напротивь того, крестьянамъ вменялось въ долгъ делать все, что прикажеть помещикь, и платить все, чемь онь ихъ изоброчить 2). Въ боярскихъ вотчинахъ еще существовали въ это время выборные старосты и цъловальники по давнему обычаю, но надъ ними выше стоялъ приказчикъ, назначенный отъ владъльца. Находясь въ полномъ повиновении у владъльца, крестьяне должны были иногда исполнять, по ихъ повельню, и беззаконныя дъла: такъ, вотчинные и помъщичьи крестьяне, по приказанію господина, нападали на крестьянъ другого владъльца, съ которымъ ихъ господинъ быль въ

Эти явденія совпадали съ произволомъ, господствовавшимъ во всемъ п повсюду. Сильнъйшій давилъ слабъйшаго: низшій исполнялъ беззаконныя приказанія высшаго. Служилые люди, по повельнію воеводъ, дълали всевоз-

можныя пасилія посадскимъ и крестьянамъ.

Неудивительно, что при такой неурядицѣ разбои были постояннымъ явленіемъ. Въ 1655 году правительство, не въ силахъ будучи справиться со мпожествомъ воровъ и разбойниковъ, рѣшилось объявить имъ всѣмъ прощеніе, если они принесутъ покаяніе и перестанутъ совершать преступленія. Эта кроткая мѣра естественно не могла привести къ желаемому усиѣху, такъ какъ не прекращались причины. побуждавшія къ побѣгамъ и разбоямъ. Черезъ два года, въ 1657 году, грабежи, убійства, поджоги усилились до такой степени, что правительство разослало сыщиковъ изъ дворянъ ловить разбойниковъ, которые были большею частью изъ бѣглыхъ крестьянъ и прежде всего обращали свои злодѣянія на господъ. Сыщики, гонявшіеся за бѣглыми съ отрядами стрѣльцовъ, пушкарей и собранныхъ волостныхъ людей, были вмѣстѣ и судьями, казнили смертью обвиненныхъ и тутъ же пользовались своею властью для обдирательства народа. Не говоря уже о томѣ, что они отягощали жителей

 Надзиратель за работами получаль 300 рублей въ годь, мастеръ съ пудаалтынъ, простой рабочій—двѣ копфики съ пуда, а кочегаръ—деньгу. Дрова обхо-

дились по 14 коп. за квадратную сажень.

<sup>2)</sup> Крестьяне, бывшіе на издільной работі, попрежнему разділялись на выти, полагая обыкновенно ві выти по дві десятины ві каждомі полі. Эту господскую землю должны были они обработать, убрать хлібь, связать віз снопы, собрать віз копны, которыя назывались сотницами, и записывались приказчиками віз ужинным книги. Вь другихь містахь вмісто господской работы брали віз пользу господина выдільный хлібь—пятый, шестой или четвертый снопь. Кромі того, владілець облагаль крестьянь многими мелкими поборами. Иные обработывали у поміщиковь землю на условіяхь половины, четверти п т. п. Тавія условія заключались обыкновенно съ пе тяглыми, гулящими людьми. До какой степени было скудно населеніе, ввдно изъ пого, что віз 44 деревняхь и 23 починкахь на сіверо-востокі. Россій было сто крестьянскихь дворовь и 106 чел. крестьянь. Это, одвако, не было повсемістинміх правиломь. Напр., віз хлыновскомь убізді: 53 деревни и 44 починка, дворовь 133, людей 714, пли: 103 деревни, 209 дворовь, 1,055 чел. крестьянь.

доставкою себъ лошадей, пищи, питья, сторожей, они, подобно воеводамъ, неръдко научали ябедниковъ или пойманныхъ ими преступниковъ клеветать то на того, то на другого въ участіп въ разбояхъ или въ пристанодержательствъ разбойниковъ, чтобы потомъ притянуть оклеветанныхъ къ дълу и обирать ихъ. Само собою разумъется, отъ такого обращенія только усиливалось бродяжничество, которое правительство хотъло искоренить. Военныя обстоятельства тысяча шестисоть шестидесятыхъ годовъ прибавляли къ числу бъглыхъ людей миожество ратныхъ, ушедшихъ со службы. Поимка бъглыхъ и борьба съ разбойниками усиливались съ каждымъ годомъ; правительство то и дъло, что посылало то въ тотъ, то въ другой край сыщиковъ ловить посадскихъ, черносошныхъ вотчинныхъ крестьянъ, служилыхъ людей, наказывать ихъ и отправлять на м'вста жительства, а разбойниковъ в'вшать. За всякимъ такимъ сыскомъ следовали новые безпорядки. Разбойничьи шайки становились все многолюдите и смълъе; народъ дълался все недовольнъе, и такимъ образомъ подготовлялась почва для страшнаго бунта Стеньки Разина, нанесшаго такое потрясеніе вы конців царствованія Алексівя Михайловича.

Это событіе, возмутившее государство, стоило много крови; произведено было много безчеловъчныхъ казней. Правительство,—котораго силу составляли бояре, воеводы, дьяки, служилые и приказные люди,—вышло съ побъдою изъ борьбы съ чернымъ народомъ, потерявшимъ терпъніе, но не воспользовалось этимъ урокомъ для народной пользы. Только служилые и приказные люди голучили свои выгоды и награды за службу во время мятежа. Управленіе попрежнему оставалось въ рукахъ воеводъ и приказныхъ людей: они могли брать посулы и поминки, дълать всякаго рода насилія и ускользать отъ наказанія. Соблюдалась болѣе всего форма, особенно, когда дѣло касалось имени государа 1). Страхъ за царскую безопасность или честь сталъ еще болѣе предметомъ заботливости, и въ это время послѣдовало запрещеніе ѣздить въ Кремль мимо царскаго дворца. Ужасное «государево слово и дѣло» получало болѣе

силы послъ каждаго народнаго волненія.

Польскій король Янть Казимирть отказался отъ престола еще въ 1668 г. Въ Польшть образовалась партія, желавшая избранія сына Алекстя Михайловича, царевича Алекстя Алекственича. Нащокинть, имтышій попрежнему большое вліяніе на государя, отговориль его посылать въ Польшу пословъ для этой цтл, представивши, что русскій государь потратить понапрасну много денегъ, а избраніе не состоится. На польскій престолъ избрали Михаила Корибута Вишневецкаго. Малороссія никакть не могла успокоиться; гетманъ Дорошенко истьми силами сопротивлялся Андрусовскому договору 1667 года, дтлившему Малороссію на двт половины между Россіею и Польшею: Кіевъ не могъ быть стданъ Россіею во-время Польшть. Это повлекло къ новымъ переговорамъ въ 1670 году. Послт нъсколькихъ предварительныхъ събздовъ. Нащокинть подтвердилъ Андрусовскій договорт въ Мигновичахъ. Вопрость о сдачт Кіева Польшть оставили нертиненнымъ. Въ концт 1671 года договоръ этотъ былъ подтвержденъ польскими послами въ Москвт: здтвсь уже главную роль игралъ бояринъ Артамонъ Сергтевичъ Матвтевъ. Нащокинъ уже сошелъ со сцены 2).

<sup>1)</sup> Дьякъ могъ безнаказанно грабить и утѣсиять "сиротъ государевыхъ", какъ назывались на дѣловомъ языкѣ всѣ неслужилые люди, но за малѣйшую ошибку или описку въ государевомъ титулѣ приказному человѣку еще строже прежняго грозили батоги пли, по крайней мѣрѣ, выговоръ вродѣ слѣдующаго: "Ты, дьячишко страдикъ, страдничій сынъ и плутишко, ты не смотришь, что къ намъ великому государю въ опискѣ писано пепристойно; знатио пьешь и бражничаешь, и довелся ты жестокаго наказанія".

<sup>2)</sup> После Андрусовскаго договора, Нащокинъ вошель въ чрезвычайную силу. Царь далъ ему небывалый еще титуль "Царственныя большія печати и государственных великихъ посольскихъ дёль оберегателя". Самолюбивый до чрезвычайности, желчный и неуживчивый, Нащокинъ постоянно выстазляль себя передъ царемъ сдинственно умнымъ и способнымъ человекомъ въ госуд гретва, браниль и унижаль бояръ и дъяковъ, вооружаль противъ нихъ царя и быль всами непавидимъ.

Русскій государь объщаль давать помощь полякамь противь турокь, и гетмань Дорошенко, не желая оставаться подъ властью Польши, готовился поднять силы турокъ и татаръ за Малороссію. Московское правительство заключило мирный договорь и съ Крымомъ: крымскій ханъ объщался отпустить всѣхъ плѣнниковъ, но бѣдный Шереметевъ былъ задержанъ и оставался въ плѣну до заплаты большого выкупа въ 30,000 червонцевъ. Надѣясь, какъ видно, на миръ съ Крымомъ, правительство обратило вниманіе на заселеніе южной части государства, и въ 1672 году состоялось замѣчательное постановленіе о раздачѣ духовнымъ лицамъ и служнаымъ людямъ «дикихъ полей» въ украинныхъ областяхъ. Но примиреніе съ Крымомъ, дававшее надежду на спокойствіе украинныхъ земель, было непродолжительно. Смуты въ Малороссіи скоро привели госсію къ военнымъ дъйствіямъ противъ турокъ и татаръ, когда Дорошенко призвалъ тѣхъ и другихъ для противодъйствія раздѣлу Малороссіи, учиненному Польшею и Россією.

Совокупныя дъйствія противъ турокъ и Дорошенка сдружали московское правительство съ Польшею. Въ Варшавъ сталъ жить постоянный русскій посланникъ, резидентъ. Изъ Польши прислали въ Москву такого же резидента. Въ концъ 1673 года скончался польскій король Михаиль, и въ Польшъ опять образовалась партія, состоявшая преимущественно изъ литовскихъ (гетмана Паца, Огинскаго, Бржостовскаго и др.), которая желала избрать на польскій престоль сына Алексъя Михайловича, царевича Оедора, съ условіями: принять католичество, вступить въ бракъ со вдовою покойнаго Михаила, возвратить Польшт вст завоеванныя земли и давать деньги Польшт на войну противъ турокъ. Ближніе царскіе бояре, Матвъевъ и Юрій Долгорукій, отвъчали на это, что царь самъ желаетъ быть избраннымъ въ польскіе короли, но отъ принятія католичества отказывается. Такой отвъть уничтожаль планы соединенія польской короны съ московскою, и 8 мая 1674 года польскій сеймъ выбраль въ короли короннаго гетмана Яна Собъскаго. Московское Государство, связанное, по договору, объщаніемъ войны противъ турокъ, продолжало и при этомъ король оставаться въ пріязпенныхъ отношеніяхъ съ Польшею.

Царь Алексъй Михайловичь, какъ мы уже не разъ говорили, любившій всякій блескъ, парадность, дорожиль какъ своей славой, такъ и славою государства въ чужихъ земляхъ. Пріемъ иноземныхъ пословъ быль для него больпинмъ праздникомъ; любилъ онъ разсылать и своихъ пословъ въ иноземныя государства. Въ его царствование мы встръчаемъ нъсколько посольствъ, отправляемыхь безъ особенной нужды и потому не имъвшихъ важныхъ послъдствій. Такъ, еще въ 1656 году стольникъ Чемодановъ, отправленный въ Венецію съ цълью попытаться занять денегь, послъ многихъ приключеній на моръ, испытанныхъ на пути отъ Архангельска до Италіи, прибылъ случайно въ Ливорно и вмъсто Венеціи попаль во Флоренцію. Тосканскій герцогь Фердинандъ Медичи такъ отлично принялъ московское посольство, что царь посылалъ туда одно за другимъ еще два посольства (Лихачева и Желябужскаго). Въ 1667 году посылаемь быль въ Испанію, а въ следующемь году во Францію стольникъ Петръ Потемкинъ. Московскій государь искаль дружбы и союза съ государями этихъ странъ. Съ своей стороны въ Испаніи и Франціи московскому посланнику дълали мирныя предложенія, которыя онъ не могь принять, не им'тя наказа. Такимъ образомъ, изъ этихъ посольствъ ровно ничего не вышло, кромъ развъ

Онъ явно добивался, чтобы царь во всемъ слушалъ его одного, и постоянно игралъ роль спроты, гонимаго и обижаемаго врагами, а между тѣмъ всѣмъ ворочалъ по своему усмогрѣнію. Но такое могущество, при всеобщемъ раздраженіи противъ него другихъ, близкихъ къ царю, людей, не могло быть продолжительно. Царь облизился съ Матвѣевымъ. Нащокинъ въ 1671 году потерялъ мѣсто начальника посохъскаго приказа, на которое назначенъ былъ Матвѣевъ. Ближайшія причины этой перемѣны пензавѣсты, но, безъ сомнѣнія, удаленів Нащоки на показываетъ, что онъ потерялъ довѣріе царя. Нащокинъ не помирплся со своимъ паденіемъ и постригся въ Кринецкомъ монастырѣ, близъ Пскова, подъ именемъ Антонія.

того, что царь Алексъй Михайловичь изъ разсказовъ посланниковь узнаваль о порядкахъ и обычаяхъ далекихъ иноземныхъ государствъ, и само русское царство становилось извъстиве на Западъ.

Такъ же безплодно было и посольство къ папъ мајора Менезіуса въ 1674 году, отправленнаго для переговоровъ по поводу войны съ турками. Папа Клименть X ни за что не хотель дать Алексею Михайловичу царскаго титула, не зная, что этоть титуль собственно означаеть по смыслу западной дипломатіи. Съ Персіей Алексъй Михайловичь быль постоянно въ мирныхъ и частыхъ сношеніяхь, хотя грузинскія діла, набіти козаковь на персидскіе берега и задержки русскихъ купцовъ на пути въ Персію возбуждали между двумя дворами нъкоторыя недоразумънія. Въ 1675 году царь отправляль посольство въ отдаленную Индію искать дружбы одного изъ тамошнихъ государей. Въ тотъ же годъ отправлень быль переводчикъ посольского приказа, волохъ Николай Спафари, въ Китай. Русскіе въ Сибири, двигаясь къ востоку, дошли наконецъ до предъловъ Китайской имперіи. Возникли столкновенія по поводу власти надъ берегами Амура; они повели къ враждебнымъ дъйствіямъ съ объихъ сторонъ. Для прекращенія столкновеній царь Алексьй Михайловичь отправиль посольство въ Китай, въ надеждъ заключить договоръ. Спафари съ больщимъ трудомъ, при посредствъ језунтовъ, добился представленія богдыхану, но вытхаль изъ Пекина ни съ чъмъ, даже безъ грамоты, и привезъ въ Москву такое митніе о китайцахъ, «что въ цъломъ свътъ нътъ такихъ плутовъ, какъ китайцы».

1669 годъ былъ замъчательно несчастливь для царскаго семейства. 2 марта скончалась царица Марья Ильинишна, родивши дочь, которая умерла черезъ два дня послъ рожденія. Марья Ильинишна была очень любима за свой добрый нравъ и готовность помогать людямъ во всякой обдь. Всльдъ за ней черезъ три мъсяца умеръ царевнуъ Симеонъ, а черезъ нъсколько мъсяцевъ другой царевичь—Алексви. Въ это время царь, требовавший себъ дружескаго утъшенія, особенно сблизился съ Матвъевымъ, который и прежде пользовался его благорасположеніемъ. Артамонъ Сергъевичъ былъ изъ немногихъ русскихъ людей новаго покроя, сознававшій пользу просвіщенія, любившій чтеніе. цінившій искусство. Начальствуя посольскимъ приказомъ, онъ обратиль его нъкоторымь образомъ въ ученое учреждение. Подъ его руководствомъ такъ переводились и составлялись книги: Василіологіонь—исторія древнихъ царей. Мусы музы), или семь свободныхъ ученій. Написана была также русская исторія подъ названіемъ «Государственной большой книги» съ приложеніемъ портретовъ государей и патріарховъ. При всей любознательности, чаще всякаго другого, паходясь въ обращении то съ иноземцами, то съ малороссіянами. Матвъевъ познакомился съ иноземными обычаями, началъ признавать превосходство ихъ. Къ этому способствовала его семейная жизнь. Онъ быль женать на иностранкъ изъ нъмецкой слободы, Гамильтонъ, шотландкъ по происхождению, принявшей, при переходъ въ православную въру, имя Авдотьи (Григорьевны). Матвъевъ служиль въ иноземныхъ полкахъ и сдъланъ былъ рейтарскимъ полковникомъ. Онъ находился по женъ въ родствъ съ родомъ Нарышкиныхъ: это были старинные рязанскіе дворяне, происходившіе отъ одного крымскаго выходца въ XV ст. Въ XVII въкъ Нарышкины были надълены помъстьями въ Тарусъ. Одинъ изъ нихъ Өедоръ Полуектовичъ былъ женать на племянницъ жены Матвъева. также изъ рода Гамильтонъ и также въ крещеніи названной Авдотьей (по отцу **Петровной**). Брать <del>О</del>едора, Кириллъ Полуектовичь, стрелецкій голова, потомъ пожалованный въ стольники (женатый на Аннъ Леонтьевнъ Леонтьевой), кромъ сыновей, имълъ дочь Наталію, которая съ одиннадцати или двънадцати лъть воспитывалась въ домъ Матвъева и познакомилась сызмала съ инозем-

Въ концѣ 1669 года царь Алексѣй Михайловичъ возымѣлъ намѣреніе вступить во второй бракъ и, по обычаю, велѣлъ собрать дѣвицъ на смотръ. Много привозили ихъ и увозили. Въ началѣ февраля 1670 года царю понравилась болѣе всѣхъ Наталья Нарышкина, но царь продолжалъ смотрѣть дѣ-

виць, въ падежде найти еще покрасиве. Въ апреле, какъ видио, онъ колебался между Нарышкиной и Авдотьей Бъляевой. Между тъмъ, противъ Нарышкиной и. главное, противъ Матвъева начались козни: боялись, чтобъ бракъ съ Нарышкиной не сдълалъ всемогущимъ Матвъева, уже безъ того пользовавшагося доверіемъ и любовью царя Алексея Михайловича. Подкинуты были подметныя письма съ целью отклонить царя отъ брака. Подозрение въ составлепін этихъ писемъ пало на дядю Бѣляевой, Шихарева. Его обыскали, но не нашли ничего, кромъ травы звъробоя, которою онъ лечился. Въ то время травъ очень боялись, потому что съ имми соединяли разныя суевърія. Найденной травы было достаточно, чтобы подвергнуть несчастного ея хозяина пыткъ; оть него не добились ничего. Выборъ царя остановился на Нарышкиной; но свадьба почему-то была отложена. Такъ какъ у Алексъя Михайловича были уже взрослыя дочери почти однихъ лътъ съ Натальей, то у нихъ явилось нерасположение къ будущей мачихъ; притомъ же тетки царя, пожилыя дъвы, богомольныя хранительницы старыхъ порядковъ, не терпъли Матвъева и его родню за преданность иноземнымъ обычаямъ. Это обстоятельство, въроятно, также способствовало замедленію брака, но не могло предотвратить его. 23 января 1671 года Алексъй Михайловичъ сочетался съ Натальей.

Опасенія ревнителей старины были не напрасны. Алексъй Михайловичь, какъ натура увлекающаяся, способная вполить отдаться тъмъ, кто въ данное время быль близокъ его сердцу, подчинился вліянію жены и Матвъева. Онъ называль Матвъева не иначе, какъ «другомъ», писаль къ нему такого реда письма: «Прітьжай скоръй, дѣти мои и я безъ тебя осиротъли. За дѣтьми присмотръть некому, а мнъ посовътоваться безъ тебя не съ къмъ». Матвъевъ, однако, велъ себя съ необыкновеннымъ благоразуміемъ и хотя оффиціально управлялъ разомъ и посольскимъ, и малороссійскимъ приказами, однако, носиль только званіе думнаго дворянина. По желанію царя, Матвъевъ построилъ себъ большія палаты у Никиты на-Столпахъ и, сообразно своему вкусу, украсиль ихъ по-европейски картинами иностранныхъ мастеровъ и мебелью въ европейскомъ вкусѣ; даже въ домовой его церкви иконостасъ былъ сдѣланъ на итальянскій образецъ. Онъ не держалъ взаперти ни своей жены, ни своихъ родственницъ и воспитанницъ. Въ его домѣ введена была музыка и даже устроенъ домашній театръ, на которомъ играли нѣмцы и его дворовые люди.

30 мая 1672 года родился царевичъ Петръ, будущій русскій императорь. Матвъевъ и отецъ царицы Натальи были возведены въ званіе окольничихъ. Царица Наталья получила еще болъе силы надъ царемъ. Въ противность прежнимъ обычаямъ, она позволяла себъ ъздить въ открытей каретъ и показывалась народу, къ соблазну ревнителей старины, видъвшихъ въ подобныхъ явленіяхъ приближеніе Антихриста. Алексъй Михайловичь до такой степени измёнился, что допускаль то, о чемъ и не смёль бы подумать назадъ тому нёсколько лътъ, когда церковные ходы и царскіе выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти къ художественности. Теперь, подъ вліяніемъ Матвъева и жены, у царя заведенъ былъ театръ; вызвана была въ Москву странствующая нъмецкая труппа Ягана Готфрида Григори, устроена въ Преображенскомъ сель «комедійная хоромина», а потомь «комедійная палата» въ кремлевскомъ дворцъ. Это была сцена въ видъ полукружія, съ декораціями, занав в сомъ, оркестромъ, состоявшимъ изъ органа, трубъ, флейтъ, скрипки, барабановъ и литавровъ. Царское мъсто было на возвышения, обитое краснымъ сукномь: за нимъ была галлерея съ рѣшеткой для царскаго семейства и мѣста въ видъ полукружія для бояръ, а боковыя мъста назначались для прочихъ зрителей. Директоръ театра, по царскому приказанію, набираль дітей изъ Новомъщанской слободы, заселенной препмущественно малоруссами, и обучаль ихъ въ особой театральной школь, устроещной въ Нъмецкой слободь. Спачала представлялись такія пьесы, которыхъ содержаніе было взято изъ священнаго писанія. Таковы были: «Исторія Олоферна и Юдиеи», комедія о «Навуходоносоръ», комедія о «Блудномъ сынъ», о «Гръхопаденіи Адама», объ

. «Іосифь», о «Давидь и Соломонь», «Товія», объ «Артаксерксь и Амань», «Алексъй Божій человъкъ» и пр. Комедін эти писались силлабическими виршами; двѣ изъ нихъ — о «Навуходоносорѣ» и «Блудномъ сынѣ» — принадлежать перу Симеона Полоцкаго, бывшаго, такъ сказать, придворнымъ по- **этомъ** и пропов**ё**дникомъ Алекс**ё**я Михайловича. Остальныя комедін были сочинены малоруссами, какъ показываетъ языкъ. Совъсть Алексъя Михайловича успокоивалась тымь, что его духовникь объясняль ему, что и византійскіе императоры допускали при своемъ дворъ такія увеселенія. Мало-по-малу молодое " театральное искусство стало переходить и къ мірскимъ предметамъ. Такъ, въ числъ игранныхъ у Алексъя Михайловича пьесъ, была пьеса «Баязетъ», которой содержаніемъ была борьба Баязета съ Тамерланомъ. Гордый и самоувъренный Баязеть насмыхается надь своимъ противникомъ; на сценъ происходитъ сраженіе. Баязеть побъждень, заключень вь кльтку и представлень побъдителю, сидящему на конв. Въ отчаяніи Баязетъ разбиваеть себв голову. Трагическій элементь смішань здісь сь комическимь: на сцену выводится шуть, потвшающій публику веселыми пъснями. Въ 1675 году, театральный вкусъ развился уже до того, что на сценъ давался на масляницъ балеть, котораго главнымъ лицомъ былъ миеологическій Орфей. Царь нісколько смущался, когда пришлось допустить иляску съ музыкой, да еще съ минологическимъ сюжетомъ; илясовая музыка соблазняла его еще болье самой иляски, но опъ потомъ успокоился, когда ему представили, что при дворахъ европейскихъ государей употребительны такого рода увеселенія. Шагъ быль важный, если вспомнимъ, что названный Димитрій, между прочими отступленіями отъ русскихъ обычаевъ, за музыку и танцы потерялъ и корону, и жизнь.

Такимъ образомъ, именно въ то время, когда родился человъкъ, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, въ Москвъуже занималась заря этой новой жизни. Ея въяніе чувствовалось во всемъ. Матвъевъ, возведенный, наконецъ, въ 1674 г., въ санъ боярина, былъ такъ же могучъ, какъ нъкогда Борисъ Морозовъ. Сколько намъ извъстно, онъ не только не возбуждалъ противъ себя зависти и ненависти, но, напротивъ, пользовался всеобщею любовью. Его приверженность къ иноземщинъ не умаляла его въ глазахъ народа, тъмъ болъе, что, при наклонности къ иноземному просвъщеню, онъ былъ человъкъ благочестивый, готовый на всякое христіанское дъло и совершенно чуждый спъси и корыстолюбивыхъ цълей. Это уже одно показываетъ, что русскій человъкъ могъ бы ужиться съ новымъ направлені-

смъ, лишь бы оно было благоразумно ведено 1).

Увлекаясь театральными представленіями, царь устраиваль и другого рода «дъйства», имъвшія государственное значеніе. 1 сентября 1674 года, въ Успенскомъ-соборъ, съ возвышеннаго мъста, устланнаго персидскими коврами, царь «объявляль» народу своимъ наслъдникомъ достигшаго совершенпольтія царевича Өеодора; для этого составленъ былъ особый обрядный чинъ съ приличными событію чтеніями изъ Евангелія, Апостола. Пророчествъ, съ водоосвященіемъ и кропленіемъ св. водою, съ произнесеніемъ ръчей отъ патріарха къ царю, отъ царя и царевича къ патріарху, поздравленіями отъ духовныхъ и мірскихъ людей, обращенными къ царю и царевичу и съ обратнымъ поздравлені-

¹) О Матвѣевѣ сохранилось такое преданіс: когда разнесся въ народѣ слухъ, что Матвѣевъ хочетъ себѣ строить домъ, но не находить камня для фундамента, то народѣ пришелъ къ нему толиою и "поклонился ему камнемъ на цѣлый домъ", т.-е. подарилъ ему камень. —,Я подарковъ вашихъ не хочу, —сказалъ Матвѣевъ, —но если у вась есть лиший камень, то продайте мнѣ, я могу купитъ". —, Ни за что не продадимъ, ни за какія деньги", —сказали москвичи. На другой день они привезли ему камень, собранный съ могилъ, и говорили: "Вотъ камни съ гробовъ отдовъ и дѣдовъ нашихъ, для того-то мы ихъ ни за какія деньги продать не могии, а даримъ тебъ, пашему благодѣтелю". —Матвѣевъ увѣдомилъ о томъ царя. "Прими, другъ мой, —сказалъ Алексѣй, —видно они тебя любятъ; я бы охотно принялъ такой подарокъ". Если этотъ случай и выдуманъ, то въ самомъ подобномъ вымыслѣ все-таки нельзя не видѣть докавательства большой любви къ нему народъ.

емъ отъ последнихъ къ освященному собору, синклиту и ко всемъ православнымъ христіанамъ; въ заключеніе былъ царскій пиръ. Въ ознаменованіе этого торжественнаго событія царь пожаловаль всемъ служилымъ людямъ придачу къ ихъ окладамъ,

Черезъ нъсколько дней народъ смотрълъ на другое зрълище. Въ Москву привезли изъ Малороссіи человъка, который задумалъ-было повторить давно избитую и потерявшую силу комедію «самозванства». То былъ одинъ малороссіянинъ изъ Лохвицы, назвавшій себя, по наущенію какого-то Міюски, царешчемъ Симеономъ Алексъевичемъ, покойнымъ сыномъ царя отъ царицы Марьи Ильинишны. Но кошевой атаманъ Сирко, нъсколько времени покровительствовавшій самозванцу, наконецъ, схватилъ его и препроводилъ въ Москву. Его казнили всенародно съ тъми муками, какія испыталъ Стенька Разинъ.

Еще царь Алексъй Михайловичь быль не старь. Онт долго пользовался хорошимъ здоровьемъ; только чрезмърная тучность разстроила его организмъ и подготовила ему преждевременную смерть. Въ январъ 1676 года онъ почувствовалъ упадокъ силъ. 28 января онъ благословилъ на царство сына Өеодора, поручилъ царевича Петра дъду Кириллу Нарышкину вмъстъ съ княземъ Петромъ Прозоровскимъ, Федоромъ Алексъевичемъ Головинымъ и Гаврилою Ивановичемъ Головкинымъ. Затъмъ, онъ приказалъ выпустить изъ тюремъ всъхъ узниковъ, освободить изъ ссылки всъхъ сосланныхъ, простить всъ казенные долги и заплатить за тъхъ, которые содержались за долги частные, причастился св. тайнъ, соборовался и спокойно ожидалъ кончины.

На другой день, 29 января, въ 9 часовъ вечера, три удара въ колоколъ Успенскаго собора возвъстили народу о смерти тишайшаго царя, самаго добраго изъ русскихъ царей, но вмъстъ съ тъмъ лишеннаго тъхъ качествъ, какія были необходимы для царя того времени.

## IV.

## ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ.

Въ XVII столбтіи достиженіе важнаго значенія въ обществь лицъ простого происхожденія было ръдкостью. Порода и богатство цънились выше личныхъ достоинствь; одна только церковь, безразлично для всъхъ по происхожденію, открывала путь и къ высшимъ должностямъ и ко всеобщему уваженію.

Патріархъ Никонъ, одинъ изъ самыхъ круппыхъ, могучихъ дъятелей русской исторіи, родился въ маъ 1605 года, въ селъ Вельемановъ, близъ Нижняго-Новгорода, отъ крестьянина, именемъ Мины, и нареченъ въ крещеніи Никитою. Мать умерла вскоръ послъ его рожденія. Отецъ Никиты женился на другой женъ, которая ввела къ нему въ домъ дѣтей отъ перваго мужа. Злоба мачихи въ древней Руси вошла въ поговорку; но жена Мины была женщина особенно злого права. Стараясь кормить своихъ дѣтей какъ можно лучше, она ничего не давала своему бъдному пасынку, кромѣ черстваго хлъба, безпрестанно бранила его, неръдко колачивала до крови, и однажды, когда голодный Никита хотълъ-было забраться въ погребъ, чтобы достать себъ пищи, мачиха коймавши его, такъ сильно ударила въ спину, что онъ упалъ въ погребъ и чуть не умеръ. За такое обращеніе отецъ Никиты неръдко бранился съ женою, а когда слова не дѣйствовали, то и билъ ее. Но это не помогало несчастному мачиха отомщала мужнины побои на пасынкъ, и даже, какъ говорятъ, замыниляла извести его <sup>2</sup>). Когда мальчикъ подросъ, отецъ отдалъ его учиться гра-

<sup>4)</sup> Въ житін Никона, написанномъ Шушерою, сохранился такой разсказъ: одпажды бѣдный мальчикъ, плохо одѣтый, отъ зимияго холода залѣзъ погрѣться въ печь. Мачиха наложила туда дровъ и затопила печь. Мальчикъ началъ отчаянно кричать; прибѣжала его бабка вытащила дрова изъ печи и, такимъ образомъ, спасла его отъ смертв.

моть. Книги увлекли Никиту. Выучившись читать, онъ захотьль извъдать всю мудрость божественнаго писанія, которое по тогдашнему строю понятій, было важньйшимь предметомь, привлекавшимь любознательную натуру. Онь взяль изь дома отца нъсколько денегь, удалился въ монастырь Макарія Желтоводскаго, нашель какого-то ученаго старца и прилежно занялся чтеніемь священныхь книгь. Здысь съ нимь случилось событіе, глубоко запавшее въ его душу. Сднажды, отправился онь съ монастырскими служками гулять и защель съ ними къ какому-то татарину, который во всемь околоткъ славился тымь, что пскусно гадаль и предсказываль будущее. Гадатель, посмотрыши на Никона, спросиль: «какого ты роду?» — «Я простолюдинь», — отвычаль Никита. — «Ты будешь великимъ государемь надъ царствомъ россійскимъ!»—сказаль ему татаринъ 1).

Черезъ нѣсколько времени отецъ Никиты, вѣроятно уже вдовый въ то время, узнавши, гдѣ находится его сынъ, послалъ къ нему своего пріятеля явать домой и сказать, что бабушка его лежитъ при смерти. Никита воротился

домой и вскоръ лишился не только бабки. но и отца.

Оставшись единственным хозяином въ дом В. Никита женился, но его неудержимо влекли къ себъ церковь и богослужение. Будучи человъкомъ грамотнымъ и начитаннымъ, онъ началъ искать себъ мъста и вскоръ посвященъ былъ въ приходские священники одного села. Ему было тогда не болъе 20 лътъ

отъ роду.

Никита перешель въ Москву по просьбъ московскихъ купцовъ, узнавпихъ объ его начитанности. Онь имълъ отъ жены троихъ дътей, но всъ они померли въ малолътствъ одинъ за другимъ. Это обстоятельство сильно потрясло впечатлительнаго Никиту. Смерть дътей онъ принялъ за небесное указаніе, повелъвающее ему отръшиться отъ міра, и ръшился удалиться въ монастырь. Никита уговорилъ жену постричься въ московскомъ Алексъевскомъ монастыръ, далъ за нею вкладъ, оставилъ ей денегъ на содержаніе. а самъ ушелъ на Бълое море, и постригся въ Анзерскомъ скитъ, подъ пменемъ Никона. Ему было тогда 30 лътъ.

Житіе въ Анзерскомъ скить было трудное. Братія, которой было не болье двынадцати человыкь, жила въ отдыльныхъ избахъ, раскинутыхъ по острову, и только въ субботу вечеромъ сходилась въ церковь. Богослуженіе продолжалось цылую ночь; сидя въ церкви, братія выслушивала весь псалтырь, съ наступленіемъ дня совершалась литургія; потомъ вст расходились по своимъ избамъ. Царь ежегодно давалъ въ Анзерскій скитъ «руги» (царское жалованье хльбомъ и деньгами) по три четверти хльба на брата, а рыбаки снабжали братію рыбою, въ видь подаянія. Надъ встыи былъ начальный старецъ по имени

Елеазаръ

Спустя нъсколько времени, Елеазаръ отправился въ Москву за сборомъ милостыни на построеніе церкви и взяль съ собою Никона. Въ Москвъ анзерскихъ монаховъ надълили щедро; они собрали до пятисотъ рублей и возвратились въ свой скитъ. Но деньги нарушили доброе согласіе, которое до того времени существовало между начальнымъ старцемъ и Никономъ. Первый держалъ деньги въ ризницъ: послъдній боялся, чтобъ ихъ не отняли лихіе люди. Ссора дошла до того. что Елеазаръ не могъ равнодушно смотръть на Никона, а Никонъ, сойдясь съ какимъ-то богомольцемъ, посъщавшимъ Анзерскій скитъ, отправился вмъстъ съ нимъ на суднъ. Чуть было не погибнувши на пути отъ бури, Никонъ прибылъ въ Кожеозерскую пустынь. находившуюся на островахъ Кожеозера, и по своей бъдности отдаль въ монастырь, — куда не принимали безъ вклада, — свои послъднія богослужебныя двъ книги. Никонъ, по своему характеру, не любилъ жить съ братіею и предпочиталь свободное уединеніе; онъ поселился на особомъ островъ и занимался тамъ рыбною ловлею. Спустя

Это былъ обывновенный пріемъ гадателей и гадальщицъ—предсказывая знатность и величіс.

пемного времени, по кончинъ тамошняго игумена, братія пригласила Никопа быть игуменомъ. На третій годь послів своего поставленія, именно въ 1646 г., онь отправился въ Москву и здъсь явился съ поклономъ молодому царю Алексью Михайловичу, какъ вообще въ то время являлись съ поклономъ къ царямь настоятели монастырей. Царю до такой степени понравился кожеозерскій игумень, что онь тотчась же вельль ему остаться въ Москвь, и, по царскому желанію, патріархъ Іосифъ посвятиль его въ санъ архимандрита Новоспасскаго монастыря. Мъсто это было особенно важно, и архимандрить этого монастыря скорье, чымы многіе другіе, могы приблизиться кы государю: вы Новоспасскомъ монастыръ была родовая усыпальница Романовыхъ; набожный царь часто Взжаль туда молиться за унокой своихъ предковъ и давалъ на монастырь щедрое жалованье. Чъмъ болье бесьдоваль царь съ Никономъ, тъмъ болье чувствоваль къ нему расположение. Алексей Михайловичь быль изъ такихъ сердечных в людей, которые не могутъ жить безъ дружбы, легко привязываются къ людямъ, которые имъ нравятся по своему складу, и всею душою къ нимъ пристращаются. Алексъй Михайловичъ приказалъ Никопу ъздить къ нему во дворецъ каждую пятницу. Беседы съ Никономъ западали ему въ душу. Никонъ, пользуясь расположеніемъ государя, сталъ просить его за утъсненныхъ и обиженныхъ; это было по праву царя. Алексъй Михайловичъ еще боабе пристрастился къ Никону и самъ даль ему поручение принимать просьбы оть всёхь тёхь, которые искали царскаго милосердія и управы на неправду судей; и Никона безпрестанно осаждали такіе просители не только въ его монастырь, но даже на дорогь, когда онь взжаль изъ монастыря къ царю. Всякая правая просьба скоро исполнялась. Никонъ пріобраль славу добраго защитника, ходатая и всеобщую любовь въ Москвъ. Никонъ, какъ близкій чедовъкъ къ царю, сталъ большимъ человъкомъ.

Вскорт въ судьбт его произошла новая перемтна. Въ 1648 году скончался новгородскій митрополить Аванасій. Царь встить предпочель своего любимца, и бывшій тогда въ Москвт іерусалимскій патріархъ Пансій, по царскому желанію, рукоположиль новоспасскаго архимандрита въ санъ новгородскаго митрополита. Этотъ санъ быль вторымъ по назначенію въ русской іерархіи.

Алексъй Михайловичъ былъ довърчивъ къ тъмъ, которыхъ особенно любилъ. Помимо всъхъ оффиціальныхъ властей, онъ возложилъ на Никона наблюдать не только надъ церковными дѣлами, но и надъ мірскимъ управленіемъ, доносить ему обо всемъ и давать совъты. Это пріучило Никона и на будущее время заниматься мірскими дѣлами. Подвиги нищелюбія, совершаемые митрополитомъ въ Новгородъ, увеличивали любовь и уваженіе къ нему государя. Когда въ Новгородской землѣ начадся голодъ, бъдствіе, какъ извѣстно, очень часто поражавшее этотъ край, Никонъ отвелъ у себя на владычномъ дворъ особую палату, такъ-называемую «погребную», и приказаль ежедневно кормить въ ней нищихъ. Дѣло это возложено было на одного блаженнаго, ходившаго босикомъ лѣтомъ и зимою; кромѣ того, этотъ блаженный каждое утро раздавалъ нищимъ по куску хлѣба, и каждое воскресенье отъ имени митрополита раздавалъ старымъ по 2 деньги, взрослымъ по деньгѣ, а малымъ по полдены и. Митрополитъ устраивалъ также богадѣльни для постояннаго призрѣнія убогихъ и испросилъ у царя средства на ихъ содержаніе.

Всѣми этими подвигами благочестиваго нищепитательства Никонъ никому не становился на дорогѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ совершалъ иного рода подвиги, такіе, которые тогда уже навлекли на него враговъ: по царскому приказанію, онъ посѣщалъ тюрьмы, разспрашивалъ обвиненныхъ, принималъ жалобы, доносилъ царю, вмѣшивался въ управленіе, давалъ совѣты, и царь всегда слушалъ его. Въ письмахъ своихъ къ Никону царь величалъ его «великимъ солнцемъ сіяющимъ», «пзбраннымъ крѣпко стоятельнымъ пастыремъ», «наставникомъ душъ и тѣлосъ», «милостивымъ, кроткимъ, милосердымъ», «возлюбленникомъ своимъ и содружебникомъ» и т. п.; царь повѣрялъ ему тайное свое миѣніе о томъ или другомъ бояринѣ. Отъ этого уже тогда въ Москвѣ бояре

не терпъли Никона, какъ царскаго временщика, и изкоторые говорили, что лучше имъ погибать въ Новой Землъ за Сибирью, чъмъ быть съ повгородскимъ митрополитомъ. Не любили его подначальные духовные за чрезмѣрную строгость и взыскательность, да и мірскіе люди въ Новгородь не питали къ нему расположенія за крутой властолюбивый нравь, несмотря на его нищелюбіе, которое въ сущности было такимъ же дъломъ обрядоваго благочестія, какъ и заботы о богослужении. Будучи повгородскимъ митрополитомъ, Никонъ началъ совершать богослужение съ большею точностью, правильностью и торжественпостью. Несмотря на наружную набожность, въ тъ времена, по старому заведенному обычаю, богослужение отправлялось нельпо: боялись грыха пропустить что-нибудь, но для скорости разомъ читали и пѣли разное, такъ что слушающимъ ничего нельзя было понять. Никонъ старался прекратить этотъ обычай, но его распоряженія не нравились ни духовнымъ, пи мірянамъ, потому что черезь это удлиннялось богослуженіе, а многіе русскіе того вѣка хотя и считали **необходимостью бывать** въ церкви, но не любили оставаться тамъ долго. Д**ля** благочинія, Никонъ заимствоваль кіевское пініе, да еще, кромі того, ввель въ богослуженіе пініе на греческомь языкі пополамь сь словянскимь. Каждую зиму взжаль митрополить изъ Новгорода въ Москву со своими павчими, и царь быль въ восторгв, услышавши это пвніе, но многимъ — и въ томъчисть патріарху Іосифу—не понравились эти нововведенія.

Въ 1650 году вспыхнулъ новгородскій бунтъ. Никонъ, и безъ того уже **мало любимый, на первыхъ же порахъ раздражилъ народъ своею энергической** мврою: онь сразу наложиль на всвхъ проклятіе. Если бы это проклятіе было наложено только на нъкоторыхъ, то могло бы подъйствовать на остальныхъ, но проклятіе, наложенное безъ разбора на всёхъ, только ожесточило и сплотило новгородцевъ <sup>1</sup>). Ненависть къ митрополиту выразилась уже тъмъ, что мя-тежники поставили однимъ изъ главныхъ начальниковъ Жеглова, митрополичьяго приказнаго, бывшаго у него въ опалѣ. Самъ Никонъ въ письмѣ своемъ къ государю разсказываеть, что когда онъ вышель уговаривать мятежниковъ, то они его ударили въ грудь, били кулаками и каменьями: «и нынъ, — писаль онь, — лежу въ концѣ живота, харкаю кровью и животь весь распухъ; чаю скорой смерти, масломъ соборовался»; но относительно того, въ какой степени можно вполнъ довърять этому письму, слъдуеть замътить, что въ томъ же письмъ Никонъ сообщаетъ, что передъ этимъ ему было видъніе: увидълъ онъ на воздухъ царскій золотой вінець, сперва надъ головой Спасителя на образъ, а потомъ на своей собственной. Новгородцы, напротивъ, жаловались царю, что Никонъ жестоко мучилъ всякихъ чиновъ людей и чернецовъ на правежъ, вымучивая у нихъ деньги; что онъ дълаетъ въ міръ великія неистовства и смуты. Царь во всемъ повърилъ Никону, хвалилъ его за кръпкое стояніе и страданіе, и еще болье сталь благоговыть передь нимь; паконець, Никонь, увидъвши, что строгостью нельзя потушить мятежа, началь самъ совътовать

Въ 1651 году Никонъ, прівхавши въ Москву, подаль царю совъть неренести мощи митрополита Филипна изъ Соловецкаго монастыря въ Москву. Дъло было важное: оно должно было внушить въ народь мысль о первенствъ церкви и о правоть ея, а вмъсть съ тъмъ обличить неправду свътской власти, произвольно посягнувшей на власть церковную. Въ видахъ царскаго самодержавія, этотъ совътъ долженъ быль бы встрътить противоръчіе; но царь сильно подчинился своему любимцу; притомъ же Никонъ представлялъ ему примъръ греческаго царя Феодосія, который перенесъ мощи Іоанна Златоустаго, изгнаннаго матерью царя Евдокіею; Феодосій этимъ поступкомъ исходатайствовалъ для гръшной матери прощеніе у Бога. Царь не только согласился на предложеніе Никона, но еще сказалъ, что ему во снъ являлся св. Филиппъ и велъть пере-

-парю простить виновнымъ.

Здесь мы уже видимъ проявление того же кругого и неподатливаго характера, который виденъ въ деле раскола.

нести его мощи туда, гдъ почиваютъ прочіе митрополиты. 20 марта 1652 года духовный соборъ, въ угоду царю, одобрилъ это благочестивое желаніе, а вмъстъ съ тъмъ царь, также по совъту Никона, велълъ перенести въ Успенскій соборъ гробы патріарха Іова изъ Старицы и патріарха Гермогена изъ Чудова монастыря. Воображеніе царя плънялось торжественностью церемоній, сопровождавшихъ эти религіозныя событія 1).

Въ то время, когда Никонъ вздиль въ Соловки за мощами, скончался патріархъ Іосифъ. Это было вскорт послт перенесенія праха Іова, въ четвергъ на страстной недълъ. Царь извъщалъ объ этомъ Никона въ очень пространномъ письмъ, въ которомъ подробно описывалъ послъднія минуты умершаго патріарха 2), а въ заключеніе просилъ Никона, вмъстт съ Василіемъ юродивымъ,

1) "8 апраля встрачили (власти и бояре),—писаль царь Никону,—честныя мощи патріарха Іова въ села Тушина; а отгуда несли ихъ стральцы на головахъ до самой Москвы, а я, многограшный царь, съ патріархомъ и съ освященнымъ соборомъ и со всамъ государствомъ, отъ мала до велика, встрачаль его; и такъ многолюдно было, что не вифстились отъ Тверскихъ вороть по Неглипскія. По кровьямъ и по переулкамъ яблоку негда было упасть, нельзя ни пройти, ни проахать, а Кремль велаль запереть и такъ на злую силу пронесли въ соборъ. Такая таснота обла; старые люди говорять; дать за семъдесятъ не помнятъ такой многолюдной встрачи, и патріархъ пашъ отець, плачучи, говориль; вотъ смотри, государь, каково хорошо за правду стоять!

2) Письмо это составляеть драгоцанный памятникъ, какъ для характера царя и

его отношеній къ Никону, такъ и вообще для духа того времени. Царь, посъщавшій умпрающаго патріарха, такъ уважаль его сань, что клапялся ему вь землю и ціловаль въ ногу, но забыль спросить его о духовной, вмениль себе это въ грехъ и за то просиль прощения у Никона. "Великий святитель, —писаль царь, —равноапостольный богомолець наша, преосвященная глава, прости меня за то грашнаго; обманулся я тамь, что думаль такь себь съ нимъ, трясовида, а оно вирямь смертныя; по языку можно было признать, что худо говорить и сквозь зубы; и помышляль я въ себь, что энобигь его больно, оттого онь и безь памяти, и пришло мив на умъ всликое сумивніе: стану я ему говорить про духовную, а онь скажеть: "воть меня и сбывають!" да станеть сердечно гивьаться; и думаю я себь: утро еще я побываю у него. Прости меня, Христа ради, великій святитель, за такое сограшеніе, что я не вспомянувь о духовной. Не съ хитрости я это сдвлалъ, ей-ей не съ хитрости это сдвлалось; сатана поматиль такое дало совершить. У тебя, великаго святителя, прошу согращениямъ монмъ прощенія и благословенія и разрешенія ... Но воть къ царю прибежали сказать, что патріарха не стало; царь такъ описываеть впечативніе, произведенное этимъ событіємь: "Въ ту пору удариль царь-колоколь три краты, а на насъ такой страхъ и ужасъ нашель, и въ соборъ у пъвчихъ и у властей отъ страха и ужаса ноги подломились, потому что кто преставился, да къ такимъ днямъ великимъ кого мы гръшные отбыли ... Когда тело усопшаго патріарха было одето и положено, царь любовался имъ. "Ле-жить, -- выражался онъ, -- какъ есть, живъ и борода расчесана, какъ у живато, и самъ немфрно хорошъ... таковъ хорошъ во гробъ лежить, только что не говоритъ"... Но въ ночь съ пятницы на субботу, умершій патріархъ уже не быль такъ хорошь и напугаль царя Алексъя Михайловича: тъло его, разлагаясь, начало вздуваться; священникъ читавшій псалтирь, услышаль шумь оть трупа и, когда царь вошель въ церковь, гдв се калъ трупъ, то священникъ сказалъ царю: "меня такой страхъ взялъ, думалъ, что ожилъ! Я двери отворилъ, хотълъ бъжать". "Прости, владыка святый,—писалъ царь Никону. — отъ этихъ ръчей меня такой страхъ взядъ, что и чуть съ ногъ не свадился... и пришло мив такое помышление отъ врага: побъги ты вонъ, тотчасъ вскочить да тебя ударить! А насъ только я, да священникъ, что псалтирь говоритъ. Я перекрестился, да взяль за руку его, свёта, и сталь цёловать, а въ умё держу такое слово: отъ зе-мли созданъ и въ землю идеть; чего бояться..." Въ великую субботу хоронили патріарха, и митрополить казанскій Корнилій положиль ему въ гробъ разрёшительную грамоту; царь писаль объ этомъ такъ: "всё мы надсёдались плачучи; не было человёка, который не плакаль, на него смотря, потому что вчера съ нами, а нынъ безгласенъ ле жить, а се къ такимъ великимъ днямъ стало! Но послъ похоронъ, царю были новаго рода хлопоты: покойный патріархъ быль большой стяжатель, коппль деньги, собираясь купить ссбѣ вотчину и дать по душѣ въ соборъ. Много было у него дорогихъ матерій и серебряной посуды; все было заботливо вычищено, обернуто бумагою, на чердакѣ лежало оружіе: пищали, сабли, и все смазано; но очень немногое было записано: патріархъ зналъ на память все, что у него ссть, а келейники по завіднивали его ве-щами. Самь царь ходнять описывать достояніе умершаго патріарха. "Прости,—пешетъ онъ Никопу,—владыка святый, и половины не почемъ отыскать, потому что все безь записки; пе осталось бы пичего, в е бы разокрали, да и въ томъ мепя, владыка святый, прости, немного и я не покусился инымъ сосудамъ, да милостью Божіею воздер-

иначе Вавиломъ (тъмъ самымъ блаженнымъ, который у Никона распоряжался питаніемъ нищихъ), молить Бога, чтобы далъ новаго пастыря и отца; царь при этомъ дъдаетъ намекъ, что преемникъ Іосифу есть уже на примътъ и говоритъ: «сжидаемъ тебя, великаго святителя, къ выбору; того мужа три человъка знаютъ, я, да казанскій митрополитъ, да мой духовный отецъ; сказываютъ: святой мужъ!»

Этотъ святой мужъ, втайнъ предназначенный царемъ, былъ не кто иной,

какъ его любимецъ Никонъ. Ему готовилъ царь неожиданное величіе.

Между тъмъ, Никонъ 3 ионя прибылъ въ Соловки съ грамотою отъ цари Алексъя Михайловича къ митрополиту Филиппу. Живущій на землъ царь обращался къ «небесному жителю, Христову подражателю, вышеестественному и безплотному ангелу, преизящному и премудрому духовному учителю». просилъ простить гръхъ «прадъда» своего, царя Ивана, чтобы, по выражению св. Писания, «не было оскомины дътямъ за то, что отцы ъли терпкое», — и просилъ возвратиться съ миромъ во свояси. Царь своею рукою приписалъ: «О, священная глава, святый владыка Филиппъ, пастырь, молимъ тебя, не презри нашего гръшпаго моленія и прили къ намъ съ миромъ! Царь Алексъй. Желаю видъть тебя и поклониться св. мощамъ твоимъ!»

Это посланіе было прочитано у гроба Филиппа. Подняты были мощи страдальца. 9 іюля привезены они были въ Москву и торжественно положены

въ Успенскомъ соборъ.

Блюстителемъ патріаршаго престола, до избранія новаго патріарха, былъ назначенъ ростовскій митрополитъ Варлаамъ. По прибытіи Никона. созванъ былъ духовный соборъ. Всё знали, что царь желалъ избранія Никона. Боярамъ очень не хотёлось видёть его на патріаршемъ престолѣ. «Царь выдаль насъ митрополиту, — говорили они, — никогда намъ такого безчестья не было». Для соблюденія буквы устава выбрали двухъ кандидатовъ: Никона и іеромонаха Аптонія, того самаго, который нѣкогда былъ учителемъ Никона въ Макарьевскомъ монастырѣ. Жребій, какъ будто на зло царю, палъ на Антонія. Послѣдній, гъроятно, въ угоду царю, отказался. Тогда стали просить Никона. Никонъ стрекался, пока, наконець, 22 іюля, царь Алексѣй Михайловичъ, окруженный болрами и безчисленнымъ народомъ, въ Успенскомъ соборѣ, перелъ мощами св. Филиппа, сталъ кланяться Никону въ ноги и со слезами умолялъ принить патріарній санъ.

«Будуть ли меня почитать, какъ архипастыря и отца сердовивйшаго, и дадуть ли миъ устроить церковь?»—спросиль Никонъ.

Царь, а за нимъ власти духовныя и бояре поклядись въ этомъ

25 іюля Никонъ сдълался патріархомъ.

Первымъ дъломъ его было основать для себя монастырь и прославить его новою святынею. То было давнимъ церковнымъ обычаемъ. Іерархи всегда почти старались положить начало какому-нибудь монастырю и, по возможности, дать ему высокій почетъ. Никонъ выбралъ для этого мѣсто близъ Валдайскаго озера и назвалъ свой монастырь Иверскимъ, въ честь Иверской иконы Когородицы, находящейся на Афонъ. Въ то же время онъ отправилъ на Афонъ сдълать списокъ Иверской иконы, и когда каменная церковь была построена,

жался и вашими модитвами святыми. Ей-ей. владыка святый, ни маленькому ни чему источень"... Многое изъ казны патріарха парь роздаль на милостыню, на окупъ плѣнныхь, по тюрьмамь, по монастырямь, созваль всю патріаршую прислугу и всёмь даваль по десяти рублей; туть оказалось, что "свѣть-патріархъ" не по-христіански обращался со своими подпачальными: "всѣ въ конець бѣдны и опъ, свѣть. жалованье у нихъ гораздо убавилъ", сообщаеть царь Никону. Раздавая это жалованье слугамь, царь произнесъ имъ такое знаменательное въ духѣ своего времени нравоученіе: "Есть, ли изъ васъ кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыни безъ дѣла не оскорбитъ? Иной разъ за дѣло, а иной разъ пьянъ вапившись, оскорбитъ и напраспо гобьеть; а онъ великій святитель и отець нашь если кого и напрасно оскорбилъ отъ него можно потериѣть, да ужъ что бы ни было. такъ теперь пора всякую заобу покинуть. Модите и дъминайте съ радостью его, свѣта. елико сила можеть".

поставиль въ ней эту икону, украсивши ее золотомъ и драгоценными каменьями 1). Вмъстъ съ тъмъ онъ перенесъ туда мощи Іакова Боровицкаго. Такимъ образомъ, новооснованный монастырь сдълался предметомъ двойного поклоненія. Пошли слухи о совершающихся въ немъ чудесахъ и исцеленіяхъ 2).

Но гораздо важивищее двло предприняль Никонь въ церковномъ стров богослуженія. Давно уже, еще со временъ Максима Грека, замічались разнорічія въ богослужебныхъ кингахъ; естественно отсюда возникала мысль о вкравшихся въ этихъ книгахъ искаженіяхъ, о необходимости найти и узакопить единообразный правильный тексть. Эта потребность усиливалась ощутительное со введениемъ книгопечатация, такъ какъ книгопечатацие вообще, распространяя сочиненія и расширяя кругъ читателей, давало посл'вднимъ побужденіе доискаться правильной передачи сочиненій и возможность удобиве замъчать и сравнивать разноръчія. Печатное внушало къ себъ болъе довърія, чъмь писанное, такъ какъ предполагалось, что приступавшіе къ печатанію старались изыскивать средства передать издаваемое правильно. Введеніе книгонечатанія сильно подвинуло и поставило на видъ вопросъ объ псправленіи богослужебныхъ книгъ: при всякомъ печатаніи, разноръчіе списковъ вызывало необходимость справщиковъ, которые должны были изъ многихъ различныхъ списковь выбирать то, что, по ихъ убъжденіямъ, надлежало признать правильнымъ. Вопросъ этоть занималь умы возрастающимъ образомь по мъръ умноженія печатныхъ книгъ церковнаго содержанія.

Уже при патріархъ Филаретъ сильно сознавалась потребность правильности текстовъ и необходимость обличать и уничтожать ошибки и искаженія. Вт 1610 году уставщикъ Логгинъ напечаталъ уставъ, который Филаретъ приказаль сжечь, потому что тамъ статьи были напечатаны «не по апостольскому и отеческому преданію, а своимъ самовольствомъ». По повельнію Филарета, быль исправлень и напечатань нъсколько разъ Потребникъ и Служебникъ и, кром'в того, Минея, Октонхъ, Шестодневъ, Псалтырь, Апостолъ, Часословъ, Тріодь цвътная и постная, и Евангеліе напрестольное и учительное. Въ предисловіи къ Минеи выражено сознаніе, что хотя издавна богослужебныя книги переведены были съ греческаго языка на словянскій, но многіе переводчики и переписчики иное выбросили, другое смѣшали. Филаретъ, какъ говорится въ его требникъ 1633 года, приказывалъ собирать по всъмъ городамъ древніе харатейные списки разныхъ переводовъ, по нимъ исправлять тъ погръшности, которыя вошли туда по неисправности переписчиковъ и вслёдствіе многолётнихъ обычаевъ, дабы сочетать «во единогласіе» всв потребы и чины церковнаго священноначалія. Самъ Филаретъ приказывалъ приносить къ себъ эти списки и просматриваль ихъ. Хотя онъ быль человькъ умный и любознательный, но не имъль той ученой подготовки, которая необходима была для такого дъла, да и никто въ то время не имълъ ея, потому что нужно было сличать переводы сь греческими подлинниками и, слъдовательно, обладать основательными свыденіями въ греческомъ языкт, литературт, церковной исторіи и древностяхъ. Сознавая необходимость науки, Филаретъ основаль при Чудовъ монастыръ еллино-словянскую школу, въроятно, по образцу западно-русскихъ, и поставиль тамъ учителемъ грека іеромонаха Арсенія. Преемникъ Филарета, патріархъ Іосифъ, также занимался печатаніемъ богослужебныхъ книгъ и также приказывалъ собирать изъ городовъ пергаментные списки, сличать ихъ и издавать по исправленіи, но самъ лично не занимался этимъ. До какой степени бы-

<sup>1)</sup> Царь, въ угоду своему любимцу, приписалъ къ Иверскому монастырю пригородъ Холмъ, съ крестъянами, деревнями и угодьями.

2) Никонъ завель или, лучше сказать, перенесъ изъ Хутынскаго монастыри тппографію (которая заведена пиъ была еще во времена пребыванія его въ Новгороді) въ свой любимый Иверскій монастырь. Въ этой типографіи напечатаны были: "Учебный часословъ", "Мысленный Рай" Стефана Святогорца, самого Никона: "Сказаніе объ Иверской иконъ", "О созданіи Онежскаго Крестваго монастыря, Поученіе къ духовнымъ и мірскимъ", "Канонъ о соединеніи вѣры" и пр.

ин подготовлены къ своему дълу тогдашніе московскіе справщики — показываетъ суждение о нихъ грека Арсенія: «пные изъ этихъ справщиковъ едва азбукъ умъють, а ужъ навърное не знають. что такое буквы согласныя, двоегласныя и гласныя, а чтобъ разумьть восемь частей рычи и тому подобное, какъ-то: родъ, число, времена. лица, наклоненія и залоги, то этого имъ и на умъ не приходило!» 1). Послъ него, при патріархъ Іосифъ, выбрана была, такъ сказать, особая компесія справщиковь 2). Они напечатали цълый рядь богослужебныхъ книгь; самъ Іосифъ, человъкъ не ученый, вовсе не прикасался къ этому дълу и во всемъ положился на нихъ. Увидя передъ собой множество разнородныхъ списковъ и не имъя нужныхъ свъдъній. чтобы сладить съ ними. справщики руководствовались только напболье распространеннымь обычаемь: полагаясь на свою начитанность, они думали, что исполняють свое дёло въ совершенствь. Но воть, въ 1649 году прівхаль вь Москву іерусалимскій патріархъ Паисій 3). Онъ замітиль, что вь московской церкви есть разныя нововведенія, которыхъ ніть въ греческой церкви, и особенно сталь порицать двуперстное сложение при крестномъ знамении. Царь Алексъй Михайловичъ очень встревожился этими замъчаніями и отправиль тропцкаго келаря Арсенія Суханова на Востокъ за свъдъніями. Но пока Арсеній странствоваль на Востокъ, Москву успъли посътить другія греческія духовныя особы <sup>4</sup>) и также дълали замічанія о несходстві русских церковных обрядовь сь греческими, а на Авонъ монахи даже сожгди богослужебныя книги московской печати, какт противныя православному чину богослуженія. Патріархъ Іосифъ быль сильно озабоченъ и даже боялся, чтобы его не лишили сана. Смерть избавила его отъ дальнъйшихъ тревогъ. Никонъ заступилъ его мъсто, уже вполнъ задавшись мыслью о необходимости сдъдать такого рода исправленія въ богослужебныхъ книгахъ и обрядахъ, которыя бы привели русскую церковь къ полному единству съ греческой.

Трезмърно спльная воля и жажда дъятельности этого человъка требовала себъ пищи. Никонъ быль не изъ такихъ патуръ, которыя удовольствуются старою колеею. Ему нужно было что-нибудь необычайное. Онъ хотъль бытъ творцомъ, строителемъ, но воспитаніе, полученное Никономъ, осудило его на слишкомъ узкій кругозоръ: любимецъ Алексъя Михайловича не могъ вполнъ сдълаться московскимъ Петромъ Могилою. Ему негдъ было пріобръсти и усвоить ясныхъ и сильныхъ убъжденій о необходимости просвъщенія, о научномъ образованіи. Онъ не учился за-границею, подобно Могилъ, и въ средъ, въ которой онъ жилъ, не было ничего, что бы могло возбуждать его къ высокому призванію сдълаться просвътителемъ своего народа. Онъ получилъ воспитаніе у желтоводскаго монаха, ограничивался чтеніемъ кое-какихъ церковныхъ книгъ въ плохихъ переводахъ, часто непонятныхъ. Пробывши де-

<sup>1)</sup> Невѣжество тогдашнихъ справщивовъ дѣйствительно отразилось въ изданныхъ ими книгахъ, куда вошли разныя, освященныя временемъ, нелѣпости, папр., въ молитвахъ на рожденіе младенда упоминается, какъ достовѣрный фактъ басня о бабъ Соломіи, которая, въ качествѣ повивальной бабки, принимаха Іпсуса Христа и свифтельствовала: не нарушено ли дѣвство Богородицы, а въ отпускахъ говорится о праздникахъ, какъ о лицахъ, паравнѣ со святыми, напр. молитвами Пречистыя твоея матери, честнаго оя Благовѣщенія или честнаго Успенія п т. п.

2) Это быми протопопы, москвичи: Степанъ Вонифатьевъ, царскій духовникъ;

<sup>2)</sup> Это быми протопоны, москвичи: Степанъ Вонифатьевь, царскій духовникь; Иванъ Нероновъ, протопонь казанскаго собора; дьяконъ Благовъщенскаго собора Федоръ; приглашенные изъ городовъ протопоны: Аввакумъ изъ Юрьевца Повольскаго, Логгинъ изъ Мурома, Лазарь изъ Романова, Никита Пустосвять изъ Суздаля и Данийъ изъ Костромы.

<sup>8)</sup> Онъ обратилъ особенное вниманіе на Никона, который въ это время изъ новоспасскихъ архимандритовъ былъ посвященъ въ невгородскіе митрополиты. Пансій даль ему грамоту, въ которой восхваляль его достоинства и предоставилъ ему въ знакъ отличія право носить мантію съ красными "источниками" (пришивками).

<sup>4)</sup> Между прочими константинопольскій патріархь Аванасій, умершій на возвратномъ пути въ Лубнахъ и чтимый въ дубенскомь Мгарскомъ монастырѣ, подъ именемъ Аванасія сидящаго.





Иверскій Валдайскій монастырь.



сять льть приходскимъ священникомъ, Никонъ, поневоль, усвоилъ себъ всю грубость окружавшей его среды и перенесъ ее съ собою даже на патріаршій престоль. Въ этомъ отношении онъ былъ вполнъ русский человъкъ своего времени, и если былъ истинно благочестивымъ, то въ старомъ русскомъ смыслъ. Благочестіе русскаго челов'єка состояло въ возможно-точномъ исполненіи вившнихъ пріемовъ, которымъ приписывалась символическая сила, дарующая божью благодать; и у Никона благочестіе не шло далеко за предълы обрядности. Буква богослуженія приводить къ спасенію; следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена какъ можно правильнъе. Таковъ былъ идеалъ церкви по Инкону. Буква обряда давно уже камнемъ лежала на русской духовной жизни; эта буква подавляла богатую натуру Никона. Никонъ, какъ челокткъ съ свътлымъ природнымъ умомъ, началъ говорить проповеди, которыя съ давнихъ временъ уже не говорились, но все-таки, подчиняясь духу своего временя и воспитанія, онъ болье или менье быль буквалисть, какъ называли его противниковъ, въ продолжение цълыхъ въковъ упорно стоявшихъ и до сихъ поръ стоящихъ за свою букву. Но горячо любя и уважая церковь, Никонъ заботился не только о приведении внъшней ея стороны въ надлежащее состояние; чужно было, чтобы и власть, которая наблюдала надъ церковью, была высоко поставлена. Задачею Никона было правильное однообразіе церковной практики. Изъ этой задачи прямо истекала потребность и единой церковной власти, а эту власть находиль онь въ себъ, въ своемъ патріаршемъ санъ: и вотъ, Никонъ, ревностно взявшись за дъло достиженія единообразія въ церковной обрядности, логически должень быль сделаться борцомь за независимость и верховность своей патріаршей власти.

Подготовленный замѣчаніями восточныхъ духовныхъ, по своемъ вступленіи въ сапъ патріарха, Никонъ началь рыться въ рукописяхъ цатріаршаго книгохранилища. И вотъ, — какъ разсказывается въ предисловіи къ изданному при Никонъ служебнику, — патріархъ, разсматривая грамоту вселенскихъ патріарховъ на учрежденіе патріаршества въ Московскомъ Государствъ, обратиль вниманіе на то, что въ ней говорилось: «православная церковь припяла свое совершеніе не только по богоразумію и благочестію догматовъ, но и по священному уставу церковныхъ вещей; праведно есть намъ истреблять всякую новизну ради церковныхъ огражденій, ибо мы видимъ, что новизны всегда были виною смятеній и разлученій въ церкви; надлежитъ послѣдовать уставамъ святыхъ отецъ и принимать то. чему мы отъ нихъ научились, безъ всякаго приложенія или убавленія. Всѣ святые озарились отъ единаго Духа и уставили полезное; что они анафемѣ предаютъ, то и мы проклинаемъ; что они подвергли низложенію, то и мы низлагаемъ; что они отлучили, то и мы отлучаемъ: пусть православная великая Россія во всемъ будетъ согласна со

вселенскими и тріархами».

Въ то же время Никонъ обратилъ внимание на символъ въры, вышитый на саккосъ митрополита Фотія; этотъ символь разнился съ символомъ въ томъ видь, въ какомъ пъли его во времена Никона: въ старомъ символъ не было прибавленія слова «истиннаго» о св. Духѣ; противъ этого прибавленія еще вооружался Діонисій; равнымъ образомъ, въ старомъ символь написано было: «его же царствію не будеть конца», тогда какъ при Никонъ произносили: «его же царствію нъсть конца». Пересматривая богослужебныя книги, Никонъ убъдился, что въ нихъ есть значительныя отмъны противъ греческаго текста. Въ это время Никонъ находился подъ вліяніемъ Арсенія грека, который, по подозрвнію въ латинствь, быль сослань въ Соловки при патріархь Іосифь и возвращенъ Никономъ. Не меньше вліянія оказываль Епифаній Славинецкій, который съ другими кіевскими монахами былъ призванъ бояриномъ Ртищевымъ въ Москву. Съ Востока воротился Арсеній Сухановъ, и 26 іюля 1653 года подаль царю и патріарху свой отчеть о путешествін по греческимь островамь, е пребыванін въ Александрін. Іерусалимъ и Грузін. Записки его носять названіе: «Проскинитарій» (Поклонникь). Арсеній остался приверженцемь русской старины и описалъ черными красками поведение восточныхъ духовныхъ, недостатокъ благоговънія при богослуженіи, однако, онъ не скрылъ и того, что вездѣ на Востокъ употребляется троеперстное крестное знаменіе и соблюдаются тѣ пріемы, по поводу которыхъ греческіе духовные укоряли русскую перковь.

По этимъ-то побужденіямъ Никонъ убъдилъ царя созвать соборъ русскихъ іерарховъ, архимандритовъ, игуменовъ и протопоповъ. Всёхъ духовныхъ было 34 человъка. Царь со своими боярами присутствоваль на этомъ соборъ. Никонъ произнесъ на немъ ръчь, и тогда же высказалъ въ ней свой взглядъ на равенство церковной власти со свътскою. «Два великихъ дара даны человъкамъ отъ Вышняго по Божьему человъколюбію—священство и царство. Одно служить божественнымъ дъламъ, другое владъеть человъческими дълами и печется о нихъ. Оба происходять отъ одного и того же начала и укращають человьческое житіе; ничто не делаеть столько успеха царству, какъ почтеніе къ святителямъ (святительская честь); всѣ молитвы къ Богу постоянно возносятся о той и другой власти... Если будеть согласіе между объими властями, то настанеть всякое добро человъческой жизни». Никонъ указаль на слова грамоты вселенских патріарховь, поразившія его, и сказаль: «надлежить намь исправить, какъ можно лучше, всв нововведенія въ церковпыхъ чинахъ, расходящіяся съ древними словянскими книгами. Я прошу рѣшенія, какъ поступать: послёдовать ли новымъ московскимъ печатнымъ книгамъ, въ которыхъ отъ неискусныхъ переводчиковъ и переписчиковъ находятся разныя несходства и несогласія съ древними греческими и словянскими списками, а прямъе сказать, ошибки, — или же руководствоваться древнимъ, греческимъ и словянскимъ (текстомъ), такъ какъ они оба представляютъ одинъ и тотъ же чинъ и уставъ?» На этотъ вопросъ соборъ далъ въ отвътъ такое же ръшеніе, какое высказываемо было не разъ при прежнихъ патріархахъ. «Достойно и праведно исправлять, сообразно старымъ харатейнымъ и греческимъ спискамъ».

Вслъдъ за этимъ Никонъ отставилъ всъхъ прежнихъ справщиковъ и передалъ какъ типографію, такъ и дъло исправленія книгъ Епифанію Славинецкому съ его кіевскою братіею и греку Арсенію. Никонъ и царь дали приказаніе усиленно собирать по всъмъ монастырямъ старые харатейные списки и присылать въ Москву. Никонъ снова отправилъ Арсенія Суханова на Аеонъ просить греческихъ книгъ. Между тъмъ, у Никона явились враги: то были отставленные справщики, которыхъ самолюбіе было сильно задъто. Они кричали противъ Никона, что онъ поддается наущеніямъ кіевлянъ, зараженныхъ латинскою ересью. Горячими его противниками сдълались тогда протопопъ Иванъ Нероновъ и другъ Неронова, юрьевскій протопопъ Аввакумъ, жившій въ домъ его, во время своего пребыванія въ столицъ 1). Къ нимъ присоединились епископъ коломенскій Павелъ и нъсколько архимандритовъ и протопоповъ, присутствовавшихъ на соборъ и не подписавшихъ его приговора.

Чтобы придать болье освященія начатому ділу, Никонь отправиль, черезь одного грека, по имени Мануила, къ константинопольскому патріарху Паисію двадцать шесть «вопрошеній», которыя касались разныхь вопросовъ богослуженія и въ томъ числі спорныхъ пунктовъ; вмість съ тімъ, Никонъ жаловался на коломенскаго епископа Павла, на протоіерея Неронова и на ихъ сообщниковъ. Московскій патріархъ спрашивалъ совіта константинопольскаго: какъ поступить съ непослушными?

<sup>1)</sup> Нероновъ пока оставляль въ тѣни вопросъ объ исправленіи и нападаль на Никона за его жестокость. "Патріархъ,—писаль онъ къ своимъ друзьямъ, — мучитель терзаеть свою братію членовъ перкви, творить надъ ними поруганіе, однихъ разстритаєть, другихъ проклинаеть. Веззаконное дѣло будеть быть у него въ послушаніи безъ прекословія. Онъ хочеть, чтобъ мы просили у него прощенія; пусть онь у насъ просить! Росударь всю свою душу и всю Русь положиль на патріархову душу; не хорошо такъ мудротвовать государю! «..

Началась у Московскаго Государства война за Малороссію; Никонъ съ ссобеннымъ рвеніемъ благословляль царя на эту войну своимъ совътомъ, въроятно, побуждаемый къ тому же своими кіевскими справщиками, хлопотавшими въ Москвъ о помощи своему отечеству. Отправляясь въ походъ, царь довъриль патріарху, какъ своему ближайшему другу, свою семью, свою столицу, и поручилъ ему наблюдение за правосудиемъ и ходомъ дълъ въ приказахъ. Всъ боялись Никона; ничего важнаго не дълалось безъ его совъта и благословенія. Онъ не только, по примітру Филарета, сталъ называть себя «великимъ государемъ», но, во время отсутствія Алексъя Михайловича, какъ верховный правитель государства, писаль грамоты (напр., о высылкъ подводъ на службу подъ Смоленскъ), въ которыхъ выражался такъ: «Указалъ государь, царь, великій князь всея Руси, Алексъй Михайловичь, и мы, великій государь»... Во время постигшей Москву заразы, Никонъ сдълалъ распоряжение поставить въ разныхъ мъстахъ заставы, чтобы, на время заразы, пресъчь сообщеніе съ войскомъ, въ которомъ былъ государь, приказалъ въ Москвъ заложить кирпичемъ царскія кладовыя и не выпускать никого изъ тёхъ дворовъ, гдъ появится зараза, самъ вывхаль, вивств съ царскимъ семействомъ, Вязьму. Тогда враги, въ его отсутствіе, начали возмущать народъ и толковать, что бъдствіе постигаеть православный народь за еретическаго патріарха. Толпа принесла на сходку къ Успенскому собору образъ Спасителя, на которомъ стерлось изображеніе; некто Софронь Лапотниковь говориль, что этоть образь выскоблень быль по приказанію патріарха, и ему, Софрону, было оть этого образа видъніе: вельно показать образъ мірскимъ людямъ, чтобы всь возстали за поруганіе иконъ. Народъ сердился за то, что Никонъ далъ волю еретикамъ печатать книги; какая-то женщина изъ Калуги кричала всенародно, что ей было видъніе, запрещающее печатать книги. Никону ставили въ вину, что онъ покинуль столицу, а за нимь разбъжались и приходскіе священники. Патріархъ въ своемъ управленіи быль до чрезвычайности строгь, и множество поповъ находилось у него подъ запрещеніемъ, — они-то и были повсемъстными возмутителями толпы. Оставленный въ столицъ князь Проискій съ большимъ трудомъ успокоивалъ народное волненіе, и вопросъ о состоявшихъ подъ запрещеніемь попахь быль до того важень, что старосты и сотскіе московскихь сотенъ и слободъ, не приставшіе къ мятежникамъ, ради всеобщаго успокоенія. били челомъ патріарху, чтобъ онъ разрѣшиль опальныхъ священниковъ, потому что много церквей остается безъ богослуженія, некому напутствовать умирающихъ и погребать мертвыхъ.

По возвращении царя въ Москву, Никонъ опять занялся церковнымъ преобразованіемъ. Арсеній Сухановъ, не жалья издержекъ, досталь съ Аеона до пятисотъ рукописей, изъ которыхъ инымъ приписывали глубокую древность. Славинецкій и грекъ Арсеній съ братіей ревностно трудились надъ исправленіемъ богослужебныхъ книгъ, а между тёмъ, пришелъ отвётъ отъ константинопольскаго патріарха Паисія. Паисій извъщаль, что онъ созываль соборъ въ Константинополъ, и на этомъ соборъ составлены отвъты на присланныя Никономъ «вопрошенія». «Вижу,—писалъ Пансій,—въ грамотахъ преблаженства твоего, что ты жалбешь о несогласіяхь, возникшихь по поводу ивкоторыхъ церковныхъ чиновъ, и думаень, что это различие чиновъ растлъваетъ въру нашу. Хвалимъ твою мысль: кто бережется малаго преступленія, тотъ соблюдается отъ великаго. Еретиковъ и раздорниковъ слъдуетъ убъгать. если они соглашаются въ самыхъ важныхъ предметахъ, но не вполнъ согласны съ православіемъ и придерживаются чего-нибудь своего, чуждаго церковной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествуеть отъ другой въ нъкоторыхъ не особенно важныхъ и несущественныхъ вещахъ, т.-е. не прикасающихся «свойственнымъ составамъ въры», — напр., во времени отправленія богослуженія и т. п., то это не должно быть поводомъ къ разлученію, лишь бы только непреложно сохранялась та же віра. Церковь наша не сначала приняла на себя тоть образъ и последование, какое держить ныне; не

азу, а помалу». Паисій ссылается на Епифанія кипрскаго въ томъ, что церковь с разныхъ мъстахъ принимала различныя степени поста и мясоъденія, ссылася на Василія Великаго, изъ котораго видно, что неокесарійская церковь не ринимала того, что принималось въ другихъ мъстахъ. «Не слъдуетъ, —пролжаетъ Паисій,—и нынъ думать, будто наша православная въра развращася оттого, если одинь говорить свое последование немного различно отъ друого въ несущественныхъ вещахъ, лишь бы только согласовался въ важитиихъ, свойственныхъ соборной церкви». Отвътъ довольно уклончивый: можно мло давать по произволу то болье широкій, то болье узкій смысль тойу, что изнавать несущественнымъ. Самъ Паисій, представившій въ «Отвѣтахъ» з «Вопрошенія» Никона подробное объясненіе литургіи, говорить: «именемъ суса Христа молимъ твое преблаженство, утоли эти распри твоимъ разномъ; не подобаетъ ссориться рабамъ Господнимъ; а наппаче въ вещахъ неажныхъ и несущественныхъ; увъщевай ихъ принять сей чинъ, который мы ишемъ вамъ, котораго держится вся восточная церковь. Изначала у насъ, по оеданію, онъ сохраняется; ни въ единой вещи не было изміненія; за это амь хвала, потому что прочія церкви, отділившись отъ насъ, приняли многія ововведенія, а мы—ничъмъ не растлъваемся». Такимъ образомъ, предосталяя свободу въ неважныхъ пріемахъ богослуженія, константинопольскій паріархъ, однако, требовалъ точнаго единства съ восточной церковью въ литури и вообще въ богослуженіи. О коломенскомъ епископъ и протопопъ Нероновъ ансій даль такое ръшеніе: «Все это знаменіе ереси и раздора, и кто такъ гоорить и въруеть, какь они, тоть чуждь православной нашей въры»; Цаисій вытуеть ихъ отлучить, если они не примуть нелицемърно все такъ, какъ держить и догматствуеть церковь»; онь сравниваеть ихь съ аріанами, кальинистами, лютеранами, которые, подъ видомъ исправленія, покинули «невижное и истинное» въ церкви. «Ихъ молитвы,—говоритъ патріархъ, улы, потому что они полагають въ сомнъніе моленіе нашихъ святыхъ и завваютъ вводить новые чины, которымъ мы никогда не научились отъ наихъ отцовъ, предавшихъ намъ въру». Въ «Отвътахъ» Паисія много излаается и такого, что уже въ русской церкви было согласно съ греческою; но тносительно крестнаго знаменія Паисій указываеть на сложеніе трехъ перыхъ перстовъ, какъ на древній обычай поклоненія, и различаетъ молебное ерстосложение отъ благословляющаго, которое должно изображать имя Іисуа Христа въ четырехъ буквахъ (IC XC). «До насъ дошло,—замъчаетъ Паиій, — что въ вашихъ церковныхъ чинахъ есть еще кое-какія различія, несоласныя съ нашею восточною церковью; удивляемся, что ты о нихъ не спрашваешь. Желаемь, чтобы все это исправилось». Между прочимь, патріархъ орицалъ русскую церковь за то, что въ русскихъ храмахъ женщины и мужчиы сходятся вмъстъ и во время богослужения не стоятъ раздъльно: «женщинъ льдуеть безмольствовать, а туть невозможно сохранять безмольіе, когда сойется съ женщинами много мужчинъ разнаго возраста».

По этому отвъту, Никонъ собраль снова соборь, на которомь, кромъ рускихъ архіереевь, быль антіохійскій патріархъ Макарій, сербскій Михаиль и итрополиты никейскій и молдаванскій. Самъ Никонъ называль себя «великій осударь, старъйшій Никонъ, архіенископъ московскій и всея Великія, Малыя Бълыя Россіи и многихъ епархій, земли же и моря сея земли патріархъ».

Этотъ соборъ положилъ держаться того, что рѣшено было на предшегвовавшемъ московскомъ соборѣ и какъ велитъ константинопольскій патріархъ.
олосъ антіохійскаго патріарха Макарія энергически рѣшалъ правильность
роеперстія. Замѣчательный отвѣтъ его былъ выраженъ такъ: «Мы приняли
реданіе изначала вѣры отъ св. апостолъ и св. отецъ и семи соборовъ творитъ
наменіе честнаго креста тремя первыми перстами десной руки, и кто изъ
ристіанъ православныхъ не творить крестнаго знаменія по преданію восочной перкви, сохраняемаго отъ начала вѣры до сихъ поръ, тотъ еретикъ и
одражатель арменовъ; того ради, мы считаемъ таковаго отлученнымъ отъ

Отца и Сына и св. Духа и проклятымъ». Никейскій митрополить прибавил «на томъ, кто не крестится тремя перстами, пребудеть проклятіе трехъ сопросыми св. отецъ, собиравшихся въ Никеъ и прочихъ соборовъ». 2/

Такимъ образомъ, соборъ этотъ объявилъ ръшительную войну двуперс ному сложенію. Діло было до крайности необдуманное. Если троеперстное сл женіе, какъ повсемъстное у восточныхъ православныхъ народовъ, дъйств тельно имбло за собою всв признаки древности и правильности, то не падоб было забывать, что вся Русь давно уже крестилась двуперстнымъ сложение и уважала многихъ святыхъ, которые несомнънно осъняли себя такимъ а крестнымъ знаменіемъ. Возложить проклятіе на двуперстіе, въ глазахъ пр тивниковъ Никона, значило предать проклятію святыхъ русской церкви, отр питься разомъ отъ священныхъ преданій. Восточные архіерен, чуждые Россі могли отнестись, не зная ни духа русскаго народа, ни склада его понятій, тап легко къ этому вопросу, не сообразивши всъхъ условій; Никонъ, природнь русскій челов'якъ, могъ поступить такъ круго и легкомысленно въ этомъ дъ только по тому безмфриому властолюбію, которое очень часто бываеть сво ствомъ людей съ твердымъ характеромъ, горячо принимающихся за важное дъ сьоего убъжденія. При болье благоразумномъ и осторожномъ способъ дъйстві исправленіе буквы въ русской церкви совершилось бы тихо, безъ больши потрясеній. Никонъ своимъ упорствомъ и горячностью даль зародышъ печал ныхъ событій на будущее время, тімь болье, что его ошибка неизбіжно п влекла за собою другія; такъ всегда въ исторіи мы замічаемь, что стои только историческому дъятелю въ важную минуту стать на ложную дорогу, уже трудно бываетъ сойти съ нея, и ему самому, и его преемникамъ и п слъдователямъ.

Никонъ издалъ новый служебникъ съ текстомъ, исправленнымъ проти прежнихъ печатныхъ изданій и свъреннымъ съ греческимъ. Въ предисловіи і этому служебнику онъ изложилъ поводы, побудившіе его къ исправленію бог служебныхъ книгъ, и дъянія перваго собора въ Москвъ, одобрившаго его пре пріятіе. Онъ приказываль повсюду разсылать и вводить въ употребленіе п богослуженій новый служебникъ. Затемъ, по его приказанію, грекъ Арсеній п ревель съ греческаго книгу «Скрижаль», заключающую въ себъ порядокъ и об ясненіе литургіи и таинствъ. Въ эту Скрижаль внесено изложеніе бывшихъ п Никонъ соборовъ объ исправлении книгъ, отвътъ константинопольскаго п тріарха Паисія и статьи, относящіяся къ вопросу о крестномъ знаменіи въ з щиту троеперстнаго сложенія. Статья «О еже коими персты десныя ру изображается крестъ» вооружается противъ разныхъ способовъ неправильна исполненія крестнаго знаменія. Были такіе, которые крестились, полагая ру сначала на лобъ, а потомъ не на животъ, а на правое плечо. Такіе, — говори статья, — должны быть отлучаемы и проклинаемы. «Это—поругание крестна зпаменія, а не знаменіе его. Это значить—исповъдать вознесеніе сына Бож на небеса, не творя его снитія на землю». Люди, такимъ образомъ полагави крестное знаменіе, составляли, вёроятно, незначительное исключеніе, друперстниковъ было очень много. «Скажите,—говорится въ этомъ сочинен -вы, соединяющіе великій персть съ двумя малыми последними, имьющи между собою неравенство и мъстный разладъ, какъ можете вы исповъдыва таинство пресвятыя Троицы, соприсущной и равнославной? Поистинъ, нещ личенъ вашъ способъ изображенія того первообразнаго, въ которомъ нътъ первенства, ни последовательности, ни большинства, ни меньшинства!» Зашт ники двуперстія объясняли свое крестное знаменіе, будто оно изображаетъ ( жественную и человъческую природу Спасителя. Имъ на это дълается так замъчаніе: «Смотрите, чтобы вы не впали въ мудрованіе о двухъ ипостася въ Інсусъ Христъ, подобно Несторію, говорившему, что иной Сынъ Богъ Сло а иной Іисусъ изъ Назарета, простой человъкъ. Такъ и вы въ трехъ пальцах изображающихъ св. Троицу, уже указываете сыновнюю ипостась, а потом особо отдъливши, указываете еще иную ипостась въ указательномъ и сре

мъ пальцахъ». Двуперстники говорили, что нѣкогда антіохійскій патріархъ метій спориль съ аріанами; желая убѣдить ихъ въ силѣ крестнаго знамен, онь показаль имъ три перста, и отъ этого не произошло никакого знамен, а какъ сложиль два перста, и одинъ пригнуль, то «бысть знаменіе—огнь ыде». Никонъ доказываль имъ, что они здѣсь не понимають смысла того, что тають: Мелетій показаль три перста раздѣльно, и не было знаменія, а какъ ожиль указательный и средній вмѣстѣ, да къ нимъ пригнуль большой рсть, такъ и сотворилось тогда знаменіе. Воть оно и значить—троеперстное аменіе! Двуперстники ссылались на ходившее въ разныхъ сборникахъ слово одорита; Никонъ возражаль, что не знаетъ, о какомъ Феодоритѣ ¹) идетъ дѣ-. Наконецъ, двуперстники ссылались на Максимъ Грека; имъ на это замѣча-, что Максимъ Грекъ хотя быль человѣкъ ученый, но, снисходя къ русскообычаю и много пострадавши, могъ писать и неправильно отъ страха вѣтовъ.

Снова въ апрълъ 1656 года собранъ былъ соборъ, на которомъ Никонъ едставилъ свою Скрижаль. Соборъ утвердилъ ее и еще разъ произнесъ проятіе надъ двуперстниками. По мудрствованію этого собора, соединеніе двухъ слъднихъ пальцевъ съ большимъ выражало неравенство св. Троицы, а два остертые пальца, средній и указательный, означали послъдованіе несторіей ереси. Вмъстъ съ тъмъ предано проклятію (мнимое) слово Феодоритово, на торое ссылались двуперстники. Никонъ подвинулъ этимъ еще далъе разрывъ прошедшимъ. Противники его съ ужасомъ толковали, что Никонъ и согласте съ нимъ духовные, такимъ образомъ, признали еретиками всъхъ святыхъ сской церкви, которые, безъ сомнънія, употребляли двуперстное знаменіе.

По совъту, данному константинопольскимъ патріархомъ, Никонъ началь ступать решительно со своими противниками: Павелъ Коломенскій быль лионъ сана и сосланъ; Нероновъ былъ отправленъ въ заточеніе въ Вологодскій настырь. Вонифатьевъ покорился и скоро самъ ходатайствоваль за Нероно-; Никонъ простилъ последняго; Нероновъ постригся въ монахи подъ именемъ игорія. Аввакумъ, самый задорнъйшій протпвникъ нововведенія, быль соанъ въ Даурію съ женою и семьею. Протопопы Логгинъ и Данило заключены ь тюрьмы и тамъ скоро умерли. Но этими ссылками и заточеніями нельзя быутишить волненія. Когда патріаруь разослаль свои новыя богослужебныя шти и приказываль служить по нимъ и креститься тремя перстами, ропоть днялся разомъ во многихъ мъстахъ. Оставшіеся пока не тронутыми, бывшіе равщики: Никита Пустосвять въ Суздаль и Лазарь въ Романовъ возбуждали продъ къ неповиновенію. Соловецкій монастырь, исключая немногихъ старовъ, воспротивился вмёстё съ своимъ архимандритомъ. Новые учители возали, -- говорили тамъ: -- они отвращають насъ оть истинной вёры, велять ужить на ляцкихъ крыжахъ по новымъ служебникамъ; не будемъ принимать тинской службы и еретическаго чина. Примъръ такого уважаемаго монастыі, какъ Соловецкій, придаль много силы противодъйствію Никоновымъ намъеніямъ. Кромъ крестнаго знаменія, поднялись старые толки о сугубомъ и требомъ аллилуія; защитники старины видёли ересь въ написаніи имени Іисусъ ивсто Исусъ, какъ писали и печатали прежде по невъжеству. Начались толки ъ осьмиконечномъ и четвероконечномъ крестъ. Распространились мистичекія предсказанія о скоромъ появленіи Антихриста, которое, по апокалипсичеимъ вычисленіямъ, приходилось на 1666 годъ. Пошли ходить по рукамъ граотеевь книги: «О въръ» и «Орелъ», гдъ тогдашніе мудрецы излагали свои прощанія о последних временах міра. Всего более помогло развитію противоэйствія то, что было много не любившихъ Никона. Бояре, за исключеніемъ многихъ, не терпъли его за постоянное вмъщательство въ мірскія дъла и за

<sup>1)</sup> Антіохійскій, или Кирскій, пли какой пной; и если Кирскій, то перевода его славянскомъ языкі піть; если же гді есть, то нельзя принимать на вітру всего, о онь писадь, потому что онъ быль противникь Кирилла Александрійскаго.



Судъ надъ патріархомъ Никономъ. Съ рис. А. Земцова.



Судъ надъ патр. Никономъ въ присутствін царя Аленсья Михайловича и восточныхъ патріарховъ. Съ рис. Н. Кошелева.



Русская работа 17 в. Соребряное кадило.



Русская работа 17 въка, Глиняный купшинъ.

ръзкія выходки. Духовенство было озлоблено противъ него за надменности строгость и притесненія, которыя терпело оно отъ его приказныхъ. Никон требоваль оты священниковы трезвой жизни, точнаго исполненія требы в сверхъ того, заставляль ихъ читать въ церкви поученія народу-новость, ко торая не нравилась невъжественному духовенству. Для Никона ничего не стои ло священника, за небрежность въ исполнени своихъ обязанностей, посадит на цъпь, мучить въ тюрьмъ и сослать куда-инбудь на инщенскую жизнь. Па тріархъ былъ суровъ въ обращеніи: «У него, поворили духовные, устрое но подобно адову подписанію; страшно къ воротамъ приблизиться». Нельзя бы ло явиться передъ нимъ безъ трепета: «Знаете ли, кто онъ, —говорили свящев ники, — звърь лютый, медвъдь или волкъ? > Ставленники проживали въ Москв по нъсколько мъсяцевъ, стъсияемые разными формальностями, давали взятк патріаршимъ дьякамъ, по нъсколько часовъ должны были они выстаивать в морозъ, тогда какъ прежде ихъ пускали дожидаться въ домъ. Никонъ имъл привычку часто переводить священниковъ изъ церкви въ церковь. Это был разорительно не только отъ неизовжныхъ расходовъ при перемъщении с мъста на мъсто, но еще и потому, что такіе переводимые попы должны был орать въ Москвъ «перехожія» грамоты, а пока ихъ достануть-проживатьс въ столицъ, между тъмъ какъ ихъ семейства бъдствовали безъ всяких средствъ. Патріаршій дьякъ Иванъ Кокошиловъ, извъстный своимъ взяточні чествомъ еще при патріархъ Іосифъ, безцеремонно бралъ взятки съ свящев никовъ, имфвинихъ дбло въ натріаршемъ приказъ, не только самъ, но через жену свою и людей. По всемъ городамъ патріархъ обложиль данью дворы свя щенно- и церковно-служителей и просвирень, браль съ каждой четверти земл съ копны съна; у него даже нищіе были обложены данью. Такъ, по крайне мъръ, говориди о немъ. Въ челобитной, поданной государю на Никона, говори лось: «Видишь ли, свътъ премилостивый, онъ возлюбилъ стоять высоко вздить широко». Указывая на его вмешательство въ мірскія дела, духовны выражались: «Онъ принялъ власть строить, витесто Евангелія, бердыши, вит сто креста-топорки на помощь государю, на бранныя потребы». Народъ осу ждаль его за бъгство изъ Москвы во время моровой язвы, которая и потом повторялась въ Россіи, и приписываль это бъдствіе правленію и поступкам своего патріарха. Пророки и сновидцы возмущали умы своими ложными от кровеніями противъ Никона. Патріархъ въ 1656 году написаль всенародну грамоту, гдъ убъждаль не върить лжепрорицателямъ и доказываль священ нымъ писаніемъ, что убъгать отъ моровой язвы и вообще отъ бъдствія не со ставляетъ гръха. Но народъ, привыкши къ прежнему крестному знаменік увидя внезапное изм'внение церковныхъ обычаевъ, болъе расположенъ был върить врагамъ Никона, убъждавшимъ русскихъ людей хранить древнее бла гочестіе, чемъ голосу патріарха, ненавидимаго духовенствомъ. Русскіе архіє реи, участвовавшіе вибств съ Никономъ въ преобразованіяхъ, также не тег пъли его за гордое обращение. Была у Никона одна сильная подпора въ цар но скоро онъ потеряль и ее.

До сихъ поръ мы не знаемъ въ подробностяхъ, какъ произошло охда жденіе царя Алексъя Михайловича, считавшаго прежде патріарха своимъ душимъ дружомъ. Въ 1656 году Никонъ былъ еще въ силъ, и его вліянію, межд прочимъ, принадлежить несчастная война, предпринятая противъ Швеціи. В 1657 году, повидимому, также отношенія между царемъ и патріархомъ ещ были хороши. Въ это время патріархъ занимался постройкою новаго монасты ря. Верстахъ въ сорока отъ Москвы понравилось ему мъсто, принадлежавше Роману Боборыкину, на ръкъ Истръ. Никонъ купилъ у владъльца часть ег земли съ селомъ и началъ основывать тамъ монастырь. Сперва онъ построил деревянную ограду съ башпями, а въ срединъ деревянную церковь и пригла силъ на освященіе церкви царя Алексъя Михайловича. «Какое прекрасное мъсто, —сказалъ царь: —какъ Герусалимъ!» Никону понравилось это замъчаніе и онъ задумалъ создать подобіе настоящаго Герусалима: послаль Арсенія Суха

ова снова на Востокъ съ цёлью достать и привезти точный снимокъ съ іеруалимскаго храма Воскресенія. Между тъмъ, онъ даль палестинскія названія
крестностямъ своей начинающейся обители: явился Назаретъ, явилось село
кудельничье и т. п.; гору, съ которой любовался царь, назваль Никонъ Елеоомь, а ръку Истръ—Горданомъ. Но потомъ, мало-по-малу, на Алексъя Михайовича начали оказывать вліяніе враги Никона, бояре: Стръшневъ, Никита
доевскій, Трубецкой и другіе. Бояре, какъ видно, задъли чувствительную
труну въ сердцъ царя; бояре указали ему, что онъ не одинъ самодержецъ,
то, кромъ него, есть еще другой великій государь. Алексъй Михайловичъ былъ
въ такихъ натуръ, которыя не могутъ жить безъ друзей и всегда подпадаютъ
хъ вліянію, но когда спохватятся и увидятъ свою зависимость—имъ дълается
тыдно, досадно, и прежняя дружба начинаетъ тяготить ихъ. Царь, не ссорясь
в Никономъ, сталъ отдаляться отъ него. Никонъ понялъ это и не искалъ объсненій съ царемъ, но вельможи, замътивши, что патріархъ уже не имъетъ
режней силы, не утерпъли, чтобы не дать ему этого почувствовать.

Самъ царь развиль въ этомъ человъкъ властолюбіе, онъ пріучиль его мѣшиваться въ государственныя дѣла, и патріарху трудно было держаться в сторонъ отъ нихъ. Зависимость церкви отъ государственной власти казаась ему нестерпимою, по мѣрѣ того, какъ онъ терялъ прежнюю силу и вліяніе а дѣла государственныя. Съ этихъ поръ у него естественно, если не въ перый разъ явилось, то сильнъе развилось стремленіе поставить духовную власть езависимо отъ свътской и церковь—выше государства. Это ясно видно изъ го критики на Уложеніе, которое подчинило духовныхъ лицъ суду приказовъ: онастырскаго и дворцоваго. «Отвъть» Никона хотя написанъ позже, но въ емъ отразился тотъ взглядъ патріарха, который неминуемо долженъ былъ

ривести его въ столкновение съ верховною свътскою властью 1).

<sup>1)</sup> Онъ называль ложью слова Уложенія, будто бы бояре, составлявшіе его, выпиывали статьи изъ правиль св. апостоль, св. степь вселенскихъ соборовъ и законовъ реческихъ царей. Въ Уложеніи говорится: "Судъ государя царя".—"Нѣть,—возражаетъ реческих царен. В в уложении говорител. "Судь государи цари — "пыть, — возражаеть (иконъ, — судъ Бокий есть, а не царевъ, не человъка судъ, а Богомъ данъ человъкамъ. (ари только слуги Божий". Въ Уложении запрещено судить въ приказахъ, кромъ велимъ царственныхъ дъль, въ большіе праздники и въ дни рожденія государя и члеовъ его семейства. Никонъ возмущается сопоставленіемъ царскихъ дней съ господскими раздниками: "Что это за праздники? Что это за тапиство? Все любострастно и поеловъчески! Не только уподобиль человъковъ Богу, но и предпочель Богу!" По поводу енежнаго безчестія и телесных в наказаній, положенных за оскорбленіе духовныхь, иконь восклицаеть: "Откуда ты, беззакопникь, выдумаль, въ противность божественмхъ заповъдей и уставовъ св. апостоль и св. отепъ, возмърять противъ зла зломъ, обоями и платою серебра по качеству и количеству!" Ето возмущало то, что какое ы то ни было дьпо, касающееся патріарха и духовенства, можеть разбираться и су-пться свётскою властью.—83 и 84 ст. гл. Х Уложенія говорять о безчестій, положен-омъ на духовныхъ лиць, за оскорбленіе бояръ, окольничихъ и другихъ лиць: "Не ьявольскій ли это законь? спрашиваеть Никонъ. Ей-ей, самого Антикриста; выдуманъ и того, чтобы никто не смёль отъ страха пропов'ядывать правды Божіей, по напи-анному: не обличай безумныхъ, да не возненавидять тя. Въ X гл. въ 1 статъв напиано: судь одинъ оть мада до велика, безъ различія чина и достоянія—стало быть, и авни одинаковыя, какъ простымъ людямъ, такъ и священному чину! Хорошо сдёлаль ы всякій человёкъ священнаго чина оть патріарха до послёднихъ причетниковъ, сли бы не послушаль и не пошель на твое беззаконное судище, но наплеваль на аконъ и на судью беззаконнаго, какъ поступали отроки по повелѣнію цареву. Вотъ, ъ книгѣ Прологѣ пишется, какъ святые мученики и исповѣдники, влекомые на судице, не только не повиновались, но оплевали и прокляли ихъ беззаконія. Такъ и еперь, если кто хочеть мужественно подвигнуться за заповъди Христовы и за каноны в. апостоль и св. отець, то пусть не только судьи не послушаеть, но оплюеть и проклянеть го повельніе и законь. И если кто у пристава отниметь наказную или приставную амять (за что въ 142 ст. Х гл. положено наказаніе кнугомь), и издереть ес, и оплюеть е, и потопчеть, тоть не погрѣшить, какъ и первые мученики... О, богоборче, князь никита, что ты это говоришь про слободы патріаршія, владычни и монастырскія? Не ст. и Божіи и мы всть Божіи, кромѣ тебя и подобныхь тебѣ? Священническая часть божья часть и достояніе. Не должно разсуждать объ управленін епископомъ церковаго имънія: онъ имъетъ власть управлять имъ, какъ предъ лицомъ Бога. Если еписко-

Лътомъ 1658 г. наступила явная размолвка.

Прівхаль въ Москву грузинскій царевичь Теймуразь; по этому повод быль во дворць большой объдь. Никона не пригласили, хотя прежде въ подоб ныхъ случаяхъ ему оказывали первую честь. Патріархъ послаль своего боярг на, князя, по имени Димитрія, за какимъ-то церковнымъ дѣломъ, такъ он самъ говорилъ, или для того, чтобы высмотръть, что тамъ дълалось, какъ го ворили другіе. Окольничій Богданъ Матвъевичъ Хитрово, расчищавшій въ тол пъ путь для грузинскаго царевича, ударилъ по головъ палкою патріаршаг боярина.

Напрасно бъешь меня, Богданъ Матвѣевичъ, — сказалъ патріарші

бояринъ, - мы пришли сюда не просто, а за дъломъ. — А ты кто таковъ?—спросилъ окольничій.

— Я патріаршій человъкъ, за дъломъ посланъ!—отвъчалъ Димитрій. — Не дорожись! —сказалъ Хитрово, и еще разъ ударилъ Димитрі

Патріаршій бояринъ Димитрій съ плачемъ вернулся къ Никону и жал

Никонъ написалъ царю письмо и просилъ суда за оскорбление своег боярина.

Царь отвъчаль ему собственноручно: «Сыщу и по времени самъ съ т

бою видъться буду».

Однако, прошелъ день, другой: царь не повидался съ Никономъ и не уч

ниль расправы за оскорбление его боярина.

Наступило 8-е іюля, праздникъ иконы Казанской Богородицы. Въ этог праздникъ патріархъ обыкновенно служилъ со всъмъ соборомъ въ храмъ К занской Божіей Матери. Царь съ боярами присутствоваль на богослужені Наканунь, когда пришло время собираться къ вечернь, патріархъ послаль в

памъ поручены человъческія души, то тьмъ паче сльдуеть имъ поручить имънія, что они установляли въ нихъ всф власти и чрезъ руки честныхъ пресвитеровъ и діаконо подавали требуемое убогимъ... Гдв написано, чтобы царямъ, и князьямъ, и боярамъ дьякамъ судить духовныхъ? Перечти все правила не только христіанскія, но и мучител скія; нигдъ не найдешь, чтобы можно было судить патріарха! Епископовъ и митр подита, по 9 правилу четвертаго вселенскаго и кареагенскаго соборовъ, могуть с дить только епископы всей области, если ихъ будеть не менъе двънадцати. Пресвите дить полько епископовъ, дьякона три причетника вмёсть съ епископовъ. По каки жо ты законамъ вымыслить судить въ монастырскомъ приказѣ простымъ людямъ мит политовъ, епископовъ, архимандритовъ, пгуменовъ, поповъ, дьяконовъ, причетниковъ Такъ относился Никонъ къ Уложенію, книгъ законовъ государства, которая бы утверждена приговоромъ выборныхъ людей всей Русской Земли. Никонъ не дава значенія этому приговору: "Всёмъ вёдомо,—говориль опъ,—что сборъ быль не по воз отъ боязни междоусобія всёхъ черныхъ людей, а не ради истинной правды". О дьяка и приказныхъ людяхъ, въ рукахъ которыхъ было Уложеніе, Никонъ отзывался та "Это-въдомые враги Божін и дневные разбойники: безъ всякой боязни днемъ люд Божінхъ губять".

Выходки подобнаго рода, безъ сомивнія, Никонъ позволяль себѣ и въ то врег когда сго могущество уже пошатнулось; по еще не доходило до явной размолвки. В конъ говорить въ письмѣ къ константинопольскому патріарху Діонисію: "У его ца скаго величества составлена книга, противная Евангелію и правиламъ св. апосто и св. отець. По ней судять, ее почитають выше Евангелія Христова. Въ той кни указано судить духовныхъ архіереевъ и ихъ стряпчихъ, дѣтей боярскихъ, крестьяв архимандритовъ, и пгуменовъ, и монаховъ, и монастырскихъ слугъ, и крестьявъ поповъ, и церковныхъ причетниковъ въ монастырскихъ приказахъ мірскимъ людя гдѣ духовнаго чина пѣтъ вовсе. Мчого и другихъ пребеззаконій въ этой книгѣ! В объ этой проклятой книгѣ много разъ говорили сго царскому величеству, но за тепиѣлъ уничиженіе и много разъ меня хотѣли убить. Парь былъ прежло бла я терпъль уничиженіе и много разь меня хотъли убить. Царь быль прожде бла говъень и милостивь, во всемъ искаль Божінхь заповъдей, и тогда милостію Божі и нашимъ благословеніемъ побъдиль Литву. Съ тъхъ поръ онъ началь гордиться возвышаться, а мы ему говорили: перестань! Онъ же въ архіерейскія дъла нача вступаться, судами нашими овладёль: самь ди собою онь такь захотёль поступать, в же эдые люди его изменили,—онъ уподобился Ровоаму, царю израильскому, которы отложиль советь старыхъмужей и слушаль совета техь, которые съ нимъ восинтывалися дарю священника съ въстью, что патріархъ идеть въ церковь. Царь не пришель; не было его въ церкви и въ самый день праздника. Никонъ поняль, что царь озлобился на него. 10 іюля быль праздникъ ризы Господней. Тогда, по обычаю, царь присутствоваль при патріаршемъ богослуженіи въ Успенскомъ соборь. Никонъ посылаль къ царю передъ вечернею, а потомъ и передъ заутренею. Царь не пришель и послаль къ Никону своего спальника, князя Юрія Ромодановскаго, который сказаль: «Царское величество на тебя гнѣвенъ: оттого онъ не пришель къ заутрени и повелѣль не ждать его къ святой литургіи».

Никонъ спросилъ: за что царь на него гнъвается?

Юрій Ромодановскій отвъчаль: «Ты пренебрегь его царскимъ величествомъ и пишешься великимъ государемъ, а у насъ одинъ великій государь— царь».

Никонъ возразилъ на это: «Я называюсь великимъ государемъ не собою. Такъ восхотълъ и повелълъ его величество. На это у меня и грамоты есть, писанныя рукою его царскаго величества».

Ромодановскій сказаль: «Царское величество почтиль тебя, яко отца и пастыря, и ты этого не уразумѣль; а нынѣ царское величество велѣль тебѣ сказать: отнынѣ не пишись и не называйся великимъ государемъ; почитать тебя впредь не будетъ».

Самолюбіе Никона было уязвлено до крайней степени. Сталъ онь думать, и ръшился произнести торжественио отреченіе отъ патріаршей каоедры, въроятно, разсчитывая, что кроткій и набожный царь испугается и поспъпитъ помириться съ первосвятителемъ. Въ тотъ же день, послѣ посѣщенія Ромодановскаго, онъ сказалъ о своемъ намъреніи патріаршему дьяку Каликину. Каликинъ уговаривалъ Никона не дѣлать этого; Никонъ стоялъ на своемъ. Каликинъ сообщилъ боярину Зюзину, другу Никона. Зюзинъ велѣлъ передать Никону, чтобы онъ не гнѣвилъ государя; иначе—захочетъ воротиться назадъ, да будетъ поздно. Никонъ пѣсколько призадумался, сталъ-было писать, но потомъ разодралъ написанное, сказалъ: «нду!» Онъ приказалъ купить себъ простую палку, какую носили попы.

Въ тотъ же день патріархъ отслужиль въ Успенскомъ соборѣ литургію, а во время причастна даль приказаніе, чтобы никого не выпускали изъ церкви, потому что онъ намъренъ говорить поученіе.

При концъ объдни сталъ говорить поучение.

Прочитавши сначала слово изъ Златоуста, Никонъ повернулъ ръчь о собъ: «Лънивъ я сталъ, —сказалъ онъ, —не гожусь быть патріархомъ, окоростевълъ отъ лъни и вы окоростевъл отъ моего неученія. Называли меня еретикомъ, иконоборцемъ, что я новыя книги завелъ, камнями хотъли меня побить; съ этихъ поръ я вамъ не патріархъ...»

Отъ такой неожиданной ръчи въ церкви поднялся шумъ; трудно было разслынать, что далъе говорилъ Никонъ. Одни послъ того показывали, будто онъ сказалъ: «Будь я анаеема, если захочу быть патріархомъ!» Другіе отрицали это. Какъ бы то ни было, кончивши свою ръчь, Никонъ разоблачился, ушелъ въ ризницу, написалъ царю письмо, надълъ мантію и черный клобукъ, вышелъ къ народу и сълъ на послъдней ступени амвона, на которомъ облачаются архіереи. Встревоженный народъ кричалъ, что не выпуститъ его безъ государева указа. Между тъмъ, царь уже узналъ о томъ, что происходитъ въ Успенскомъ соборъ. «Я будто сплю съ открытыми глазами!» сказалъ онъ, и отправилъ въ соборъ князя Трубецкого и Родіона Стрѣшнева.

— Для чего ты патріаршество оставляещь?—спросиль Трубецкой. —

Ето тебя гонить?

— Я оставляю патріаршество самъ собою, — сказаль Никонъ и послаль

письмо царю.

Въ другой разъ пришелъ къ нему отъ царя Трубецкой съ товарищемъ, сказалъ, чтобы онъ не оставлялъ патріаршества.

— Даю мъсто гнъву царскаго величества, — сказалъ Никонъ. — Бояре и всякіе люди церковному чину обиды творять, а царское величество управы не даеть и на насъ гнъваеть, когда мы жалуемся. А нъть ничего хуже, какъ царскій гнъвъ носить.

— Ты самъ, —сказалъ бояринъ Трубецкой, — называещь себя великимъ

государемъ и вступаешь въ государевы дъла.

— Мы, —сказалъ Никонъ, —великимъ государемъ не сами назвались и въ дарскія дѣла не вступаемся, а развѣ о правдѣ какой говорили или отъ бѣды кого-нибудь избавляли, такъ мы, архіереи, на то заповѣдь приняли отъ Господа, который сказалъ: «Слушаяй заповѣдь Мене слушаетъ».

Вдобавокъ онъ просилъ у государя себѣ келью; ему отвѣчали, что келей на патріаршемъ дворѣ много: можетъ жить въ любой ¹). Затѣмъ Никонъ снядъ съ себя мантію, вышелъ изъ церкви и ушелъ пѣшкомъ на подворье Воскресен-

скаго монастыря.

Онъ пробыль тамъ два дня, быть можетъ, дожидаясь, что царь, по крайней мъръ теперь, позоветъ его и захочетъ съ нимъ объясниться, но царь не звалъ его. Никонъ отправился въ Воскресенскій монастырь на двухъ плетеныхъ повозкахъ, которыя тогда назывались кіевскими, написавши царю письме въ такомъ смыслъ: «По отшествін боярина вашего Алексъя Никитича съ товарищами, ждалт я отъ васъ, великаго государя, милостивато указа по моему прошенію; не дождался,—и многихъ ради бользней велълъ отвезти себя

въ Воскресенскій монастырь».

Вслѣдъ за Никономъ пріѣхалъ въ Воскресенскій монастырь бояринъ Трубецкой, но не съ мировой, не съ просьбой о возвращеніи въ столицу. Бояринъ сказалъ ему: «Подай великому государю, государынъ царицъ и ихъ дѣтямъ свое благословеніе, благослови того, кому Богъ изволитъ быть на твоемъ мѣстѣ патріархомъ, а пока патріарха нѣтъ, благослови вѣдать церковь крутицкому митрополиту». Никонъ даль на все согласіє; просилъ, чтобъ государь, царица и ихъ дѣти также его простили, билъ челомъ о скорѣйшемъ избраніи преемника, чтобы церковь не вдовствовала, не была безпастырною, и въ заключеніе подтвердилъ, что онъ самъ не хочетъ быть патріархомъ.

Казалось, дёло было совершенно покончено. Правитель церкви самъ отрекся отъ управленія ею, —случай не рёдкій въ церковной исторіи; —оставалось избрать на его мѣсто другого законнымъ порядкомъ. Но царь началь колебаться: съ одной стороны, въ немъ говорило прежнее дружеское чувство къ Никону, съ другой —бояре настраивали его противъ патріарха, представляя ему, что Никонъ умалялъ самодержавную власть государя. Царь боялся раздражить боярь, не принималъ явно стороны ненавидимаго ими патріарха, но отправилъ черезъ Аеанасія Матюшкина Никону свое прощеніе; потомъ —посылаль къ пему какого-то князя Юрія, приказывалъ передать, что всѣ бояре на него злобствують, —одинъ только царь и посланный князь Юрій къ нему добры. Между тѣмъ, царь не посмѣлъ тогда просить его о возвращеніи на патріаршество. Никонъ, какъ будто забывши о патріаршествѣ, дѣятельно за-

<sup>1)</sup> Вся эта бесёда Никона съ Трубецкимъ основана на собственномъ письме Никона къ константинопольскому патріарху. По другимъ извёстіямъ, Никонъ въ это время говорилъ только, что сходитъ съ патріаршества по своей волё. Ничто не подаетъ повода сомнёваться въ извёстій, сообщаемомъ письмомъ Никона. Всему церковному вёдомству нанесена была жестокая обида послё того, какъ оскорбленіе, сдёланное патріаршему боярину, оставлено самимъ государемь безъ вниманія. Притомъ, патріарху было объявлено, что царь на него гиёвается. Московскому патріарху приходилось, естественно, говорить присланнымъ боярамъ именно тѣ слова, какія онъ сообщаеть въ письмё константинопольскому. Это согласно и съ характеромъ Никона, который въ это время долженъ былъ находиться въ сильно раздраженномъ состояніи, Онъ, конечно, надёвлся, что, послё заявленнаго отреченія, царь такъ или иначе самъ захочеть съ нимъ объясниться. Но Алексёй Михайловичъ какъ будто на вло прислаль къ нему недоброжелателей. Съ своей стороны и боярамъ вполнё естественно было сдёлать ему упрекъ о вмёшательстве въ государственным дёла, за что эни и прежде на него злобствовали.

нимался каменными постройками въ Воскресенскомъ монастырѣ, копалъ возлѣ монастыря пруды, разводилъ рыбу, строилъ мельницы, разсаживалъ сады, расчищалъ лѣса, всегда показывалъ примъръ рабочимъ, трудясь наравнѣ съ ними. Царь не разъ жаловалъ ему щедрую милостыню на созданіе монастыря, па прокормленіе нищихъ, и, въ знакъ особаго вниманія, въ большіе праздники п свои семейныя торжества, посылалъ ему лакомства, которыя онъ отдаваль на транезу всей братіи.

Но потомъ вмѣшательство Никопа въ церковныя дѣла опять вооружило противъ него царя <sup>1</sup>), и царь, по наговору бояръ, запретилъ сноситься съ Никопомъ, приказалъ сдѣлать обыскъ въ его бумагахъ и пересталъ оказывать ему прежніе знаки вниманія.

Въ иолъ 1659 года Никонъ, узнавши о томъ, чте дълается въ Москвъ ст его бумагами, написалъ царю ръзкое письмо: «Ты, великій государь,—писаль онь, —черезъ стольника своего Аеанасія Матюшкина прислаль свое милостивое прощеніе; леперь же, слышу, поступаешь со мной не какъ съ прощеннымъ, а какъ съ последнимъ злодемъ. Ты повелель взять мои вещи, оставшіяся въ кельи, и письма, въ которыхъ много тайнаго, чего не слідуеть знать мірянамъ. Божьимъ попущеніемъ, вашимъ государскимъ совътомъ и встмъ священнымъ соборомъ я былъ избранъ первымъ святителемъ, и много вашихъ государевыхъ тайнъ было у меня; кромъ того, многіе, требуя прощенія своихъ грфховъ, написывали ихъ собственноручно и, запечатавши, подавали мнъ, потому что я, какъ святитель, имъль власть, по благодати Божіей, разръшать и въдать никому не подобало, разрѣщать имъ грѣхи, которые да и тебъ, великому государю. Удивляюсь, какъ ты дошель до такого дерзновенія: ты прежде страшился судить простыхъ церковныхъ причетниковь, потому что этого святые законы не повельвають, а теперь захотыль выдать гръхи и тайны бывшаго пастыря, и не только самъ, да еще попустиль и мірскимъ людямъ; пусть Богъ не поставить имъ во грѣхъ этой дерзости, если покаятся! Если тебъ, великій государь, чего нужно было отъ насъ, то мы бы для тебя сдълали все, что тебъ подобаетъ. Все это дълается, какъ мы слышали, лишь для того, чтобы у нась не осталось писанія руки твоей, гдь ты называль насъ великимъ государемъ. Отъ тебя, великій государь, положено было этому начало. Такъ писаль ты во всъхъ твоихъ государевыхъ грамотахъ; такъ писано было и въ отпискахъ всёхъ полковъ къ тебе и во всякихъ делахъ. Этого певозможно уничтожить. Пусть истребится оное злое, горделивое, проклятое проименованіе, происшедшее не по моей воль. Надыось на Господа: нигдь не найдется моего хотьнія или вельнія на это, развы кромы лживыхы силетень лжебратій, отъ которыхъ я много пострадаль и пострадаю. Все, что нами сказа-

<sup>1)</sup> Весною 1659 года Никонъ, услышавши, что крутицкій митрополить въ Москвъ совершаль обрядь шествія на ослѣ въ день вербнаго воскресенья, написаль государю писмо, въ которомъ осуждаль этотъ поступокъ, считаемый имъ исключительною принадлежностью патріаршаго званія. "Нѣкто,—писаль онъ царю,—дерзнуль олюбодѣйствовать сѣдалище великаго архісрея. Пишу это—не желая возвращенія къ любопа-зачалію и ко власти. Если хотите избирать патріарха благозаконно и правильно, то начните набраніе соборно, и кого божественная благодать набереть, того и мы благословить. Если это совершилось по твоей волѣ, государь, Богъ тебя прости, только впередь воздержноь брать на себя то, что не въ твоей власти! Царь отправнать къ Никону приближенныхъ лиць объяснить, что ужъ вздавна въ Россіи митрополиты совершали это дѣйство. Никонъ возразиль, что это прежде дѣлалось невѣдѣніемъ. Вѣгоятно, во время Никонова патріаршества, уже прежде было сдѣлано распоряженіе о томъ, что означенное дѣйство должно принадлежать только патріарху. Ему замѣтили, чтобы онъ болѣе не выѣшивался въ этого рода дѣла. Никонь отвѣталь, что онь паству свою оставиль, но не оставляль попеченія объ истинѣ.—"И простые пустынники,—сказаль онъ,—говорили парямъ греческимъ объ исправленіи духовныхъ дѣлъ".—"Но вѣдь ты отъ патріаршества отрекся,—сказали ему,—и даль благословеніе на избраніе себѣ преемника".—
"Да, отрекся,—отвѣчаль Никонь,—не думаю о возвращеніи на святительскій престоль, и теперь даю благословеніе на избраніе преемника; но я не отрицаюсь называться интріврюмъ".





Русское зодчество XVII века. Водяныя порота Борисогатоскаго Русово зодчество XVII века. Церковь въ Толчковъ близъ. Яреславля

монастыря въ Ростовъ.



Анзерскій скить на Бъломъ морв. Съ рис. И. Суслова.

но смиренно, - перетолковано, будто сказано было гордо; что было благохвально, то пересказано тебь хульно, и отъ такихъ-то лживыхъ словесъ поднялся противъ меня гиввъ твой! Думаю, и тебъ памятно, великій государь, какъ, по нашему приказанію, вельди кликать насъ по трисвятомъ великимъ господиномъ, а не великимъ государемъ. Если тебъ это не памятно, изволь допросить церковниковь и соборных в дьяковь, и они тебъ то же скажуть, если не солгуть. Прежде я былъ у твоей милости единотрапезенъ съ тобою: ты меня кормилъ тучными брашнами, а теперь, іюня въ 25 день, когда торжествовалось рожденіе благовърной царевны Анны Михайловны, всъ веселились отъ твоей трапезы; одинъ я, какъ песъ, лишенъ богатой трапезы вашей! Если бы ты не считалъ меня врагомъ, то не лишилъ бы меня малаго кусочка хлѣба отъ богатой вашей трапезы. Это пишу я не потому, что хльба лишаюсь, а потому, что желаю милости и любви отъ тебя, великаго государя. Перестань, молю тебя, Господа ради, на меня гивваться. Не попускай истязать мои худыя вещи. Угодно ли бы тебв, чтобы люди дерзали въдать твои тайны, помимо твоей воли! Не одинъ я, но многіе ради меня страдають. Еще недавно ты, государь, приказываль мнь сказать съ княземъ Юріемъ, что только ты, да князь Юрій ко мнѣ добры; а теперь вижу, что ты не только самъ сталъ немилостивъ ко мнъ, убогому своему богомольцу, а еще возбраняешь другимъ миловать меня: всёмъ положенъ крепкій заказъ не приходить ко мнъ! Ради Господа молю, перестань такъ поступать! Хотя ты и царь великій, но оть Господа поставлень правды ради! Въ чемъ моя неправда передъ тобою? Въ томъ ли, что, ради церкви, просилъ суда на обидящаго? Что же? Не только не получилъ я праведнаго суда, но и отвъты были псполнены немилосердія. Теперь слышу, что, противно церковнымъ законамъ, ты самъ изволишь судить священные чины, которыхъ не повърено тебъ судить. Помнишь Мануила, царя греческого, какъ хотель онъ судить священииковъ, а ему Христосъ явился: въ соборной, апостольской церкви есть образъ, гдь святая десница Христова указываеть указательнымь перстомь, повельвая ангеламъ показнить царя, за то, чтобъ не отваживался судить рабовъ Божінхъ прежде общаго суда! Умились, Господа ради, и изъ-за меня гръщнаго не озлобляй тъхъ, которые жальють о мнь. Всь люди—твои и въ твоей рукь, того ради паче милуй и заступай, какъ и божественный апостоль учить: ты слуга Божій, въ отмщеніе злодінть и въ похвалу добрымь: суди праведно, а на лица, не смотри; тъхъ же, которые озлоблены и заточены по малымъ винамъ или по оболганію, тъхъ, ради Бога, освободи и возврати; тогда и Богь святый оставить многія твои согръшенія». Въ заключеніе Никонъ увъряль царя, что опъ не забираль съ собою патріаршей казны и ризницы, какъ на него гово-

Письмо это не понравилось государю, а бояре намъренно усиливали въ немъ досаду противъ бывшаго друга. Подъ предлогомъ небезопасности отъ нашествія враговъ, его хотьли удалить отъ Москвы и отъ имени царя предложили переъхать въ крынкій монастырь Макарія Колязинскаго. «У меня,—казаль Никонъ,—есть свои крыпкіе монастыри: Иверскій и Крестный, а въ Колязинь я не пойду; лучше уже мнъ идти въ Зачатейскій монастырь въ Китайгородъ, въ углу». — «Какой это Зачатейскій монастырь?» спросиль его посланный. — «Тотъ, сказаль Никонъ, что на Варварскомъ крестъ, подъ горою». — «Тамъ тюрьма», замътиль посланный. — «Это и есть Зачатейскій монастырь», сказаль Никонъ. Его не услали въ Колязинскій монастырь. Съ

<sup>1) &</sup>quot;Говорять, будто я много ризницы и казны взяль съ собою—я взяль одинь только саккось и то недорогой, а омофорь прислаль мнё халкидонскій митрополить. Казны я съ собой не взяль, а удержаль немного, сколько нужно было на церковное строеніе, чтобы расплатиться съ работниками. Гдё другая казна, то всёмъ явно, куда она пошла: дворь московскій стоить тысячь десять, на постройку посадовь петрачено тысячь десять, а этимь, тебё, государь, я челомъ удариль на подъемъ ратный; да ло-шалей куплено прошлымъ лётомъ тысячи на три, да тысячь десять есть въ казнъ. Шапка архіерейская тысячь въ пять-шесть стала".

парскаго разръшенія Никонъ прівзжаль въ Москву, даваль всъмъ разръшеніе и прощеніе, а черезъ три дня, по царскому повельнію, отправился въ Крестный монастырь, построенный имъ на Бъломъ моръ, въ память своего избавленія отъ кораблекрушенія, когда онъ быль еще простымъ іеромонахомъ.

Никона удалили съ тъмъ, чтобы, во время его отдаленія, ръшить его судьбу. Въ февралъ 1660 года, въ Москвъ, собранъ былъ соборъ, который положиль не только избрать другого патріарха, но лишить Никона чести архіерейства и священства. Государь смутился утвердить такой приговорь и поручиль просмотръть его греческимъ архіереямъ, случайно бывшимъ въ Москвъ. Греки, сообразивши, что противъ Никона вооружены сильные міра сего, не только одобрили приговоръ русскихъ духовныхъ, но еще нашли, въ подтвержденіе справедливости этого приговора, какое-то сомнительнаго свойства объяснение правиль Номоканона. Тогда энергически подиялся за Никона ученый кіевскій старецъ Епифаній Славинецкій. Онъ, въ поданной царю запискъ, на основаніи церковнаго права, ясно доказалъ несостоятельность примъценія указанныхъ греками мъсть къ приговору надъ Никономъ. Епифаній признаваль, что соборъ имъеть полное право избрать другого патріарха, но не можеть лишить Никона чести патріаршаго сана и архіерейскаго служенія, такъ какъ добровольно отрекающісся архіерен не могуть, безъ вины и суда, лишаться права носить сань и служить по архіерейскому чину. Доказательства Славинецкаго показались такъ сильны, что царь остался въ недоумъніи. Онъ ръшился снова обратиться къ Никону съ ласкою и просить его, чтобъ онъ далъ свое благословение на избраніе новаго патріарха. Никонъ отвічаль, что если его позовуть въ Москву, то онъ дастъ свое благословеніе новоизбранному натріарху, а самъ удалится въ монастырь. Но Никона не решались призвать въ Москву на соборъ; ему только дозволили воротиться въ Воскресенскій монастырь. Туда прибыль снова Никонъ и жаловался, что когда онъ находился въ Крестномъ монастыръ. то его хотъль отравить черный дьяконъ Өеодосій, подосланный крутицкимъ митрополитомъ, его заклятымъ врагомъ. Оеодосій со своими соумышленниками быль въ Москвъ подвергнутъ пыткъ; но темное дъло осталось неразъясненнымъ.

Въ Воскресенскомъ монастыръ Никона ожидала другая непріятность: скольничій Романъ Боборыкинъ завладёль угодьями, принадлежащими Воскресенскому монастырю. Монастырскій приказъ утвердиль за нимь эту землю. Между крестьянами Боборыкина и монастырскими произошли, по обычаю, споры и драки. Боборыкинъ подалъ жалобу въ монастырскій приказъ, а приказъ притяпуль къ отвъту монастырскихъ крестьянъ. Тогда Никонъ написалъ царю длинное и ръзкое письмо, называлъ церковь гонимою, сравнивалъ ее съ апокалипсическою женою, преслъдуемою зміемь. «Откуда, — спрашиваль онъ царя въ своемъ письмѣ, — взялъ ты такую дерзость, чтобы дѣлать сыски о насъ и судить насъ? Какіе законы Божіи повельли тебь обладать нами, божіими рабами? Не довольно ли тебъ судить правильно людей царствія міра сего? Но ты и объ этомъ не стараешься... Мало ли тебъ нашего бъгства? Мало ли тебъ, что мы оставили все на волю твоего благородія, отрясая прахъ ногъ своихь ко свидътельству въ день судный! Рука твоя обладаеть всъмъ архіерейскимъ судомъ и достояніемъ. По твоему указу, -- страшно молвить, -- владыкъ посвящають, архимандритовь, игуменовь и поповь поставляють, а въ ставильныхъ грамотахъ дають тебв равную честь со святымъ Духомъ, пишуть: «По благодати св. Духа и по указу великаго государя». Какъ будто святой Духъ не воленъ посвятить и безъ твоего указа? Какъ много Богъ тебъ терпитъ, когда написано: «аще кто на св. Духа хулить, не имать оставленія, ни въ сій въкъ, ни въ будущій». Если тебя и это не устрашило, то что можетъ устрашить! Уже ты сталь недостойнымь прощенія за свою дерзость. Повсюду твоимъ насиліемъ отнимаются у митрополій, епископій и монастырей движимыя и недвижимыя вещи. Ты обратиль ин во что установленія и законы св. отець, благочестивыхъ царей греческихъ, великихъ царей русскихъ и даже грамоты

и уставы твоего отца и твои собственные. Прежде, по крайней мъръ, хотя п написано было по страсти, ради народнаго смущенія, но все-таки сказано: въ монастырскомъ приказъ сидъть архимандритомъ, игуменомъ, священникомъ и честнымъ старцамъ; а ты все это упразднилъ: судятъ церковный чинъ мірскіе судьи; ты обезчестиль св. Духа, признавши его силу и благодать недостаточною безъ твоего указа; обезчестиль святыхъ апостоловь, дерзая поступать противно ихъ правиламъ, — лики святыхъ, вселенскіе соборы, св. отецъ, благочестивыхъ царей, великихъ князей, укръпившихъ православные законы. Ордынскіе цари возстануть противь тебя вь день судный съ ихъ ярлыками; и они, невърные, не судили сами церковныхъ судовъ, не вступались ни во что церковное, не оскорбляли архіереевь, не отнимали Божія возложенія, а сами давали грамоты, которыя всюду по митрополіямь, монастырямь и соборнымь церквамъ соблюдались до твоего царствованія. Того ради, Божія благодать исполняла царскіе обиходы и міръ былъ весь строень, а въ твое царствіе всь грамоты упразднены, и отняты у церкви Божіей многія недвижимыя вещи; за это Богь оставиль тебя, и впередь оставить, если не покаешься»... Никонъ въ томъ же письмъ разсказываль, что ему было видъніе во время дремоты въ деркви на заутрени: являлся ему митрополить Петръ и повелъль сказать царю, что за обиды, нанесенныя церкви, быль два раза морь въ странъ, и царское войско терпъло поражение. Вслъдъ затъмъ Никону, какъ онъ увърялъ, представился царскій дворець, и нікій сіздой мужь сказаль: «Псы будуть вь этомъ дворъ щенять своихъ родить, и радость настанетъ бъсамъ отъ погибели многихъ людей».

Само собою разумѣется, послѣ этого письма примиреніе царя съ патріаркомъ стало еще труднѣе. Между тѣмъ, монастырскій приказъ, на зло Никону, особенно ненавидѣвшему этотъ приказъ, рѣшилъ дѣло спорное въ пользу Боборыкина. Никонъ, раздраженный этимъ до крайности, отслужилъ въ Воскресенскомъ монастырѣ молебенъ и, за этимъ молебномъ, велѣлъ прочитать жалованную грамоту царя на землю Воскресенскаго монастыря, въ доказательство того, что монастырскій приказъ рѣшилъ дѣло неправильно, а потомъ произнесъ

проклятіе, выбирая пригодныя слова изъ 108 псалма 1).

Боборыкинъ донесъ, что эти проклятія относились къ государю.

Набожный царь пришель въ ужасъ, собраль къ себт архіереевь, плакалъ и говорилъ: «Пусть я гръшенъ; но чъмъ виновата жена моя и любезныя дъти мои, и весь дворъ мой, чтобы подвергаться такой клятвъ?»

Въ это время сталь приближенъ къ царю грекъ митрополитъ газскій, Пансій Лигаридь, человъкъ ученый, получившій образованіе въ Италіи; впослівдствін онь быль въ Палестинъ посвящень въ архіерейскій санъ, но подвергся запрещенію отъ іерусалимскаго патріарха Нектарія за латино-мудрствованіе. Никонъ, еще до своего отреченія, по ходатайству грека Арсенія, пригласиль его въ Москву. Пансій прівхаль уже въ 1662 году, когда патріархь находился въ Воскресенскомъ монастыръ. Никонъ надъялся найти себъ защитника въ этомъ ученомъ грекъ. Паисій сперва пытался примирить патріарха съ царемъ, и письменно убъждаль его смириться и отдать кесарево кесареви, но увидъль, что выходки Никона до того раздражили царя и бояръ, что на примиреніе надежды ніть—и открыто сталь на сторону враговъ патріарха. Этотъ прівзжій грекъ подаль царю совъть обратиться къ вселенскимъ патріархамъ. Царь Алексъй Михайловичъ, по своей натурь, всегда готовъ быль прибъгнуть къ полумърамъ, именно тогда, когда нужно было дъйствовать прямо и ръшительно. Й въ этомъ случать было такъ поступлено. Составили и поръмо и ръшительно. Й въ этомъ случать было такъ поступлено. Составили и поръмо и ръшительно. И въ этомъ случать было такъ поступлено. Составили и поръмо и ръшительно. И въ этомъ случать было такъ поступлено. Составили и поръмо и ръшительно. И въ этомъ случать было такъ поступлено. Составили и поръмо и ръшительно.

<sup>1) &</sup>quot;Молитва его да будеть грѣхомъ, да будуть дни его кратки, достоинство его да получить другой; дѣти его да будуть сиротами, жена его вдоною; пусть заимодавець захватить все, что у него есть, и чужіс люди разграбять труды его; пусть дѣти его скитаются и ищуть хлѣба внѣ ссоихъ опустошенныхъ жилищъ... Пусть облечется проклятіемъ, какъ одеждою, и оно проникнеть, какъ вода, во внугренности его п, яко елей, въ кости его" и пр.

шили отправить ко всёмъ вселенскимъ патріархамъ двадцать пять вопросовъ относящихся къ дёлу Никона, но не упоминая его имени: представлены были на обсужденіе патріарховъ случан, какіе происходили въ Россіи, но представлены такъ, какъ будто неизвёстно: когда, и съ кёмъ они происходили; казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились только для того, чтобы знать, какъ слёдуетъ поступить, если бы они произошли. Доставить эти вопросы патріархамъ царь довёрилъ одному греку, по имени Мелетію, котораго Пансій Лигаридъ поручилъ вниманію государя.

Затъмъ, въ ожидани отвътовъ отъ вселенскихъ патріарховъ на посланные вопросы, царь въ іюлъ 1663 года отправиль въ Воскресенскій монастырь къ Никону того же Пансія Лигарида съ астраханскимъ архіепископомъ Іосифомъ; вмъстъ съ нимъ поъхали къ Никону давніе недоброжелатели патріарха: болринъ князь Никита Ивановичъ Одоевскій, окольничій Родіонъ Стръшневъ и

думный дьякъ Алмазъ Ивановъ.

Никонъ былъ озлобленъ противъ Паисія, котораго еще не видалъ въ глаза: онъ надъялся, что приглашенный имъ грекъ будеть за него; теперь до Никона дошло, что Паисій не только даетъ совъты царю ко вреду Никона, но даже толкуетъ, будто Никонъ неправильно носитъ званіе патріарха, два раза получивши архіерейское рукоположеніе: какъ митрополитъ новгородскій и, потомъ, какъ патріархъ, московскій. Какъ только явился къ нему на глаза этотъ грекъ на челѣ посольства, Никонъ обругаль его самоставникомъ, воромъ, собакой. «Привыкли вы тыкаться по государствамъ, да мутить—и у насъ того же хотите!» сказалъ онъ, обращаясь уже, по смыслу своей рѣчи, не къ одному лицу Паисія, а вообще къ грекамъ.

— Отвъчай мнъ по-евангельски, — сказалъ Паисій по-латыни, — прокли-

наль ли ты царя?

— Я служу за царя молебны, — сказаль Никонъ, когда ему перевели слова Паисія; — а ты зачёмъ говоришь со мною на проклятомъ латинскомъ языкъ?

— Языки не прокляты, —сказаль Паисій, —когда огненный духъ сошель въ видѣ языковъ; не говорю съ тобою по-эллински, потому что ты невѣжда и не знаешь этого золотого языка. Ты самъ услышишь латинскій языкъ изъ устъ паны, когда поѣдешь въ Римъ для оправданія. Вѣдь ты ищешь у него апелляціи.

Это было, по всему видно, злотолкование словь, произнесенныхъ Нико-

немъ о древнемъ правъ суда римскихъ первосвященниковъ.

— Ты, — продолжалъ Паисій, — выписываль правила о паискомъ судъ, бывшемъ въ то время, какъ папы еще сохраняли благочестіе, а не написалъ, что послъ нихъ судъ перешелъ ко вселенскимъ патріархамъ.

Никонъ, обратившись къ товарищу Паисія Іосифу, сказалъ:—И ты, бъдный, туда же! А помнишь ли свое объщаніе? Говорилъ, что и царя слушать

не станешь! Что? видно тебъ что-нибудь дали, бъдняку!

Вступили въ разговоръ бояре и стали допрашивать патріарха насчеть

читаннаго имъ проклятія со сто восьмымъ псалмомъ.

— Клятву я произносиль на Романа Боборыкина, а не на государя,—сказаль Никонъ. Онъ вышель и возвратился снова съ тетрадкой. — Вотъ что я читаль!—сказаль онъ.

— Вольно тебъ, — сказали бояре, — показать намъ и совсъмъ иное!

Никонъ выходилъ изъ себя, стучалъ посохомъ, перебивалъ ръчи бояръ, и въ порывъ досады, какъ увъряютъ, сказалъ:

«Да, еслибъ я и къ лицу государя говорилъ такія слова... я и теперь за

его обиды стану молить: «приложи зла, Господи, сильнымъ земли!»

Сыпались взаимные укоры. Никонъ ропталъ, что царь вступается въ святительскіе суды и въ церковные порядки, а бояре упрекали Никона за то, что патріархъ вступался въ государственныя дѣла.

Среди жаркаго спора съ боярами, Никонъ обратился къ Паисію и сказаль:

Зачёмъ противъ правила ты надёлъ красную мантію?

— Затвиъ, — отввиалъ Паисій, — что я изъ настоящаго Іерусалима. гдв пролита пречистая кровь Спасителя, а не изъ твоего лжеименнаго Іерусалима, который есть ни старый, ни новый, а третій — антихристовъ!

Никонъ опять вступиль въ споръ съ боярами:

— Какой это тамъ у васъ соборъ затввается? — сказалъ онъ.

— Соборъ собирается по царскому велѣнію для твоего неистовства, а тебѣ до него нѣтъ дѣла. Ты уже болѣе не патріархъ!—сказали бояре.

— Я вамъ не патріархъ, сказалъ Никонъ, но патріаршескаго сана не

оставляль.

Споръ становился горячье. Никонъ закричалъ:
— Вы на меня пришли, какъ жиды на Христа!

Отъ него потребовали его подначальныхъ, для допроса по дълу о прокляти со сто восьмымъ псалмомъ.

— Я не пошлю никого изъ своихъ людей,—сказалъ Никонъ.—Берите сами, кого вамъ надобно.

Около монастыря наставили стражу, чтобъ никто не убъжалъ.

Начались допросы. Всѣ, бывшіе въ церкви во время обряда, совершеннаго Никономъ надъ царскою грамотою, не показали ничего, обличающаго, чтобы Никонъ относилъ свое проклятіе къ особѣ царя ¹); всѣ, кромѣ того, показывали, что въ этотъ день читалось на ектеніяхъ царское имя.

Бояре еще принялись спорить съ Никономъ. Разгоряченный патріархъ грозилъ, что онъ «оточтетъ» царя отъ христіанства, а бояре сказали: «Поразитъ тебя Богъ за такія дерзкія рѣчи противъ государя; если бы ты былъ не

такого чина, — мы бы тебя за такія річи живого не отпустили».

Послѣ такихъ бесѣдъ, которыхъ содержаніе сообщено было царю, быть можетъ и съ прибавленіями, примиреніе сдѣлалось невозможнѣе.

— Видълъ Никона? — спросилъ царь Алексъй Михайловичъ Паисія.

— Лучше было бы мив не видать такого чудища,—сказаль грекь, лучше оглохнуть, чёмь слушать его циклопскіе крики! Если бы кто его увидель, то почель бы за бешенаго волка!

На следующий 1664 годъ получены ответы четырехъ патріарховъ, привезенные Мелетіемъ. Отвъты эти были какъ нельзя болье противъ Никона, хотя въ нихъ, сообразно вопросамъ, не упоминалось его имя. Главная суть состояла въ томъ, что, по мнънію вселенскихъ патріарховъ, московскій патріархъ и все духовенство обязаны повиноваться царю, не должны вмъщиваться въ мірскія дъла; архіерей, хотя бы носящій и патріаршій титуль, если оставить свой престоль, то можеть быть судимь епископами, но имветь право подать апелляцію константинопольскому патріарху, какъ самой верховной духовней власти, а лишившись архіерейства, хотя бы добровольно, лишается тъмъ самымъ вообще священства. Здъсь именно оправдывалось то, что хотъль постановить соборъ въ 1660 году и что было задержано возраженіями Славинецкаго. Но тутъ возникли сомивнія. Греки, наплывшіе тогда въ Москву и допускаемые царемъ вмъшиваться въ церковную смуту, возникшую въ русскомъ государствъ, ссорились между собою и доносили другъ на друга. Явился какой-то иконійскій митрополить Аванасій, называль себя (неправильно, какъ посль объяснилось) экзархомъ и вмъсть родственникомъ константинопольскаге патріарха; онъ заступался за Никона; явился другой грекъ Стефанъ, также какъ будто отъ константинопольскаго патріарха съ грамотой, гдъ патріархъ назначаль своимь экзархомь Лигарида Паисія. Этоть Стефань быль противь Никона. Аванасій иконійскій увърямъ, что патріаршія подписи на отвътахъ, привезенныхъ Мелетіемъ, подложны. Царь, бояре, духовныя власти сбились

<sup>1)</sup> Замѣчательно, что для Никона ничего не значило изречь церковное проклятіе по собственнымъ дѣламъ. У одного купца, Щепоткина, взядъ оиъ въ долгъ 500 пудмѣди на отливку колокола. Щепоткинъ въ уплату этого долга роздаль товары, которые патріархъ поручилъ ему продать. Никонъ нашелъ счетъ Щепоткина неправильнымъ н. вмѣсто судебнаго иска, поразилъ его проклятіемъ.

съ толку и отправили въ Константинополь монаха Савву за справками о наъхавшихъ въ Москву грекахъ и съ просьбою къ константинопольскому патріарху прибыть въ Москву и ръшить дъло Никона своею властію. Патріархъ Діонисій отказался жхать въ Москву, совътоваль царю или простить Никона, или поставить, вмъсто него, иного патріарха, а о грекахъ, озадачившихъ царя и его синклить своими противоръчіями, даль самый невыгодный отзывь. Ни Аванасію пконійскому (котораго вовсе не признаваль за своего родственника), ни Стефану онъ не давалъ никакихъ полномочій; о Пансіп Лигаридъ сказалъ, что, по многимъ слухамъ, онъ-папежникъ и лукавый человѣкъ; наконецъ о самомъ Мелетін, котораго царь посылалъ къ патріархамъ съ вопросами, отозвался неодобрительно. Такимъ образомъ, хотя отвъты, привезенные Мелетіемъ отъ четырехъ патріарховъ, не оказались фальшивыми, однако, важно было то, что самъ константинопольскій патріархъ, котораго судъ цѣнился выше всего въ этихъ отвътахъ, изъявлялъ мивніе, что Никона можно простить, следовательно, не признаваль его виновнымь до такой степени, чтобы низвержение его было неизбъжно. Еще сильные заявиль себя вы этомы смыслы јерусалимскій патріархъ Нектарій. Хотя онъ и подписался на отвътахъ, которые могли служить руководствомь для осужденія Никона, но, вслёдь затёмь, прислаль къ царю грамоту, и въ ней убъдительно и положительно совътовалъ царю, для избъжанія соблазна, помириться съ Никономъ, оказать ему должное повиновеніе, какъ къ строителю благодати, и какъ предписывають божественные законы. Патріархъ изъявляль, кром'в того, полное недов'тріе къ темъ обвиненіямъ противъ московскаго патріарха, какія слышалъ отъ присланнаго къ нему изъ Месквы Мелетія. Отзывы константинопольскаго и іерусалимскаго патріарховъ задержали дъло.

Собирать соборъ и осудить Никона послѣ этого казалось уже зазорно, тѣмъ болѣе, когда отвѣты патріарховъ не относились положительно къ лицу Никона; осужденный, сообразно тѣмъ же отвѣтамъ, могъ подать апелляцію къ константинопольскому патріарху и даже ко всѣмъ четыремъ патріархамъ. Дѣло затяпулось бы еще далѣе; русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутамъ, такъ какъ, судя по отзывамъ двухъ патріарховъ, могло быть между этими вселенскими судьями разнорѣчіе и даже можно было опа-

саться, что дёло повернулось бы въ пользу Никона.

Однако, патріаршіе отзывы не поколебали вполнѣ довѣрія царя къ врагамъ Никона, Папсію и Мелетію. Послѣ разсужденій и толковъ, царь, бояре и власти рѣшили отправить того же Мелетія къ троимъ патріархамъ (кромѣ константинопольскаго) и просить ихъ прибыть въ Москву на соборъ для рѣшенія дѣла московскаго патріарха, а въ случаѣ, если нельзя будетъ пріѣхать имъ всѣмъ, то настаивать, чтобы, по крайней мѣрѣ, пріѣхали двое.

Никонъ, узнавши, что враги его собираютъ надъ нимъ грозу суда вселенскихъ патріарховъ, попытался снова сблизиться съ царемъ и написаль къ нему въ такомъ смыслъ: «мы не отметаемся собора и хвалимъ твое желаніе предать все разсужденію патріарховъ по божественнымь заповѣдямъ евангельскимъ, апостольскимъ и правиламъ святыхъ отецъ. Но вспомни, твое благородіе: когда ты быль съ нами въ добромъ совъть и любви, мы, однажды, ради людской ненависти, писали къ тебъ, что нельзя намъ предстательствовать во святой великой церкви; а какой быль твой отвёть и написаніе? Это письмо сирятано въ тайномъ мъстъ въ одной церкви, и этого никто, кромъ насъ, не знаеть. Смотри, благочестивый царь, не было бы тебф суда передъ Богомъ и созываемымъ тобою вселенскимъ соборомъ! Епископы обвиняють насъ однимъ правиломъ перваго и второго собора, которое не о насъ написано, а какъ о нихъ предложится множество правиль, отъ которыхъ никому нельзя будеть избыть, тогда, думаю, ни одинъ архіерей, ни одинъ пресвитеръ не останется достойнымъ своего сана; пастыри усмотрятъ свои двянія, смущающія твое преблаженство... крутицкій митрополить съ Иваномъ Нероновымъ и прочими совътниками!... Ты посылаль къ патріархамъ Мелетія, а онъ, злой человъкъ,

на всъ руки подписывается и печати поддълываетъ... Есть у тебя, великаго го-

гударя, и своихъ много, кромѣ такого воришки».

Это ли письмо, для насъ не вполнъ понятное, или обычное благодушіе тишайшаго государя побудило его въ кругу бояръ выразиться такъ, что изъ словь его можно было вывести, что онъ и теперь не прочь помириться съ Никономь. Этимъ воспользовался другъ и почитатель Никона Зюзинъ и написалъ къ Никону, будто царь желаетъ, чтобы патріархъ неожиданно явился въ Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звалъ; а чтобъ ему не было на пути задержки, онъ у воротъ городскихъ долженъ былъ скрыть себя и сказать, будто ъдетъ архимандритъ Саввинскаго монастыря. Никонъ довърился Зюзину, который завърялъ патріарха, что царь милостиво его приметъ. Никона къ тому же успокоивало сновидъніе: ему приснилось, что въ Успенскомъ соборѣ встаютъ изъ гробовъ святители, и митрополитъ Іона собираетъ ихъ подписи для призванія Никона на патріаршій престоль.

Согласно подробнымъ наставленіямъ Зюзина, 19-го декабря 1664 года, Никонъ со свитою, состоявшею изъ монаховъ Воскресенскаго монастыря, ночью прівхаль въ Кремль и неожиданно вошель въ Успенскій соборъ въ то время, когда тамъ служилась заутреня и читались касизмы. Блюстителемъ патріаршаго престола былъ тогда уже не Питиримъ, переведенный въ Повгородь митрополитомъ, а ростовскій митрополитъ Іона: онъ находился въ церкви. Никонъ приказаль остановить чтеніе касизмъ, приказаль дьякону прочитать ектенію, взялъ посохъ Петра митрополита, прикладывался къ мощамъ, потомъ сталъ на своемъ патріаршемъ мѣстѣ.

Духовные растерялись, не знали, что имъ начать. Народъ оторопълъ. Патріархъ подозваль къ себъ Іону, благословиль его, потомъ подходили къ нему прочіе, бывшіе въ храмѣ, духовные. Они недоумъвали, что это значить, и не смѣли ослушаться патріарха, думая, что, быть можеть, онъ явился съ царскаго согласія. За ними народъ сталъ толииться и принимать благословеніе архипастыря. Наконецъ, Никонъ приказалъ ростовскому митрополиту идти къ государю и доложить ему о прибытіи патріарха. Іона съ трепетомъ, опасаясь себъ чего-нибудь недобраго, отправился. Царь, слушавшій заутреню въ своей

домовой церкви, немедленно послаль звать властей и боярь...

Духовные сановники и бояре собрались къ царю въ большомъ волнении. Явился Паисій Лигаридъ и болье всъхъ началъ вопить противъ Никона: «Какъ смълъ онь, яко разбойникъ и хищникъ, наскочить на верховный патріаршій престоль, когда онъ долженъ ожидать суда вселенскихъ патріарховъ?» Такъ говорилъ грекъ; русскіе духовные потакали ему. Бояре, давніе враги Никона, представляли поступокъ патріарха преступнымъ. Зюзина между ними не было. Зюзинъ, сидя дома, ожидалъ развязки смълой козни, устроенной имъ въ надеждъ на кроткій нравъ царя, на пробужденіе въ царскомъ сердцѣ прежней любви къ патріарху.

Совъщаніе царя происходило съ лицами, которыя имъли причины всъми силами препятствовать, ради собственной цълости, примиренію съ царемъ человъка, которому они успъли насолить. Его примиреніе съ царемъ было бы ударомъ для нихъ. Неудивительно, что царь, уже безъ того сильно огорченный Никономъ, поддался ихъ вліянію. Въ Успенскій соборъ посланы были тъ же лица, которыя бранились съ нимъ въ Воскресенскомъ монастыръ (Одоевскій.

Стрешневъ и Алмазъ Ивановъ), и сказали ему:

— Ты самовольно покинуль патріаршій престоль и об'вщался впередт пе быть патріархомъ; уже объ этомъ написано ко вселенскимъ патріархамъ: зачёмъ же ты опять пріёхаль въ Москву и вошель въ соборную церковь безъ воли государя, безъ совёта освященнаго собора? Ступай въ свой монастырь!

— Я сошель съ патріаршества никъмъ не гонимый, — сказаль Никонъ, — и пришель никъмъ не званный, чтобъ государь кровь утолиль и миръ учиниль. Я отъ суда вселенскихъ патріарховъ не бъгаю. Сюда пришель я по явленію. Онь отдаль имъ письмо къ государю.

Въ писъмъ описано было явление святителей, бывшее Никону въ сновидъни. Но если въ тъ времена охотно върили всякимъ видъніямъ и откровеніямъ, когда онъ были полезны, то умъли давать имъ дурной смыслъ, когда онъ вели ко вреду. Первый Лигаридъ сказалъ предъ тосударемъ: «ангелъ сатаны преобразился въ святого ангела! Пусть скоръе удалится этотъ лжевидець, чтобъ не произошло смуты въ народъ или даже кровопролитія!»

Всъ были согласны съ грекомъ.

Въ Успенскій соборъ отправилось трое архіереевъ п въ числъ ихъ Цаисій.
— Уъзжай изъ соборной церкви туда, откуда пріъхаль!—сказали патрі-

apxy.

Таковъ былъ послъдній отвътъ Никону. Ему ничего не оставалось. Онъ видълъ ясно, что его подвели, обманули. Онъ приложился къ образамъ и вышелъ изъ церкви.

— Оставь носохъ Петра митрополита! — сказали ему бояре.

— Развъ силою отнимите, —сказалъ Никонъ.

Онъ садился уже въ сани; подлъ саней стоялъ стрълецкій полковникъ, которому приказано было провожать его.

Никонъ отрясь прахъ отъ ногъ и произнесъ извъстный евангельскій

текстъ по этому случаю.

— Мы этоть пракь подметемь!—сказаль стрълецкій полковникъ.

— Размететь вась вонь та метла, что на небь—хвостатая звызда! сказаль Никонь, указывая на видимую тогда комету.

Вслѣдь за Никономъ послали требовать отъ него посоха. Онь уже не упрямился и отдаль посохъ. Отъ него требовали отдать письмо, по которому

снъ прівзжаль въ Москву. Никонь отослаль и это письмо къ государю.

Тогда Зюзинъ былъ подвергнутъ допросу и пыткъ. Онъ указывалъ на соумышление съ Нащокинымъ и Артамономъ Матвъевымъ. Оба заперлись. По всему видно, однако, что Нащокинъ дъйствительно своими разсказами о томъ, что царь не гнъвается на патріарха, побудилъ Зюзина на смълое дъло. Зюзина приговорили бояре къ смертной казни, но царь замънцлъ казнь ссылкою въ Казань. Досталось немного и митрополиту Іонъ. Царь поставилъ ему въ вину. что онъ бралъ благословение отъ Никона; впрочемъ, ему не сдълали большого зла; его только отръшили отъ должности блюстителя патріаршаго престола.

Никонъ былъ жестоко посрамленъ. До сихъ поръ онъ стоялъ твердо на своемъ; онъ говорилъ, что не хочетъ править патріаршимъ престоломъ, будучи. однако, всегда въ душъ согласнымъ возвратиться на этоть престоль, если его стануть сильно просить и пообъщають, что все будеть по его желанію, одимы словомы, если обойдутся съ нимы такы, какы обощлись вы 1652 году при его посвящени на патріаршее достоинство. Теперь, послъ столькихъ заявленій своего нежеланія, онъ самъ явился на свое патріаршее мъсто въ Москву-н быль изгнань съ этого мъста! Понятно, какъ должна была озлобить его неловкая услуга Зюзина. Никонъ еще разъ попытался, если уже не быть на патріаршествъ, то, по крайней мъръ, покончить дъло безъ вселенскихъ патріарховъ. сколько-нибудь сносно для своего будущаго существованія. Никонъ благословляль избрать другого патріарха, отрекался отъ всякаго вившательства въ дъла, просиль только оставить за нимъ патріаршій титуль, монастыри, имъ настроенные, со всёми ихъ вотчинами. съ тёмъ, чтобы новый патріархъ не касался ихъ и, равнымъ образомъ. съ тъмъ, чтобы эти монастыри не подлежали мірскимъ судамъ. Никонъ затемъ прощаль и разрешаль всехъ, кого прежде проклиналь. Предложение его было предметомъ предварительнаго разсужденія, съ цалью обсудить его на предстоявшемъ собора, но потомь-оставлено безъ вниманія.

Никонъ, видя, что не удается ему покончить дѣла безъ восточныхъ патріарховъ, послалъ одного родственника своего, жившаго въ Воскресенскомъмонастырѣ, пробраться въ Турдію и доставить письмо къ константинополь-

скому патріарху. Въ этомъ письмѣ Никонъ изложиль всю свою распрю съ царемъ и боярами, порицалъ Уложеніе (какъ мы привели выше), осуждалъ поступки царя, замѣчаль, что царь Алексѣй весь родъ христіанскій отягчилъ данями сугубо и трегубо, и болѣе всего жаловался на Пансія Лигарида; указываль, что онъ вѣруетъ по-римски, приняль отъ папы рукоположеніе, въ Польшѣ служилъ въ костелѣ римско-католическую обѣдню: а, между тѣмъ, царь его приблизилъ къ себѣ, слушается его и слѣлалъ предсѣдателемъ на соборѣ; на этомъ соборѣ перевели крутицкаго митрополита въ Новгородъ, противно закону, запрещающему переводить архіереевъ съ одного мѣста на другое.

Не дошло это письмо къ Діонисію. За Никономъ и всъми его поступками зорко слъдили его противники. Посланный былъ схваченъ; письмо Никона доставлено царю и окончательно вооружило противъ него Алексъя Михайловича.

Чувствовалась и сознавалась потребность скоръйшаго смуть въ церкви. Удаление патріарха и долгое отсутствие верховной церковной власти развизали противниковъ преобразованія, начатаго Никономъ. У шихъ нежданно явилось общее съ сильными земли, съ самимъ царемъ, со всъмъ, что тогда было не въ ладахъ съ патріархомъ, главнымъ виновникомъ ненавистныхъ измѣненій церковной буквы и обряда. Расколоучители подняли головы; сильно раздавался ихъ голосъ. Аввакумъ быль возвращенъ изъ Сибири, жилъ вь Москвь, быль вхожь въ знатные дома, и если върить ему, самъ царь видъль его и обращался съ нимъ ласково. Этотъ человъкъ, вкрадчивый, умъвшій озадачивать слушателей беззастънчивой ложью о своихъ чудесахъ и страданіяхъ, пріобраталь сторонниковь; онь совратиль двухъ знатныхъ госпожъ, урожденных сестерь Соковниныхъ: княгиню Урусову и боярыню Морозову, которыя, какъ женщины вліятельныя и богатыя, способствовали распространенію раскола. Слишкомъ горячая проповъдь не дала Аввакуму долго проживать въ Москвъ: онъ былъ сосланъ въ Мезень. Но, видно, онъ имълъ сильныхъ покровителей; его скоро воротили. а потомъ опять принуждены были сослать въ Нафнутьовскій монастырь. Никита Пустосвять и Лазарь муромскій написали сочиненія противъ новшествъ, какъ называли тогда церковное преобразованіе противники: они подавали къ царю свои сочиненія въ видѣ челобитныхъ и распространяли ихъ списки въ народъ. Тогда же архимандритъ Покровскаго монастыря Спиридонъ написалъ сочинение: «О правой въръ», а дъяконъ Өедоръ другое, въ которомъ обвинялъ всю восточную церковь въ отступлении отъ православія. Кром'т Москвы, въ разныхъ предвлахъ государства появились рьяные расколоучители. Въ костромскомъ увздъ успъщнымъ распространителемъ раскола быль старець Капитонь, крестьянинь дворцоваго села Даниловскаго; за свое строгое постничество онъ пріобрель въ народе славу святого и увлекаль толпы своею пропов'ядью: его вліяніе было такъ велико. что н'якоторое время всьхъ раскольниковъ вообще называли капитонами. Во владимірскомъ убядь проповъдываль расколь бывшій наборщикь печатнаго двора Ивань; въ нижегородскомъ, ветлужскомъ, балахонскомъ убздахъ проповъдывали Ефремъ Потемкинъ и јеромонахъ Аврамій; въ Смоленскъ-протопопъ Серапіонъ; на съверъ скитались и проповъдывали расколъ монахъ Кирилло-Бълозерскаго монастыря Іоасафъ и Кожеозерскаго Богольпь; въ Соловецкомъ-Герасимъ Фирсовъ, Епифаній и другіе; монахи Досивей и Корнилій странствовали по Дону и возмущали монаховъ и народъ противъ церковнаго нововведенія, а монахъ Іоасафъ Истоминъ волновалъ народь въ Сибири. Въ разныхъ мъстахъ появились святоши, отшельшики: странники, постники, блаженные, которые возвъщали народу, что приходять последнія времена, наступаеть царство Антихриста, искажается древняя праведная въра, стращали, что кто приметь трехперстное сложение, трегубое аллилуия, произношение и начертание имени Христа Інсусъ, вмѣсто Псусъ, четвероконечный крестъ и другія отмѣны въ богослужебныхъ обрядахъ и богослужебныхъ книгахъ, того ожидаеть въчная погибель, а кто не покорится и претерпить до конца-тоть спасется.

Невозможнымъ болъе казалось ждать; надобно было принимать мъры;

съ этою цёлью положили открыть соборъ: необходимо было разсёять нелёные толки о томъ, что въ 1666 году будеть что-то страшное, роковое. Наконецъ, въ ожидании прибытия вселенскихъ патриарховъ, хотъли показать предъ этими патриархами, что русская церковь дъятельно борется со лжеучениями и осуждаетъ ихъ.

Соборъ этотъ, подъ предсъдательствомъ новгородскаго митрополита Цитирима, открылся въ началъ 1666 года и продолжался около полугода. Засъданія его происходили въ патріаршей крестовой палать. Члены собора разсматривали тъ и другія раскольничьи сочиненія, призывали авторовъ и другихъ распространителей мнѣній, противных церкви; обличали ихъ, а въ заключеніе предлагали имъ отречься отъ своихъ заблужденій или подвергнуться наказанію. Большинство ихъ принесло покаяніе, хотя вообще неискренно 1). Никита Пустосвять отрекся оть своего ученія, получиль прощеніе, но съ тайнымь намізреніемъ опять действовать въ пользу раскола, и быль отправленъ въ монастырь Николая на Угръшъ. Всъ другіе покаявшіеся были разосланы по монастырямъ. Аввакумъ былъ непоколебимъ и не только не покорился никакимъ убъжденіямь, но еще называль неправославнымь весь соборь. Поэтому, 13 мая 1666 года, въ Успенскомъ соборъ онъ былъ лишенъ сана, преданъ проклятию, отданъ мірскому суду и отправленъ въ Пустозерскій острогъ. Лазарь быль еще задорнъе; ему дали нъсколько мъсяцевъ на размышленіе, но никакія убъжденія на него не дъйствовали. Впоследствін, его предали анавеме, но онъ и после того такъ нестерпимо ругался, что, наконецъ, ему отръзали языкъ и отправили въ Пустозерскъ. Дъяконъ Өедоръ сначала притворялся, будто кается и отрекается отъ своихъ заблужденій, и быль послань въ Угрышскій монастырь, а потомь ушель оттуда, хотыль увезти свою жену и дътей и бъжать, но быль схваченъ и началъ открыто хулить соборъ и никоновскія новшества. За это онъ отдань быль мірскому суду, лишень языка и отправлень вм'єсть съ Лазаремь въ заточеніе. Въ заключеніе соборъ подтвердиль всѣ прежнія постановленія собора, бывшаго по поводу исправленія книгъ.

Этотъ соборъ 1666 года былъ все еще какъ бы предуготовительнымъ. Его постановленія о расколъ предполагалось предать суду и обсужденію все-

ленскихъ патріарховъ.

Изъ четырехъ вселенскихъ патріарховъ только двое: антіохійскій Макарій, еще прежде бывавшій въ Москвъ, и александрійскій Пансій, отправились въ Москву, по приглашенію царя; остальные два дали имъ свое полномочіе. Нуть ъхавинхъ въ Россію лежалъ черезъ Малую Азію. Персію и Грузію до Астрахани: отъ Астрахани до Москвы они вхали съ большою торжественностью. Царь приказалъ доставлять имъ всерозможныя удобства и даже устропвать мосты для пробзда. По близости къ столицѣ къ нимъ, по обычаю, высылали нѣсколько почетныхъ встрѣчъ, одна за другою. У городскихъ воротъ встрѣчала ихъ часть духовенства; и они шли до Успенскаго собора крестнымъ ходомъ, при звонѣ колоколовъ среди огромнаго стеченія народа. Это было 2 ноября 1666 года.

Послѣ первыхъ церемоній и угощеній, патріархи предварительно занялись изслѣдованіемъ дѣла, которое имъ предстояло рѣшить. Царь назначилъ для этого занятія съ ними двухъ архіереевъ, Павла крутицкаго и Иларіона рязанскаго, а къ нимъ присоединиль одноязычнаго съ патріархами Паисія Лигарида. «Имѣйте его отнынѣ при себѣ,—сказаль царь.—Онъ знакомъ съ дѣломъ; отъ него все подробно узнаете». Собственно Лигаридъ былъ докладчикомъ по дѣлу Никона передъ вселенскими патріархами. Онъ составилъ обвинительную записку противъ московскаго патріарха, которая заранѣе настроила судей противъ обвиняемаго. Достойно замѣчанія, что Пансій въ своей запискѣ старалея вооружить патріарховъ тѣмъ, какъ будто Никонъ песягалъ на право и

<sup>1)</sup> Ефремъ Потемкинъ, инокъ Григорій, бывшій протопопъ Мироновъ, пгуменъ Златоустовскаго монастыря Өеоктистъ, Герасимъ Фирсовъ, іеромонахъ Сергій, Серапіонъ смоденскій, Антоній муромскій, іеромонахъ Аврамій, нгуменъ Сергій.

власть вселенскихъ патріарховъ, и доказываль это съ разными натяжками, указывая, главнымъ образомъ, на то, что Никонъ изъ высокомѣрія вымышляль себѣ разные титулы.

Наконецъ, 29 ноября, отправлены были псковскій архіепископъ Арсеній, ярославскій архимандритъ Сергій и суздальскій Павелъ звать Никона на соборъ.

Никонъ сказалъ имъ:

«Откуда святъйшіе патріархи и соборъ взяли такое безчиніе, что присылають за мною архимандритовъ и игуменовъ, когда по правиламъ слъдуетъ послать двухъ или трехъ архіереевъ?»

Ярославскій архимандрить на это сказаль:

«Мы къ тебъ не по правиламъ пришли, а по государеву указу. Отвъчай намъ: идешь или не идешь?»

«Я съ вами говорить не хочу,—сказалъ Никонъ,—а буду говорить съ архіереями. Александрійскій и Антіохійскій патріархи сами не имъють древнихъ престоловъ и скитаются, я же поставленіе святительское имъю отъ константинопольскаго». Затъмъ, обратившись къ Арсенію, онъ продолжаль: «если эти патріархи прибыли по согласію съ константинопольскимъ и іерусалимскимъ, то я поъду».

На другой день, 30 ноября, Никонъ отслужиль заутреню съ елеосвященемъ, потомъ—литургію, въ архіерейскомъ облаченіи, поучаль братію о терпъніи, а къ вечеру выъхаль въ саняхъ. Посланные за нимъ успъли, однако, дать знать въ Москву, что Никонъ принялъ ихъ нечестно, не идсть и не сказалъ

когда поъдетъ.

Тогда въ столовой избѣ, въ присутствіи государя и бояръ, собравшіеся вселенскіе патріархи и русскія духовныя лица послали другой вызовъ Никону, съ упрекомъ за непослушаніе, съ приказаніемъ прибыть въ Москву 2 декабря, во второмъ или въ третьемъ часу ночи, не болѣе какъ съ десятью человѣками, и остановиться въ кремлѣ на Архангельскомъ подворъѣ. Никонъ былъ уже въ дорогѣ, когда его встрѣтило это второе посольство. Никонъ остановился въ селѣ Черновѣ, гакъ какъ ему было велѣно ждать до ночи 2 декабря, а 1 декабря къ нему послали третье приглашеніе: оно было не нужно, такъ какъ Никонъ ѣхалъ туда, куда его звали, но, видно, враги хотѣли усугубить его вину и датъ дѣлу такой ходъ, какъ будто бы Никонъ не слушался соборнаго прязыва ¹).

«Некому на васъ жаловаться,—сказалъ Никонъ,—развъ только единому Богу! Какъ же я не ъду? И для чего велите выъзжать почью съ немногими

людьми? Хотите върно удавить, какъ митрополита Филиппа удавили!»

Никонъ прівхаль около полуночи и только-что въвхаль въ Никольскія ворота кремля, какъ за нимъ заперли ворота; стрфлецкій полковникъ произнесъ: «Великаго государя дѣло». За Никономъ ѣхалъ его клирикъ Шушера съ натріаршимъ крестомъ. У него хотѣли отнять крестъ, но Шушера передалъ его патріарху. Шушеру повели къ царю, который его допрашивалъ о чемъ-то втайнъ, и приказалъ отдать подъ стражу.

Домъ, гдѣ помъстили Никона, находился у самыхъ Никольскихъ воротъ, на углу кремля. Его окружили стражею; самыя Никольскія ворота не отпира-

лись; разобрали даже мость у этихъ воротъ.

Въ 9 часовъ утра весь соборъ собрался въ столовой избъ, и за Никономъ отправили мстиславскаго епископа, блюстителя кіевской митрополіи, Меюодія, прославившагося своими кознями въ Малороссін.

Мееодій объявилъ Никону, чтобы онъ шелъ смирно, безъ креста, который обыкновенно носили передъ патріархомъ. Никонъ уперся и ни за что не хотълъ пдти безъ креста. Ему, наконецъ, дозволили идти съ крестомъ.

Никонъ вошелъ въ столовую избу торжественно, какъ патріархъ, прочиталъ молитву, поклонился царю, патріархамъ и всъмъ присутствующимъ.

<sup>1)</sup> По древнимъ правиламь, если призываемый на соборь ослушивается, его приглашали три раза и посль третьяго приглашенія обвиняли.

Всѣ встали, и царь долженъ былъ встать, потому что передъ Никономъ чесли кресть. Царь указалъ ему мъсто между архіереями.

— Благочестивый царь, —сказаль Никонь, —я не принесь съ собою

ивста; буду говорить стоя!

Онъ стоялъ, опершись на свой посохъ. Передъ нимъ держали крестъ.

Никонъ сказалъ: «Зачъмъ я призванъ на это собраніе?»

Тогда царь, которому приходилось говорить, самъ всталь съ своего мъста. Цъло получило такой видъ, какъ будто соборъ долженъ произнести приговоръ между двумя тяжущимися. Царь излагалъ все прежнее дъло: жалосался, что никонъ оставилъ церковь на девятилътнее вдовство, возстали раскольники и мятежники начали терзать церковь; царь предложилъ сдълать по этому поводу попросъ Никону. Ръчь царя была перезедена по-гречески, и патріархи черезъ полмача спросили Никона:

— Зачемъ ты оставилъ патріаршій престоль?

— Я ушель отъ государева гнѣва, сказалъ Никонъ, и прежніе св. отцы, Аванасій александрійскій и Григорій Богословь, бѣгали отъ царскаго нѣва. Никонъ разсказалъ дѣло объ обидѣ, нанесенной окольничимъ Хитрово патріаршему боярину.

Парь сказаль:

«У меня объдаль тогда грузинскій парь; въ ту пору мнѣ некогда было разыскивать и давать оборону. Онъ говорить, будто присыдаль своего человъка для строенія церковныхъ вещей, а въ ту пору нечего было строить на Красномъ крыльцѣ. Хитрово зашибъ его человѣка за невѣжество, потому что припель не во время и учинилъ смуту. Это Никона не касается».

Патріархи замѣтили Никону, что ему можно было бы и потерпѣть.—Я парскій чинъ исполняль,—сказаль при этомъ Хитрово.—а его человѣкъ припель и учиниль мятежъ. Я его зашибъ незнаючи. Я у Никона просиль проще-

нія, и онъ меня простилъ.

— Ты отрекался отъ патріаршества и говорилъ, что будешь анаоема, если станешь снова патріархомъ?

— Я никогда не говорилъ этого, —отвъчалъ Никонъ.

Тогда царь сказаль:—Онъ написаль на меня безчестія и укоризны.— Царь вельль прочесть перехваченное письмо Никона къ константинопольскому патріарху Діонисію. Оно послужило нитью для цьлаго допроса.

Когда въ письмѣ дочитались до словъ: «Насъ посылали въ Соловецкій монастырь за мощами св. Филиппа, котораго царь Иванъ замучилъ направедно

а правду», Алексъй Михайловичъ сказаль:

— Для чего Никонъ такое безчестіе и укоризпу царю Ивану написаль, а себъ утаиль, какъ онъ низвергь безъ собора коломенскаго епископа Павла и сосладь въ Хутынь, гдъ тотъ безвъстно пропаль.

Никонъ отвъчалъ: -- Не помню и не знаю, гдъ онъ; о немъ есть на патрі-

аршемъ дворъ дъло.

Письмо къ Діонисію перебрали пунктъ за пунктомъ, спрашивали Никона разныхъ мелочахъ и о подробностяхъ. Онъ отвъчаль коротко и большею частью отрицательно. Дочитали до того мъста, гдъ Никонъ говорилъ, что царь приказаль посадить въ Симоновъ монастырь иконійскаго митрополита Леанасія. Царь прерваль чтеніе и спросилъ Никона:—Знаешь ты въ лицо этого Асанасія?

— Не знаю, —сказалъ Никонъ.

Царь позваль къ себѣ одного изъ среды архіереевъ и, указывая на него, казаль:

— Вотъ Аванасій!

Наконецъ, дочитали до самаго важнаго, до тъхъ обвиненій, которыя щедро расточаль въ своемъ письмъ Никонъ на Лигарида. Пиконъ прямо обвииялъ Паисія въ латинствъ передъ Діонисіемъ, находилъ незаконнымъ соборъ, на которомъ Паисій былъ предсъдателемъ, и писалъ такъ: «Съ этого беззаконпаго собора прекратилось соединеніе святой восточной церкви, и мы отъ бля гословенія вашего отлучились, а начатокъ волями свопми принали отъ риз скихъ костеловъ». За это мъсто особенно уцъпились, потому что оно подавали водъ обвинять Никона въ самой тяжелой винъ: въ хулъ на православну дерковь.

Царь сказаль:

—— Никонъ отчелъ насъ отъ благочестивой въры и благословенія с патріарховъ, причелъ къ католической въръ и назвалъ насъ всъхъ еретикам Гели бы Никоново письмо дошло до вселенскихъ патріарховъ, то всъмъ прав славнымъ христіанамъ быть бы подъ клятвою; за такое ложное и затъйнитисьмо намъ нужно всъмъ стать и умирать, а отъ этого очиститься.

Чѣмъ Россія отступила отъ соборной церкви?—спросили Никог

патріархи.

— Тѣмъ, — сказалъ смѣло Никонъ, — что Паисій перевелъ Питирима из одной митрополіи въ другую, и на его мѣсто посадилъ иного митрополита; да другихъ архіереевъ переводили съ мѣста на мѣсто. Ему того дѣлать не дов лось, потому что онъ отъ іерусалимскаго патріарха отлученъ и проклятъ. Јесли бы онъ и не былъ еретикъ, то все-таки ему не для чего долго быть на Мсквѣ. Я его митрополитомъ не почитаю. У него нѣтъ ставленной грамоті Этакъ всякій мужикъ надѣнетъ на себя мантію, такъ онъ и митрополитъ! писалъ о немъ, а не о всѣхъ православныхъ христіанахъ!

Это и обратили враги Никона особенно ему во вредъ. И духовные,

свътскіе всъ закричали:

— Онъ назвалъ еретиками всёхъ насъ! надобно объ этомъ указъ учини по правиламъ!—Сарскій митрополить Павель, рязанскій Иларіонъ и Мееод задорнёе другихъ горячились тогда противъ Никона.

— Если-бъ ты Бога боялся, —сказалъ Никонъ царю, —то не дълалъ б

такъ надо мною.

Продолжали читать письмо, попрежнему останавливаясь на мелочах По окончаніи чтенія, Никонъ сказалъ царю:

— Богъ жебя судить; я узналь на своемь избраніи, что ты будешь ко ме добрь шесть льть, а потомь я буду возненавидимь и мучимь!

— Допросите его,—сказаль царь:—какъ онъ это узналъ? Никонъ и отвъчалъ.

На второе засѣданіе, какъ только Никонъ вошелъ, царь всталъ севоего мѣста и сказалъ;

— Никонъ! поссорясь съ газскимъ митрополитомъ, ты писалъ, будто в православное христіанство отложилось отъ восточной церкви къ западном костелу, тогда какъ наша соборная церковь имъетъ спасительную ризу Госпо; нашего Бега и многихъ московскихъ чудотворцевъ мощи, и никакого отлучнія не бывало. Мы все держимъ и въруемъ по преданію апостоловъ и св. отец истипно; бъемъ челомъ, чтобы патріархи отъ такого названія православных христіанъ очистили!

Съ этими словами царь поклонился патріархамъ до земли; то же сдыла всь присутствующіе на соборь.

— Дъло великое, — сказали патріархи, — за него надобно стоять кръпк Когда Никонъ всъхъ православныхъ христіанъ назвалъ еретиками, то онъ и звалъ еретиками и насъ, будто мы пришли еретиковъ разсуждать; а мы въ месковскомъ Государствъ видимъ православныхъ христіанъ. Станемъ за эт патріарха Никона судить и православныхъ христіанъ оборонять по правилами

Затъмъ Никона старались уличить во лжи и найти противоръчіе въ том что онь отказывался отъ натріаршества, а потомъ называль себя патріархом Рспомнивши снова о Хитрове, прибившемъ Никонова боярина, патріархи пров песли такое сужденіе: «Никонъ посылалъ своего человъка, чтобы учинить смуту, а въ законахъ написано: кто между царемъ учинитъ смуту, тотъ достопн

смерти; и кто Никонова человѣка ударилъ, того Богъ проститъ: такъ тому и подобало бытъ».

Съ этими словами антіохійскій патріархъ, на зло Никону, благословилъ

Хитрово.

Никонъ, воротясь изъ засёданія въ свое пом'вщеніе, находился въ загруднительномъ положеніи: всё его запасы отправлены были на Воскресенское подворье; его людей не пускали за ними. Царь послаль ему запасовъ отъ своего стола, но Никонъ не принялъ ихъ; царь дозволилъ его людямъ взять патріаршіе запасы съ подворья, но былъ сильно огорченъ и жаловался на Никона

патріархамъ.

5 декабря опять собрался соборь. У Никона на этоть разь отняли кресть, который прежде носили передъ нимъ. Никона спрашивали въ перебивку то о гомъ, то о другомъ, а болъе всего старались его уличить въ томъ, что онъ будго бы сказаль: «будь я анаеема, если захочу патріаршества!» На него показывали новгородскій митрополитъ Питиримъ, тверской архіепископъ Іосифъ и Родіонъ Стръшневъ. Никонъ, попрежнему, увърялъ, что не произносилъ такого слова и, наконецъ, объявилъ, что нечего болъе говорить о патріаршествъ; възгомъ воленъ царь и вселенскіе патріархи.

Никона опять допрашивали отрывочно о другихъ случаяхъ. Онъ давалъ

короткіе отвёты и, наконець, сказаль:

— Не буду съ патріархами говорить, пока не прівдуть патріархи кон-

стантинопольскій и іерусалимскій.

Ему тогда показывали подписи полномочія другихъ патріарховъ и стали нитать правила, по которымъ епископъ, оставивши свою каведру, липиается ея.

— Я этихъ правилъ не принимаю, —сказалъ Никонъ. —Это правило не постольское и не вселенскихъ и не помъстныхъ соборовъ. Ихъ нътъ въ русжой Кормчей, а греческія правила печатали еретики!

Послѣ этого опять отклонились, начали спорить о разныхъ прежнихъ случаяхъ. Никонъ (какъ сообщаетъ по дошедшимъ слухамъ посаженный подъ стражу его крестоноситель Шушера) съостриль тогда и надъ царскими боярачи: «Ты, царское величество, девять лѣтъ вразумлялъ и училъ предстоящихъ тебѣ въ семъ сонмищѣ, и они все-таки не умѣютъ ничего сказатъ. Вели имъ пучше бросить на меня камни; это они сумѣютъ; а учить ихъ будешь хоть еще цесять лѣтъ,—ничего отъ нихъ не добъешься!»

Когда Никона укоряли за то, что имъ оставлено самовольно патріарше-

ство, то онъ сказалъ царю:

— Я, испугавшись, ушель отъ твоего гнѣва; и ты, царское величество, чеправду свидѣтельствоваль, когда на Москвѣ учинился бунть!

- Ты непристойныя ръчи говоришь и безчестишь меня,—сказаль царь.—На меня никто бунтомъ не прихаживалъ, а приходили земскіе люди не на меня, но ко мнъ бить челомъ объ обидахъ.
- Какъ ты не боишься Бога говорить непристойныя рачи и безчестить великаго государя!...—стали кричать со всахъ сторонъ.

Наконець, поднялся съ мъста антіохійскій патріархъ и сказалъ:—Ясно ш всякому изъ присутствующихъ, что александрійскій патріархъ есть судія вселенной?

- Знаемъ и признаемъ, что онъ есть и именуется судія вселенной.
- Тамъ себъ и суди, сказалъ Никонъ. Въ Александріи и Антіохіи мынъ патріарховъ нътъ: александрійскій живетъ въ Египтъ, антіохійскій въ Дамаскъ.
- А гдъ они жили, когда благословили на патріаршество Іова?—возрамин патріархи.

— Я въ то время невеликъ былъ, —сказалъ Никонъ.

Александрійскій патріархъ сказаль:—хоть я и судія вселенной, но буду удить Никона по Номоканону. Подайте Номоканонъ.





Царь Алексъй Михайловичь и Ников у гроба чудотворца Филиппа. Съ кар А. Литовченко.





Черпый соборь, Возстаню Соловецкаго монастыря протять новопечатных внигь 4 октября 1666 г. Съ карт. С. Милорадовича.

Прочитали 12-е правило антіохійскаго собора: «кто потревожить царя и

смутить его царствіе, тоть не имфеть оправданія».

— Греческія правила не прямыя,—сказаль Никонъ:—печатали пхъ еретики.—Патріархи вознесли похвалами греческій Номоканонь и поцьловали книгу. Потомъ спросили греческихъ духовныхъ:—принимаемъ ли эту книгу яко праведную и нелестную?

Греки объясняли, что хотя ихъ церковныя книги, за неимъніемъ типо-

графіи, и печатаются въ Венеціи, но всв они принимають ихъ.

Принесли русскій Номоканонъ.

Никонъ сказалъ:

Онъ неисправно изданъ при патріархъ Іосифъ.

— Какъ это ты Бога не боишься!—закричали со всъхъ сторонъ:—безчестишь государя, вселенскихъ патріарховъ, всю истину во лжу ставишь!

Александрійскій патріархъ сдвлаль запрось греческим духовнымь: чо-

го достоинъ Никонъ.

— Да будеть отлучень и лишень свищеннодыйствін, — отвычали греки. — Хорошо сказано, — произнесь патріархь: — пусть теперь будуть спрошены русскіе архіереи.

Русскіе архіереи повторили то же, что и греческіе.

Тогда оба патріарха встали, и александрійскій, въ званіи судін вселенной, произнесъ приговоръ, въ которомъ было сказано, что, по изволенію св. Духа и по власти, данной патріархомъ, вязать и рѣшить, они, съ согласія другихъ патріарховъ, постановляють, что отсель Никонъ, за свои преступленія, болье не патріархъ и не имъетъ права священнодъйствовать, по именуется простымъ пнокомъ, старцемъ Никономъ.

Никонъ возвращался на Архангельское подворье, уже не сибл благосло-

влять народа.

Тогда, по разсказу Шушеры, найденъ быль человъкъ, переводившій на греческій языкъ грамоту Някона къ константинопольскому патріарху. Это быль грекъ, по имени Димитрій, жившій у Никона въ Воскресенскомъ монастыръ. Когда его повели къ царю, онъ до того впаль въ отчаяніе, ожидая для себя ужасныхъ мукъ, что вонзиль себъ ножъ въ сердце.

12 декабри собранись вселенскіе патріархи и всё духовные члены собора въ небольшой церкви Благов'ященія, въ Чудовомъ монастыръ. Всё были въ мантіяхъ, въ митрахъ, съ омофорами. Царь не пришелъ; изъ бояръ были только присланы царемъ князья: Никита Одоевскій, Юрій Долгорукій, Воротынскій

и другіе.

Привели Никона. На немъ была мантія и черный клобукъ съ жемчужнымъ крестомъ. Сначала прочитанъ былъ приговоръ по-гречески, потомъ рязанскимъ митрополитомъ Иларіономъ по-русски. Въ приговоръ обвиняли бывнаго московскаго патріарха, главнымъ образомъ, за то, что произносилъ хулы: на государя, называя его латиномудренникомъ, мучителемъ, обидчикомъ;
на всѣхъ бояръ; на всю русскую церковъ,—говоря, будто опа впала въ датипскіе догматы; а въ особенности, хулы на газскаго митронолита Паисія, къ которему питалъ злобу за то, что онъ говорилъ всесвѣтлѣйшему синклиту о нѣкоторыхъ гражданскихъ дѣлахъ Никона. Ему поставили въ вину низверженіе
коломенскаго епископа Павла, обвиняли сверхъ того въ жестокости падъ подчиненными, которыхъ онъ наказывалъ кнутомъ, палками, а иногда и пыталъ
огнемъ. «Призванный на соборъ Никонъ,—говорилось въ приговорѣ,—явился
не смиреннымъ образомъ, какъ мы ему братски предписали, но осуждалъ насъ;
говорилъ, будто у насъ нѣтъ древнихъ престоловъ, и наши патріаршія разсужденія называлъ блядословіями и баснями»...

— Если я достоинъ осужденія,—сказаль Никонъ,—то зачёмъ вы, какъ воры, привели меня тайно въ эту церковку; зачёмъ здёсь нётъ его царскаго величества и всёхъ его бояръ? Зачёмъ пётъ всенароднаго множества людей Россійской земли? Развъ я въ этой церкви принялъ пастырскій жезлъ? Нётъ,

я принять патріаршество въ соборной церкви передъ всенароднымъ множествомъ, не по моему желанію и старанію, но по прилежнымъ и слезнымъ моле-

ніямъ царя. Туда меня педите и тамъ дълайте со мною, что хотите!

— Тамъ ли, здъсь ли, все равно, —отвъчали ему. —Дъло совершается совътомъ царя и всъхъ благочестивыхъ архіереевъ. А что здъсь нътъ его царскато величества, —на то его воля.

Съ Никона сняли клобукъ и панагію.

— Возьмите это себъ, сказалъ Никонъ, раздълите жемчугъ между собою: достанется каждому золотниковъ по пяти, по шести, сгодится вамъ па пропитаніе на нъкоторое время. Вы бродяги, турецкіе невольники, шатаетесь всюду за милостыней, чтобъ было чъмъ дань заплатить султану!

Съ присутствовавшаго тутъ греческаго монаха сняли клобукъ и надъли

ла Никона.

Когда его вывели, то, садясь въ сани, Никонъ громко произнесъ:

— Никонъ! Никонъ! все это тебъ сталось за то: не говори правды, не теряй дружбы! Если бы ты устроивалъ дорогія трапезы, да вечерялъ съ ними, то этого бы тебъ не случилось!

Его повезли, въ сопровожденіи стръльцовъ, на земскій дворъ. За санями приставленные къ нему архимандриты: Павелъ и Сергій. Послъдній (изъ Спасо-ярославскаго монастыря) тъшился паденіемъ патріарха:

— Молчи, молчи, Никонъ!-кричалъ онъ ему.

Воскресенскій экономъ Оеодосій, по приказанію Никона, обратился къ нему съ такимъ словомъ: «патріархъ вельлъ тебъ сказать: если тебъ дана власть, то приди и зажми ему ротъ».

— Какъ ты смъешь называть патріархомъ простого монаха!—закричаль

Сергій. Но кто-то изъ толны, следовавшей за Никономъ, сказалъ:

— Патріаршее наименованіе дано ему свыше, а не отъ тебя гордаго. Стръльцы, по приказанію Сергія, тотчасъ схватили сказавшаго это слово ли.

— Блаженіи изгнанные правды ради!—сказалъ тогда Никонъ.

Когда его привезли на дворъ, Сергій нарочно сълъ, развалясь передъ нимъ, снялъ съ себя камилавку и началъ его въ насмъшку утъшать.

На другой день утромъ царь прислалъ къ Никону Родіона Стрешнева съ

запасомъ денегъ и разныхъ мъховъ и одеждъ.

— Его царское величество прислаль тебъ это,—сказаль Стрышневь, потому что ты шествуешь въ путь дальній.

— Возврати все это пославшему тебя, и скажи, что Никонъ ничего не требуетъ!—сказалъ Никонъ.

Стръшневъ сказалъ, что царь проситъ прощенія и благословенія.

— Будемъ ждать суда Божія! сказаль Никонъ.

13 декабря толпы народа стали собираться, чтобы поглазѣть, какъ повезуть низверженнаго патріарха. Но, во избѣжаніе соблазна, народу сказали, что
Никопа повезуть черезъ Спасскія ворота по Срѣтенкѣ, и народъ устремился въ
Китай-городъ, а Никона повезли черезъ противоположныя ворота. Его провожало 200 стрѣльцовъ. На пути одна вдова поднесла Никону теплую одежду и
двадцать рублей денегъ. Онъ принялъ это, какъ милостыню, ни за что не хотѣвши въять подачки отъ царя.

Въ Ферапонтовомъ монастырѣ (находившемся недалеко отъ Кирилло-бѣлозерскаго монастыря) Никонъ содержался подъ надзоромъ присланнаго архимандрита Новоспасскаго монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Никонъ долго не хотѣлъ принимать никакихъ государственныхъ запассвъ. Обаяніе его было такъ велико, что и оерапонтовскій игуменъ и архимандрить, приставленные къ Никону, и, наконедъ, самъ царскій приставъ Наумовъ величали его патріархомъ и принимали отъ него благословеніе. Царь спева черезъ пристава заговорилъ съ прежнимъ своимъ другомъ о примиреніи. Никонъ написалъ царю: «Ты боишься грѣха, просишь у меня благословенія,

примиренія, но я тебя прощу только тогда, когда возвратишь меня изъ заточенія».

Въ сентябръ 1667 года дарь повторилъ свою просьбу, и Никонъ отвъчалъ, что благословляетъ царя и все его семейство, но когда дарь возвратитъ его изъ заточенія, то онъ тогда проститъ и разръшитъ его совершенно.

Но царь не возвращаль Никона. Приставленный къ Никону архимандрить Іосифъ въ 1668 году сдълаль доносъ, что къ нему приходили воровскіе донскіе козаки и намъревались освободить его изъ заточенія. Никона стали содержать строже. Передъ его кельей стояло всегда двадцать стръльцовъсъ дубинами; много несчастныхъ, по подозрънію въ сношеніяхъ съ опальнымъ патріархомъ, было схвачено и подвергнуто пыткамъ.

Вскоръ царь опять сжалился надъ нимъ: умерла царица Марья Ильиниш-

на, и онъ отправилъ къ Никону Стръшнева съ деньгами.

Никонъ не принялъ денегъ.

самыхъ сильныхъ выраженіяхъ 1).

Но долгія страданія стали надламывать волю Никона. Въ концѣ 1671 года онъ написаль царю примирительное письмо и просиль прощенія за все, въчемь быль виновать передь царемь. «Я болень, нагь и бось,—писаль Никонь:—сижу въ кельѣ затворенъ четвертый годь. Отъ нужды цынга напала, руки больны, ноги пухнуть, изъ зубовъ кровь идеть, глаза болять отъ чада и дыму. Приставы не дають ничего ни продать, ни купить. Никто ко мнѣ не ходить и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного!»

На Никонъ дежало важное подозръне иъ сношеніяхъ съ Стенькой Разинымъ. Самъ Стенька показывалъ, что къ нему прівзжалъ старецъ отъ Никона. Никонъ увърялъ царя, что этого никогда не было. Царь повърилъ, и хотя не перевель Никона, по его желанію, ни въ Иверскій, ни въ Воскресенскій монастырь, но приказалъ содержать его въ Ферапонтовомъ безъ всякаго стъсненія. Тогда Никонъ отчасти примирился съ своей судьбой, принималъ отъ царя содержаніе и подарки, завелъ собственное хозяйство, читалъ книги, лечилъ больный, но и роскошный. Кирилловскому монастырю велъно было доставлять ему все потребное. Никонъ замътно слабълъ умомъ и тъломъ отъ старости и болъзни; его стали занимать мелкія дрязги; онъ ссорился съ монахами, постоянно былъ недоволенъ, ругался безъ толку, и писалъ царю странные доносы, какъ, напр., на кирилловскаго архимандрита, что онъ ему въ келью напускаетъ чертей.

Но въ то время, какъ низложенный патріархъ таялъ въ заточеніи, дѣло, начатое имъ, продолжало волновать русское общество и вызывать усиленную дѣятельность власти. Соборъ русскихъ архіереевъ избралъ, по жребію, изътрехъ кандидатовъ, преемникомъ Никону троицкаго архимандрита Іосифа, и во главѣ съ избраннымъ передалъ обсужденію вселенскихъ патріарховъ вопросы, касающіеся исправленій въ русской церкви. Главнѣйшимъ изъ этихъ вопросовъ былъ вопросъ о расколѣ. Вселенскіе патріархи вполнѣ утвердили приговоръ русскаго собора 1666 года, и новый соборъ, уже съ участіемъ вселенскихъ патріарховъ и греческихъ архіереевъ, произнесъ анаеему на раскольниковъ въ

<sup>1) &</sup>quot;Сіе наше соборное повельніе и завыщаніе ко всымь вышереченнымь чиномы православнымы предаемь и повельваемы всымь неизмыно хранити и покорятиси святьй Восточный церкви ли же кто не послушаеть повельваемых оть нась и не покорится святьй Восточный церкви и сему освященному собору, или начнеть прекословити и противлятися намь: и мы таковаго противника, данною намь властію оть всесвятато и животворящаго Духа, аще будеть оть освященнаго чина, извергаемы и обнажаемь его всякаго священнодыйствія и благодати, и проклятію предаемы; аще же оть мірскаго чина, отлучаемь и чужда сотворяемь оть Отца и Сына и Святаго Духа в проклятію и анавемь предаемь, яко еротика и непокорника, и оть православнаго всесочлененія и стада и оть церкви Божія отсыкаемь яко гниль и непотребень удь, дондеже вразумится и возвратится вы правду покаяніемь. Аще ли кто не вразумится и не возвратится вы правду покаяніемь, и пребудеть вы упрямствы своемь до скончанія

Этоть приговоръ имѣлъ чрезвычайную важность въ послѣдующей исторіи раскола; онъ утвердиль непримиримую вражду между господствующею церковью и несогласными съ нею противниками никоновскихъ исправленій. Съ одной стороны, православная русская церковь съ трудомъ могла снисходительно относиться къ заблужденіямъ и невѣжеству раскольниковъ, послѣ того, какъ надъ ними состоялось такое страшное проклятіе, утвержденное вселенскими патріархами; а съ другой—раскольники лишены были уже права и возможности надѣяться на какую-нибудь сдѣлку съ церковной властыю и становились непримиримыми врагами существующаго церковнаго строя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и государственной власти, стоявшей на сторонъ церкви. Такое положеніе дѣлъ выказалось тотчасъ же послѣ собора, въ бунтѣ Соловенкаго монастыря.

Этотъ монастырь, съ самаго же начала, показалъ себя противъ исправленій, и все болье и болье дылался пристанищемь недовольныхь. Въ 1666 году тамъ былъ архимандритомъ Варооломей. Братія не любила его. Царь пригласиль его на соборъ, и послъ собора назначиль ему другой монастырь, а въ Соловки отправилъ архимандритомъ иного, по имени Госифа. Прежній мандрить повхаль въ Соловки вмъсть съ новымъ, чтобы сдать послъднему монастырь. Тутъ всныхнуль мятежъ. Братія не хотъла принимать новаго архимандрита и прогнала его вмъстъ съ прежнимъ. Царь, по окончаніи собора, отправиль въ Соловецкій монастырь для ув'єщанія спасо-ярославскаго архимандрита Сергія, того самаго, который быль приставомь у Никона послів его осужденія. Его также прогнали. Зачинщиками противодийствія были тогда кетарь Азарій, казначей Геронтій, а въ особенности жившій на поков архимантритъ Никаноръ. Этотъ последній быль прежде архимандритомъ въ Саввиномъ чонастырь, пользовался расположениемъ царя Алексья Инхайловича, воспрогивился-было исправленію книгь, на соборь принесь покаяніе, но, будучи отущенъ въ Соловки на покой, показаль себя самымъ заклятымъ раскольнисомъ. «Не принимаемъ новоизданныхъ книгъ, -- кричали соловецкие мятежнии:- не хотимъ знать троеперстнаго сложенія, имени Іисусе, трегубаго аллитуія! Все это латинское преданіе, антихристово ученіе; хотимъ оставаться въ :тарой въръ и умирать за нее!..»

Но прежде открытаго сопротивленія, соловецкіе раскольники отправилє тарію челобитную (одно изъ наиболье распространенныхъ и любимыхъ раскольничьихъ сочиненій). Они просили дозволить имъ отправлять богослуженіе тарымъ книгамъ. Царь требовалъ послушанія, а за противность и своевольтво указывалъ отобрать у монастыря всь вотчины и не пропускать въ монатырь никакихъ запасовъ. Раскольники отвъчали, что они ни за что не согласты на принятіе новопечатныхъ книгъ, предоставляли на волю царя послать на ихъ свой царскій мечъ и «переселить отъ сего мятежнаго житія въ безмятеж-

10е, въчное».

Царь послаль войско подъ начальствомъ Волохова. Раскольники заперцев въ монастыръ, надъясь отсидъться и отбиться. Стъны монастыря, потроенныя Филиппомъ, были кръпки, на стънахъ было 90 пушекъ; запасовъ ыло собрано на многіе годы. Въ монастырь набъжало до 500 человъкъ разнаго чепокорнаго люда и въ томъ числъ воровскихъ козаковъ съ Дона.

Волоховъ велъ осаду самымъ нелѣпымъ образомъ. Онъ сидѣлъ въ Сдакомъ острогъ и безпрестанно ссорился съ находившимся близь него архикандритомъ Іосифомъ: они другъ на друга писали царю доносы, а между тѣмъ,

воего: да будеть и по смерти отлучень и непрощень, и часть его и душе со Гудою редателемь, и съ распеншими Христа Жидовы, и со Аріемь и съ прочими прокляыми еретиками, желѣзо, каменіе и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да удеть неразрѣшень и неразрушень, и яко тимпань, во вѣки вѣковъ аминь. Сіе соборое наше узаконеніе и изреченіе подписахомь и утвердихомь нашими руками, и полонкомь въ дому пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ся Успенія, въ патріархіи этохранимаго парствующаго великаго града Москвы и всея Россіи, въ вѣчное утверденіе и въ присное воспоминаніе, въ лѣто отъ сотворенія міра 7175, оть воплощенія же ота слова 1667, индикта 5, мъсяца маіа въ 13 день".

мятежники спокойно провозили въ монастырь для себя все нужное. Наконец ссора Волохова съ архимандритомъ дошла до того, что они подрались, и царь з 1672 году удалилъ Волохова, а на мъсто его послалъ стрълецкаго голо Гевлева.

Іевлевъ дъйствовалъ не лучше своего предшественника, и въ 1673 го царь, недовольный имъ, смънилъ его, а на его мъсто назначилъ воеводу Ива Мешеринова.

Осада Соловецкаго монастыря не могла быть ведена быстро, потому ч воснныя дъйствія возможны были только во время короткаго льта. Льтог 1674 года подошелъ Мещериновъ къ монастырю и сталъ палить въ него и пушекъ. Между раскольниками сдълалось раздвоеніе, замъчательное потом что оно, такъ сказать, намътило будущее раздробление раскола. Геронтій, яры противникъ новыхъ книгъ, находилъ, что хотя не слъдуетъ соглашаться : принятіе новой въры, но не должно сопротивляться царю. Къ нему приста священники. Никаноръ, напротивъ, возбуждалъ мятежниковъ къ битвъ, х диль по ствив, кадиль, кропиль св. водою пушки и говориль: «Матушки наш галапочки, надежа у насъ на васъ, вы насъ обороните!» Споръ между двуг партіями дошель до того, что Никанорь засадиль въ тюрьму Геронтія и е соумышленниковь священниковь. Келарь Насананль Тугинь и сотники: Иса ко Воронинъ и Самко, были главными сообщниками Никанора; они положи, не молиться за царя, говорили объ его особъ такъ, что, по общеупотребительн му выраженію ихъ противниковъ, «не только написать, но и помысли страшно», и положили защищаться до последней степени. Продержавши н сколько дней въ тюрьмъ Геронтія и его сообщниковъ, Никаноръ выгналъ из изъ монастыря и сталъ учить, что можно жить безъ священниковъ, можно с мимъ говорить часы и проч. Этимъ положенъ былъ зародышъ «безпоповщины одного изъ важивишихъ видовъ, на которые раздвлился расколъ.

Приступъ не удался Мещеринову. Лътомъ 1675 года онъ началъ опя

палить въ монастырь и такъ же неудачно.

Наступала зима. Мещериновъ на этотъ разъ не ушелъ въ Сумск острогъ, а остался подъ монастыремъ, несмотря на всѣ трудности. 22 янва 1676 года, при помощи перебъжчика Феоктиста, Мещериновъ черезъ отверствъ стѣнъ, заложенное камнями, вошелъ въ монастырь со стрѣльцами. Ник норъ и главные его соумышленники были схвачены и казнены. Упорнѣйшизъ раскольниковъ сосланы въ Пустозерскъ и Колу, а прочіе, которые объщли повиноваться церкви и государю, получили прощеніе и оставлены на мѣст

Но это укрощенное возмущение было только сигналомъ для множест другихъ, кончавшихся болѣе кровавымъ образомъ. Расколъ, повидимому, под вленный въ Соловецкомъ монастыръ, быстро, какъ пожаръ, распространял по всей Руси. Къ нему примыкало, какъ къ знамени, все, что было въ русског народъ недовольнаго властями и свътскими и духовными. Смѣло можно сказат что половина Великой Руси отпала тогда отъ церкви и стояла враждебно и мірской власти, защищавшей церковь земнымъ оружіемъ. Соловецкіе раскол пики получили славу святыхъ страдальцевъ и служили примъромъ для свои послъдователей на долгія времена. Ихъ житія перечитывались и пересказыв лись въ народъ со всевозможнъйшими баснями и чудесами. Преслъдуемые вл стями, раскольники бѣжали въ лѣса, пустыни и готовились умирать за святу въру. Распространился страшный и своеобразный способъ противодъйстві Власти, преслъдуя раскольниковъ, приняли древній способъ казпи—сожж ніе 1), но раскольники составили себъ убъжденіе, что этого рода мученическа

<sup>1)</sup> Такъ, 1681 года 1 апръля въ Псутоверскъ сожиены были въ срубъ, за худа церковь, протопопъ Аввакумъ, бывшій попъ Лазарь, дьяконъ беодоръ и ино Епифаній, сосланные въ Пустоверскъ 14 лътъ назадъ. По преданію, сохранившему у раскольниковъ, Аввакумъ передъ смертью показалъ пароду двуперстное креств знаменіе и сказалъ: "коли будете такимъ крестомъ молиться, во въкъ не погибне а покинете этотъ крестъ, и городъ вашъ песокъ занесеть, и свъту конецъ настанеть

мерть ведеть въ царствіе небесное, а потому не только не устрашались ея, но ами искали. Такъ, когда правительство посылало отыскивать сопротивлявших деркви, то они, собираясь большими толпами, по приближеніи военной силы, ами сожигали себя, неръдко тысячами. Эти самосожженія начались вскорь осль соловецкой осады, въ семидесятых в годахъ XVII въка, и шли, возрастал, динъ примъръ порождаль другіе. Самосожженія сдълались обычнымъ дъломъ; анатики учили, что это върнъйшій путь къ царству небесному. Православіе в глазахъ народа, не хотъвшаго подчиняться церкви, носило названіе «никоіанства». Имя Никона произносилось съ проклятіями и ругательствами. Между вмъ самъ виновникъ продолжалъ находиться въ изгнаніи, и положеніе его, блегченное царемъ Алексъемъ Михайловичемъ, опять стало хуже на нъкото ое время.

Преемникъ Никона, патріархъ Іосифъ, скончался въ 1672 году. Послъ его сталъ патріархомъ Питиримъ, заклятый врагъ Никона, но власть его была езсильна надъ еерапонтовскимъ изгнанникомъ, находившимся подъ защитою

аря. Питиримъ скончался.

Быль избрань въ патріархи Іоакимь. Нъкогда онь быль ратнымь человъомъ и участвоваль въ войнъ съ Польшею, постригся въ Кіевъ въ монахи, быль
ыписань Никономъ въ Москву и назначенъ келаремъ Чудова монастыря. По
даленін Никона, онъ присталь къ врагамъ его, и, въ званіи чудовскаго архиандрита, открыто осуждаль поведеніе Никона; и Никонъ быль за это озлобленъ
ротивъ него. Этотъ новый патріархъ сильно не желаль возвращенія Никона
зъ далекаго изгнанія, и удерживаль царя, который, по своему добродушію,
ыль способень приблизить къ себъ своего бывшаго друга. Въ послъднее времи
воей жизни царь особенно быль милостивъ къ Никону и щедро посылаль къ

ему подарки и лакомства.

Въ 1676 году умеръ Алексъй Михайловичъ; преемникъ его отправилъ къ икону съ дарами и съ въстью Оедора Лопухина, а вмъсть съ тъмъ, приказаль росить прощенія и разръшенія покойному царю на бумагь. Никонь сказаль: Богъ его проститъ, но въ стращное пришествие Христово мы будемъ съ нимъ удиться: я не дамъ ему прощенія на письмъ!» Это естественно огорчило мололо царя, и подало врагамъ Никона орудіе, чтобы сдѣлать худшимъ положеніе вгнанника. На Никона посыпались доносы. Находившійся при немъ писарь **Грамсуповъ и старецъ Гона, бывшій прежде келейникомъ у Никона, писали, что** онъ называетъ себя попрежнему патріархомъ, занимается стрёльбою; застрёиль птицу баклана за то, что птица повла у него рыбу, даеть монахамъ цвлоть руку, называеть вселенскихъ патріарховь ворами, лечить людей, которые гь его лекарства умирають, напивается ньянь; разсердившись, дерется самь другимъ приказываетъ бить монаховъ». Доносы эти, безъ сомнънія, написаны мли въ увѣренности, что, при измѣнившихся обстоятельствахъ, ихъ примутъ въру. Патріархъ Іоакимъ подъйствоваль на молодого государя, и Никона иказали перевести въ Кирилло-бълозерскій монастырь подъ надзоръ двухъ арцевъ, которые должны были постоянно жить съ нимъ въ кельъ и никого ь нему не пускать. Никонъ отвергалъ взводимыя на него обвиненія, но сознаился, что, вмёстё съ игуменомъ, билъ кого-то за воровство.

За Никона, однако, при дворѣ молодого Федора явилась заступница: то ма сестра покойнаго царя Татьяна Михайловна. Она издавна уважала Нина. Съ своей стороны, учитель Федора, Симеонъ Полоцкій, также хлопоталъ сверженнаго патріарха. Царь опять облегчиль положеніе Никона, не велѣлъ о стѣснять и предложилъ патріарху перевести изгнанника въ Воскресенскій настырь. Съ своей стороны, иноки Воскресенскаго монастыря подали царю лобитную и умоляли возвратить имъ Никона, «какъ пастыря къ стаду, какъ рмчаго къ кораблю, какъ главу къ тѣлу». Патрархъ Іоакимъ заупрямился. Цъло учинилось не нами, —говорилъ онъ царю, —а великимъ соборомъ и вото святѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ; не снесясь съ ними, мы не мото сръдать». Царь, нѣсколько разъ повторивши тажую просьбу, со-

бралъ соборъ; но и соборъ, руководимый патріархомъ Іоакимомъ, не исполнил желанія царя. Царь только что написалъ къ Никону утвшительное послані Такъ проходило время, наконецъ, кирилловскій архимандритъ Іоакимъ извъстилъ Іоакима, что Никонъ боленъ, принялъ схиму и близокъ къ смерти, спрашивалъ разръшенія: какъ и гдъ похоронить Никона? Тогда царь снов молилъ патріарха и соборъ сжалиться надъ заточникомъ и, по крайней мърт передъ смертью порадовать его свободой. На этотъ разъ патріархъ и освященый соборъ благословили царя возвратить Никона изъ заточенія.

Немедленно царь послаль дьяка Чепелева привезти Никона въ Воскри сенскій монастырь. То было въ 1681 году. Никонъ отъ бользни и старости еди уже двигаль ноги. Его привезли на берегъ Шексны, посадили въ стругъ и пользли, по его желанію, на Ярославль. Вездѣ по берегу стекался народъ, просиль благословенія и приносиль все потребное Никону. Его сопровождаль ки римловскій архимандритъ Никита. 16 августа утромъ достигли они Толгская монастыря, близъ Ярославля. Никонъ причастился св. тайнъ и готовился пер плыть на другую сторону Волги къ Ярославлю. Здѣсь явился къ нему архимандритъ Сергій, тотъ самый, который издѣвался надъ нимъ во время его ни ложенія. Сергій кланялся ему въ ноги, просилъ прощенія за прежнее и гов рилъ, что оскорблялъ его поневолѣ, творя угодное собору. Никонъ простилъ ег

На другой день, 17-го августа, Никона повезли на другой берегь рък Сергій сопровождаль его въ стругъ. Народъ изъ города и селъ встрѣчаль е на берегу ръки Которости, куда вошель стругъ съ Волги. Толпа бросилась в воду и тащила стругъ на берегъ. Никонъ быль въ совершенномъ изнеможен и ничего уже не могъ говорить. Народъ цѣловалъ ему руки и ноги. День скл нялся къ вечеру; начали благовъстить къ вечернъ. Никогъ въ это время н много ободрился, оглянулся вокругъ себя и началъ оправлять себъ волосы, б роду, одежду, какъ будто готовясь въ путь. Архимандритъ Никита понялъ, ч настаетъ послѣдній часъ его и началъ читать отходную. Никонъ протянулся постели, сложиль руки на груди и скончался.

Дьякъ поспѣшилъ въ Москву извѣстить о смерти бывшаго патріарх Ему встрѣтилась царская карета, посланная за Никономъ.

Царь приказалъ привезти тъло Никона въ Воскресенскій монастырь отправилъ къ патріарху Іоакиму приглашеніе ъхать на погребеніе со всъм освященнымъ соборомъ.

— Воля государева, — сказалъ Іоакимъ, — я на погребение поъду, именовать Никона патріархомъ не буду и назову его просто монахомъ. Так соборъ повелълъ. Если царь захочетъ, чтобы я его именовалъ патріархомъ, не поъду.

 — Я, —сказалъ царь, —все беру на себя и самъ буду просить вселенских патріарховъ, чтобы дали разръшеніе и прощеніе покойному патріарху.

Патріархъ Іоакимъ былъ неумолимъ, но отпустилъ новгородскаго м трополита Корнилія, позволивши ему поминать Никона такъ, какъ царь ем прикажетъ.

Погребеніе было совершено Корниліемъ съ нъсколькими архимандр тами; другихъ архіереевъ не было. Никона при погребеніи помянули патр архомъ. Царь цъловалъ мертвому руки. Тъло Никона было погребено въ церкі св. Іоанна Предтечи, на томъ мъстъ, гдъ онъ нъкогда завъщалъ себя п хоронить.

По возвращеніи въ Москву царь послалъ патріарху Іоакиму митру Ні кона и просилъ поминать покойнаго. Но патріархъ не принялъ этого дара и в за что не хотълъ поминать Никона патріархомъ.

Тогда царь написаль ко вселенскимъ патріархамъ, и въ отвътъ были и лучены грамоты, которыми вселенскіе патріархи разръшали причесть Никог къ лику прочихъ московскихъ патріарховъ и поминать его въчно подъ этим званіемъ. Грамоты эти уже не застали царя Оедора въ живыхъ. Патріархъ lоакимъ волею-неволею долженъ былъ поминать Никона патріархомъ, а за нимъ и вся русская церковь поминала его и поминаетъ въ этомъ санъ.

V.

## **МАЛОРОССІЙСКІЙ ГЕТМАНЪ ЗИНОВІЙ-БОГДАНЪ ХМЕЛЬ-**НИЦКІЙ.

Древняя Кіевская земля, находившаяся подъ управленіемъ князей Владимирова дома, ограничивалась на югъ ръкою Росью. Пространство южнъе Роси, начиная отъ Дивпра на западъ къ Дивстру, ускользаетъ изъ нашихъ историческихъ источниковъ. Нашъ древній літописецъ, пересчитывая вітви славянорусскаго народа, указываеть на угличей и тиверцевъ, которыхъ жи-лища простирались до самаго моря. Угличи представляются народомъ многочисленнымъ, имъвшимъ значительное количество городовъ. Безчисленное множество городищъ, валовъ и могилъ, покрывающихъ юго-западную Россію, свидетельствують о древней населенности этого края. Почти непонятно, какимъ образомъ кіевскіе, волынскіе и галицкіе князья. владъя множествомъ городовь. возникавшихъ одинъ за другимъ въ ихъ княженіяхъ, занимавшихъ съверную половину нынъшней кіевской губерніи, Волынь и Галицію, упустили плодороднъйшія сосъднія земли. Изъ нашей льтописи мы узнаемъ, что языческіе князья вели упорную войну съ угличами. Послъ сильнаго сопротивленія. кпязья одолъвали ихъ, брали съ нихъ дань, а потомъ, со временъ Владимира, угличи со своимъ краемъ какъ будто исчезають куда-то. Только въ XIII въкъ. во время Данила, въ крат между Бугомъ и Дитстромъ, являются какіе-то загадочные бологовские князья, владъвшие городами и поладившие съ покорившими ихъ татарами. Въ такъ называемой Литовской льтописи мы находимъ смутное извъстіе, что въ XIV въкъ Ольгердъ, покоривши Подоль, нашель тамъ мъстное население, живущее подъ начальствомъ атамановъ. Изъ польскихъ и литовско-русскихъ источниковъ узнаемъ, что въ XV стольтій ныньшній край юго-западной Россіи быль уже значительно населень сплощь до самаго моря; вь южныхъ его предълахъ были общирныя владенія знатныхъ родовъ: Бучацкихъ, Язловецкихъ, Сенявскихъ, Лянскоронскихъ и пр. Плодородныя земли изобиловали хлібопашествомъ и скотоводствомъ; велась постоянная торговля сь Греціею и Востокомъ; ходили купеческіе караваны въ Кіевъ.

Но послѣ разрушенія Греческой имперіи и послѣ основанія въ Крыму хищническаго царства Гиреевъ, о́езпрестанные грабежи и набѣги татаръ не допустили свободнаго мирнаго развитія жизни въ этомъ краѣ и вызвали въ немъ необходимость населенія съ чисто воинственнымъ характеромъ. Въ концѣ XV вѣка введенъ былъ въ Руси польскій обычай отдавать города съ поселеніями подъ управленіе лицъ знатнаго рода, подъ названіемъ старость. Въ началѣ XVI вѣка являются староства: черкасское и каневское, а въ нихъ военное сословіе подъ названіемъ козаковъ. Самая страна, занимаемая этими староствами, названа «Украиной»: названіе это переходитъ на все пространство до Днѣстра, именно на землю древнихъ угличей и тиверцевъ, а потомъ, по мѣрѣ расширенія козачества, распространяется и на Кіевскую землю, и на лѣвый

берегь Дивира 1).

Мы уже объясняли происхожденіе слова «козакъ» въ жизнеописаніи Ермака. Положеніе Южной Руси было таково, что здёсь козакъ, чёмъ бы онъ ни былъ, въ началё долженъ былъ сдёлаться воиномъ. Черкасскіе и каневскіе

Слово угличи отъ слова "уголь", въроятно, одновначительно со словомъ укранна: "у кран". Укранна—слово древнее, встръчается въ XII въкъ.

старосты, а за ними и другіе старосты въ южно-русскомъ крав, напримвръ хмельницкіе и брацлавскіе, для безопасности своихъ земель, по необходимості должны были учредить изъ мъстныхъ жителей военное сословіе, всегда гото вое для отраженія татарскихъ набъговъ. Необходимо было вмъстъ съ тъмъ дать этому сословію права и привилегіи вольныхъ людей, такъ какъ, по поня тіямъ того въка, воинъ долженъ былъ пельзоваться сословными привилегіям передъ земледъльцами. Организаторами козацкаго сословія въ началѣ XVI вък являются преимущественно два лица: черкасскій и каневскій староста Евста фій Дашковичь и хмельницкій староста Предиславъ Лянскоронскій.

Но въ то время, когда собственно въ Украинъ образовывалось мъстно военное сословіе подъ названіемъ козаковъ и состояло подъ начальствомъ ста ростъ, началось и въ другихъ мъстахъ Южной Россіи стремленіе народа в козаки. Такимъ образомъ, изъ Кіева плавали внизъ по Диъп у за рыбою про мъщленники и также называли себя козаками. Они, будучи промышленникам были вмъстъ съ тъмъ и военными людьми, потому что пребываніе ихъ въ не зовъяхъ Днъпра для своего промысла было небезопасно и требовало съ ихъ сто роны умънья владъть оружіемъ для своей защиты отъ внезапилго нападені

татаръ.

Развитію козачества болье всего содъйствоваль предпрінмчивый и та лантливый преемникь Дашковича, черкасскій и каневскій староста Димитрі Вишневецкій. Онъ увеличиваль число козаковъ пріемомъ всякаго рода охотне ковъ, прославиль себя по отношенію къ польскому королю почти въ незаве симое положеніе. Его широкіе планы уничтожить крымскую орду и подчини черноморскіе края московской державъ разбились объ ограниченное упрямств царя Ивана Грознаго. Въ 1563 году Вишневецкій со своими козаками овля дъль-было Молдавіей, но затъмъ измѣнически быль схвачень турками и за мученъ 1). Походъ Вишневецкаго на Молдавію проложиль путь другимъ козак кимъ походамъ въ эту страну подъ начальствомъ Сверчовскаго и Подковъ Польскіе паны Потоцкіе и Корецкіе также покушались овладъть Молдавіей пр помощи козаковъ. Походы эти усиливали и развивали козачество. Еще боль поднимали его начавшіеся со второй половины XVI въка козацкіе морскіе по ходы, предпринимаемые изъ Запорожской Сичи па турецкія владънія.

Еще въ 1533 году Евстафій Дашковичт на польскомъ сеймъ въ Піотрко въ представляль необходимость держать отъ правительства козацкую сторож на днёпровскихъ островахъ. Но на сеймъ не последовало по этому поводу рт шенія. Въ пятидесятыхъ годахъ XVI въка Димитрій Вишневецкій построил укръпленіе на островъ Хортицъ и помъстилъ тамъ козаковъ. Появленіе козакой селитьбы по близости къ татарскимъ предёламъ не поправилось татарамъ и самъ ханъ Девлетъ-Гирей приходилъ выгонять козаковъ оттуда. Впшневецкій отразилъ хана, но, покинутый въ своихъ предпріятіяхъ царемъ Иваномъ покорился волъ Сигизмунда-Августа и затъмъ вывелъ козаковъ съ низовь Диъпра. Тъмъ не менте, козаки не оставили пути, намъченнаго Дашковичем и Вишневецкимъ, и черезъ нъсколько лътъ послъ того явилась Запорожска

Сича 2).

Ръка Днъпръ, хотя и своенравная въ своемъ теченіи, представляетъ, от нако, возможность безопаснаго плаванія вплоть до пороговъ; но вслъдъ затьм плаваніе на протяженіи 70 верстъ дълается очень опаснымъ, иногда и совет

<sup>1)</sup> О немъ сохранилась такая легенда, что султанъ приказалъ его повъсить реромь на крюкъ, и Вниневецкій, повиснувъ на крюкъ, славиль Інсуса Христа и приклипалъ Мугаммеда. Въ одной малорусской думъ онъ является подъ именемъ козаг Вайды. Онъ виситъ на крюкъ, а султанъ предлагаетъ сму принятъ мугаммеданску въру и женитъся на его дочери. Байда проситъ себъ пукъ стрълъ убить голубя вужинъ своей невъстъ и поражаетъ стрълою царскую дочь въ голову, проклипал в върныхъ.

<sup>2)</sup> Т.-е. засъка. Въ 1568 году она уже сущсотвовала.

шенно невозможнымъ. Русло Дибпра въ разныхъ мъстахъ пересъкается грядою скаль и камней, черезъ которое прорывается вода съ различною силою падепія 1). По окончанін пороговъ, Днъпръ проходить черезъ гористое ущелье, называемою «Волчымы Горломы» (Кичкасы), а потомы разливается шире и дыдается уже судоходенъ до самаго устья, но по всему своему теченію разбивается на множество извилистыхъ рукавовъ, образующихъ безчисленные острова и плавни (острова и луга, заливаемые въ полноводье и покрытые лъсомъ, кустарникомъ и камышемъ). Первый изъ острововъ, вследъ за Волчымъ Горломъ, есть возвышенный и длинный островъ Хортица. За нимъ следують другіе острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удальцевъ того времени по чрезвычайному изобилію рыбы, дичи и отличныхъ настбищъ. И вотъ съ половины XVI въка этотъ край, называемый тогда вообще «Низомъ», сталь болье и болье дылаться пріютомы всыхы, кому только почему-нибудь было немилымъ житье на родинъ, и всъхъ тъхъ, кому, по широкой натуръ, были по вкусу опасности и удалые набъги. Запорожская Сича установилась прежде всего на островъ Томаковкъ, близъ впаденія въ Дибпръ ръки Конки. Противъ этого острова, на лъвомъ берегу росъ огромный лъсъ, называемый «Великій Лугь». Черезъ нъсколько времени Сича переносилась ниже на Микитинъ Рогъ (близъ нынъшняго Никополя), а потомъ еще нъсколько ниже и надолго основалась близъ нынъшняго села Капуловки. Главный центръ ея былъ на одномъ изъ острововъ, до сихъ поръ называемомъ Сичею. Козаки, поселившіеся въ Сичи, носили названіе «запорожцевъ»; а весь составъ ихъ назывался «кошемъ». Они выбирали вольными голосами на «радь» (сходкь) главнаго начальника, называемаго «кошевымъ Кошъ раздълялся на «курени», и каждый курень состояль подъ начальствомъ выбраннаго «куреннаго атамана». Поселенія низовыхъ козаковъ не ограничивались одною Сичью. Въ разныхъ мъстахъ на дивпровскихъ островахъ и на берегахъ образовались козацкіе селитьбы и хутора. Такимъ образомъ, за порогаин слагалось новое людское общество съ военнымъ характеромъ, населяемое выходцами и бъглецами изъ Южной Руси, совершенно независимыми отъ властей, управляющихъ Южной Русью: пороги препятствовали этимъ властямъ добраться до поселенцевъ. Сначала жители Запорожья состояли изъ однихъ только мужчинъ, такъ какъ война была главною цёлью переселенія за пороги; притомъ же значительная часть людей, прибывавшихъ туда, не имъла намъренія оставаться тамъ навсегда; побывавши на Запорожьт, повоевавши съ татарами въ степи или совершивши какой-нибудь морской походъ, они возвращались на родину. Другіе же, попрежнему, отправлялись на Запорожье, не съ пълью войны, но для звъриной охоты и рыбной ловли и, слъдовательно, также на время. Только мало-по-малу стали переселяться туда семьями и заводить хутора или «зимовники». Въ самую Сичу никогда не дозволено было допускать женшинъ.

Такимъ образомъ козаки раздѣлились на два рода: городовыхъ, или украинскихъ, и запорожскихъ, или сичевыхъ. Первые, по мѣсту своего жительства, должны были надъ собою признавать польскія власти; вторые были совершенно независимы. Между тѣми и другими была тѣсная связь: очень многіе изъ городовыхъ козаковъ проводили пѣсколько лѣтъ въ Сичи и вмѣняли это себѣ въ особую доблесть и славу. Польскіе паны своими поступками содѣйствовали расширенію козачества, не предвидя гибельнаго вліянія, какое оно, при тогдашнихъ условіяхъ, носило въ себѣ для строя польскаго общества. Одинъ изъ знатнѣйшихъ польскихъ пановъ, Самуилъ Зборовскій, былъ козацкимъ

<sup>1)</sup> Всёхъ пороговъ на Днёпрё считается до десяти: Койдацкій, Сурскій, Лоханскій, Звонецкій, Тягинскій, Непасытицкій (самый значительный и опасный), Волникскій, Будило, Лишній и Гадючій пли Вильный и, кромё того, нёсколько "заборъ": такъ называются камни, которыхъ гряда не доходить отъ одного берега до другого. Изъ нихъ самая значительная Воронова забора въ 6 верстахъ отъ Ненасытицкаго порога.

предводителемъ. Паны приглашали козаковъ въ своихъ походахъ; такъ Мнишки и Вишневецкіе, съ ихъ помощью, водили въ Московское Государство самозванцевъ. Польскіе короли не разъ пользовались ихъ услугами. Еще Сигизмундь-Августь изъяль украинскихь козаковь изъ-подъ власти старость и поставиль надъ ними особаго «старшого». При Стефанъ Баторіи заведены были реестры или списки, куда записывались козаки; и только вписанные въ эти реестры должны были называться козаками. Старшой надъ козаками, назначенный королемъ назывался гетманомъ. Въроятно, въ это же время последовало разделение козаковъ на полки (которое собственно известно намъ въ нъсколько позднее время). Полковъ было шесть: черкасскій, каневскій, бълоцерковскій, корсунскій, чигиринскій, переяславскій (послъдній на лъвой сторонъ Днъпра); каждый полкъ находился подъ начальствомъ полковника и его помощника асаула; полкъ дълился на десять сотенъ. Каждая сотня была подъ начальствомъ сотника и его помощника сотеннаго асаула. Гетману или старшому данъ быль для мъстопребыванія городь Трехтемировь. При гетмань были чины: асауль, судья, писарь, составлявшие генеральную старшину. Всёхъ реестровыхъ козаковъ было только шесть тысячъ. Они пользовались свободнымъ правомъ владънія своими землями, не несли никакихъ податей и повинностей, и получали жалованья по червонцу на каждаго простого козака и по тулуну. Кромъ этихъ реестровыхъ козаковъ, польское правительство долго не хотьло знать никакихъ другихъ козаковъ: по закону, только реестровые были козаками. Но такой взглядъ шелъ въ разръзъ съ народнымъ стремленіемъ. Въ Южной Руси, напротивъ, всъ хотъли быть козаками, т.-е. вольными людьми; всь искали путей и средствъ обратиться въ козаковъ. Однимъ изъ такихъ путей была Запорожская Сича. Жители, бывшіе по закону панскими хлопами въ имъніяхъ наслъдственныхъ или коронныхъ, бъгали за Запорожье, возвращаясь оттуда, не хотъли уже служить своимъ панамъ, называли себя козаками и, какъ вольные люди, считали своею собственностью ту землю, на которой жили и которую обработывали, тогда какъ владълецъ признавалъ эту землю своею. Владъльцы и ихъ управители ловили такихъ бъглецовъ и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многіе землевладъльцы заводили тогда слободы и приглашали къ себъ всякаго, давая льготы. Въ такія слободы убъгали тъ, которыхъ преслъдовали на ихъ прежнемъ жительствъ. Между самими владельцами возникали за это ссоры, часто происходили наезды другь на друга. Иногда и сами паны приглашали къ себъ своевольныхъ чужихъ хлоповъ, называли ихъ козаками и, съ ихъ помощью, безчинствовали противъ своей же братіи. Такіе козаки, при первомъ неудовольствіи, готовы были поступать со своими новыми панами, какъ съ прежними. Реестровые козаки мало имъли охоты замыкать свое сословіе и охотно принимали въ него новыхъ братій, такъ что количество реестровыхъ было на дёлё гораздо больше, чёмъ на бумагъ. Иногда такіе польскіе подданные, назвавши себя козаками, не пытались ни вступать въ реестръ, ни примыкать къ панамъ, а собирались вооруженными толпами и выбирали себъ предводителя, котораго называли гетманомъ. Такъ поступали въ особенности тъ, которые бывали на Сичи, воевали противь турокъ и татаръ и пріобрѣтали себѣ тамъ, какъ выражались тогда, — «рыцарскую славу». Эти такъ-называемыя «своевольныя купы» (шайки) уже въ концъ XVI въка стали страшны для Польши и возбуждали противъ себя строгія постановленія сейма. На дъль эти постановленія не исполнялись, тъмъ болъе, что и польскій король, и польскіе паны, объявивши шайки самозванныхъ козаковъ противозаконными скопищами, сами употребляли ихъ въ войнахъ съ Москвою. Швеціею и Турціею. Такимъ образомъ, кромъ козаковъ городовыхъ, записываемыхъ въ реестры, и козаковъ сичевыхъ, безпрестанно то пополняемых б б глецами изъ Украины, то убавляемых уходившими назадъ въ Украину, было еще множество козаковъ своевольныхъ, состоявшихъ изъ панскихъ хлоповъ, выбиравшихъ себъ гетмановъ. Правительство дълало пересмотры реестрамъ; изъ нихъ исключались лишніе козаки; эти лишніе носили названіе «выписчиковъ», но выключенные изъ реестра продолжали называть себя козаками.

Понятно, что при такихъ условіяхъ южно-русскаго общества того времени, у польскаго правительства, а главное, у польскихъ пановъ, явилось среди простого народа много враговъ: эти враги становились темъ ожесточеннее и опаснъе, чъмъ сильнъе выказывалось съ польской стороны стремление удержать наплывъ народа въ козачество. Польское право предавало хлопа въ безусловное распоряжение его пана. Понятно, что такое положение не могло быть пріятнымъ нигдъ; но тамъ, гдъ народу не было никакой возможности вырваться изъ неволи, онъ терпълъ, изъ поколънія въ покольніе привыкаль къ своей участи до такой степени, что пересталь помышлять о лучшей. Въ Украинъ было не то. Здъсь для народа было много искушеній къ пріобрътенію свободы. Передъ глазами у него было вольное сословіе, составленное изъ его же братій; по сосъдству къ нимъ были дивировские острова, куда можно было убъжать отъ тяжелой власти; наконець, близость татарь и опасность татарскихь набёговь пріучали украинскаго жителя къ оружію; сами паны не могли запретить своимъ украинскимъ хлонамъ носить оружіе. Такимъ образомъ, въ народъ южно-русскомъ поддерживался бодрый воинственный духъ, несовмъстный съ рабскимъ состояніемь, на которое осуждаль его польскій общественный строй. Между тъмъ, какъ способы панскаго управленія въ Украинъ, такъ и свойство отношеній, въ какія поставленъ быль высшій классь къ низшему, никакь не мирили русскаго хлопа съ паномъ и не располагали его къ добровольной зависимости.

Стремленіе народа въ окозаченью, или, такъ называемое «украинское своевольство» начало принимать религіозный оттънокъ и получать въ собственныхъ глазахъ русскаго народа нравственное освящение. Уже возстанія Наливайки и Лободы въ 1596 году прикрывались до нъкоторой стецени защитою религіи. Всятдъ за введеніемъ унін, последовало быстрое отступленіе русскаго высшаго класса отъ своей религіи, а вмъстъ съ тъмъ и отъ своей народности. Русскіе паны стали для русскаго народа вполив чужими, и власть ихъ получила видъ какъ бы иноземнаго и иновърнаго порабощенія. Мъщане и хлопы только отъ страха, а не по убъждению, принимали унию, и пока не свыклись съ нею въ течение многихъ покольний, долго были готовы отнасть отъ нея. Въ Украинъ, гдъ народъ былъ бодръе и менъе подвергался рабскому страху, унія трудно пускала свои корни. Реестровые козаки не принимали ея вовсе, потому что не боядись пановь; знакомство съ войною делало ихъ отважными. Самовольные козаки еще болье возненавидьли унію, какъ одинъ изъ признаковъ панскаго насилія надъ собою. Такимъ образомъ, православная религія сдівлалась для русскаго народа знаменемь свободы и противодійствія

панскому гнету.

Согласное свидътельство современныхъ источниковъ показываетъ, что въ концъ XVI и первой половинъ XVII въка безусловное господство пановъ надъ хлопами привело последнихъ къ самому горькому быту. Іезуитъ Скарга, фанатическій врагъ православія и русской народности, говориль, что на всемъ земномъ шаръ не найдется государства, гдъ бы такъ обходились съ земледъльцами, какъ въ Польшъ. «Владълецъ или королевскій староста не только отнимаетъ у бъднаго хлопа все, что онъ зарабатываетъ, но и убиваетъ его самого, когда захочетъ и какъ захочетъ, и никто не скажетъ ему за это дурного слова». Между панами въ это время распространилась страсть къ непомърной роскоши и мотовство, требующее большихъ издержекъ. Одинъ французъ, жившій тогда въ Польшь, замьтиль, что повседневный объдь польскаго пана <u>стоить больше, чёмь званный во Франціи. Тогдашній польскій обличитель</u> нравовъ, Старовольскій, говорить: «Въ прежнія времена короли хаживали въ бараньихъ тулупахъ, а теперь кучеръ покрываетъ себъ тулупъ красною матеріею, чтобы отличиться оть простолюдина. Прежде шляхтичь вздиль на простомъ возъ, а теперь катитъ шестернею въ коляскъ, обитой шелковою тканью съ серебряными украшеніями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь

и конюшни пропахли венгерскимъ. Всв наши деньги идутъ на заморскія вина и на сласти, а на выкупъ плънныхъ и на охранение отечества у насъ денегъ пътъ. Отъ сенатора до послъдняго ремесленника всъ проъдаютъ и пронивають свое достояние и входять вь неоплатные долги. Никто не хочеть жить трудомь, а всякій норовить захватить чужое; легко достается оно, и легко спускается. Заработки убогихъ подданныхъ, содранные иногда съ ихъ слезами, а иногда со шкурою, потребляются господами, какъ гарпіями. Одна особа въ одинъ день пожираетъ столько, сколько зарабатываетъ много бъдняковъ въ долгое время. Все идеть въ одинъ дырявый мѣшокъ—брюхо. Вѣрно пухъ у поляковъ имъетъ такое свойство, что они могутъ на немъ спать спокойно, не мучась совъстью». Знатный панъ считаль обязанностью держать при своемъ дворъ толиу ничего не дълающихъ шляхтичей, а жена его такую же толиу иляхтянокъ. Все это надало на рабочій крестьянскій классъ. Кром'в обыкновенной панщины, завиствщей отъ произвола владъльцевъ, они были обремены множествомъ разныхъ мелкихъ поборовъ. Каждый улей былъ обложенъ налогомъ подъ именемъ «очковаго»; за вола платилъ крестьянинъ роговое; за право ловить рыбу-ставщину; за право пасти скотъ-спасное; за измолъ муки-сухомельщину. Крестьянамъ не дозволялось ни приготовлять себъ напитковъ, ни покупать ихъ иначе, какъ у жида, которому панъ отдаетъ кормчу въ аренду. Бдетъ ли панъ на сеймъ, или на богомолье, или на свадьбу,—на подданныхъ налагается какая-нибудь новая тягость. Въ королевскихъ имъніяхъ, управляемыхъ старостами или же управителями, положеніе хлоповъ было еще хуже, хотя законъ предоставляль имъ право жаловаться, —по замвчанію Старовольскаго, потому что обвиняемый будеть всегда правь, а хлопъ виноватъ. «Въ судахъ у насъ,—говоритъ тотъ же писатель,—завелись неслыханные поборы, подкупы; наши войты, лавники, бурмистры, всь подкупны, а о доносчикахъ, которые подводятъ невинныхъ людей въ бъду, и говорить нечего. Поймають богатаго, запутають и засадять въ тюрьму, да и тянуть съ него подарки и взятки». Кромъ безграничнаго произвола старосты или его дозорцы, въ коронныхъ имвніяхъ свирвиствовали жоливры (солдаты), которые тогда отличались буйствами и своеволіемъ. «Много, — замъчаеть Старовольскій, -- толкують у нась о турецкомь рабствь; но это касается только военнопленныхъ, а не техъ, которые, живя подъ турецкою властью, занимаются земледъліемъ или торговлей. Они, заплативнии годовую дань, свободпы, какъ у насъ не свободенъ ни одинъ шляхтичъ. Въ Турціи никакой паша не можеть послёднему мужику сдёлать того, что дёлается въ нашихъ мёстечкахъ и селеніяхъ. У насъ въ томъ только свобода, что вольно дёлать всякому, что вздумается; и отъ этого выходить, что бъдный и слабый дълается невольникомъ богатаго и сильнаго. Любой азіатскій деспотъ не замучить во всю жизнь столько людей, сколько ихъ замучатъ въ одинъ годъ въ свободной Ръчи-Посполитой».

Но ничто такъ не тяготило и не оскорбляло русскаго народа, какъ власть іудеевъ. Паны, лѣнясь управлять имѣніями сами, отдавали ихъ въ аренду іудеямъ съ полнымъ правомъ панскаго господства надъ хлопами. И туть-то не было предѣла истязаніямъ надъ рабочею силою и духовною жизнью хлопа. Кромъ всевозможнѣйшихъ проявленій произвола, іудеи, пользуясь униженіемъ православной религіи, брали въ аренды церкви, налагали пошлины за крещеніе младенцевъ («дудки»), за вѣнчаніе («поемщина»), за погребеніе и, наконець, вообще за всякое богослуженіе; кромѣ того,—и умышленно ругались надъ религіей. Отдавать имѣнія на аренды казалось такъ выгоднымъ, что число іудеевъ арендаторовъ увеличивалось все болѣе и болѣе, и Южная Русь очутилась подъ ихъ властью. Жалобы народа на іудейскія насильства до сихъ поръ раздаются въ народныхъ пѣсняхъ. «Если,—говорится въ одной думѣ,—родится у бѣднаго мужика или козака ребенокъ, или козаки либо мужики задумаютъ сочетать бракомъ своихъ дѣтей,—то не иди къ попу за благословеніемъ, а иди къ жиду и кланяйся ему, чтобы дозволиль отпереть церковь,

окрестить ребенка или обвънчать молодыхъ». Даже римско-католическіе священники, при всей своей нетерпимости къ ненавистной для нихъ «схизмъ», вопіяли противъ передачи русскаго народа во власть іудеевъ. Такъ, въ одной проповъди, —сказанной уже тогда, когда Хмельницкій разбудилъ дремавшую совъсть пановъ, —говорится: «напіп паны вывели изъ терпънія своихъ бъдныхъ подданныхъ въ Украинъ тъмъ, что, отдавая жидамъ въ аренду имънія, продали схизматиковъ въ тяжелую работу. Іуден не позволяли бъднымъ подданнымъ крестить младенцевъ пли вступать въ бракъ, не заплативъ имъ особыхъ налоговъ».

Понятно, что народъ, находясь въ такомъ положении, бросался въ козачество, убъгалъ толпами на Запорожье, и оттуда появлялся вооруженными шайками, которыя тотчась же разростались. Возстанія следовали за возстапінми. Паны жаловались на убійство и своевольство украинскаго народа. Вмьстъ съ этимъ шли безпрерывные набъги на Турцію. Толпы удальцовъ, освободившись бъгствомъ отъ тяжелаго панскаго и іудейскаго гнета, убъгали на Запорожье, а оттуда на чайкахъ (длинныхъ лодкахъ) пускались въ море грабить турецкіе прибрежные города. Жизнь на родина представляла такъ мало цаннаго, что они не боялись подвергаться пикакимъ опасностямъ; а нападать на невърныхъ, по понятіямъ того времени, считалось богоугоднымъ дъломъ, тъмъ болье, что цълью этихъ набъговъ было столько же освобождение плънныхъ христіанъ, сколько и пріобратеніе добычи отъ неварныхъ. Турецкіе послы постоянно жаловались польскому правительству на козаковь. Поляки при возможности ловили виновныхъ и казпили ихъ, но когда сами ссорились съ турками или татарами, то давали волю темъ же украинскимъ удальцамъ. Эти походы были особенно важны тимъ, что послужили дальнийшею военною школою для украинскаго народа и способствовали ему дружно и ръшительно подниматься противъ поляковъ; на это не отваживался въ другихъ мъстахъ рус-

скій народъ, страдавшій подъ такимъ же гнетомъ.

Частныя мъстныя возстанія народа были многочисленны и не всь намъ извъстны. Правительство то и дъло что производило новые реестры, желая ограничить число козаковъ. Но посл'в каждаго реестрования число козаковъ удвоивалось, утроивалось; лишнихъ споба исключали изъ списковъ, а эти лишніе не повиновались и уведичивали число свое сидами охотниковъ. По временамъ хлопы возмущались противъ владъльцевъ, собирались въ шайки, нападали на владъльческія усадьбы. Жестокія казни следовали за каждымь мятежи вспыхивали снова. Всв хотели быть укрощеніемъ; но было разобрать кто настоящій козакъ и кто непозможно только зываеть себя козакомь. Въ 1614 году, коронный гетманъ Жодкъвскій разогналъ въ Брацлавщинъ большую шайку, называвшую себя козаками, а 15 октября подъ Житомиромъ заключилъ съ реестровыми козаками договоръ, по которому они обязались не принимать въ свое товарищество своевольныхъ шаекъ, называвшихъ себя козаками и нападавшихъ на шляхетскія имфнія. не собирать народа на рады; всямъ тамъ, которые самовольно называли себя козаками, вельно оставаться подъ властью пановъ. Этотъ договоръ тотчасъ же быль нарушень. Шляхта жаловалась королю; король писаль универсалы; но въ этихъ упиверсалахъ уже проглядывало сознаніе безсилія. «Несмотря на ист прежнія наши міры, писаль король въ 1617 году, козацкое своеволіе дошло до ужасающихъ крайностей; грамоты козаковъ не даютъ Ръчи-Посполитой покою; шляхта не можеть безопасно проживать въ своихъ имъніяхъ». Впрочемъ, въ первой четверти XVII въка, козацкая удаль находила себъ поле льятельности то въ Московскомъ Государствъ, то на Черномъ моръ, то въ Турцін и Молдавіи. Подъ начальствомъ Сагайдачнаго козаки помогали полякамъ въ войнъ съ Турцією. Но когда кончилась эта война, козацкія возстанія стали принимать значительно болье широкій размъръ. Въ 1625 году козаки отпрапризнать депутатовь на сеймъ съ требованіемъ признать законными духовныхъ, посвященныхъ јерусалимскимъ патріархомъ, удалить унитовъ отъ цер-

Москва XVII стольтія.



На разсићтћ у Воскресенскихъ вороть. Съ карт. А. Васнецова.





Русскій бояринь. Съ картины С. Крамской.



Боярышия. Съ рис. Журавлева.



квей и церковныхъ имвній, уничтожить всякія ственительныя постановленія противь козаковъ и не ограничивать ихъ числа. Они, при своей просьбъ, послали перечень разныхъ утъсненій, которыя терпъли русскіе въ Польшъ в Литвъ, указывали, что повсюду отнимаютъ у православныхъ церкви, тянутъ въ суды православныхъ подъ разными предлогами, отдаляють ихъ отъ цеховыхъ ремеслъ, сажають въ тюрьмы и быотъ священниковъ; жаловались, что православныя дети выростають безъ крещенія, люди живуть безь венчанія и отходять отъ міра безь испов'єди и св. причащенія. Просьба эта не им'єда никакихъ последствій, и козаки, подъ начальствомъ готмана Жмайла, стали расправляться сами собою: ворванись въ Кіевъ, убили кіевскаго войта Федора Ходыку за ревность къ уній; ограбили католическій монастырь, убили въ немъ скященника и отправили къ московскому царю посольство съ просъбою принять козаковъ подъ свое покровительство. Этого не хотъли имъ простить поляки, и коронный гетманъ Станиславъ Конецпольскій получиль повельніе укротить козаковъ оружіемъ. Козаковъ было тысячь до 20; но между ними происходили несогласія, такъ что часть ихъ разошлась. Конецпольскій прижаль ихъ къ Дибпру, недалеко отъ Крылова; реестровые козаки рашились мириться; смънили Жмайла, выбрали гетманомъ Михайла Дорошенка, и заключили съ польскимъ гетманомъ, на урочищъ «Медвъжьи лозы», договоръ, по которому козаки должны были оставаться въ числѣ інести тысячъ и находиться подъ властью короннаго гетмана; затемь все называвщие себя козаками должны были подчиняться своимъ старостамъ и панамъ; всъ земли, которыя они себъ присвоили и считали козацкими, должны быть возвращены владъльцамъ. Договоръ этотъ не могъ разръшить спорныхъ вопросовъ по желанію поляковъ. Чесло исключенныхъ изъ козацкаго званія значитольно превыщало число реестровыхъ, и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бѣжали толпами въ Сичу. По смерти Дорошенка, убитаго въ битвѣ съ татарами, поляки назначили надъ реестровыми козаками предводителемъ Грицька Чернаго, человъка, преданнаго полякамъ; по самовольные козаки, собравшись въ Сичи, избрали гетманомъ Тараса и двинулись въ Украину. Реестровые козаки выдали Грицька Чернаго Тарасу; запорожцы совершили надъ нимъ жестокую казнь за то, что онъ принялъ унію. Тарасъ, признанный реестровыми, распустилъ по Украинъ универсалъ, и убъждалъ весь пародъ подняться и идти на полякорь во имя въры. Многіе духовные возбуждали русскихъ къ защитъ въры и жизни, потому что въ тъ времена раздраженные подяки кричали, что надобно упичтожить схизму и истребить весь мятежный народь, а Украину заселить поляками. Польскіе историки уверяють, будто и Петръ Могила, будучи еще печерскимъ архимандритомъ, возбуждалъ народъ

Поляки совершали тогда ужаснъйшія варварства. Самуиль Лащь, коронный стражникь (блюститель пограничныхь областей) обръзываль людямь носы и уши, отдаваль дъвиць и женщинь на поругапіз своимь солдатамь, и въ день Пасхи 1639 года, въ мъстечкъ Лысянкъ, выръзаль поголовно всъхъ жителей, не разбирая ни пола, ни возраста: многіе изъ нихъ были побиты въ церкви. Для внушенія народу страха и въ другихъ мъстахъ дълалось то же. Тарасъ сосредоточиль свои силы на лъвой сторонъ Днъпра, у Переяславля. Конецпольскій вступиль съ нимъ въ битву, которая была такъ неудачна для поляковъ, что, по свидътельству ихъ самихъ, у Конецпольскаго въ одинъ день пропало болъе войска, чъмъ за три года войны со шведами. Къ сожальнію, исходъ этой войны для насъ остался неизвъстнымъ. Тарасъ какимъ-то обра-

зомъ попалъ въ руки поляковъ и былъ казненъ.

Черезъ два года умеръ Сигизмундъ III. Реестровые козаки при сыпѣ сго, Владиславѣ, участвовали въ походѣ противъ Москвы, но зато другіе козаки самовольно спустились въ Черное море, дѣлали нападенія на турецкія владѣнія и собирались на днѣпровскихъ островахъ, чтобы снова идти войною на поляковъ. Чтобы пресѣчь бѣгство народа за пороги, коронный гетманъ Конецполь-

скій заложиль на Днѣпрѣ передъ самыми порогами крѣпость Кодакъ и оставиль тамь гарнизонь подъ начальствомь француза Маріона. Но въ августѣ 1635 года предводитель самовольныхъ козаковъ Сулима разориль эту крѣпость, перебилъ гарнизонъ, и сталъ призывать народъ къ возстанію. Ему не удалось предпріятіе. Подосланные Конецпольскимъ реестровые козаки схватили Сулиму, еще не успѣвшаго собрать большого ополченія. Ему отрубили голову въ Варшавъ.

Вслідт затімть объявлено снова строгое приказаніе самовольнымъ козакамъ повиноваться своимъ панамъ, а чтобы привести эту міру въ исполненіе, разставили въ Украинъ польскія войска, которыя тотчасъ же начали дівлать народу всякія насилія. Это вынудило реестровыхъ козаковъ въ 1636 году обратиться съ жалобою къ королю; они избрали своими послами двухъ сотниковъ: черкасскаго Ивана Барабаша и чигиринскаго Зиновія-Богдана Хмель-

ницкаго.

Зиновій-Богданъ быль сынь козацкаго сотника Михаила Хмельницкаго. Въ юпости онъ учился въ Ярославлъ (галицкомъ) у іезунтовъ и получилъ по своему времени хорошее образованіе. Отецъ его быль убить въ Цецорской битвъ, несчастной для поляковъ, гдѣ паль ихъ гетманъ Жолкъвскій. Зиновій, участвовавшій въ битвѣ вмѣстѣ съ отцомъ, быль взятъ турками въ плѣнъ; онъ пробыль два года въ Константинополѣ, научился тамъ турецкому языку и восточнымъ обычаямъ, что ему впослѣдствіи пригодилось. Послѣ примиренія Польши съ Турцією, Зиновій возвратился въ отечество, служилъ въ козацкой службѣ и получилъ чинъ сотника. Есть извѣстіе, что онъ былъ подъ Смоленскомъ въ 1632 году и получилъ отъ Владислава саблю за храбрость 1).

Для разсмотрвнія козацких жалобь назначень быль сенаторь и воевода брацлавскій Адамъ Кисель, православный панъ, считавшій себя отличнымъ ораторомъ и искуснымъ дипломатомъ. Онъ началъ хитрить съ козаками и водить ихъ, стараясь успокоить реестровыхъ объщаніями денегь, а главное, до-<del>биваясь исключенія изъ реес</del>тра лишнихъ козаковъ и возвращенія ихъ подъ власть своихъ нановъ. Старшимъ надъ реестровыми козаками былъ тогда Басилій Томиленко, человъкъ старый, неръщительный, но тъмъ не менъе сердечно преданный козацкому дёлу. Въ то время, какъ онъ въ Украинъ толковаль съ Киселемъ, новый предводитель самовольныхъ козаковъ Павлюкъ ворвался изъ Сичи въ Украину съ 200 человъкъ, захватилъ въ Черкасахъ всю козацкую артиллерію и ушель обратно въ Сичу, а оттуда писаль убъжденіе къ реестровымъ козакамъ соединиться съ «выписчиками» и дружно защищаться противъ поляковъ. Томиленко колебался, а Кисель, --который, по собственному его признанію производиль между козанами раздоры, —подобраль кружокь реестровыхъ козаковъ и составилъ изъ нихъ раду на ръкъ Русавъ. Эта рада низложила Томиленка и выбрала въ гетманы переяславскаго полковника Савву Кононовича, родомъ великорусса, преданнаго панскимъ видамъ. Вмѣстѣ съ Томиденкомъ отръшили другихъ старшинъ, и только лукавый писарь Онушкевичь остался въ своемъ званіи. Павлюкъ, узнавши о такомъ перевороть, послаль своего друга, чигиринскаго полковника Кариа Скидана, съ отрядомъ въ Переяславль, а самъ сталъ съ войскомъ у Крылова. Скиданъ вошелъ ночью въ Переяславль, схватилъ Кононовича, писаря Онушкевича, новопоставленныхъ старшинъ, и привезъ ихъ въ Крыловъ. Козаки осудили ихъ и разстръляли. Гетманомъ выбрали Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему первенство, остался его товарищемъ и другомъ.

Павлюкъ разослалъ универсалъ по всёмъ городамъ, мъстечкамъ и селамъ и призывалъ весь русскій народъ къ возстанію: «Повелёваемъ вамъ и убёждаемъ васъ, чтобы вы всё единодушно, отъ мала до велика, покинувши

всв свои занятія, немедленно собрались ко мнв».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Такъ говоритъ одна малорусская льтопись, прибавляя, что черезъ двадцать два года, когда онъ сдъдался подданнымъ Алексъя Михайловича, то говорилъ: "сабля вта порочитъ Богдана".

На призывъ Павлюка прежде всего отозвались на лѣвой сторонѣ Днѣпра, такъ-называемыя, новыя слободы, а потомъ и на правой раздался, говоритъ современникъ, крикъ: «на свободу! на свободу!» Одии бѣжали къ Павлюку; другіе составляли шайки, бросались на панскіе дворы и забирали тамъ запасы, лошадей, оружіе. Самъ Павлюкъ, разославши универсалъ, уѣхалъ въ Сичь собирать запорожцевъ, а начальство въ Украинѣ поручилъ Скидану.

Всъ реестровые полки, одинъ за другимъ, перешли на сторону возстанія. Скиданъ заложилъ свой станъ въ Мошнахъ (черкасскаго уъзда). Конецполь-

скій послаль противъ козаковъ своего товарища Потоцкаго.

6 декабря 1637 года произошла битва близъ деревни Кумейки. Русскіе бились отчаянно; но сильный холодный вътеръ дулъ имъ въ лицо; они были разбиты, ушли къ Диъпру и стали въ мъстечкъ Боровицахъ. Прибылъ Павлюкъ; но козаки возмутились противъ него за то, что онъ не въ пору ушелъ въ Сичь и пропустилъ удобное время. Кисель, находившійся съ Потоцкимъ, уговорилъ козаковъ выдатъ Павлюка съ товарищами, поручившись, что король даруетъ имъ прощеніе. Реестровые козаки низложили Павлюка съ гетманства, провозгласили было гетманомъ одноге изъ старшинъ Дмитра Томашевича-Гуню, но Гуня не согласился получить старшинство цёною своихъ товарищей. Тогда реестровые козаки схватили Павлюка, Томиленка и какогото Ивана Злого и привели къ Потоцкому.

Заключенъ быль съ польскимъ военачальникомъ договоръ: козаки объщали повиноваться польскому правительству. Договоръ этотъ былъ подписанъ Зиновіемъ-Богданомъ Хмельницкимъ, носившимъ уже званіе генеральнаго писаря. Потоцкій назначилъ надъ козаками старшимъ Ильяша Караимовича; Гу-

ня, Скиданъ и другіе убѣжали.

Павлюка, Томиленка и Злого привезли въ Варшаву. Напрасно Кисель передъ сеймомъ умолялъ даровать имъ жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его протеста не уважили. Козацкимъ предводителямъ отрубили головы.

Потоцкій, между тъмъ, покончивши въ Украинъ, началъ безжалостно казпить мятежниковъ. Вся дорога отъ Днъпра до Нъжина уставлена была посаженными на колъ хлопами. Но въ то время, когда Потоцкій казнилъ сотнями мятежниковъ и кричалъ: «я изъ васъ восковыхъ сдълаю!», русскіе смъло говорили ему: «Если ты, панъ гетманъ, хочешь казнить виновныхъ, то посади на

коль разомъ всю правую и всю лѣвую сторону Днѣпра».

Какъ только началась весна 1638 года, по всей Украинъ разнеслась въсть, что съ Запорожья идетъ новое ополчение. Тамъ выбрали гетманомъ полтавца Остранина. Съ нимъ шелъ Скиданъ. Толпы народа бросились къ нимъ со всъхъ сторонъ. Потоцкій выступилъ противъ нихъ и потерпълъ пораженіе подъ Голтвою. Но между козацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись отъ пораженія, атаковали Остранина подъ Жовниномъ, близъ Іпъпра. Остранинъ убъжалъ изъ войска въ Московское Государство. Козаки избрали старшимъ Дмитра Томашевича-Гуню. Реестровые тогда не пристали къ возстанію, потому что находились съ польскимъ войскомъ подъ начальствомъ чиновниковъ, назначенныхъ поляками. Гуня, съ половины іюня до половины августа, упорно стоялъ противъ поляковъ, соглашался мириться, но не иначе, какъ на сколько-нибудь выгодныхъ условіяхъ. Наконецъ, козаки положили оружіе. Гуня ушелъ въ Московское Государство. Скиданъ, еще прежде отправившійся за Днъпръ для собранія новыхъ силъ, попался въ плънъ.

Съ этихъ поръ поляки, хотя оставили реестровыхъ козаковъ въ прежнемъ числъ, но давали имъ начальниковъ изъ лицъ шляхетскаго званія. Вмъсто гетмана у нихъ былъ назначенъ комисаръ, нъкто Петръ Комаровскій: генеральный писарь Зиновій-Богданъ Хмельницкій лишился своей должности и остался попрежнему чигиринскимъ сотникомъ. Чтобы преградить побъги народа за пороги, возобновленъ былъ Кодакъ. Разсказываютъ, что Конецпольскій, прівхавши осматривать возстановленную кръпость, созвалъ къ себъ козацкихъ старшинъ и насмъщливо спросилъ ихъ: «какъ вамъ кажется Кодакъ?»—

Manu facta, manu destro» (что человъческими руками созидается, то и

человъческими руками разрушается),—отвъчаль ему Хмельницкій. Поляки пришли къ убъжденію, что для укрощенія страсти къ мятежамъ, овладъвшей русскимъ народомъ, надобно принимать самыя строгія мъры: за мальйшую попытку къ возстанію казпили самымъ варварскимъ образомъ: «и мучительство фараоново, -- говорить малорусская лѣтопись, -- ничего не значить противъ ляшскаго тиранства. Ляхи детей въ котлахъ варили, женщинамъ выдавливали груди деревомъ и творили иныя неисповъдимыя мучительства» 1).

Козакамъ уже трудно было начинать возстаніе. Сами реестровые козаки были почти обращены въ хлоповъ и работали панщину на своихъ начальниковь шляхетскаго званія. Иной повороть всему русскому делу дань быль во

дворцѣ короля Владислава.

Этотъ король, отъ природы умный и дъятельный, тяготился своимъ положеніемь, осуждавшимь его на бездійствіе; тяжела была ему анархія, господствовавшая въ его королевствъ. Его самолюбіе постоянно терпъло униженіе отъ надменныхъ пановъ. Королю хотѣлось начать войну съ Турцією. По всеобщему мнънію современниковъ, за этимъ желаніемъ укрывалось другое: усилить посредствомъ войны свою королевскую власть. Хотя нътъ никакихъ письменныхъ признаній съ его стороны въ этомъ умысль, но все шляхетство отъ мала до велика было въ этомъ увърено и считало соумыщленникомъ короля канцлера Оссолинскаго. Впрочемъ послъдній, если и потакаль замысламь короля, то вовсе не быль надежнымь человькомь для того, чтобы ихъ исполнить. Это быль роскошный, изнъженный, суетный, малодушный аристократь, умълъ красно говорить, но не въ состояніи быль бороться противъ неудачь, и болъе всего заботясь о самомъ себъ, въ виду опасности всегда готовъ былъ перейти на противную сторону.

Въ 1645 году прибылъ въ Польшу венеціанскій посланникъ Тьеполо побуждать Польшу вступить съ Венеціею въ союзъ противъ турокъ; онъ объщаль съ венеціанской стороны большія суммы денегь и болье всего домогался, чтобы польское правительство дозволило козакамъ начать свои морскіе походы на турецкіе берега. Папскій нунцій также побуждаль польскаго короля къ вейнь. Надъялись на соучастіе господарей молдавскаго и валашскаго, на седмиградскаго князя и на московскаго царя. Въ началъ 1646 года, польскій король заключиль съ Венеціей договорь; Тьеноло выдаль королю 20,000 талеровъ на постройку козацкихъ чаекъ, король пригласилъ въ Варшаву четырехъ возацкихъ старшинъ: Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкаго и Нестеренка. Хмельницкій незадолго быль во Франціи, гдѣ совъщался съ графомъ Дебрежи, назначеннымъ посланникомъ въ Польшу, на счетъ доставки козаковь во французское войско. Затемъ 2.400 охочихъ козаковъ отправились во Францію и въ 1646 году участвовали при взятіи Дюнкерка у испанцевъ.

Король виделся съ козацкими старшинами ночью, обласкалъ ихъ, объщаль увеличить число козаковь до 20.000, кром реестровыхь, отдаль приказаніе построить чайки и даль имь 6,000 талеровь, объщая заплатить въ те-

ченіе двухъ лёть 60.000.

Все это дълалось втайнъ, но не могло долго сохраняться втайнъ. Король выдаль такъ-называемые приповъдные листы для вербовки войска за-границею. Вербовка пошла сначала быстро. Въ Польшу стали прибывать измецкіе солдаты, участвовавшіе въ тридцатильтней войнь и не привыкшіе сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотръвшая за неприкосновенностью своихъ привилегій, стала кричать противъ короля. Сенаторы также подняли ропотъ.

<sup>1)</sup> Достовърность этихъ извъстій подтверждается и современными великорусскими навъстіями: "польскіе и литовскіе люди ихъ христіанскую въру нарушили и церкви ихь, людей, сбирая въ хоромы, пожигали, и пищальное зелье, насыпавь имъ въ павуху, зажигають и сосцы у жень ихь резади"...

Королю ничего не оставалось, какъ предать свои замыслы на обсуждение

Въ сентябръ 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствамъ. Шляхта повсюду оказалась керасположенною къ войнъ и толковала въ самую дурную сторону королевские замыслы. «Король, — кричали на сеймикахъ, -затъваетъ войну, чтобы составить войско, взять его себъ подъ начальство и посредствомъ его укоротить шляхетскія вольности. Онъ хочеть обратить хлоповъ въ шляхту, а шляхту въ хлоповъ». Возникали самыя чудовищныя выдумки; болтали, что король хочеть устроить рызню вродь Варооломеевской ночи; Оссолинскаго обзывали измънникомъ отечества.

Въ ноябръ собрадся сеймъ въ Варшавъ. Всъ единогласно закричали противъ войны. Королю оставалось покориться воль сейма и приказать распустить навербованное войско, а козакамъ запретить строить чайки. Короля облзали впередъ не собирать войскъ и не входить въ союзы съ иностранцыми дер-

жавами безъ воли Ръчи-Посполитой 1).

Козацкіе чиновники Караимовичь и Барабашь, видя, что предпріятіе короля не удается, припрятали королевскую привилегію на увеличеніе козацкаго сословія и на постройку часкъ. Хмельницкій хитростью досталь эту привилегию въ свои руки. Разсказывають, что онъ пригласилъ въ свой хуторъ Субботово козацкаго старшого (неизвъстно, Караимовича или Барабаша) и, напонеши ихъ до-пьяна, взялъ у него шапку и платокъ и отправилъ слугу къ жень старшого за привилегіею. Признавъ вещи своего мужа, жена выдала

важную бумагу.

Вследъ затемъ съ Хмельницкимъ произошло событіе, вероятно, имевщее связь съ похищениемъ привилегии. Его хуторъ Субботово (въ 8 вер. отъ Чигирина) быль подарень отцу его прежиных чигиринскимь старостою Даниловичемъ. Въ Чигиринъ былъ уже другой староста Александръ Конецпольскій, а у него подстаростою (управителемъ) шляхтичъ Чаплинскій. Послъдній выпросиль себъ у Конецпольскаго Субботово, такъ какъ у Хмельницкаго не было документовъ на владвніе. Получивши согласіе старосты Конециольскаго, Чаилинскій, по польскому обычаю, сділаль найздь на Субботово въ то времи, когда Хмельницкій быль въ отсутствін; и когда десятильтній мальчикь, сыят Хмельницкаго, ему сказаль что-то грубое, то онь приказаль его высычь. Слуги такъ немилосердно исполнили это приказаніе, что дитя умерло на другой день. Кромъ того, Чаплинскій обвънчался по уставу римско-католической церкви съ женщиною, которую любиль Хмельницкій: некоторые говорять, что она уже тогда была его второю женою, которую Хмельницкій взяль послі смерти первой своей супруги, Анны Сомко 2).

Хмельницкій искаль судомь на Чаплинскаго, по не могь пичего сдъдать, потому что не имълъ письменныхъ документовъ на имъніе. Въ польскомъ судъ того времени трудно было козаку тягаться съ шляхтичемъ, покро-

вительствуемымъ важнымъ паномъ 3).

Тогда Хмельницкій собраль сходку до тридцати человькъ козаковъ и сталь съ ними совътоваться, какъ бы воспользоваться привилегей, данной королемъ, возстановить силу козачества, возвратить свободу православной върі и оградить русскій народь отъ своеволія польскихъ пановъ. Одинъ сотникъ, бывшій на этой сходкъ, сдълаль донось на Хмельницкаго. Корошный гетмань

3) Осталось преданіе, записанное въ современныхъ літописяхъ, за достовірность котораго поручиться нельзя. Разсказывается, будто Хмельницкій обращался въ воролю, и Владиславъ сказаль ему: "вы вонны и носите сабли; кто вамъ за себя стать запрещаеть?"

<sup>1)</sup> По замічанію Тьеполо, королю стоило только подкупить ніскольких в пословь, чтобы сорвать сеймь, такь какь въ Польші голось одного посла уничтожаль рішеніе цілаго сейма. Но король не рішнися на эту міру, потому что боялся междоусобій. Притомь онь старался поддерживать къ себі расположеніе нація, въ надежді, что поляки современемъ выберутъ на престолъ его сына.

2) Матери сыновей Хмельницкаго, Тимофея и Юрія, и дочерей, Стефаниды и

Потоцкій приказалъ арестовать Хмельницкаго. Но переяславскій полковникъ Кречовскій, которому быль отданъ Хмельницкій подъ надзоръ, освободиль арестованнаго. Хмельницкій верхомъ убъжалъ степью въ Запорожскую Сичь, кото-

рая была тогда на «Микитиномъ Рогъ».

Здёсь засталь Хмельницкій не боле трехь соть удальцевь, но они кликнули кличь и стали сбирать съ разныхъ днепровскихъ острововъ и береговъ проживавшихъ тамъ былецовъ. Самъ Хмельницкій отправился въ Крымъ. Онъ показаль привилегію короля Владислава хану. Ханъ Исламъ-Гирей увидёлъ ясныя доказательства, что польскій король затеваль противъ Крыма и противъ Турціи войну; кромъ того ханъ былъ уже золъ на короля за то, что уже несколько лёть не получаль изъ Польши обычныхъ денегъ, которыя поляки называли подарками, а татары считали данью. Представился татарамъ отличный и благовидный поводъ къ пріобретенію добычи. Однако, ханъ самъ не двинулся на Польшу, хотя обещаль сделать это современемъ, но дозволиль Хмельницкому пригласить съ собою кого-нибудь изъ мурзъ. Хмельницкій повваль Тугай-бея, перекопскаго мурзу, славнаго своими наездами: у Тугай-бея было до четырехъ тысячъ ногаевъ.

Это дѣлалось зимою съ 1647 на 1648 годъ. Коронный гетманъ Николай Потоцкій и польный (его помощникъ) Мартинъ Калиновскій собирали войско, приглашали пановъ являться къ нимъ на помощь съ своими отрядами, которые, по тогдашнему обычаю, паны держали у себя подъ названіемъ надворныхъ командъ. Потоцкій пытался какъ-нибудь хитростью выманить Хмельницкаго изъ Сичи, отправлялъ къ нему письма въ Сичу. Но попытки его въ этомъ

родъ не удались.

Между тъмъ, русскій народь готовился къ возстанію. Козаки, переодътые то нищими, то богомольцами, ходили по городамъ и селамъ и уговаривали жителей, -- то отворить козакамъ Хмельницкаго ворота города, то насыпать песку въ польскія пушки, то бъжать въ степь въ ряды воиновъ запорожскихъ. Поляки принимали строгія міры: запрещали ходить толпами по улицамь, собираться въ домахъ, забирали у жителей оружіе, или отвинчивали у ихъ ружей замки, жестоко мучили и казнили тёхъ, кого подозръвали въ соумышленіи съ Хмельницкимъ. Потоцкій объявилъ своимъ универсаломъ, что всякій убѣжавтій въ Запорожье отві часть жизпью своей жены и дітей. Такія міры обратились во вредъ полякамъ и раздражили ужъ и безъ того ненавидъвшій ихъ русскій народъ. Съ лівой стороны Днівпра убітать было удобніве, и толпы співщили оттуда къ Хмельницкому. Весною у него образовалось тысячь до восьми. Въ апрълъ до предводителей польскаго войска дошель слухъ, что ихъ врагъ выступаетъ изъ Сичи; вмъсто того, чтобы идти на него всъмъ своимъ войскомъ, они отправили противъ него реестровыхъ козаковъ съ ихъ начальниками по Дивпру на байдакахъ (большихъ судахъ), а берегомъ небольшой отрядъ конницы, подъ начальствомъ молодого сына короннаго гетмана, Стефана, сь козацкимъ комисаромъ Шембергомъ. «Стыдно,--говорилъ тогда коронный гетманъ, посылать большое войско противъ какой-нибудь презрвиной шайки поллыхъ хлоповъ».

Козаки, плывшіе на байдакахъ по Днѣпру, достигли 2-го мая урочища, называемаго «Каменнымъ Затономъ» и остановились, ожидая идущаго берегомъ польскаго отряда. Часть козаковъ вышла на берегъ. Ночью съ 3-го на 4-е мая явился къ нимъ посланецъ Хмельницкаго, козакъ Ганжа, и смѣлою рѣчью воодущевилъ ихъ, уже и безъ того расположенныхъ къ возстанію. Полковникъ Кречовскій, находившійся въ высланномъ реестровомъ войскѣ, съ своей стороны, возбуждалъ за Хмельницкаго козаковъ. Реестровые утопили своихъ шляхетскихъ начальниковъ, угодниковъ панской власти; въ числѣ ихъ погибли Караимовичъ и Барабашъ. Утромъ всѣ присоединились къ Хмельницкому.

Усиливши реестровыми козаками свое войско, Хмельницкій разбилъ 5-го ман польскій отрядъ у протока, называемаго «Жолтыя Воды». Сынъ короннаго гетмана Стефанъ умеръ отъ ранъ; другихъ пановъ взяли въ плѣнъ.

Въ числъ плънныхъ было тогда два знаменитыхъ впослъдствіи человъка: первый быль Стефанъ Чарнецкій, которому суждено было сдълаться искуснымъ польскимъ полководцемъ и свиръпымъ мучителемъ русскаго народа; второй быль Иванъ Выговскій, русскій шляхтичъ: попавшись въ плънъ, этотъ человъкъ до того сумълъ поддълаться къ Хмельницкому, что въ короткое время

сталь генеральнымъ писаремъ и важнъйшимъ совътникомъ гетмана. Главное польское войско стояло близъ Черкасъ, когда одинъ раненый полякъ принесъ туда извъстіе о пораженіи высланнаго въ степь отряда. Потоцкій и Калиновскій не ладили другь съ другомъ, делали распоряженія наперекоръ одинъ другому, согласились, однако, на томъ, что надобно имъ отступить поближе къ польскимъ границамъ. Они двинулись отъ Черкасъ и достигли города Корсуна, на ръкъ Роси; здъсь они услыхали, что Хмельницкій уже недалеко, и ръшили остановиться и дать сраженіе; но 15 мая появился Хмельницкій подъ Корсуномъ: пойманные поляками козаки насказали имъ много преувеличенныхъ извъстій о количествъ и силь войска Хмельницкаго. Калиновскій готовь быль дать оптву; Потоцкій не дозволиль, и вельль уходить по такому пути, по которому удобно было бы ускользнуть отъ непріятеля. Поляки взяли себь въ проводники одного русскаго хлопа, который, какъ видно, съ намъреніемъ быль подослань Хмельницкимъ. Между тъмъ, разсчитывая напередъ, куда поляки пойдуть, козацкій предводитель заранѣе услаль своихъ козаковъ и приказаль имъ при спускъ съ горы въ долину, называемую «Крутая Балка», обрѣзать гору и сдѣлать обрывъ, преграждающій путь возамъ и лошадямъ. Планъ удался какъ нельзя лучше. Поляки со всемъ своимъ обозомъ наткнулись прямо на это роковое мъсто, кругомъ поросшее тогда лъсомъ, и въ то же время на нихъ ударили со всъхъ сторонъ козаки и татары; ихъ постигло полкое поражение. Оба предводителя попались въ пленъ; вся артиллерія, все запасы и пожитки достались побъдителямь. Шляхтичи, составлявшие войско, не спасли себя бъгствомъ. Хлопы левили ихъ, убивали или приводили къ козакамъ. Хмельницкій отдаль польскихъ предводителей въ плънъ татарамъ, съ тьмь, чтобы заохотить ихъ къ дальнъйшей помощи козакамъ.

Корсунская побѣда была чрезвычайно важнымъ, еще небывалымъ въ своемъ родѣ событіемъ; русскому народу какъ бы разомъ открылись глаза: онъ увидалъ и понялъ, что его поработители не такъ могучи и непобѣдимы; панская гордыня пала подъ дружными ударами рабовъ, рѣшившихся наконецъ сбросить съ себя ярмо неволи.

Послъ этой первой побъды, Хмельницкій пріостановился и отправиль въ Варшаву козацкихъ пословъ съ жалобами и объясненіями, но въ это самое время короля Владислава постигла смерть въ Меречъ, подавшая поводъ къ толкамъ объ отравъ. Въ Польшъ наступило безкоролевье, предстоялъ новый выборъ короля.

По усиленной просьбъ брацлавскаго воеводы Адама Киселя, хотъвшаго какъ-нибудь протянуть время. Хмельницкій согласился вступить въ переговоры, и до сентября не шель съ войскомъ далье на Польшу; но мало довъряя возможности примиренія съ поляками, написаль грамоту къ царю Алексью Михайловичу, въ которой изъявляль желаніе поступить подъ власть единаго русскаго государя, чтобъ исполнилось, какъ онъ выражался, «изъ давнихъ льть глаголемое пророчество». Онь убъждаль царя пользоваться временемъ и наступить на Польшу и Литву въ то время, когда козаки будутъ напирать на ляховъ съ другой стороны. Московскій царь не воспользовался тогда удобнымъ случаемъ, а самъ Хмельницкій напрасно потеряль нъсколько мъсяцевъ въ безполезныхъ переговорахъ съ Киселемъ и его товарищами, облеченными званіемъ комисаровъ.

Южнорусскій народъ смотръль совстив не такъ на обстоятельства, постигшія его. Какъ только разошлась въсть о побъдъ надъ польскимь войскомь, во встя предълахъ русской земли, находившейся подъ властью Польши, даже и въ Бълоруссіи, облъе свыкшейся съ порабощеніемъ, чъмъ Южная

Русь, вспыхнуло возстаніе. Хлопы собирались въ шайки, называемыя тогда загонами, нападали на панскія усадьбы, разоряли ихъ, убивали владъльцевь п ихъ дозорцевь, истребляли католическихъ духовныхъ; доставалось и унитамъ и всякому, кто только быль подозрѣваемь въ расположени къ полякамь. «Тогда,—по замъчанію современника-лътописца,—гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не одинъ щеголь заплатилъ жизнью за то, что, по польскому обычаю, подбривалъ себь голову». Убійства сопровождались варварскими истязаніями: сдирали съ живыхъ кожу, распиливали пополамъ; забивали до смерти палками, жарили на угольяхъ, обливали кипяткомъ; обматывали голову по переносицъ тетивою лука, повертывали голову и потомъ спускали лукъ, такъ что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады и груднымъ младенцамъ. Самое ужасное остервеньніе показываль народь къ іудеямь: они осуждены были на конечное истребленіе, и всякая жалость къ нимъ считалась изміною. Свитки закона были извлекаемы изъ синагогъ: козаки плясали на нихъ и пили водку, потомъ клали на нихъ іудеевъ и ръзали безъ милосердія; тысячи іудейскихъ младенцевъ были бросаемы въ колодцы и засыпаемы землею 1). По сказанію современниковъ, въ Украинъ ихъ погибло тогда до ста тысячъ, не считая тъхъ, которые померли отъ голода и жажды въ лъсахъ, болотахъ, подземельяхъ, и потонули въ водѣ во время безполезнаго бътства. «Вездѣ по полямъ, по горамъ лежали тъла нашихъ братій, — говоритъ современный іудейскій раввинъ: не было имъ спасенія потому, что гонители ихъ были быстры, какъ орлы небесные». Только тъ спасли себя, которые, изъ страха за жизнь, приняли христіанство: такимъ русскіе прощали все прежнее и оставляли ихъ живыми съ ихъ имуществами; но перекресты скоро объявили себя снова іудеями, какъ только миновала опасность, и они могли выбраться изъ Украины.

Все польское, все шляхетское въ Южной Руси несколько времени поражено было какимъ-то безумнымъ страхомъ, не защищалось и бѣжало. Паны, имъвшіе у себя вооруженныя команды, не въ силахъ были и не ръщались противостоять народному возстанію. Только одинь изъ пановъ не потеряль тогда присутствія духа: то быль Іеремія Вишневецкій, сынь Михаила и молдавской княжны изъ дома Могилъ. Онъ родился въ православной въръ, но совращенъ быль језунтами въ католичество и сдёлался жестокимъ ненавистникомъ и гонителемъ всего русскаго. При началъ возстанія, Вишневецкій жиль въ Лубнахъ, на лъвой сторонъ Днъпра, гдъ у него, какъ и на правой, были общирныя владенія; онъ принуждень быль со своею командою, состоявшею изъ шляхты, содержимой на его счеть, перейти на правый берегь и началь въ своихъ имфиіяхь казнить мятежниковь съ такимь же звфрствомь, какое выказывали ожесточенные хлопы надъ поляками и іудеями, выдумывалъ самыя затъйливыя казни, наслаждался муками, совершаемыми передъ его глазами, и приговариваль: «мучьте ихъ такъ, чтобы они чувствовали, что умирають!» Своимъ примъромъ увлекъ онъ за собою пъсколькихъ пановъ, и вмъстъ съ ними началь давать отпоръ народу, сражался нъсколько разъ съ многочисленнымъ отрядомъ русскихъ хлоповъ и козаковъ, бывшихъ подъ начальствомъ полковника Кривоносова, но, несмотря на всю свою горячность, не могъ сломить его п увхаль вы Польшу. Хмельницкій считаль его своимь первыйшимь врагомь, и

<sup>1)</sup> Въ Ладыжинъ, по павъстію современника, козаки положили нъсколько тысячъ связанныхъ іудеевъ на лугу, сначала предложили имъ принять христіанство и объщали пощаду, но іудеи отвергли эти предложенія; тогда козаки сказали: такъ вы сами виноваты; мы перебьемъ вась за то, что вы ругались надъ нашею върою. И потомъ всъхъ истребнин, не щадя ни пола, ни возраста. Страшное избіеніе постигло іудеевъ въ Полонномъ, гдъ такъ много ихъ переръзали, что кровь лилась потоками черезъ окна домовъ. Въ другомъ мѣстъ козаки рѣзали іудейскихъ младенцсвъ и передъ глазами ихъ родителей разсматривали внутренности зарѣзанныхъ, насмѣхалсь надъ обычнымъ у евреевъ раздѣленіемъ мяса на кошеръ (что можно ѣсть) и трефъ (чего нельзя ѣсть) и объ однихъ говорили: это кошеръ—ѣшьте! а о другихъ: это трефъ—бросайте собакамъ!

жестокости, совершенныя Вишневецкимъ надъ русскимъ народомъ, ставилъ

поводомъ къ разорванію начатыхъ переговоровъ.

Паны сенаторы, заправлявшіе дѣлами во время безкоролевья, составили ополченіе изъ шляхты; начальства надъ этимъ ополченіемъ добивался себѣ Вишневецкій, но, вмѣсто него, назначены были три полководца: князь Доминикъ Заславскій, Александръ Конецпольскій (сынъ недавно умершаго гетмана Станислава) и Остророгъ. Хмельницкій, пропустивши лѣто, въ сентябрѣ отпра-

вился противъ нихъ.

Всего войска, выставленнаго противъ Хмельницкаго, было тридцать шесть тысячь. Польское шляхетство въ это время не отличалось воинственпостью, проводило въ своихъ имфніяхъ спокойную и веселую жизнь, пользуясь изобиліемъ, которое доставляли ему труды порабощеннаго народа; въ войскъ, выставленномъ противъ Хмельницкаго, большая часть была такихъ, которые только въ первый разъ выходили на войну. Привычка считать хлоповъ полускотами побуждала поляковъ смотръть легкомысленно на войну. «Противъ такой сволочи, - говорили паны, - не стоитъ тратить пуль; мы ихъ плетьми разгонимъ по полю!» Другіе были до того самонадівнны, что произносили такую молитву: «Господи, не помогай ни намъ, ни имъ, а только смотри, какъ мы раздълаемся съ этимъ негоднымъ мужичьемъ!» Польскій военный лагерь сдѣлался сборнымъ мъстомъ, куда поляки ъхали не драться съ непріятелемъ, а повеселиться и пощеголять. Другъ передъ другомъ они старались выказать ценность своихъ коней, богатство упряжи, красоту собственныхъ нарядовъ, позолоченные луки на съдлахъ, сабли съ серебряною насъчкою, чепраки, вышитые золотомъ, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мѣхами, на шапкахъ кисти, усѣянныя драгоцѣнными камнями, сапоги съ серебряными и золотыми шпорами; но болъе всего паны силились отличиться, одинъ передъ другимъ, роскошью стола и кухни. За ними въ лагерь везли огромные склады посуды, ъхали толны слугь; въ богато-украшенныхъ панскихъ шатрахъ блистали чеканные кубки, чарки, тарелки; даже умывальники и тазы были серебряные; и было въ этомъ лагеръ, по замъчанию современниковъ, больше серебра, чъмъ свинцу. Привезли паны съ собою бочки съ венгерскимъ виномъ, старымъ медомъ, пивомъ, запасы варенья, конфектъ, разныхъ лакомствъ, везли за ними богатыя постели и ванны; однимь словомь, это быль увеселительный съвздъ пановь. Съ утра до вечера отправлялись пиры съ музыкою и танцы. Между тъмъ, многочисленная прислуга, прибывшая съ панами для служенія ихъ затъямъ, и наемные солдаты, которые, получивъ жалованье впередъ, истратили его, — безчинствовали надъ окрестными жителями, грабили ихъ, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже ихъ разоряють, чёмь козаки, которыхъ поляки старались выставить непріятелями и разорителями народа.

20 сентября приблизился Хмельницкій къ этому роскошному польскому стану; маленькая рычка Пилявка отдыляла козаковы оты поляковы. Послы незначительной схватки русскіе пленники напугали поляковь, что у Хмельницкаго шло огромное войско, и онъ съ часу на часъ дожидается хана съ ордою. Это произвело такой всеобщій и внезапный страхь, что ночью всв побыжали изь лагеря, покинувь свое имущество на волю непріятеля. Утромь рано Хмельницкій удариль на бъгущихь; тогда смятеніе усилилось, поляки кидали оружіе, каждый кричаль «стойте!» а самь бъжаль; покидали раненыхь и плънныхъ; иные погибли въ толпъ отъ давки. Побъдителямъ почти безъ выстреловь досталось сто двадцать тысячь возовь съ лошадьми; знамена, щиты, <u>шлемы,</u> серсо́ряная посуда, собольи шубы, персидскія ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти, все лежало въ безпорядкъ; винъ и водки было такъ много, что, при обыкновенномъ употребленіи, стало бы ихъ для всего войска на мѣсяць. Хлопы набросились на драгоцѣнности, лакомства, винаи это дало возможность убъжать полякамъ. Хмельницкій двинулся ко Львову, не сталь добывать этого города приступомь, а только истребоваль съ жителей

окупъ въ двёсти тысячъ злотыхъ, для заплаты татарамъ, помогавшимъ козакамъ <sup>1</sup>). 24 октября изъ-подъ Львова двинулся Хмельницкій къ Замостью, въ глубину уже настоящей Польши. Подъ Замостьемъ стоялъ онъ до половины

RQOROH.

Въ Варшавъ между тъмъ происходило избраніе неваго короля. На этотъ разъ близость козаковъ не дозволила панамъ тянуть избраніе цълые мъсяцы, какъ прежде случалось: потребность главы государства слишкомъ была очевидна, Хмельницкій съ своей стороны отправилъ на сеймъ депутатовъ отъ козаковъ.

Было тогда три кандидата на польскій престоль: седмиградскій князь Ракочи и двое сыновей покойнаго короля Сигизмунда III, Карлъ и Янъ-Казимиръ. Седмиградскій князь быль устранень прежде всёхь; изъ двухь братьевь королевичей взяла верхъ партія Яна-Казимира; козацкіе депутаты стояли также за него; Оссолинскій склониль многихь на сторону Яна-Казимира, увъряя, что пначе Хмельницкій будеть воевать за этого королевича. Дізло между двумя братьями уладилось темъ, что Карлъ добровольно отказался отъ соискательства въ пользу брата. Янъ-Казимиръ былъ избранъ, несмотря на то, что быль прежде језунтомъ и получилъ отъ папы кардинальную шапку. Что располагало Хмельницкаго быть на сторонъ этого государя—неизвъстно, какъ равнымъ образомъ трудно теперь опредълить, въ какой степени участвовало желаніе Хиельницкаго въ этомъ избраніи. Тъмъ не менъе, Хмельницкій показываль большое довольство, когда услышаль о выборь Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли отъ короля письмо съ приказаніемъ прекратить войну и ожидать королевскихъ комисаровъ. Хмельницкій тотчасъ потянулся отъ Замостья со всъмъ войскомъ назадъ въ Украину.

Хмельницкій въ последнее время действовалъ противно всеобщему народному желанію. Возставшій народь требоваль, чтобы онь вель его на Польшу. Хмельницкій уже изъ-подъ Львова думалъ-было воротиться и только, уступая народному крику ходиль къ Замостью. Хмельницкій могь идти прямо на Варшаву, навести страхъ на всю Рачь-Посполитую, заставить пановъ согласиться на самыя крайнія уступки; онъ могь бы совершить коренной переворотъ въ Польшъ, разрушить въ ней аристократическій порядокъ, положить пачало новому порядку, какъ государственному, такъ и общественному. Но Хиельницкій на это не отважился. Онъ не быль ни рождень, ни подготовлень къ такому великому подвигу. Начавши возстаніе въ крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояніе, онъ, какъ самъ потомъ сознавался, очутился на такой высоть, о которой не мечталь, и потому не въ состояніи быль вести дело такъ, какъ указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкаго въ этомъ отношении представляеть одинъ изъ техъ случаевъ въ истории, когда народная масса по инстинкту видить, что следуеть въ данное время дедать, но ея вожаки не въ состояніи облечь въ дёло того, что народъ чувствуеть, чего народъ требуеть. Хмельницкій быль сынъ своего въка, усвоиль польскія понятія, польскія общественныя привычки, и онъ-то въ немъ сказались въ ръшительную минуту. Хмельницкій началь дёло превосходно, но не повель его въ-пору далъе, какъ нужно было. На первыхъ порахъ совершилъ онъ историческую ошибку, за которою последоваль рядь другихь, и такимь образомь, возстание Южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его вначаль обстоятельства. Увидимь, какъ Хмельницкій сталь въ разрызь съ народомъ и въ отношеніи общественнаго идеала, созданнаго народною жизнью въ его время.

Хмельницкій, возвратившись изъ-подъ Замостья, прибылъ прежде всего

<sup>1)</sup> Городъ, который быль только-что передъ тѣмъ порядочно обобранъ панами, бѣжавшими изъ-подъ Константинова, не могъ дать чистою монетою болѣе, какъ нашестнадцать тысячъ злотыхъ, а все остальное доплатилъ товарами и вещами по раскладкѣ между жителями; при чемъ приходплось бѣдняку разставаться съ послѣднею дорогою вещищею, которую онъ берегъ про черный день.

въ Кіевъ. При звои колоколовъ и гром пушекъ онъ въ халъ въ полуразрушенныя Ярославовы Золотыя ворота и у стънъ св. Софіи былъ привътствуемъ митрополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ, духовенствомъ и кіевскими гражданами. Бурсаки пъли ему русскія и латинскія пъсни, величали его спасителемъ народа, русскимъ Моисеемъ. Здъсь дожидалъ его дорогой гость, Йаисій, іерусазимскій патріархъ, ѣхавшій въ Москву. Онъ отъ лица православнаго міра на Востокъ приносилъ Хмельницкому поздравленіе съ побъдами, далъ ему отпущеніе гръховъ, возбуждалъ на новую войну противъ латинства. Гетманъ былъ въ это время почему-то грустенъ. Въ его характеръ начало проявляться чтото странное: онъ то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пъль думы своего сочиненія; то былъ ласковъ и равенъ въ обращеніи со всъми, то вдругъ дълался суровъ и надмененъ; то молился Богу, то совътовался съ чаровницами.

Изъ Кіева онъ увхаль въ Переяславль и тамъ женился. Женою его, какъ говорятъ, сдвлалась Чаплинская; о прежнемъ мужв ея разнорвчатъ источники: по однимъ онъ былъ еще живъ, по другимъ убитъ. Прибавляютъ къ этому, что Чаплинская была Хмельницкому кума, и что патріархъ Паисій разрвшилъ ему такой недозволенный бракъ. Но есть также извъстіе одного изъ современниковъ, что подлинно неизвъстно: дъйствительно ли эта Чаплинская была жена того, который отнялъ у Хмельницкаго Субботово, или другая, сход-

ная съ нею по фамиліи.

Въ Переяславлъ събхались къ Хмельницкому послы сосъднихъ государствь, искавшихъ своихъ выгодъ въ связи съ начинавшимся могуществомъ козаковъ. Изъ Турціи прибыль посоль отъ визиря, управлявшаго государствомъ за малолътствомъ султана, и предлагалъ Хмельницкому союзъ противъ Польши. Тогда заключень быль договорь, по которому козакамъ предоставлялось свободное плавание по Черному морю и Архипелагу съ правомъ безпоплинной торговли на сто лъть. Козаки обязывались не нападать на турецкіе города и защищать ихъ. Седмиградскій князь Юрій Ракочи предлагаль Хмельинткому вступить въ союзь и двинуться вивств на Польшу, чтобы доставить корону Юрію; за это Юрій сбіщаль во всіхь польских областях свободу православной въры, а самому Хмельницкому-удъльное государство въ Украиив съ Кіевомъ. Прислали къ Хмельницкому пословъ господари, молдавскій п валашскій, также съ предложеніемъ дружбы. Хмельницкій, узнавици, что у молдавскаго господаря есть дочь, просиль руки ея для своего сына. Прибыль посланникъ царя Алексъя Михайловича, Унковскій, привезъ по обычаю въ подарокъ мъха и ласковое слово отъ царя; но царь уклонялся отъ разрыва съ Польшею и желаль успъха козакамъ только въ томъ случав, когда поводомъ къ возстанію у нихъ дъйствительно была одна только въра. Наконецъ, въ февраль прибыли въ Переяславль объщанные отъ новаго короля комисары: сенаторъ Адамъ Кисель, его племянникъ, новгородъ-съверский хорунжий Кисель, Захарій князь Четвертинскій и Андрей Мястковскій съ ихъ свитою. Посл'єдній оставиль очень любопытное описание свидания съ Хмельницкимъ.

Комисары привезли Хмельницкому отъ короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя съ изображеніемъ бѣлаго орла. Хмельницкій назначилъ имъ аудіенцію на площади, собралъ козацкую раду; здѣсь-то высказался народный взглядъ, не хотѣвшій никакихъ сдѣлокъ, стремившійся къ рѣшительному разрѣшенію вопроса между Русью и Польшею.

«Зачъмъ вы, ляхи, принесли намъ эти дътскія игрушки?—закричала толпа:—вы хотите насъ подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надъли! Пусть пропадутъ ваши льстивые дары! Не словами, а саблями расправимся. Владъйте себъ своею Польшею, а Украина пускай намъ, козакамъ, остается».

Хмельницкій съ сердцемъ останавливаль народный говоръ; но потомъ за сбъдомъ, въ разговорахъ съ Адамомъ Киселемъ и его товарищами, подпивши, выразилъ такія же задушевныя чувства:

«Что толковать, — говориль онь, — ничего не будеть изъ вашей комиссіи. Война должна начаться недѣли черезъ двѣ или четыре. Переверну я васъ, ляковъ, вверхъ ногами, а потомъ отдамъ васъ въ неволю турецкому царю. Пусть король былъ королемъ: чтобъ король казнилъ шляхту, и дуковъ, и князей вашихъ. Учинитъ преступленіе князь, отруби ему голову; а учинитъ преступленіе козакъ—и ему то же сдѣлай. Вотъ будетъ правда! Я хоть себѣ небольшой человѣкъ, да вотъ богъ мнѣ такъ далъ, что я теперь единовластный самодержецъ русскій! Если король не хочетъ быть вольнымъ королемъ, ну, какъ му угодно».

Адамъ Кисель истощалъ предъ козацкимъ вождемъ все свое красноръне, объщалъ увеличеніе козацкаго войска до пятнадцати и даже до двадцати гысячъ, надъленіе его новыми землями, давалъ позволеніе козакамъ идти на

невърныхъ; но Хмельницкій на все это сказаль ему:

«Напрасныя ръчи! Было бы прежде со мною объ этомъ говорить; теперь я уже сдѣлаль то, о чемъ не думаль. Сдѣлаю то, что замыслиль. Выбью изъ ляджой неволи весь русскій народъ! Прежде я воеваль за свою собственную обицу; теперь буду воевать за православную въру. Весь черный народъ поможетъ мнѣ по Люблинъ и по Краковъ, а я отъ него не отступлю. У меня будетъ двѣти тысячъ, триста тысячъ войска. Орда уже стоитъ на-готовъ. Не пойду войню за-границу; не подыму сабли на турокъ и татаръ; будетъ съ меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русскаго княжества по Холмъ, Львовъ, Галичъ. Стану надъ Вислою и скажу тамошнимъ ляхамъ: «Сидите пяхи! молчите, ляхи!» Всѣхъ тузовъ вашихъ, князей туда загоню, а станутъ за Вислою кричать—я ихъ и тамъ найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украинѣ; а кто изъ васъ съ нами хочетъ хлѣбъ ѣсть, тотъ пусть Войску Запорожскому будетъ послушенъ и не брыкаетъ на короля».

Слушая эту ръчь, паны, какъ сами потомъ говорили, подеревенъли отъ

страха.

Окружавшіе Хмельницкаго полковники при этомъ говорили:

«Уже прошли тъ времена, когда ляхи были намъ страшны; мы подъ Пилявцами испытали, что это уже не тъ ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкъвскіе, не Ходкъвичи, это какіе-то Тхоржевскіе, да Заенчковскіе (Хорьковскіе—отъ хорька—tchòrz и Зайцовскіе отъ зайца—zając), дъти, парядившіяся въ жельзо! Померли отъ страху, какъ только насъ увидъли».

Однако, по усиленной просьбѣ польскихъ комисаровъ, Хмельницкій подаль Адаму Киселю условія мира въ такомъ смыслѣ: во всей Руси уничтожить память и слѣдъ уніп; уніатскимъ церквамъ не быть вовсе, а римскимъ
костеламъ оставаться только до времени; кіевскому митрополиту дать первое
мѣсто въ сенатѣ послѣ примаса польскаго; всѣ чины и должности въ Руси
должны быть замѣщены православными; козацкій гетманъ долженъ зависѣть
только отъ одного короля; жидамъ не дозволять жительствовать въ Украинѣ.
Наконецъ, въ условія было включено, чтобы Іеремія Вишневецкій не получалъ
начальства надъ польскимъ войскомъ.

Комисары отказались подписать эти условія, въ сущности довольно умференныя, и убхали. Предложенія Хмельницкаго возбудили негодованіе въ польскомъ сенать. Въ тъ гремена поляки, по фанатизму, ни за что не ръшались на уничтоженіе уніи. Кромъ того, требованія Хмельницкаго угрожали панамъ въ будущемъ лишеніемъ ихъ имъній и владъльческихъ правъ на Руси.

Поляки выставили войско подъ начальствомъ трехъ предводителей: Лянскоронскаго, Фирлея и Іереміи Вишневецкаго. Сверхъ того, королю дали право на собраніе посполитаго рушенья, т.-е. всеобщаго ополченія шляхты: мъра эта предпринималась только тогда, когда отечеству угрожала крайняя

опасность.

Въ Украинъ происходилъ сборъ цълаго народа на войну. Пустъли хутора, села, города. Поселянинъ бросалъ свой плугъ, надъясь пожить на счетъ чаповъ, на которыхъ прежде работалъ; ремесленники покидали свои мастерскія, купцы свои лавки; сапожники, портные, плотники, винокуры, посовары, могильники (копатели сторожевыхъ кургановъ), банники—бѣжали въ козаки. Бъ тѣхъ городахъ, гдѣ было магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои уряды и пошли въ козаки, обривши себѣ бороды (по обычаю того времени военные брили себѣ бороды). Такъ-то,—замѣчаетъ современникъ,—дьяволъ учинилъ себѣ смѣхъ изъ почтенныхъ людей». Презрѣніе и насмѣшки ожидали людей, не участвовавшихъ въ возстаніи; только калѣки, старики, женщины и дѣти оставались дома, да и то по большей части больной человѣкъ или бездѣтный старикъ, стыдясь оставаться безучастнымъ въ дѣлѣ освобожденія отечества, ставилъ за себя наемщика. Хмельницкій раздѣлялъ ихъ на полки, которыхъ тогда составилось двѣнадцать на правой сторонѣ Днѣпра 1) и двѣнадцать на лѣвой 2). Но по все войско было съ Хмельницкимъ; онъ отправилъ часть его въ Литву возмущать бѣлорусскихъ хлоповъ.

Хмельницкій выступиль изъ Чигирина въ мав и шель медленно, ожидая крымскаго хана. Исламъ-Гирей соединился съ нимъ въ іюнь на Черномъ-шляху. Въ его ополченіи были крымскіе горцы, отличные стрвлки изъ лука, степные ногаи въ вывороченныхъ шерстью вверхъ тулупахъ, питавшіеся конпною, согрвтою подъ съдломъ; буджацкіе татары, сносившіе съ удивительнымъ терпвніемъ жаръ и холодъ, изумлявшіе своимъ знаніемъ безпримътной степп, способные, какъ говорили о нихъ, подолгу оставаться въ водъ; были съ ханомъ черкесы съ бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкаго удальцы съ Дона. Никто не просилъ жалованья впередъ; каждый безъ

торга шель на войну, надъясь разгромить богатую Ръчь-Посполитую.

Хмельницкій со своимъ полчищемъ осадилъ польское войско подъ Збаражемъ 30 іюня (10 іюля новаго стиля), и держалъ его въ осадѣ, надѣясь прпнудись къ сдачѣ голодомъ и безпрестанною пальбою. Поляки заготовили себѣ такъ мало запасовъ, что черезъ нѣсколько недѣль у нихъ сдѣлался голодъ. Роскошные паны принуждены были питаться конскимъ мясомъ; простые жолнѣры пожирали кошекъ, мышей, собакъ. а когда этихъ животныхъ не хватало, то срывали кожу съ возовъ и обуви и ѣли, разваривая въ водѣ. Много умирало ихъ; козаки нарочно бросали въ воду трупы, чтобы испортить ее. Поляки доходили до такого положенія, въ какомъ были ихъ отцы въ Москвѣ. Русскіе хлопы насмѣхались надъ ними и кричали:

«Скоро ли вы, господа, будете оброкъ собирать съ насъ? Вотъ уже цълый годь, какъ мы вамъ ничего не платимъ; а можетъ быть, вздумаете заказать намъ какую-нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазаючи по шанцамъ! Въдь это все наше, да и сами

<sup>1)</sup> Чигаринскій, черкасскій, корсунскій, лысянскій, білоцерковскій, паволоцкій, уманскій, калинцкій, каневскій, животовскій (пначе брацлавскій), полісенскій п мотилевскій. Пространство, занимаємое этими полками, составляло нынішнія туберпіп: кіевскую, вольнскую по р. Горынь, подольскую, часть Червоной Руси и часть мпиской губерніи. Каменець, твердая, неприступная кріпость, оставался еще въ рукахь поляковъ.

<sup>2)</sup> Переяславскій, нѣжинскій, черниговскій, прилуцкій, ичанскій, лубенскій, прилуцкій, миргородскій, кропивянскій, галицкій, полтавскій и аѣнковскій. Они запимали нынѣшнія полтавскую и черниговскую губерній и часть могилевской по Гомель.

мали нынашнія полтавскую и червиговскую губерній и часть могилевской по Гомель. Полки раздалянсь на сотни: сотня заключала въ себа села и города, и носила названіе по имени какого-пибудь значительнаго масточка. Иная сотня заключала въ себа до тысячи человака, сотня далилась на курени. Верховное масто управлени называлось войсковою канцелярією; тамъ, вмаста съ гетманомъ, засадала генеральная или войсковая старшина: обозный (начальникъ аргиллеріи и лагерной постройиц). асауль, писарь, судья и хоружій (главный знаменосець). Въ каждомъ полку была полковая канцелярія и полковая старшина: полковникъ, обозный, писарь, судья и хоружжій. Въ сотит была сотенная канцелярія и сотенная старшина. Куренями начальствовали атаманы. Чиновники избирались на радахъ и утверждались гетманами. Этоть порядокъ въ сущности издавна велся въ казацкомъ войска, но на этоть разъраспространился на цалый народъ, такъ что слово "козакъ" перенеслось на пси массу возставшаго южно-русскато населенія.

ы попадете въ добычу голоднымъ татарамъ! Вотъ что надълали вамъ очковые, а нанщины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша вамъ была тогда музы-

а, а теперь такъ славно вамъ дудку заиграли козаки!»

Нъсколько разъ уже распространялось между жолнърами намърение разжаться, хотя это значило идти всемь на явную смерть, потому что хлопы ю оставили бы въ живыхъ никого; —но весь обозъ удерживалъ тогда воинтвенный князь Іеремія Вишневецкій. По его совъту, одинъ шляхтичъ, по имеи Стомпковскій, причесавшись по-мужицки, взяль съ собою письмо къ коропо: ночью онъ перелъзъ окопы, бросился въ прудъ, примыкавшій съ одной стооны къ польскому обозу, переплылъ прудъ, проползъ среди спящихъ непріяелей, къ свъту пробрался до болотистаго мъста, гдъ просидель цълый день; льдующую ночь опять ползъ среди спящихъ непріятелей, при мальйшемъ пумв припадая къ землв и затанвая дыханіе, какъ делають охотники за медъдемъ. Минувши непріятельскій стань, онь пустился бъжать, выдавая себя а русскаго хлопа, потомъ взялъ почтовыхъ лошадей и прискакалъ въ мъстеч-

о Топоровъ, гдъ васталъ Яна-Казимира.

Кородь, получивши отъ папы благословеніе, освященное знамя и мечь, ывхаль изъ столицы и слъдоваль медленно, ожидая прибытія изъ разныхъ оеводствъ ополченій посполитаго рушеньи. У него было регулярнаго войска ысячь двадцать, (а можеть быть, нъсколько болье). Посполитое рушенье безрестанно прибывало по частямъ. Получивши письмо отъ осажденныхъ и разпросивши Стомпковскаго о положении войска, король двинулся на выручку самденнымь; но путь его быль трудень по причинв дождей, испортившихъ ороги. Поляки потомъ жаловались, что никакъ не могли добыть точныхъ свъьній о непріятемь: «эта Русь, —всь на-голо мятежники, —говорили они: оть жги ихъ, а они правды не скажуть!» Хмельницкій, напротивъ, зналь о съхъ движения своего непріятеля. Русскіе хлопы, привозившіе припасы въ оролевское войско, отправлялись послё того къ своимъ братьямъ козакамъ азсказывать о положеніи непріятельскаго войска. Много слугь перебъжало тъ своихъ пановъ къ козакамъ.

Король прибылъ, наконецъ, къ мъстечку Зборову, уже недалеко отъ Збаажа. Зборовскіе м'вщане тотчась же дали знать Хмельницкому о королевскомъ риходъ и объщали помогать ему. Оставивши пъшее войско подъ Збаражемъ, мельницкій взяль съ собою конницу и, въ сопровожденіи крымскаго хана и

атаръ, отправился къ Зборову.

Въ воскресейье, 5 августа (15 нов. ст.), поляки стали переправляться ерегь ръку Стрину. День быль пасмурный и дождливый. Козаки изъ лъсу идвли, что двлается у непріятеля. Когда половина посполитаго рушенья успъа переправиться, а другая оставалась на противоположномъ берегу и шляхтии, не ожидан нападенія, расположились об'єдать, —козаки и татары ударили а нихъ и истребили всъхъ до последняго изъ бывшихъ на одной сторонъ **ьки. Всявдъ затъ**мъ началось сраженіе на противоположномъ берегу. Кор**ол**ь ыказаль большую дънтельность и подвергаль себя опасности; но въ сумерки оляки сбились въ свой обозъ, и непріятель окружиль ихъ со всьхъ сторонъ.

Ночью паны хотъли-было какимъ-нибудь способомъ вывести короля айно изъ обоза, но Янъ-Казимиръ отвергнулъ это постыдное предложение. По овъту канцлера Оссолинскаго, король написалъ крымскому хану письмо, пред-

агая ему дружбу, съ тъмъ, чтобы отвлечь его отъ Хмельницкаго.

Съ солнечнымъ восходомъ битва возобновиласъ. Козаки ударили на пользій лагерь съ двухъ сторонъ. Сраженіе было кровопролитное. Козаки ворваись въ польскій станъ и достигали-было уже до короли. Вдругъ все измъниось. Изъ козацкаго стана раздался крикъ: «згода». Побъдители отступили. ужно было, однако, еще много времени, чтобы унять разсвиръпъвшихъ оиновъ.

Вследь затемь явился въ польскій обозь татаринь съ письмомь отъ омискаго государя. Исламъ-Гирей желалъ польскому королю счастья и здо

"Божій человъкъ". Съ карт. проф. Н. А. Кошелева.



"Сватовство въ старой Руси". Съ рис. А. Земцова.



Белый городъ. Съ Сигизмундовскаго плана Москвы 1610 г.



Кремль. Съ Сигизмундовскаго плана Москвы 1610 г.

ровья, изъявляль огорченіе за то, что король не извістиль его о своемъ вступленіи на престоль, и выразился такъ: «ты мое царство ни во что поставиль и меня человікомъ не счель; поэтому мы пришли зимовать въ твои удусы, и но волів Господа Бога останемся у тебя въ гостяхъ. Если угодно тебі потолковать съ нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего». Прислаль королю письмо и Хмельницкій, увітряль, что онъ вовсе не мятежникъ, и только прибізгнуль къ великому хану крымскому, чтобы возвратить себі милость короля. «Вашему величеству,—писаль Хмельницкій,—угодно было назначить вийсто меня гетманомъ козацкимъ паца Забусскаго; извольте прислать его въ войско; я тотчасъ отдамъ ему булаву и знамя. Я съ войскомъ запорожскимъ, при избраніи вашемъ, желаль и теперь желаю, чтобы вы быль болье могущественнымъ королемъ, чтыть быль блаженной памяти брать вашь».

Трудно рышить, что было причиной этого внезапнаго прекращенія сраженія. Украинскій лытописець того времени говорить, что Хмельницкій не хотыль отдавать христіанскаго государя вы бусурманскую неволю; поляки при-

писывають это діло главнымь образомь хану.

Прежде заключенъ быль договорь съ ханомъ. По этому договору польскій король обязался платить крымскому хану 90,000 злотыхъ ежегодно, и сверхътого дать 200,000 злотыхъ единовременно. Татары называли это данью; поляки оскорблялись и говорили, что это «не дань, а подарокъ». Татары отвъчали: «все равно, какъ ни называйте, данью или даромъ, лишь бы деньги были».

Затьмь быль заключень договорь съ козаками. Войска козацкаго положено быть 40.000, съ правомъ заинсывать ихъ изъ королевскихъ и щляхетскихъ имъній на пространствь, заинмаемомъ кіевскимъ, брацлавскимъ и черниговскимъ воеводствами (нынъшними губерніями: кіевскою, полтавскою, черниговскою и частью подольской). Въ черть, гдъ будутъ жить козаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать іудеямъ: всъ должности и чины въ означенныхъ воеводствахъ будутъ даваться только православнымъ; іезуитамъ не дозволяется жить въ Кіевъ и другихъ мъстахъ, гдъ будутъ русскія школы; кіевскій митрополитъ будетъ засъдать въ сенатъ; а относительно уничтоженія уніи какъ въ Королевствъ Польскомъ, такъ и въ Великомъ Кияжествъ Литовскомъ, будетъ сдълано сеймовое постановленіе. Объщана всъмъ полная амнистія за все прошлое.

Послѣ заключенія договора, Хмельницкій 10 августа (20 н. с.) былъ допущень къ королю (взявши, однако, заложниковъ на то время, когда отправится въ польскій лагерь). Онъ держалъ себя съ достоинствомъ, говорилъ хотя почтительно, но смѣло, изложилъ въ краткомъ видѣ насилія и оскорбленія, которыя были дѣлаемы польскими панами и довели народъ до возстанія. «Терпѣніе наше потерялось, — выразился Хмельницкій: — мы принуждены были призвать чужеземцевъ противъ шляхетства. Нельзя осуждать насъ за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояніе! И скотъ бодается, если его

мучать!»

Литовскій подканцлеръ Сапъта, отъ имени короля, тутъ же присутство-

вавшаго, объявиль ему забвение всего прошлаго.

Мирный договорь избавиль остатокъ войска, погибавшаго отъ голода подъ Збаражемъ. Вслёдъ затёмъ дано было приказаніе прекратить войну и въ Бѣлоруссіи. Возстаніе приняло-было въ этой странѣ уже значительный размёръ, когда туда явились съ козаками два предводителя: Подобайло и Кречовскій. Они успѣли поднять нѣсколько десятковъ тысячъ хлоповъ, но польскій литовскій гетманъ Радзивиллъ, послѣ упорнаго съ ихъ стороны сопротивленія, уничтожилъ ихъ скопище близъ Рѣчиды. Раненый Кречовскій попался въ плѣнъ и, чтобы недоставаться на поруганіе побѣдителю, разбилъ себѣ голову о возъ, на которомъ его везли взявшіе въ плѣнъ непріятели.

Первое время посл'в заключенія мира было временемъ всеобщаго восторга, эпохою небывалой народной славы. Скоро осмотр'влись русскіе, опомни-

лись отъ упоенія побъды; настали для нихъ опять скорби, заботы и бъды. Весь прошлый годъ поселяне не пахали полей, находясь въ рядахъ козацкаго войска; много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московскимъ и турецкимъ купцамъ; хлъбъ поднялся въ цънъ; тяжело стало бъднымъ. Но то было пачало скорбей:—только цвътики, какъ говорится. Оказалось, что Хмельницкій, не такъ-то благодътельно для нареда устроилъ его дъло, и что Зборовскій договоръ, по своему содержанію, представлялъ ръшительную невозможность, какъ для русскихъ, такъ и для поляковъ, соблюдать его; объ стороны

должны были его нарушить.

По силъ Зборовскаго договора, митрополитъ Сильвестръ Коссовъ явился въ Варшаву занять свое почетное мъсто въ сенатъ. Но римско-католические духовные подняли ропотъ и объявили, что они сами оставять сенатъ, если рядомъ съ ними будетъ допущенъ схизматикъ, врагъ апостольской столицы. Митрополитъ долженъ былъ удалиться. Еще менъе возможно было уничтожение уніп. Король 12 января далъ грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковныхъ и монастырскихъ имъній; въдомству кіевскаго митрополита возвращались епархін: луцкая, холиская и витебская, соединенная съ мстиславскою. Дозволялось возобновлять православныя церкви; предоставлялись надзору русскаго духовенства школы, типографіи и цензура духовныхъ книгъ. Эта грамота короля Яна-Казимира мало могла имътъ силы, какъ и тъ, которыми надълялъ православную церковь король Владиславъ. Пока существовала унія, православная церковь не могла быть своболною.

Права, предоставленныя русскому народу Зборовскимъ договоромъ, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договорь этоть быль бы умьстенъ, если бы заключенъ былъ лътъ двадцать назадъ; но условія, въ которыя поставила русскій народъ сцена недавнихъ бурныхъ событій, не соотвътствовали статьямъ этого договора. Сообразно Зборовскому договору, Хмельницкій занялся составленіемъ реестра козацкаго войска; нужно было записать въ него сорокъ тысячь козаковъ. Хмельницкій записаль туда нісколькими тысячами болье, чымы слыдовало. Каждый козакы поступалы вы козачество сы своею семьею. Гетманъ набиралъ козаковъ преимущественно изъ имъній Вишневецкаго и Конецпольскаго. Вмъстъ съ козакомъ отходилъ отъ пана и земельный участовъ, занимаемый и обработываемый возакомъ. Хмельницкій отбираль у пановъ целыя волости подъ предлогомъ, что паны захватили коронныя владенія, и отданаль ихъ генеральной старшинь и полковымь чиновникамь. Такимъ образомъ, на будущее время образовался классъ ранговыхъ помъстій, такихъ, которыми владъли козацкіе чиновники, пока носили свой чинъ. Для гетманскаго чина-на булаву, какъ говорилось,-отдано было чигиринское староство. Кромъ него, Хмельницкій захватиль въ свою пользу богатое мъстечко Мліевъ, доставлявшее бывшему своему владъльцу Конецпольскому до двухсоть талеровь дохода. Каждый козакь быль самостоятельпый владълецъ своего участка, сбязапъ былъ зато нести военную службу и былъ освобожденъ отъ всякихъ другихъ тягостей и поборовъ. Козаки раздълены были по полкамъ: всъхъ полковъ въ 1650 году было устроено шестнадцать 1), и каждый полкъ означаль край съ полковымъ городомъ и сотен-

<sup>1) 1)</sup> Врацавскій, подъ начальствомъ Данила Нечая, въ имнѣшнихъ уѣздахъ: могилевскомъ, ямпольскомъ, значительной части вининцкаго и брацлавскаго уѣздовъ. Въ немъ заключаласъ двадцать одна сотпя. 2) Уманскій, подъ начальствомъ Іосифа Глуха, въ имнѣшнемъ уѣздѣ уманскомъ, въ восточной части гайсинскаго и липовецнаго и западной части ввенигородскаго. Эта земля носила названіе Уманщины. Въ немъ было тринадцать созенъ. Умань была его полковой городъ. 3) Кальницкій, подъ начальствомъ Ивана Федоренка, въ имнѣшнемъ уѣздѣ липовецкомъ, въ сѣвероной части браплавскаго, въ сѣверо-восточной винипцкаго, въ западной части таращанскаго и въ половниѣ махновскаго. Всѣхъ сотенъ было въ немъ восомнадцать. 4) Чигиринскій, подъ начальствомъ Федора Якубовича-Вешника, въ имнѣшнихъ уѣздахъ: частиринскомъ, звенитородскомъ и въ западной части кременчугскаго. Въ немъ было

ными городами и селами. Въ городахъ (Брацлавѣ, Винницѣ, Черкасахъ, Васильковѣ, Овручѣ, Кіевѣ, Переяславлѣ; Острѣ, Нѣжинѣ, Мглинѣ, Черниговѣ, Почепѣ, Козельскѣ, Новгородъ-Сѣверскѣ. Стародубѣ) оставлено было прежнее магдебургское право для мѣщанъ, съ общиннымъ самоуправленіемъ и самосудомъ, съ раздѣленіемъ ремесленинковъ по ихъ занятіямъ на цехи, съ предоставленіемъ цехамъ права имѣть свои гербы и печати.

Все остальное народонаселеніе, подъ именемъ «поспольства», должно было поступать снова подъ власть пановъ. Въ этомъ была вопіющая несправедливость. Все народонаселение было призвано къ борьбъ за общую свободу; всь равно участвовали въ этой борьов; а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь только для какихъ-нибудь сорока тысячъ избранныхъ, самп же должны были поступать въ прежнюю неволю. По экончании реестрования, Хмельницкій дозволяль владыльцамь возвращаться вы свои имінія, и приказываль всемь, не вошедшимь вы реестры, повиноваться господамы поды опасепіемъ смертной казни. Вмісті съ этимъ и король издаль универсаль ко всемь жителямь Украины, въ которомь извещаль, что, въ случае бунтовъ хлоповъ противъ владъльцевъ, коронное войско вивств съ запорожскимъ будетъ укрощать ихъ. Какъ только объ этомъ услышалъ пародъ, вспыхнуло всеобщее волненіе. «Какъ! кричаль народь: — гдь объщаніе гетмана? Развъ мы не всь были козаками! > Владъльцы, едва вступивши въ свои владънія, должны были снова бъжать изъ нихъ, а инымъ пришлось поплатиться жизнью. Бъглецы столиились въ Кіевъ подъ покровительствомъ Адама Киселя, сдъланнаго кіевскимъ воеводою, и чуть не пропадали съ голода, достигшаго ужасающихъ размъровъ. Богатые паны стали прівзжать въ свои имьнія съ командами, отыскивать зачинщиковъ прежняго мятежа и казнить ихъ. Гдв только паны чувствовали силу, тамъ поступали жестоко съ непокорными хлопами: отрезывали имъ уши, вырывали ноздри, выкалывали глаза и т. п. Хмельницкій, по жалобъ вдальныевь, выпаль, сажаль на коль пенослушныхь. Хлопы, съ своей сто-

Въ вына шней же черниговской губерий, въ увздахъ: стародубскомъ, мглинскомъ, городнецкомъ, новгородъ-свверскомъ, глуховскомъ, суражскомъ, казаковъ тогда не было. Эта частъ южно-русской вемли обращена въ козачество уже послв Хмельницкаго.

восемнадцать сотень. 5) Корсунскій. подь начальствомь Лукьяна Мозыры, въ нынѣшних увздахь таращанскомь и каневскомь. Ето главнымь городомь быль Корсунь, возобновленный оть пожара. Въ этом полку было девятнадцать сотень. 6) Черкасскій, подь начальствомь Яська Воронченна, въ нынѣшнемь черкасскомь увздѣ и въ западной части золотоношскаго. Въ немь было девятнаддать сотень съ полковымь городомь Черкасы. 7) Каневскій, подь начальствомь Семена Савича, занималь правый берегь Днѣпра, увздъ коневскій и южиую часть кіевскаго, съ полковымь городомь Каневомь; въ немь было пятпаддать сотень. 8) Кіевскій, подь начальствомь Автона Ждановича, занималь большую часть кіевскаго убзда, восточную часть васильковскаго, радомысльскій, овручскій увздь и западную часть остерскаго. Его полковымь городомь быль Кіевь. Всвуь сотень было семнадцать. 9) Бѣлоцерковскій, подь начальствомь Михапла Громыки. Въ уфздахь: сквирскомь, въ западной части васпльковскаго, и въ северной таращанскаго. Местечко Бѣлая-Церковь было его полковымь городомь. 10) Кронивнискій, подь начальствомь Филона Джеджалыка, занималь земли въ восточной части зологоношскаго убзда, въ западной части лубенскаго, въ восточной части пирятинскаго. Полковой его городь быль Кропивна. Всёхь сотень было въ немь одиннадцать. 11) Переяславскій, подь пачальствомь Федора Лободы, на левой стороне вдоль Днепра, въ нынёшнихь убздахь: переяславскомь, остерскомь и южной половной козелецкаго. Всёхь сотень было восемнадцать: полковой городь быль Переяславль. 12) Прилуцкій, подь начальствомь Матвея Гладкаго, въ нынёшнемь прилуцкомъ убздѣ, захватываль пебольшую часть пёжнискаго. Въ немъ было деветнадцать сотень. 13) Миргородскій, подь начальствомь Матвея Гладкаго, въ нынёшнемь прилуцкомъ убздѣ, захватываль пебольшую часть пёжнискаго. Въ немь было местнадцать сотень. 14) Полтавскій, подъ начальствомь Мартына Пушкаренка, въ нымь девять. 16) Черпиговскій, подъ начальствомь Мартына Небабы, въ убздахь: черпиговскомь, борзенскомь, сосницкомь, конотопскомь. Сотень было шесть.

роны, гдъ только было возможно, жгли нанскія усадьбы, убивали и мучили владъльцевъ. Жители береговъ Буга и Дивстра отличались передь встми буйствомъ и отвагою 1).

Сами реестровые козаки недовольны были исключительностью своихъ привилегій. Когда Хмельницкій, въ первыхъ числахъ марта 1650 года, собралъ въ Переяславлъ козаковъ на генеральную раду для утвержденія реестра, то,

по собственнымъ его словамъ, претерпъвалъ большія затрудненія.

Послѣ этой рады, Хмельницкій отправился въ Кіевъ для совѣта съ Киселемъ, и готовился у него обѣдать въ замкѣ, какъ вдругъ вооруженная толпа поспольства бросилась съ яростными криками на замокъ и кричала, что пора расправиться съ Киселемъ. Хмельницкій безстрашно вышелъ къ народу, клялся, что за Кисилемъ нѣтъ никакой измѣны, и обѣщалъ не пускать пановъ въ ихъ имѣнія. Толпа на этотъ разъ послушалась, но Хмельницкій послѣ того говорилъ Киселю такъ: «Паны поддѣли меня; по ихъ просьбѣ я согласился на такой договоръ, какого не могу исполнить никакимъ образомъ. Сами посудите: сорокъ тысячъ козаковъ,—а съ остальнымъ народомъ что я буду дѣлать? Они меня убыотъ, а на поляковъ все-таки подымутся». Уступая народному волненію: Хмельницкій позволилъ идти въ козаки всякому, подъ тѣмъ предлогомъ, что, кромѣ реестровыхъ, могутъ быть еще охочіе козаки, а между тѣмъ, отправилъ посольство къ королю: напоминалъ, что слѣдуетъ уничтожить унію, и просилъ, чтобы паны являлись въ свои украинскія помѣстья пе иначе, какъ безъ военныхъ командъ.

Землевладъльцы, которые были побъднъе, ръшались покориться судьбъ. Хлопы собпрались на сходки и разсуждали, какъ имъ жить съ панами. Въ Немировъ, на подобной сходкъ, какой-то атаманъ Куйка подалъ такой совътъ. «Дадимъ своему пану плугъ 1), да 4 мъры солода. Довольно съ него, лишь бы не умеръ съ голоду!» Въ другихъ мъстахъ хлопы уговаривались даватъ панамъ «поклоны» по большимъ праздникамъ п отказывались отъ всякой барщины. Самые богатые паны не получали ни гроша съ огромныхъ имъній. Шляхтичи принялись сами за полевыя работы. «Не было деревни, — говоритъ современный польскій историкъ-стихотворецъ Твардовскій, — гдъ бы бъдпый шляхтичъ могъ зъвнуть свободно. Чуть мало кто погорячится—тотчасъ буптъ, а сорокъ тысячъ реестровыхъ, словно горохъ изъ мъшка, разсыпавшись по Украинъ, производили страшный для насъ шорохъ».

Гетману очень хотёлось затянуть Московское Государство въ войпу съ Польшею. После Зборовскаго договора, онъ былъ огорченъ отказомъ царя помочь ему. Когда пріёхалъ къ нему гонецъ толковать о пограничныхъ дёлахъ, Хмельницкій, по своему обычаю, сдержанный въ трезвомъ видё и откровенный

вь пьяномъ, бывши тогда на-весель, произнесь ему такія рычи:

«Что вы мнѣ про дубье и про пасѣки толкуете? Вотъ я пойду, изломаю Москву и все Московское Государство; да и тотъ, кто у васъ на Москвѣ сидитъ, отъ меня не отсидится: зачѣмъ не далъ онъ намъ помощи на поляковъ ратными людьми?»

Козаки говорили великорусскимъ гонцамъ такъ:

«Мы пойдемъ на васъ съ крымцами. Будетъ у насъ съ вами, москали, большая война за то, что намъ отъ васъ на поляковъ помощи не было».

Московское правительство поняло, что если оно не будеть за-одно съ Хмельницкимъ, то наживеть себъ въ У гельницкомъ врага, и начало, по выраженію того времени, «задирать Польшу». Въ іюлъ 1650 года прівхаль въ Варшаву посломъ Гаврило Пушкинъ съ жалобою на то, что, во-первыхъ, въ иткоторыхъ оффиціальныхъ бумагахъ не точно былъ написанъ царскій титулъ,

1) Плугъ воловъ у малороссіянъ-три пары воловъ.

<sup>1)</sup> По извъстіямъ малороссійской лътописи, брацлавскій полковникъ Нечай отличался смълостью и заступился за народъ. "Развъ ты ослъпъ,—говориль опъ гетмапу,—не видишь, что ляхи обманываютъ тебя и хотять поссорить съ върнымъ народомъ?"

а, во-вторыхъ, на то, что въ Польшѣ печатались «безчестныя книги», въ которыхъ съ неуваженіемъ отзывались о царѣ и московскомъ народѣ. Такъ, напримѣръ, между прочимъ, въ латинской исторін Владислава IV, написанной Бассенбергомъ, было сказано: «Москвитяне только по одному имени христіане, а по дѣламъ и обычаямъ хуже всякихъ варваровъ; мы ихъ часто одолѣвали, нобивали и лучшую часть ихъ земли покорили своей власти». Московскій посолъ требоваль, чтобы всѣ «безчестныя книги» были собраны и сожжены; чтобы не только слагатели ихъ, но и содержатели типографіи, гдѣ онѣ были напечатаны, наборщики и печатальщики и самые владѣльцы имѣній, гдѣ находятся типографіп, были казнены смертію. «Изъ такихъ требованій,— сказали сенаторы послу, — мы видимъ, что его царское величество ищетъ предлога къвойнѣ; нѣсколько строкъ, которыми погрѣшали литераторы, не даютъ повода къ разрыву мира. Стоитъ ли изъ-за того проливать кровь!»

Московское посольство настаивало на своемъ. Нъсколько книгъ было сожжено въ ихъ присутствін; но это ихъ не удовлетворило. Они уъхали, сказавши послъднее слово, что только наказаніе слагателей «безчестныхъ книгъ» и людей, нисавшихъ царскій титулъ съ пропусками, можетъ отклонить Поль-

шу отъ разрыва съ Московскимъ Государствомъ.

Хмельницкій, между тёмъ, сдружившись съ крымскимъ ханомъ, отправиль козаковъ съ татарами на Молдавію мстить молдавскому господарю Василію Лупулу за то, что послёдній не хотёлъ исполнять своего об'єщанія отдать дочь свою за сына Хмельницкаго. Козаки и татары навели такой страхъ на молдавскаго господаря, что онъ просилъ мира и союза. Во время этого нохода коронный гетманъ Потоцкій, воротившись изъ крымскаго пл'єна, расположился на Подоли. Онъ не р'єшался помогать молдавскому господарю, но занимался укрощеніемъ подольскихъ хлоповъ, которые образовали тогда шайки подъ названіемъ «левенцовъ», и открыто вели войну съ коронными жолн'єрами. Польскій отрядъ, подъ начальствомъ Кондратскаго, разбилъ ихъ и привелъ къ Потоцкому главнаго ихъ предводителя Мудренка съ двадцатью другими атаманами. Потоцкій приказалъ ихъ изуродовать и распустить, чтобы они наводили страхъ на всякаго, кто не захочетъ повиноваться панамъ. Этихъ изуродованныхъ привели къ Хмельницкому. Хмельницкій отправилъ къ Потоцкому полковника Кравченка.

— Или ты еще не напился крови нашей, панъ гетманъ, — сказалъ Потоцкому Кравченко. — Зачъмъ нарушаешь договоръ? Зачъмъ переходишь за

черту на козацкую землю, когда не слышно непріятеля?

— Земля никогда не была козацкою! — гнъвно закричаль Потоцкій, схватившись даже за саблю. — Земля принадлежить Ръчи Посиолитой. Имъю право стоять и на чертъ, и за чертою.

Ръчь Посполитая, — сказалъ Кравченко, — можетъ положиться на

козаковь; мы защищаемъ отечество.

— Какіе вы защитники, — сказаль Потоцкій, — когда вы дѣлаете наскліе шляхетству и вынуждаете владѣльцевь бѣжать изъ своихъ имѣній?

— А зачемъ паны мучатъ и утъсняютъ народъ? — сказалъ Кравченко. — Владъльцы должны ласково и кротко обращаться съ поселянами, потому что они, хотя и подданные ваши, а въ ярмо шеи класть не станутъ.

Посл'в этого крупнаго разговора, коронный гетманъ Потоцкій доносилт королю, что Хмельницкій обманываетъ поляковъ и полякамъ остается напасть

на Хмельницкаго и уничтожить козачество.

Предвидя, что война неизбъжна, Хмельницкій началь подготовлять себъ союзниковь: сноситься съ Турцією, съ седмиградскимъ княземъ Ракочи, убъждаль ихъ дъйствовать вмъсть противъ Польши, наконецъ, завелъ сношенія и съ Швеціей.

Эти сношенія сділались извістны въ Варшаві. Король въ конці 1650 года издаль универсаль для предварительных сеймиковь; король извіщаль въ немъ все польское шляхетство, что Хмельницкій строить козни противъ

Ръчи Посполитой, что въ Украинъ чернь неистовствуетъ противъ шляхетства,

что на будущую весну надобно ожидать войны съ козаками.

Въ декабръ собрался сеймъ. Хмельницкій прислалъ на него депутатовъ: Маркевича, Гурскаго и Дорошенка. Они привезли требованіе: во-первыхъ, уничтожить унію; во-вторыхъ, чтобы знативйшіе чины Польскаго государства утвердили присягою Зборовскій договоръ; въ-третьихъ, чтобы четыре знативйшихъ пана: Вишневецкій, Конецпольскій, Дюбомирскій и коронный обозный Калиновскій, оставались заложниками мира и жили въ своихъ украинскихъ имъпіяхъ безъ дворни и ассистенцій; въ-четвертыхъ, чтобы русскій народъ не терпъль никакихъ стъсненій отъ пановъ духовныхъ и свътскихъ.

Это требованіе произвело чрезвычайное волненіе какъ въ сенатъ, такъ и между послами. Адамъ Кисель сталъ-было доказывать, что поляки дъйствительно обязаны уничтожить унію, представляя, что тогда и сами православные будуть поддерживать Ръчь Посполитую. Но заявленіе Киселя еще сильнье взволновало поляковъ. Они закричали: «какъ козелъ не станетъ бараномъ, такъ и схизматикъ не будетъ искреннимъ защитникомъ католиковъ и шляхетскихъ вольностей, будучи одной въры съ бунтовщиками хлопами. Какъ! для схизматиковъ, для глупаго хлопства не позволять шляхтъ върить, какъ повельваетъ Духъ святой, а пустъ въритъ,—какъ предписываетъ пьяная, сумащедшая голова Хмельницкаго! Вотъ какой проявился докторъ чертовской академіи, хлопъ, недавно выпущенный на волю! Хочетъ отнять у поляковъ въру святую! Имъ не нравится слово «унія», а намъ не нравится слово «схизма». Пусть отрекутся отъ своего безумнаго схизматическаго ученія. Пусть соединятся съ западною церковью и назовутся правовърными».

Таковъ былъ голосъ всей католической и шляхетской Польши того времени. Домогательство русскихъ уничтожить унію затронуло религіозную струну польскаго сердца. 24 декабря война была ръшена единогласно. Положили собрать посполитое рушенье и сдълать временный налогъ для платы регуляр-

ному войску.

Тъмъ не менъе козацкіе депутаты получили шляхетское достоинство. Непріязненныя дъйствія начались въ февраль 1651 года, неудачныя

для козаковъ 1).

Между тъмъ, вся Польша вооружилась. Папскій легатъ привезъ королю первосвященническое благословеніе, мантію и освященный мечъ, а королевъзолотую розу. Этимъ не совсъмъ былъ доволенъ король, потому что папа не прислаль ему денегъ, которыхъ онъ просиль; но когда король обнародовалъ, что святой отецъ благословляетъ отправлявшихся на брань и посылаетъ отпущеніе гръховъ, то это сильно воодушевило поляковъ. Король назначилъ сбор-

ное мъсто подъ Сокаломъ и прибылъ туда въ мав.

У козаковъ было также религіозное возбужденіе. Пріїхалъ къ нимь изъ Греціи коринескій митрополить Іоасафь. Онъ пропоясаль Хмельницкаго меномъ, который быль освящень на самомъ гробъ Господнемъ. Самъ константинопольскій патріархъ прислалъ Хмельницкому грамоту, въ которой одобряль войну, предпринятую противъ враговъ православія. Но войска въ этомъ году у Хмельницкаго было меньше, чѣмъ прежде. За нимъ уже меньше было той нравственной силы, какую онъ прежде имѣлъ въ глазахъ народа; хлопы стали не довърять ему за потачку панамъ, за казнь мятежниковъ. Союзъ съ татарами не по душѣ былъ народу, потому что эти союзники, вступая въ русскую землю подъ видомъ дружбы, уводили въ плѣнъ женщинъ и дѣтей. Многіе реестровые козаки, пользуясь своими правами, охотнъе бы хотѣли идти на турокъ. Нахо-

<sup>1)</sup> Коронный обозный, гетманъ Калиновскій въ мёстечкѣ Красномъ напалъ внезапно на полковника Данила Нечая и разбиль его. Самъ Нечай погибъ въ битвѣ, Вслъдъ за тѣмъ Калиновскій разоридъ нѣсколько подольскихъ городовъ, но самъ потерпѣдъ неудачу подъ Винницею противъ полковника Богуна, который приказалъ одълать на льду рѣки Буга проруби и покрыть ихъ соломою. Полики бросились на ледъ и во множествѣ потовули.





Китай-городъ и Бълый городъ. Съ Сыгазмундовскаго плана Москвы 1610 г.





Китай-городъ. Съ такъ называемаго Сигизмундовскаго плана Москвы 1610 г.

дились даже такіе, хотя въ небольшомъ количествъ, которые предложили свои услуги полякамъ. Притомъ Хмельницкій имълъ поводъ опасаться вторженія литовскаго войска и долженъ былъ оставить часть войска на съверной границъ, чъмъ развлекалъ свои силы.

Хмельницкій долго дожидался хана и даль время своимъ непріятелямъ собраться. Двинувшись на Вольнь, онъ стояль подъ Збаражемъ, не отваживаясь одинъ нападать на короля; а между тъмъ въ его станъ распространились повальныя бользни, такъ что козаки въ одно время вывезли изъ своего

стана двъсти шестъдесятъ возовъ съ больными и умершими.

Простоявши нъсколько недъль подъ Сокаломъ, поляки перенесли свой станъ на реку Стырь и избрали общирное поле подъ Берестечкомъ. Хмельнипкій, все еще ожидая хана, упустиль удобное время напасть на непріятеля, когда полнки проходили по болотистымъ мъстамъ и переправлялись черезъ ръку Стырь. Исламъ-Гирей прибылъ, наконецъ, со своей ордой, но на этотъ разъ крымскій ханъ шель на войну поневоль и только по приказанію турецкаго султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовскій договорь; ему хотьлось, напротивъ, идти войною на Москву, съ которою Хмельницкій, къ досадъ его, дружиль. Между татарскими беями были враги, недоброжелатели Хмельницкаго 1). 19 іюня (29 нов. стиля) появились козаки и татары въ виду польскаго войска. 20 іюня, въ два часа пополудни, началось сраженіе; и вдругь ханъ стремительно бросился въ бъгство; за нимъ побъжали всв его мурзы и бен. Это бъгство до того поразило всъхъ татаръ, что они, не будучи никъмъ преслъдуемы, побросали въ безнамятствъ свои арбы съ женами и дътьми, больныхъ и даже мертвыхъ, въ противность алкорану, запрещавшему оставлять правовърныхъ безъ погребенія. Хмельницкій поручиль начальство полковнику Джеджалыку, а самъ погнался за ханомъ, думая остановить его. Ханъ, остановившись въ трехъ верстахъ отъ поля битвы, сказалъ Хмельницкому: «На пасъ на всехъ страхъ напалъ. Татары биться не будуть. Останься со мной, подумаемъ. Завтра я пошлю своихъ людей помогать козакамъ». Но вмъсто того. на другой день онъ двинулся къ Вишневцу и потащиль за собою Хмельницкаго. Писарь Выговскій повхаль просить хана освободить Хмельницкаго; хань и его задержаль. Такимъ образомъ, гетманъ съ писаремъ очутились въ плъну у хана.

Поляки заняли все поле, гдъ стояли татары, и начали теснить козаковъ. Джеджалыкъ храбро отбиваль натиски и отступиль къ ръкъ Плящовой. Здъсь козаки сбили свои возы въ четвероугольникъ: съ трехъ сторонъ сдълали окопы, а съ четвертой большое болото защищало ихъ лагерь. Десять дней выдержигали они непріятельскую пальбу, вступали съ поляками въ переговоры, но соглашались мириться съ ними не иначе, какъ только на условіяхъ Зборовскаго договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между темъ, въ русскомъ стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло отъ Джеджалыка къ полковнику Богуну. Между хлопами на сходкахъ стали ходить такія річи: татары разоряють край нашь; выдадимъ королю старшину и будемъ свободны. Богунъ, услышавши эти толки, составилъ планъ устроить наскоро плотину и уйти съ козаками. Ночью съ 28 на 29 іюня козаки свозили на болото возы, кожухи, шатры, кантуши, мешки, седла, устроили три плотины и стали уходить отрядами одинь за другимъ, незамътно ни для поляковь, ни для толны хлоповъ въ своемъ станв. Утромъ, 29 іюня, когда русскіе стали завтракать, вдругь кто-то закричаль: братцы, всв полковники ушли! По всей массъ пробъжаль внезапный страхь; всь бросились вразсыпную; плотины не выдержали, и люди начали тонуть. Хлопы метались въ разныя стороны и впопыхахъ стремглавъ бросались въ ръку. Поляки долго не понимали въ чемъ дело, и только спустя несколько времени бросились въ ко-

<sup>1)</sup> Прежде своего соединенія съ Хмельницкимъ Исламъ-Гирей посылаль къ польскому королю тайное посольство; нензвастно содержаніе его: впосладствім подозраваля, что тогда дано было обащаніе изианнть козакамъ.

вацкій лагерь и стали добивать о́ъгущихъ. Митрополитъ Іоасафъ удерживалъ бъгущихъ и былъ убить какимъ-то польскимъ шляхтичемъ. Королю принесли его облаченіе и освященный мечъ.

Послѣ разгрома козацкаго лагеря, король распустилъ посполитое рушенье и уѣхалъ въ столицу, а регулярное (иначе кварцяное) войско двинулось въ Украину уничтожить козачество, какъ поляки надѣялись.

Ханъ продержалъ Хмельницкаго до конца іюля подъ Вишневецемъ и отпустиль, вёроятно взявши съ него деньги въ видё окупа, какъ сообщають о томъ польскіе источники. Хмельницкій, по своемъ освобожденін, повхаль прямо въ Украину и, прибывши въ мъстечко Паволочь, три дня и три ночи пиль безь просыпу. Туть начали сходиться кь нему полковники съ остатками растрепанныхъ своихъ полковъ. Но никогда не показывалъ Хмельницкій такого присутствія духа, такого мужества, неутомимой діятельности и силы воли, какъ въ это ужасное время. Народъ волновался, обвинялъ его. Въ народъ было много недовольныхъ за прежнюю потачку панамъ; сердились на него п за союзъ съ татарами, которые разоряли край. Въ разныхъ мъстахъ были мятежныя сходбища, на которыхъ думали выбирать иного гетмана. Хмельницкій на Масловомъ-бродъ явился предъ народнымъ сборищемъ, успокоилъ толиу, увърялъ ее, что не все еще потеряно, что дъла поправятся; собиралъ, одушевляль народь, пополняль полки. сносился снова съ ханомь, который опять объщаль Украинъ помощь. Въ то же время Хмельницкій продолжаль сноситься сь московскимъ правительствомъ; къ нему безпрестанно вздили разные подъячіе и діти боярскія; всітмь онь говориль одно и то же о желаніи своемь поступить подъ высокую руку православнаго государя. Но разомъ опъ и угрожалъ Москвъ, говоря, что если царь не приметь его подъ свою руку, то козаки, поневоль, пойдуть съ поляками и крымцами на Московское Государство. Въ минуту, когда гетманъ, любившій выпить, быль на-весель, онъ говориль різко: «я къ москалямъ съ искреннимъ сердцемъ, а они надо мною насміхаются. Пойду и разорю Москву, хуже Польши!» Въ эти дни, къ удивленію поляковъ, Хмельницкій вновь женился; третья жена его была Анна Золотаренко; брать ея сдёлань быль нёжинскимь полковникомь 1).

Народъ южно-русскій, несмотря на понесенный ударъ и на новыя усилія враговъ покорить его, казался готовымъ лучше погибнуть, чёмъ поступить въ прежнее порабощеніе. Козацкіе полки быстро наполнились новыми охотниками; жители поголовно вооружались, за недостаткомъ оружія, косами и но-

ками.

Польское войско вступило въ Украину и встрътило сильное единодушное сопротивленіе. Жители истребляли запасы, жгли собственные дома, безпрестанно нападали на поляковъ отдъльными шайками, отнимали у нихъ возы, лошалей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало териъть недостатокъ продовольствія. Лишившись въ Паволочи скороностижно умершаго лучнаго изъ польскихъ военачальниковъ, Іереміи Вишневецкаго, поляки 13 августа пришли къ мъстечку Трилисы. Козаки, засъвшіе тамъ подъ начальствомъ храбраго сотника Александренка, вмъстъ съ жителями мъстечка, защищались до послъдняго и всъ погибли: женщины дрались на рязу съ мужчинами, и одна кенщина убила косою полковника Штрауса. Поляки, за это сопротивленіе, пришли въ такое неистовство, что, разсъявшись по окрестнымъ хуторамъ, истребляли всъхъ русскихъ, не щадя даже грудныхъ младенцевъ. Зато съ своей стороны, русскіе съ особеннымъ звърствомъ мучили попавшихся къ нимъ поляковъ и служившихъ въ польскомъ войскъ нъмцевъ. Приведя илънниковъ

<sup>1)</sup> По однимъ извъстіямъ, вторая жена была убита его сыномъ Тимовеемъ, по другимъ—казнена имъ самимъ за преступную связь съ часовымъ мастеромъ, приставшимъ къ нему въ 1648 г. подъ Львовомъ, бывшимъ потомъ его домовымъ казначеемъ и обкрадывавшимъ гетмана. По третьимъ,—енъ услышалъ о ея смерти въ мат 1651 г. и тосковатъ.

куда-нибудь вь лёсь или въ ущелье, они сначала, для поруганія, угощали ихъ виномъ и медомъ, вели съ ними пріятельскую бесёду, а потомъ прокалывали

ихъ рожнами, сдирали съ живыхъ кожи и тому подобное.

Съ съверной стороны нахлынула на Украину другая военная сила: предводитель литовского войско Радзивиллъ послалъ отрядъ противъ Черниговского полка, которому Хмельницкій поручиль беречь границу. По причинь оплошности черниговскаго полковника Небабы, козаки потерпъли поражение. Радзивиллъ заняль Черинговь, а потомь, въ последнихъ числахъ іюля, подступиль къ Кіеву. Кіевскій полковникъ Ждановичъ вышель изъ города въ надеждѣ напасть на литовцевь, когда последние будуть находиться въ Кіеве. Городь быль заиять литовцами 6 августа; козаки съ двухъ сторонъ: сухопутьемъ отъ Лыбеди и на судахъ по Дивпру, стали приближаться къ городу. Тутъ кіевскіе мыцане сами зажили городъ, чтобы произвести въ литовскомъ войскъ замъщательство и темь пособить нападавшимь на него козакамь. Но корсунскій полковникь Мозыра не послушался Ждановича, началъ давать не впору огнемъ сигналы плывшимъ по Дивиру и темъ испортилъ планъ Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врасилохъ и отбили нападеніе. Кіевъ сильно пострадаль стъ пожара. Послъ этого Радзивиллъ снесся съ Потоцкимъ, и оба войска, по состоявшемуся между ихъ предводителями договору, съ двухъ противоположныхъ концовъ, въ концъ августа сошлись подъ Бълою-Церковью, близъ которой находился Хмельницкій съ своимъ войскомъ.

Хмельницкій предложилъ миръ. Положеніе козаковъ было печально. Но поляки съ одной стороны видѣли отчаяніе русскаго народа, способнаго вести борьбу на жизнь и на смерть; съ другой — затруднялись добывать продовольствіе. Поэтому, польскіе предводители согласились мириться и выслали для исреговоровь съ гетманомъ и старшиною комисаромъ Адама Киселя съ товари-

щами въ бълоцерковскій замокъ.

Народъ узналъ, что идетъ дъло о сокращении козачества и о сужени границъ козацкой земли. Толпа собралась подъ замокъ. Раздались яростные крики: «ты, гетманъ, ведешь трактаты съ ляхами и насъ покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а насъ знать не хочешь, отдаешь насъ подъ палки, батоги, на колы да на висълицы! Нътъ, прежде чъмъ до этого дойдетъ, — и ты положишь голову, и ни одинъ ляхъ отсюда живымъ не уйдетъ»! Они хотъли схватить и убить комисаровь. Хмельницкій не устрашился, вышелъ къ толъв, которая грозила ему саблями и дубинами, уговаривалъ ее, представляль, что пословъ трогать нельзя и, наконецъ, собственноручно положилъ своей бу-

лавою нъсколькихъ смъльчаковъ, выдвинувшихся впередъ 1).

Ръшительность Хмельницкаго и вліяніе, которымъ онъ все еще пользо**гался**, несмотря на разладъ съ народными требованіями, удержали на время народъ отъ дальнъйшаго взрыва. Переговоры тянулись не одинъ день. Хмельницкій посылаль то одно, то другое добавленіе; между тымь, козаки дылали нападеніе на польское войско: гетманъ отговаривался, что это происходить Хмельницкому опасность угрожала съ объихъ сторонъ. не по его желанію. Онь не рышался вступить вы рышительную отчаянную битву, не надыясь выиграть побъды; не ръшался и заключить миръ, потому что народная толпа, повидимому, готова была растерзать его за это. Такъ прошло время до 16-го сентября. Въ это время появилось моровое повътріе, какъ въ польскомъ, такъ и въ козацкомъ войскъ. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому въ исторіи, отъ мѣста его составленія, Бѣлоцерковскимъ, у Хмельницкаго, вибсто трехъ воеводствъ въ предблахъ козацкой черты, осталось одно кіевское воеводство. н, въ силу этого суженія границь, число реестроваго войска было уменьшено до двадцати тысячь. Шляхетство вступало въ свои владенія съ прежнимъ правомъ; жиды тоже могли жить везде.

<sup>1)</sup> Кисель, <sup>\*</sup>Едучи съ товарищами черезъ ряды русскаго полчища, кричалъ:— Друзья мои, мы не ляхи; я русскій, мои кости такія же русскія, какъ и ваши!— "Твои русскія кости обросли польскимъ мясомъ!"—отвѣчали сму козаки.

По окончанін договора, Хмельпицкій посѣтиль своихъ побѣдителей и, по сознанію самихъ польскихъ историковъ, его хотѣли-было отравить, но онъ

догадался, не пиль предложеннаго вина и ускакаль въ свой станъ.

Само собою разумъется, что такой мирь не могь продержаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть въ порабощении у пановъ, во множествъ бъжали въ Московское Государство на слободы. Уже въ прежніе годы совершались такія переселенія и появились слободы около Рыльска, Путивля, Бългорода. Въ этотъ годъ переселеніе произошло въ несравненно большемъ размірів. Первый примъръ показали вольницы. Козаки возникшаго-было Острожскаго полка, подъ предводительствомъ Ивана Дзинковского, основали, съ царского дозволенія, на берегу ръки Тихой Сосны, Острогожскъ и перенесли съ собой все козацкое устройство. Такимъ образомъ явился первый слободскій полкъ. За нимъ, малоруссы начали переселяться въ огромномъ количествъ, въ привольныя южныя степи Московского Государства, съ береговъ Дивира, Буга и другихъ мъстъ. Они сожигали свои хаты и гумна, чтобъ не доставались врагамъ, складывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новой Украины, гдф бы не было ни ляховь, ни жидовь. Отряды польскаго войска заступали имъ дорогу; украинцы пробивались съ ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда менфе, чфмъ въ полгеда, проявились въ пограничныхъ областяхъ многія малорусскія слободы, изъ которыхъ ивкоторыя дали начало значительнымъ городамъ: такъ основаны были: Сумы, Короча, Бълополье, Ахтырка, Лебединъ, Харькевъ и другіе. Поселенцы выбирали мъста, по возможности, безопасныя, и потому большею частью вблизи болоть, мышавшихы татарскимы внезапнымы нападеніямы.

По окончаніи реестрованія, литовское войско пошло въ черниговское воеводство, а часть корониаго пришла на лѣвый берегъ Днѣпра съ тѣмъ, чтобы не пропускать переселенцевъ въ Московское Государство. Самъ Хмельницкій своимъ универсаломъ запрещаль народу дальнѣйшія выселенія и стро-

го приказывалъ невошедшимъ въ реестръ повиноваться панамъ.

Но русскій народъ не думать повиноваться панамъ. Весною 1652 года вся Украина была уже въ огнъ. По Бугу и Днъстру жители бросали свои жилища, скрывались въ ущельяхъ и льсахъ, составляли шайки, нападали на поляковъ. На правой сторонъ русскій шляхтичъ Хмелецкій собиралъ и возбуждалъ недовольныхъ, какъ противъ поляковъ, такъ и противъ своего гетмана. На лъвой—составлялъ ополченіе бывшій корсунскій полковникъ Мозыра, смъненный Хмельницкимъ. Въ Миргородскомъ полку полковникъ Гладкій присталъ къ народному заговору противъ разставленныхъ польскихъ жолнъровъ, и въ день Свътлаго Воскресенія всъ они были перебиты. Такую же ръзню произвели надъ литовцами около Мглина и Стародуба. Около Лубенъ мятежные хлопы низлагали съ гетманства Хмельницкаго и выбрали какого-то. Бугая своимъ предводителемъ.

Хмельницкій не быль безопасень вь собственномь Чигиринь. Пришедшая вь отчаяніе народная громада готова была нагрянуть на него. и убить. Гетмана повсюду стали называть изм'внинкомъ, продавшимъ ляхамъ Украину. Въ такомъ положеніи Хмельницкій дозволилъ записываться въ реестръ болье опредъленнаго числа. Польскій военачальникъ Калиповскій упрекаль его за это. Хмельницкій объясняль, что сділаль это распоряженіе для пользы самихъ поляковъ, потому что иначе усмирить народъ невозможно.

По требованію короля, Хмельницкій, однако, подписаль смертный приговорь Гладкому, Хмелецкому и Мозырь; имь отрубили головы. Кромь этихъ жертвь, было совершено еще ивсколько смертныхъ казней. Но скоро посль того обстоятельства повернулись такъ, что Хмельницкій снова сталь за-одно

съ народомъ.

Молдавскій господарь Василій Лупуль объщаль въ 1650 году дочь свою Домну Локсандру въ жены Тимобею Хмельницкому, по, извиняясь молодостью невъсты, просиль отсрочку на годъ. Потомъ онь не только не хотъль

исполнять даннаго объщанія, а еще и тайно вредиль Хмельницкому во время второй войны послъдняго съ поляками. Въ 1652 году Хмельницкій напомниль гесподарю его объщаніе и выслаль своего сына съ козаками къ границамъ Молдавіи, давая знать этимъ, что если господарь не захочеть исполнить даннаго слова добровольно, то принужденъ будеть исполнить его поневолъ.

По увъренію польских историковь, Лупуль извъстиль объ угрожающемь ему насилін предводителя польскаго войска Калиновскаго, а Калиновскій, расположившій свое войско надъ ръкою Бугомь, вздумаль пресьчь

путь сыну Хмельницкаго, идущему въ Молдавію.

Гетманъ Хмельницкій предупредилъ Калиновскаго письмомъ, просилъ не трогать Тимовея и отступить съ дороги, такъ какъ Тимовей идеть себъ жениться и не имъетъ никакихъ враждебныхъ намъреній противъ поляковъ,иначе не ручался, чтобъ козаки, которыхъ онъ назвалъ свадебными болрами, пе заведи ссоры, и вышло бы парушенія мира. Но Калиновскій, на Хмельницкому, нарочно поступиль противь его предостережения и самъ напаль на Тимовея Хмельницкаго, который шель не только съ сильнымъ козацкимъ отрядомъ, по еще и въ сопровождении татарскаго Карача-мурзы съ его ордою. Во время нападенія русскіе хлопы бывшіе на работ'я въ польскомъ сбозъ, умышленно зажгли съно, распростанился пожаръ... Козаки и татары стеснили поляковъ и совершенно разбили. Калиновскій паль въ битве. Поляки обжали во вст стороны, козаки и окрестные хлоны гонялись за ними, не слушали никакихъ моленій о пощадъ и бозъ состраданія убивали, приговаривая: «воть вамь за унію, воть вамь за Берестечко, воть вамь за ваши поборы!» и т. п. Все польское войско въ числъ двадцати тысячь погибло въ этой знаменитой битвъ, прозванной, по урочищу, гдъ она происходила, батогской. Ударъ, нанесенный Польшъ, былъ не легче корсунскаго. Тимоеей Хмельницкій благополучно достигь предъловъ Молдавіи, по просьбъ господаря оставиль свое войско на границь, самъ прівхаль въ Яссы и сочетался бракомъ съ моддавскою принцессою.

Такимъ образомъ, недавно заключенный миръ, тяжелый для Хмельницкаго, былъ нарушенъ самими поляками. Жолнъры, стоявшіе въ другихъ мъ-

стахъ, были немедленно изгнаны.

Хмельницкій изв'єстиль короля о случившемся подъ Батогомъ, доказываль, что виною всему Калиновскій, а о своихъ козакахъ выразился такъ: «простите ихъ, ваше величество, если они, какъ люди веселые, далеко про-

стерли свою дерзость». Въ Польше это приняли за насмешку.

Польша не имъда войска и поневолъ должна была отложить военныя дъйствія до слъдующаго года. Весною 1653 года польскій военачальникъ Чарнецкій, ворвавшись въ Брацлавщину по берегу Буга, истреблядъ села и мъстечки: поляки ръзали жителей безъ разбора. По выраженію ихъ же соотечественника, не щадили ни красивой дъвушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкій полковникъ Богунъ остановилъ этотъ варварскій набъгъ и обратилъ Чарнецкаго въ бъгство.

Вследь за темъ собралось большое польское войско подъ Глинянами, съ памереніемъ идти въ Украину и предать ее окончательному разоренію; между темъ война разыгрывалась и въ другомъ краю, въ Молдавіи. Тамъ, между Лунуломъ, тестемъ Тимоеея Хмельницкаго, и Стефаномъ Гергицею, купившемъ себе въ Константинополе право на господарство, происходила борьба. Тимоей съ козаками защищалъ тестя; венгерцы и поляки подали помощь врагу его изъ нежеланія, чтобъ родственникъ и союзникъ Хмельницкаго владель Молдавіею.

Гетманъ Хмельницкій обратился опять къ царю Алексью Михайловичу, умоляль принять его съ козаками подъ свою руку. Царь на этотъ разъ хотя все еще не далъ согласія, но отвъчаль, что принимаетъ на себя посредничество примирить польскаго короля съ Хмельницкимъ.

20 іюля явился въ Польшу царскій посланникъ, бояринъ Ръпнинъ-Обо-

ленскій съ товарищами, припомнилъ прежнее требованіе о наказаніи лицъ, дълавшихъ ошибки въ царскомъ титуль, и объявилъ, что царь проститъ виновныхъ въ этомъ, если поляки съ своей стороны примирятся съ Хмельниц-

кимъ на основании Зборовскаго договора и уничтожать унію.

Паны на это отвъчали, что уничтожить унію невозможно, что это требованіе равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить въ Московскомъ Государствъ гречьскую въру, что греческая въра никогда не была гонима въ Польшъ, а съ Хмельницкимъ они не станутъ мириться не только по Зборовскому, но даже и по Бълоцерковскому договору, и приведутъ козаковъ къ тому положенію, въ какомъ они находились до начала междоусобія.

Тогда московскій посолъ сказаль, что если такъ, то царь не будеть болье посылать въ Польшу пословь, а велить писать о неправдахъ польскихъ и о нарушеніи поляками мирнаго договора во всв окрестныя государства и будеть стоять за православную въру, за святыя Божія церкви и за свою честь,

какъ ему Богъ поможетъ!

Поляки, соображая, что Хмельницкій пойдеть съ войскомъ на помощь сыну, который находился въ стъсненномъ положеніи въ Молдавіи, двинулись съ войскомъ на Подоль къ Каменцу. Король предводительствоваль войскомъ. Поляки надъялись переръзать путь Хмельницкому, который собирался идти въ Молдавію на выручку сына; отправляясь въ походъ, онъ извъстиль царя, что поляки идутъ на поруганіе въры и святыхъ церквей, и прибавилъ: «турецкій царь прислаль къ намъ въ обозъ въ Борки своего посланца, приглашаеть къ себъ въ подданство. Если, ваше царское величество, не сжалишься надъ православными христіанами и не примещь насъ подъ свою высокую руку, то иновърцы подобыютъ насъ, и мы будемъ чинить ихъ волю. А съ польскимъ королемъ у насъ мира не будеть ни за что».

Тесть Тимовен, Лупуль, ушель изъ Молдавіи, а Тимовей съ тещею заперся въ Сочавскомъ замкъ. Съ Тимовеемъ были козаки. Огромное войско, состоявинее изъ валаховъ, молдаванъ, сторонниковъ Стефана Гергицы, венгерцевъ и поликовъ осадили Сочаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки отъ Хмельницкаго. Но однажды осколокъ отъ дерева разбитой ядромъ повозки смертельно ранилъ Тимовея въ голову и въ ногу; Тимовей умеръ. Козацкій полковникъ Федоренко продолжалъ нъсколько времени отбиваться, но голодъ принудилъ его сдать кръпость. 9-го октября козаки вышли изъ Сочавской пръпости, выговоривъ себъ свободный проходъ на Украину съ тъломъ Тимовея Хмельницкаго. Богданъ Хмельницкій встрътилъ на дорогъ тъло сыпа, приказалъ везти его на погребеніе въ Чигиринъ, а самъ пошелъ на поляковъ.

Къ нему присталъ тогда крымскій ханъ. Поляки, считая себя побъдителями татаръ подъ Берестечкомъ, перестали ему платить сумму, постановлен-

ную подъ Зборовомъ. Хану захотълось возвратить себъ этотъ доходъ.

Враги встрътились на берегу Днъстра подъ Жванцемъ, въ пятнаддати верстахъ отъ Каменца, противъ Хотина. Была уже поздняя осень. Положеніе поляковъ было печальное. Войско ихъ, составленное изъ непривычныхъ къ ратнему дълу воиновъ, разбъгалось. Но ханъ наблюдалъ только одну свою выгоду и предложилъ полякамъ миръ, съ условіемъ, если ему заплатятъ единовременно сто тысячъ червонныхъ, а потомъ станутъ платить ежегодно на основаніи Зборовскаго договора, и, въ добавокъ, дадутъ татарамъ право на козвратномъ пути брать сколько угодно плънниковъ въ польскихъ областяхъ.

Какъ ни дикимъ казалось последнее требованіе, но поляки согласились и на него, выговоривши себе только то условіе, чтобы татары брали въ плент.

въ продолжение сорока дней однихъ русскихъ и не трогали поляковъ.

Ханскій визирь договорился съ поляками и въ томъ, что съ этихъ порт ханъ отступить отъ козаковъ, но въ настоящее время просиль для вида объщать имъ утвердить Зборовскій договоръ, чтобъ не раздражать козацкую толну; впослъдствіи же ханъ самъ объщалъ помогать полякамъ укротить козаковъ.







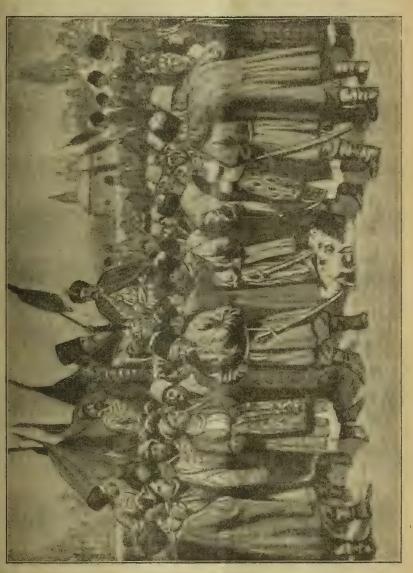

Присоединение Малороссіи. Возринъ Бутурлинъ держить рачь къ пароду. Съ картины Кигшенко.





Хмельницкій узналь объ этомъ тайномъ условіи, умоляль хана не покидать его—все было напрасно. Союзь съ поляками, по расчету хана, быль выгодніве, чёмъ съ козаками. Хмельницкому невозможно было отважиться въ данную минуту на борьбу разомъ и съ поляками, и съ татарами. Онъ принужденъ быль молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя московскаго. 16 декабря ушель король; за нимъ разошлось польское войско. Вслідь затімъ, татары, по условіте, страшно опустошили Южную Русь де самаго Люблина. Однако, и поляки не остались безъ наказанія за постыдный договоръ съ ханомъ, которымъ они, всегда гордившіеся званіемъ свободной нація, избавили себя отъ печальной для нихъ необходимости предоставить свободу русскому народу: татары, не разбирая своихъ жертвь, сожигали шляхетскіе домы и увели въ пліть множество шляхты обоего пола.

Между твиъ, посла рашительнаго отвата, даннаго панами московскому послу боярину князю Рапнину-Оболенскому, московское правительство приступило, наконецъ, къ рашительному шагу. Оставаться зрителями того, что далассь по-сосадству, далае было невозможно; предстояла опасность, что козаки отдадутся Турціи, и, вмаста съ крымскими татарами, начнуть далать опустошеніе въ предалахъ Московскаго Государства.

Діло было первой важности, и царь Алексій Михайловичь 1 октября 1653 года созваль вемскій соборь всёхь чиновь Московскаго Государства вы

Грановитой палать.

Думный дьякъ изложилъ все дёло о пропускахъ въ титулё, о безчестныхъ книгахъ, о томъ, какъ гетманъ Богданъ Хмельницкій много лётъ просиль государи принить его подъ державную руку, о томъ, какъ царь предлагаль полякамъ прощеніе виновныхъ въ оскорбленіи царской чести, съ тёмъ, чтобы поляки уничтожили унію и перестали преслёдовать православную вёру, и какъ поляки отвергли это предложеніе. Извёщалось, наконецъ, что турецкій царь воветь козаковъ подъ свою власть.

Потомъ отбирался отвъть на вопросъ: принимать ли гетмана Богдана

Хмельницкаго со всъмъ Войскомъ Запорожскимъ подъ царскую руку?

Бояре дали такое мнъніе: Янъ-Казимиръ, при избраніи на королевство, присягалъ остерегать и защищать всъхъ христіанъ, которыхъ исповъданіе отлично отъ римско-католическаго, не притеснять никого за въру и другимъ не дозволять, а если своей присяги не сдержитъ, то въ такомъ случаъ подданные его освобождаются отъ върности ему и послушанія. Король Янъ-Казимиръ присяги своей не сдержалъ: возсталъ на православную христіанскую въру, разорилъ многія церкви, обратилъ въ унитскія. Стало быть, гетманъ Хмельницкій и все Войско Запорожское, послъ нарушенія королевской присяги — вольные люди: отъ своей присяги свободны. А потому, чтобы не допустить ихъ отдаться въ подданство турецкому султану или крымскому хану, слъдуетъ принять гетмана Богдана Хмельницкаго, со всъмъ Войскомъ Запорожскимъ, со всъмы городами землями, подъ высокую государеву руку.

Гости и торговые люди вызывались участвовать вспоможеніями вы предстоявшей войнь; служилые люди объщались биться противь польскаго короля, не щади головь своихъ и умирать за честь своего государя. Патріархъ и все духовенство благословили государя и всю его державу и сказали, что они будуть молить Бога, Пресвятую Богородицу и всьхъ святыхъ о пособіи и одолючи.

Послъ такого земскаго приговора, дарь послалъ въ Переяславль боярина Бутурлина, окольничаго Алферьева и думнаго дьяка Лопухина принять Украйну подъ высокую руку государя. Послы эти прибыли на мъсто 31 декабря 1653 года. Гостей съ достодолжною почестью принялъ переяславскій полковникъ Павелъ Тетеря.

1 января прибыль въ Переяславль гетманъ. Събхались всв полковники, старшина и множество козаковъ. 8 января, после предварительнаго тайнаго совъщаніи со старшиною, въ одиннадцать часовь утра, гетманъ вышель на площадь, гдъ была собрана генеральная рада.

Гетманъ говорилъ:

«Господа полковники, асаулы, сотники, все войско запорожское! Богъ освободиль насъ изъ рукъ враговъ нашего восточнаго православія, хотъвшихъ искоренить насъ такъ, чтобъ и имя русское не упоминалось въ нашей земль. Но намъ нельзя болъе жить безъ государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтобъ вы избрали изъ четырехъ государей себъ государя. Цервый-царь турецкій, который много разъ призываль нась подъ свою власть; второй-ханъ крымскій; третій-король польскій; четвертый-православный Великой Руси царь восточный. Турецкій царь бусурмань, и сами знаете, какое утьсненіе терпять братія наши христіане оть невърныхъ. Крымскій ханъ тоже бусурманъ. Мы по нуждъ свели-было съ нимъ дружбу и черезъ то приняли нестерпимыя бъды, плънение и нещадное пролитие христианской крови. Объ утъсненіяхъ отъ польскихъ пановъ и вспоминать не надобно; сами зпаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христіанина. А православный христіанскій царь восточный—одного съ нами греческаго честія; мы съ православіемъ Великой Руси единое тело церкви, имущее главою Інсуса Христа. Этотъ великій царь христіанскій, сжалившись надъ терпимымъ озлобленіемъ православной церкви въ Малой Руси, не презрыль нашихъ щестилътнихъ моленій, склониль къ намъ милостивое свое царское къ намъ ближнихъ людей съ царскою милостью. сердце и прислалъ Возлюбимъ его съ усердіемъ. Кромъ царской высокой руки, пайдемъ благоотишнъйщаго пристанища; а буде, кто съ нами теперь не въ совыть, тоть куда хочеть: вольная дорога».

Раздались восклицанія:

«Волимъ подъ царя восточнаго! лучше намъ умереть въ нашей благочестивой въръ, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганему».

Тогда переяславскій полковникъ началь обходить козаковъ п

спрашиваль:

— Всѣ ли тако соизволяето? — Всѣ! — отвъчали козаки.

«Боже, утверди, Боже, укръпи, чтобъ мы навъки были едино!»

Прочитаны были условія новаго договора. Смысль его быль таковь: вся Украина, козацкая земля (приблизительно въ границахъ Зборовскаго договора, занимавшая нынѣшнія губерніи: полтавскую, кіевскую, черниговскую, большую часть волынской и подольской), присоединялась подъ именемъ Малой Россіи къ Московскому Государству, съ правомъ сохранять особый свой судь, управленіе, выборъ гетмана вольными людьми, право послѣдняго принимать пословъ и сноситься съ иноземными государствами (кромѣ крымскаго хана и польскаго короля), неприкосновенность правъ шляхетскаго, духовнаго и мѣщанскаго сословій. Дань (налоги) государю должна платиться безъ вмѣшательства московскихъ сборщиковъ. Число реестровыхъ увеличивалось до шестидесяти тысячъ, но дозволялось имѣть и болѣе охочихъ козаковъ.

Когда приходилось присягать, гетманъ и козацкіе старшины домогались, чтобы московскіе послы присягнули за своего государя такъ, какъ всегда дълали польскіе короли при избраніи своемъ на престолъ. Но московскіе послы уперлись, приводя, что «польскіе короли невѣрные, несамодержавные, не хранять своей присяги, а слово государево не бываетъ перемѣнно», и не присягнули. Когда, послѣ того, послы и пріѣхавшіе съ ними стольники и стряпчіе поѣхали по городамъ для приведенія къ присягѣ жителей, малороссійское духовенство неохотно соглашалось поступать подъ власть московскаго государя. Самъ митрополить Сильвестръ Коссовъ хотя и встрѣчалъ за городомъ московскихъ пословъ, но внутренно не быль расположенъ къ Москвѣ. Духовенство не только не присягнуло, но и не согласилось посылать къ присягѣ шляхтичей, служившихъ при митрополитъ и другихъ духовныхъ особахъ, монастыр-

скихъ слугъ и вообще людей изъ всѣхъ имѣній, принадлежащихъ церквамт и монастырямъ. Духовенство смотрѣло на московскихъ русскихъ, какъ на на родъ грубый, и даже на счетъ тождества своей вѣры съ московской происходило у инхъ сомиѣніс. Нѣкоторымъ даже приходило въ мысль, что москали ве лятъ нерекрещиваться. Народъ присягалъ безъ сопротивленія, однако, и не безъ недовѣрія: малоруссы боялись, что москали станутъ принуждать ихъ къ усвоенію московскихъ обычаевъ, запретятъ носить саноги и черевики, а застанать надѣвать лапти. Что касается до козацкой старшины и приставшихъ къ козакамъ русскихъ шляхтичей, то они вообще, скрѣня сердце, только по край ней нуждѣ, отдавались подъ власть московскаго государя; въ ихъ головѣ составился пдеалъ независимаго государства изъ Малороссіи. Хмельницкій отправиль своихъ пословъ, которые были приняты съ большимъ почетомъ. Царгутвердилъ Переяславскій договоръ, и на основаніи его выдали жалованнук грамоту 1).

Московское правительство формально объявило Польшт войну. Опесныхнула разомъ и въ Украинт и въ Литвъ. Весною 1654 года польское войско вступило въ Подоль и начало производить убійственную ръзню. Город Немировъ быль истребленъ до основанія. 3.000 жителей столпились въ больномъ наменномъ погребъ; поляки стали выкуривать ихъ оттуда дымомъ предлагали пощаду, если выдадутъ старшихъ. Никто не былъ выданъ, и встадохлись въ дыму. Отсюда поляки разошлись по разнымъ путямъ отрядами и гдъ только встръчали мъстечко, деревню, истребляли тамъ и стараго, и малаго, а жилища сожигали. Вездъ русскіе защищались отчаянно косами дубъемъ, колодами; вст ръшались лучше погибнуть, что покориться ляхамъ на первый день Пасхи поляки выръзали 5,000 русскаго народа въ мъстечкъ Мушировкъ: и тамъ русскіе не слушались никакихъ увъщеваній и погибали защищаясь до послъдней капли крови. Но козаки отбили поляковъ отъ кръткихъ городовъ Брацлавля и Умани, и они до времени вышли изъ Украины.

Въ Литвъ дъла пошли счастливо для русскихъ. Царь разослалъ грамоту ко всемь православнымъ Польскаго Королевства и Великаго Кияжества Литевскаго, убъждаль отделиться оть поляковь, объщая сохранить ихъ домы и достояніе отъ воинскаго разоренія. Въ грамотъ уговаривали православных постричь на головахъ хохлы, которые носили по польскому обычаю: такъ многе придавали въ Москвъ значенія внъщнимъ признакамъ. Едва ли эта грамота имъла большое вліяніе; гораздо болье помогало успъхамь царя чувство единства въры и сознаніе русской единородности. Могилевъ, Плоцкъ, Витебска сами добровольно отворили ворота и признали власть царя. Смоленскъ держался упорнъе; но князь Радзивиллъ, шедши на выручку Смоленска, 12 августа быль разбить наголову княземь Трубецкимь и козацкимь полковникомь 30лотаренкомъ. Смоленскъ держался еще до конца септября; наконецъ, воевода Филиппъ Обуховичъ, видя, что ему нътъ ни откуда помощи, сдалъ городъ. ғыговоривши себъ съ гарнизономъ свободный пропускъ; царь вступиль въ Смоленскъ и приказалъ обратить въ православныя церкви костелы, которые были подъланы поляками изъ церквей.

Между тъмъ, поляки нашли себъ союзниковъ въ крымцахъ. Ислама-Гирея уже не было на свътъ: одна малороссіянка, взятая въ его гаремъ, отравила его въ отмщеніе за измъну ея отечеству. Новый ханъ Махметъ-Гирей, пенавистникъ Москвы, заключилъ договоръ съ поляками. Зимою въ ожиданів вспомогательныхъ татарскихъ силъ, поляки опять ворвались въ Подоль и начали ръзать русскихъ. Мъстечко Буша первое испытало ихъ месть. Въ этомъ мъстечкъ, расположенномъ на высокой горъ и хорошо укръпленномъ, столивлось до 12,000 жителей обоего пола. Никакія убъжденія польскихъ воена-

<sup>1)</sup> Въ это время вообще малорусскихъ пословъ принимали съ большимъ почетомъ, потому что малороссіянъ, какъ недавно поступившихъ въ водданство, хотвли расположить къ себъ ласковымъ обхожденіемъ.

чальниковь, Чарнецкаго и Ляпскоронскаго, не подъйствовали на нихъ, и когда, паконецъ, поляки отвели воду изъ пруда и напали на слабое мъсто, русскіе, видя, что ничего не сдълаютъ противъ нихъ, сами зажгли свои домы и начали убивать другь друга. Женщины кидали въ колодцы своихъ детей и сами бросались за ними. Жена убитаго сотинка Завистнаго съла на бочку пороха, сказавши: «не хочу посл'в милаго мужа достаться игрушкою польскимъ жолнърамъ», и взлетъла на воздухъ. Семьдесять женщинь укрылись съ ружьями недалеко отъ мъстечка въ пещеръ, закрытой густымъ терновникомъ. Полковникъ Целарій объщаль имъ жизнь и цьлость имущества, если онь выйлуть изъ иещеры; но женщины отвъчали ему выстрълами. Целарій велълъ отвести воду изъ источника въ нещеру. Женщины всв потонули; ин одна не сдалась. Послъ разоренія Буши, поляки отправились по другимь м'єстечкамь и селамь: вездь русскіе обоего пола защищались до последней возможности; вездё поляки выръзывали ихъ, не давая пощады ин старикамъ, ни младенцамъ. Въ мъстечкъ Цемовкъ происходила ужаснъйшая ръзия: тамъ погибло 14.000 русскаго парода. Коронный гетмань писаль королю: «горько будеть вашему величеству слышать о разоренін вашего государства; но иными средствами не можеть усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до сихъ поръ только возрастаетъ».

Вслідть затімть прибыла къ полякамъ на помощь крымская орда, и они вмісті съ татарами двинулись даліве вь глубь Украины. Полковникъ Богунть отбиль ихъ отъ Умани. Поляки съ татарами пошли на Хмельницкаго, который съ боярами: Бутурлинымъ и Шереметевымъ, стоялъ подъ Білою Церковью. Взявши съ собою Шереметева, Хмельницкій пошель навстрічу непріятелю. Близъ деревни Бавы встрітились непріязненныя войска; оказалось, что у Хмельницкаго и Шереметева войска было меньше. Русскіе отступили, но чрезвичайно храбро и стойко отбились отъ преслідовавшихъ ихъ поляковъ и татаръ 1). Не отваживаясь нападать на русскій обозъ подъ Білой Церковью, поляки опять пустились разорять украинскія села и містечки.

По вслудь затумь, вь 1655 году, московскіе русскіе получили чрезвычайный успухь въ Литву. Они взяли Минскъ, Ковно, наконець, Вильно. Алексъй Михайловичь въбхаль въ столицу Ягеллоновь и повелуль наименовать себя великимъ княземъ литовскимъ. Города сдавались за городами, большею частью безъ всякаго сопротивленія. Мущане и шляхтичи, сохранившіе православіе, а еще болуе угнетенные владычествомъ пановъ, поселяне принимали московскихъ людей, какъ освободителей. Успухъ быль бы еще дуйствительнуе, если бы московскіе люди вели войну съ большимъ воздержаніемъ и не дулали безчинствъ и насилій надъ жителями.

Въ то время, когда уже вся Литва была въ рукахъ московскаго государя, Польшу наводнили шведы. Уже нъсколько лътъ Хмельницкій сносился со шведами и побуждалъ ихъ къ союзу противъ поляковъ. Въ 1652 году, вмъстъ съ Хмельницкимъ, дъйствовалъ съ этою же цълью измъншекъ, польскій подканцлеръ Радзіевскій; но пока царствовала королева Христина, предпочитавшая классическую литературу и словесность военной славъ, трудно было кпутатъ шведовъ въ войну. Въ 1654 году она отреклась отъ престола: племянникъ и преемникъ ен Карлъ Х объявилъ Польшъ войну за присвоеніе польскимъ королемъ титула шведскаго короля. Лътомъ 1655 года онъ вступилъ въ Польшу. Познань, а потсмъ Варшава, сдались безъ боя. Краковъ, защищаемый Чарнецкимъ, держался до 7 октября и все-таки сдался. Король Янъ-Казимиръ убъжалъ въ Силезію. Въ это время Хмельницкій съ Бутурлинымъ двинулись въ Червонную Русь, разбили польское войско подъ Гродекомъ, осадили Львовъ; но этотъ городъ, несмотря ни на какія убъжденія, не хотъль нарушить върности Яну-Казимиру и присягнуть Алексъю Михайловичу.

<sup>1)</sup> Поле, где происходило это дело, получило название Дрижи-поле (поле дрожи, въ восноминание бывшей тогда жестокой стужи).

Между козацкими вождями и московскими боярами тогда уже происходили недоразумънія. Хмельницкій ни за что не дозволяль брать штурмомъ Львова.

Здёсь явился къ Хмельницкому, 29 октября, посланецъ отъ Яна-Казимира, Станиславъ Любовицкій, давній знакомый Хмельницкаго, и привезъ отъ своего короля письмо, исполненное самыхъ лестныхъ и даже униженныхъ комплиментовъ, хотя у Любовицкаго было въ это время другое письмо къ татарскому хану, враждебное Хмельницкому. Бесъда съ Любовицкимъ въ выснией степени замъчательна, какъ по отношенію къ характеру Хмельницкаго,

такъ и по духу времени.

«Любезный кумъ,—сказалъ ему Хмельницкій—вспомните, что вы намъ объщали, и что мы отъ васъ получили? Всъ объщанія ваши давались по наукъ іезуитовъ, которые говорятъ: не слъдуетъ держать слова, даннаго схизматикамъ. Вы называли насъ хлопами, били нагайками, отнимали наше достояніе и когда мы, не терпя вашихъ насилій, убъгали и покидали женъ нашихъ и дътей, вы насиловали женъ нашихъ и сожигали бъдныя наши хаты, иногда въъстъ съ дътьми, сажали на колья, въ мъшкахъ бросали въ воду, показывали ненависть къ русскимъ и презръпіе къ ихъ безсилію; но что всего оскорбительнъе,—вы ругались надъ върою пашею, мучили священниковъ нашихъ. Столько претерпъвши отъ васъ, столько разъ бывши вами обмануты, мы принуждены были искать, для облегченія нашей участи, такого средства, какого никакимъ образомъ нельзя оставить. Поздно искать помощи нашей! Поядно думать о примиреніи козаковъ съ поляками!»

Любовицкій, поддёлываясь къ Хмельницкому, сталь бранить пельское шляхетство за то, что оно оставило короля своего въ бъдъ и сказалъ: «теперь король будетъ признавать благородными не тъхъ, которые ведутъ длинный рядъ генеалогіи отъ дъдовъ, а тъхъ, которые окажутъ помощь отечеству. Забудьте все прошедшее, помогите помазаннику божьему. Вы будете не козаками, а друзьями короля. Вамъ будутъ даны достоинства, коронныя имънія; король уже не позволитъ нарушать спокойствія этимъ собакамъ, которыя теперь раз-

бъжались и покинули своего господина».

«Господинъ посолъ, — сказалъ Хмельницкій, поговоривщи съ козацкою старшиною,--садитесь и слушайте, я вамъ скажу побасенку. Въ-старину жилъ у насъ поседянинъ, такой зажиточный, что всв завидовали ему. У него быль домашній ужь, который никого не кусаль. Хозяева ставили ему молоко, и онь часто ползалъ между семьею. Однажды хозяйскому сыну дали молока; приползъ ужъ и сталъ хлебать молоко, мальчикъ удариль ужа ложкою по головь, а ужъ укусилъ мальчика. Хозяинъ хотълъ убить ужа; но ужъ всунулъ голову въ нору, и хозяинъ отрубилъ только хвостъ. Мальчикъ умеръ отъ укушенія. Ужъ не выходиль послъ того изъ норы. Съ этихъ поръ хозяинъ началь бъдивть и обратился къ знахарямъ узнать причину этого. Ему отвъчали: въ прошлые годы ты хорошо обходился съ ужемъ и ужъ принималъ на себя всъ грозивщія тебъ несчастія, а тебя оставляль свободнымь отъ нихъ. Теперь, когда между вами стала вражда, всъ бъдствія обрушились на тебя; если хочешь прежняго благополучія, примирись съ ужемъ. Хозяинъ сталъ приглашать ужа заключить съ нимъ прежнюю дружбу, а ужъ сказалъ ему: напрасно хлопочешь, чтобы между нами была такая дружба, какъ прежде. Какъ только я посмотрю на свой хвость, тотчась ко мнв возвращается досада; а ты, вспомнишь сына-тотчась закипить въ тебъ отцовское негодование, и ты готовъ размозжить мнв голову. Поэтому, достаточно будеть дружбы между нами, если ты будешь жить въ твоемъ домъ, какъ тебъ угодно, а я въ своей норъ, и будемъ помогать другъ другу. То же самое, господинь посолъ, произошло между поляками и русскими. Было время, когда мы вмъстъ наслаждались счастьемъ, радовались общимъ успъхамъ. Козаки отклоняли отъ королевства грозящія ему опасности и сами принимали на себя удары варваровъ. Тогда никто не бралъ добычи изъ Польскаго Королевства. Польскія войска, совокупно съ козацкими, вездъ торжествовали. Но поляки, называвшіе себя дътьми

Королевства Польскаго, начали нарушать свободу русскихъ, а русскіе, когда имъ сдѣлалось больно, стали кусаться. Случилось, что и у русскихъ большая часть отсѣчена и сыновъ королевства немало пропало. Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ народамъ придутъ на память бѣдствія, нанесенныя другъ другу, тотчасъ возникаетъ досада, и хотя начнутъ мириться, а дѣла не доведутъ до конца! Мудрѣйшій изъ смертныхъ не можетъ возстановить между нами твердаго и прочнаго мира, какъ только вотъ какъ: пустъ Королевство Польское откажется отъ всего, что принадлежало княжествамъ земли русской, пустъ уступитъ козакамъ всю Русь до Владиміра, Львовъ, Ярославль, Перемышль, а мы, сидя себѣ на своей Руси, будемъ отклонять враговъ отъ Королевства Польскаго. Но я знаю: если бы въ цѣломъ королевствъ осталось только сто пановъ, и тогда бы они не согласились на это. А козаки, пока станутъ владѣть оружіемъ, также не отстанутъ отъ этихъ условій. Поэтому, прощайте».

Любовицкій передаль Хмельницкому украшеніе съ драгоцённымь камнемъ, подарокъ женё Хмельницкаго отъ польской королевы Маріи-Людвиги. «Боже Всемогущій,—воскликнуль Хмельницкій,—что я значу передъ лицомъ Твоимъ, но вотъ какъ возвысила меня милость Твоя, что къ моей Ганнѣ наииснъйшая королева польская пишетъ письмо и проситъ у ней заступничества предо мной!» Однако, обратившись къ Любовицкому, Хмельницкій сказаль: не могу исполнить желанія ся величества; не могу нарушить тъснаго договора

съ русскими и шведами».

Взявши со Львова небольшую сумму въ 60,000 зл., Хмельницкій отступиль отъ этого города, подъ предлогомъ, что татары разоряють Украину; по, кажется, къ отступленію расположило его тайное посольство шведскаго короля, который объщаль ему русскія земли, когда утвердится въ Польшъ. Московскія войска, вмъсть съ козацкими, взяли Люблинъ. Этотъ городь присягнулъ Алексью Михайловичу, вскоръ потомъ присягнулъ шведскому королю, а затъмъ—прежнему своему государю Яну-Казимиру.

Весною 1656 года поляки снова попытались примириться съ Хмельницкимъ и просили помощи противъ шведовъ. Съ этой цёлью пріёхаль къ Хмель-

ницкому панъ Лянскоронскій.

Хмельницкій отвічаль: «Полно, господа, обманывать насъ и считать глупцами; полякамъ за ихъ всегдашнее віроломство никто въ мірі не вірить; было время, мы соглашались на мирь въ угожденіе королю, а король таиль въ душі противное тому, что показываль на видь. Мы не войдемъ съ Польшею ни въ какіе договоры, пока она не откажется отъ цілой Руси. Пусть поляки формально обънвять русскихъ свободными, подобно тому, какъ испанскій король призналь свободными голландцевъ. Тогда мы будемъ жить съ вами, какъ друзья и сосіди, а не какъ подданные и рабы вании; тогда напишемъ договоръ на візныхъ скрижаляхъ; но этому не бывать, пока въ Нольші властвують

паны. Не быть же и миру между русскими и поляками».

Поляки успъшнъе обдълали свои дъла въ Москвъ, чъмъ въ Чигиринъ. Посланникъ нъмецкаго императора, Алегретти, природный словянинъ, знавшій по-русски, прибывши въ Москву, умълъ расположить къ миру съ Польшею боярь и духовныхъ, указывалъ надежду обратить оружіе всѣхъ христіанскихъ государей противъ невърныхъ. Патріархъ Никонъ убъждалъ царя помириться съ поляками и обратить оружіе на шведовъ, чтобы отнять у нихъ земли, принадлежащія Великому Новгороду. Царь прельстился возможностью сдѣлаться королемъ польскимъ мирнымъ образомъ; царь отправилъ своихъ уполномоченныхъ въ Вильно гдѣ послѣ многихъ споровъ и толковъ съ уполномоченными Рѣчи-Посполитой, въ октябрѣ 1656 года заключенъ былъ договоръ, по которому поляки обязывались, послѣ смерти Яна-Казимира избрать на польскій престолъ Алексѣя Михайловичъ; съ своей стороны, обѣщалъ защищать Польшу противъ ея враговъ и обратить оружіе на шведовъ. Хмельницкій, узнавши, что въ Вильнѣ собираются уполномоченные для возставовленія мира, отправиль туда своихъ посланниковъ; но московскіе послы на-



Памятникъ Богдану Хмольницкому въ Кіевь.



Богданъ Хмельниций присягаеть на общей радѣ въ Переяславлѣ, 8 январл 1653 года, на нодданство московскому царю. Съ рис. Негодасва.

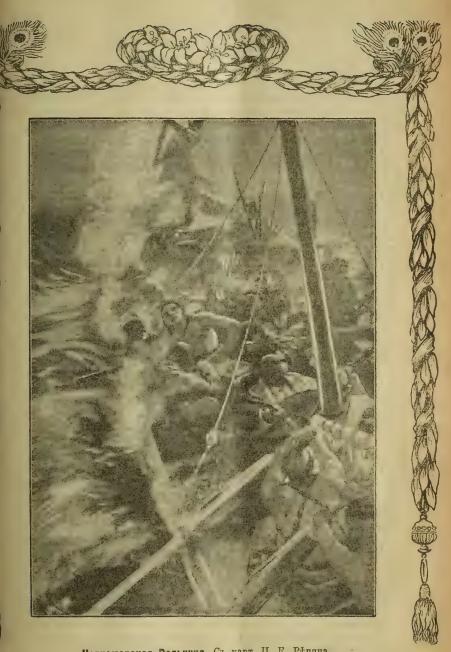

Черноморская Вольница. Съ карт. И. Е. Рапина.

помнили имъ, что Хмельницкій и козаки—подданные, а потому не должны подавать голоса тамъ, гдѣ рѣшають ихъ судьбу послы государей. Козацкіе посланники, воротившись на Украину, въ присутствіи всей старшины, говорили готману: «царскіе послы насъ въ посольскій шатеръ не пустили; мало того, до шатра издалека не пускали, словно псовъ въ церковь Божію. А ляхи намъ по совѣсти сказывали, что у нихъ учиненъ миръ на томъ, чтобы всей Украннѣ быть попрежнему во власти у ляховъ. Если же войско запорожское, со всею Украиною не будетъ у ляховъ въ послушаніи, то царское величество будетъ номогать ляхамъ ратью своею бить козаковъ».

Хмельницкій, услышавши это, пришель въ умоизступленіе: «Дитки, сказаль онъ,—треба отступити оть царя, пойдемь туда, куда велить Вышый Владыка! Будемь подъ бусурманскимь государемь, не то что подъ христіан-

скимъ! х

Успокоившись отъ перваго волненія, Хмельницкій написаль царю письмо и высказаль ему правду такъ: «Ляхи этого договора никогда не сдержать; они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнувъ, уговориться съ султаномъ турецкимъ, татарами и другими, и онять воевать противъ царскаго величества. Если они въ самомъ дѣлѣ искренно выбирали ваше царское величество на престолъ, то зачѣмъ они посылали пословъ къ цезарю римскому просить на престолъ его родного брата? Мы ляхамъ вѣрить ни въ чемъ не можемъ. Мы подлинно знаемъ, что они добра нашему русскому народу не хотятъ. Великій государь, единый православный царь въ подсолнечной! вторично молимъ тебя: не довѣряй ляхамъ, не отдавай православнаго русскаго наро-

да на поруганіе!»

Но Москва была глуха къ этимъ советамъ. Хмельницкій видель, что пропускается удобный случай освободить русскія земли изъ-подъ польской власти; а между тъмъ, не только одна Москва, но и другіе сосъди мъщали его намъреніямъ. Нъмецкій императоръ съ угрозами требовалъ отъ Хмельницкаго мира съ Польшею. Крымскій ханъ и турецкій султанъ были въ союзъ съ Польшею и не боядись ен трактатовь съ Москвою, зная, что со стороны поляковъ это не болье, какъ обманъ; напротивъ, имъ стращиве были успъхи Хмельницкаго, которые вели къ объединению и усидению русской державы. Хмельницкий плаль вь тоску, въ уныніе и, наконець, въ бользнь. Онъ видель вь будущемъ прежнее порабощение Украины дяхами и прибъгалъ къ послъднимъ мърамъ, чтобы предупредить его. Въ началь 1657 года Хмельницкій заключиль тайный договоръ со шведскимъ королемъ Карломъ X и семиградскимъ княземъ Ракочи о раздълъ Польши. По этому договору, королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливонія и Гданскъ съ приморскими окрестностями; Гакочи-Малая Польша, Великое Княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червонной Руси; Украина же, съ остальными южно-русскими землями полжна быть признана навсегда отдъленною отъ Польщи.

Сообразно съ этимъ договоромъ, Хмельницкій послалъ на помощь Ракочи 12,000 козаковъ подъ главнымъ начальствомъ кіевскаго полковника Ждановича. Янъ-Казимиръ далъ знать о козняхъ Хмельницкаго московскому государю. Договорь, заключенный гетианомъ съ венграми и шведами, сталъ подлинно извъстенъ въ Москвъ, и царь снарядилъ въ посольство окольничаго Оедора Бутурлина и дьяка Василія Михайлова со строгимъ выговоромъ Хмельницкому.

Прежде чъмъ это посольство достигло Чигирина, Хмольницкій, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабъеть, собраль раду и предложиль козакамъ избрать себъ преемника. Козаки, изъ любви къ гетману, и при томъ желая сдълать ему угодное, избрали его щестнадцатилътняго сына Юрія. Хмельницкій хотя и отговаривалъ ихъ, указывая на его молодость, но потомъ согла-

сился. Это была величайшая ошибка Хмельницкаго.

Въ началъ іюня прибыли царскіе послы съ выговоромъ и застали гетмана до того ослабъвшимъ, что онъ едва могъ встать съ постели. Послы, по царскому приказанію, сказали ему, что онъ забылъ страхъ Божій и присягу,

дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкій отвічаль вь такомъ смыслі: «У насъ давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы-люди правдивые: держать свое слово; а царское величество помирился съ поляками, хотъль насъ отдать имъ въ руки; и теперь до насъ слухъ доходитъ, что онъ посылаль свое войско на номощь полякамъ противъ насъ, шведскаго короля и Ракочи. Мы еще не были въ подданствъ у царскаго величества, а ему служили и добра хотъли. Я девять лъть не допускаль крымскаго хана разорять украинные города царскіе. И нынъ мы не отступаемъ отъ высокой руки его, какъ върные подданные, и пойдемъ на царскихъ непріятелей бусурмановъ, хотя бы мнъ въ нынъшней бользни дорогою и смерть приключилась-и гробъ повезу съ собою! Его царскому величеству во всемъ воля; только мнѣ дивно то, что бояре ему ничего добраго не посовътуютъ: Короною Польскою не овладъли, мира не довершили, а съ другимъ государствомъ, со Швеціею, войну начали!»

Выслушавши новые упреки отъ царскаго посла, Хмельницкій не сталъ отвічать, извиняясь болізнью; а въ другой день 13 іюня, Хмельницкій, призвавши къ себъ пословъ, сказалъ: «Пусть его царское величество непремънно помирится со шведами; следуеть привести къ концу начатое дело съ ляхами. Наступимъ на нихъ съ двухъ сторонъ: съ одной стороны войска его царскаго величества, съ другой войска шведскаго короля. Будемъ бить ляховъ, чтобы ихъ до конца искоренить и не дать имъ соединиться съ посторонними государствами противъ насъ. Хоть ени и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словахъ, а на дълъ того никогда не будетъ. Они это затъяли по лукавому умыслу для своего успокоенія. Есть свидътельства, обличающія ихъ дукавство. Я перехватиль ихъ письмо къ турецкому цезарю и отправиль его къ царскому величеству со своимъ посланцемъ».

Тъмъ не менъе, Хмельницкій, по требованію царскихъ пословъ, выдаль приказъ Ждановичу оставить Ракочи; это повредило последнему: успевши уже завоевать Краковъ и Варшаву, Ракочи быль побъжденъ поляками и отказался

отъ своихъ притязаній.

Янъ-Казимиръ попытался еще разъ сойтись съ Хмельницкимъ и отпра-

вилъ къ нему пана Бенёвскаго.

— Что мъшаетъ вамъ, гетманъ, поворилъ Хмельницкому посланникъ, -- сбросить московскую протекцію? Московскій царь никогда не будеть польскимъ королемъ. Соединитесь съ нами, старыми соотечественника-

ми, какъ равные съ равными, вольные съ вольными.

- Я одной ногой стою въ могилъ, -- отвъчалъ Хмельницкій, -- и на закать дней не прогнъвлю Бога нарушениемъ объта царю московскому. Разъ я поклялся ему въ върности, сохраню ее до послъдней минуты. Если мой сынъ Юрій будеть гетманомъ, никто не помѣшаеть ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только безъ вреда московскому царю, потому что какъ мы, такъ и вы, избравши его публично своимъ государемъ, обязаны ему сохранять постоянную върность!»

Скоро послъ того скончался Хмельницкій. Въ письмъ писаря Выговскаго день его смерти означенъ 27 іюля. Літописецъ Самовидца говорить, что онъ

умеръ «о Успеніи св. Богородицы».

23 августа тъло Хмельницкаго было погребено, по его завъщанию, въ Субботовъ, въ церкви, имъ построенной. Церковь эта, съ замъчательно толстыми каменными ствнами, существуеть до сихъ поръ; но путешественникъ не найдеть въ ней могилы Хмельницкаго: польскій полководецъ Чарнецкій въ 1664 году, захвативши Субботово, приказалъ выбросить на поругание кости человъка, такъ упорно боровшагося противъ шляхетскаго своеволія.

Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельницкій принадлежить къ самымъ крупнымъ двигателямъ русской исторіи. Въ многовъковой борьбъ Руси съ Польшею онъ далъ ръшительный повороть на сторону Руси и нанесъ аристократическому строю Польши такой ударь, послё котораго этотъ строй не могь уже держаться въ нравственной силь. Хмельницкій въ половинь XVII въка намътилъ то освойождение русскаго народа отъ панства, которое окончательно совершилось въ наше время. Этого мало: его стараниемъ западная и южная Русь были уже фактически подъ единою властью съ восточной Русью. Не его вина, что близорукая, невъжественная политика боярская пе поняла его, свела преждевременно въ гробъ, испортила плоды его десятилътней дъятельности, и на многія покольнія отсрочила дъло, которое совершилось бы съ несравненно меньшими усиліями, если-бы въ Москвъ понимали смыслъ стремленій Хмельницкаго и слушали его совъты.

## VI.

## ПРЕЕМНИКИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКАГО.

Два важныхъ вопроса волновали Малороссію по смерти Богдана Хмельпицкаго: одинъ политическій, другой соціальный. Первый возбужденъ былъ московскимъ правительствомъ, второй ошибками самого Хмельницкаго въ первые годы возстанія противъ Польши. Внезапное прекращеніе войны Московскаго Государства съ Польскимъ, согласіе Москвы на сдълку съ Польшею въ то время, когда вся западная Русь уже была во власти царя—произвели въ умахъ малороссіянъ сомнѣнія и тревожныя опасенія за будущую судьбу, а вмѣстъ съ тѣмъ колебанія и смуты. Народные вожди не видѣли подъ ногами своими никакой почвы, не знали: по какому пути имъ идти, и метались то въ ту, то въ другую сторону, увлекаясь то временными обстоятельствами, то эгонстическими видами, которые, по свойству человѣческой природы, всегда берутъ серхъ, когда въ представленіи пѣтъ опредѣленнаго политическаго и общественнаго идеала.

Съ другой стороны, еще Зборовскій миръ, какъ мы уже замітили, положилъ пачало внутреннему разоренію народа. Подъ знаменами Хмельницкаго единодушно поднялся весь малороссійскій народь; всё хотели быть козаками, т.-е. вольными обывателями и защитниками своей земли; вмъсто того, изъ массы этого народа стали выдёляться десятки тысячь привилегированныхъ подъ исключительнымъ именемъ козаковъ. Въ этомъ было собственно возвращение къ прежнему польскому строю, съ тою только разницею, что прежде записывали въ козаки нъсколькими тысячами, а теперь десятками тысячъ. Мы видъли, что невозможность удержать народъ отъ стремленія въ козачество была одною изъ причинъ новыхъ войнъ Хмельницкаго съ Польшею. По присоединении Малороссін къ Московскому Государству число козаковъ было опредълено только въ 60,000. Это было привилегированное служилое сословіе, не платившее податей, пользовавшееся свободнымъ землевладиніемъ и получавшее жалованье. Остальной народь, за исключеніемь духовенства, состояль изъ міщань, которымъ давались прежнія магдебурскія права, и посполитыхъ-земледѣльческаго класса, неимъвшаго козацкихъ правъ. И тъ, и другіе должны были платить подати и исправлять разныя повинности. Въ договоръ Богдана Хмельницкаго выразительно сказано: «мы сами смотръ межъ себя имъти будемъ; кто козакъ, тотъ будетъ вольность козацкую имъть, а кто пашенный крестьянинъ, тотъ будетъ дань обыклую его царскому величеству отдавать, какъ и прежде сего». Козацкіе старшины, заключавшіе договоръ, заботились только о «вольпостяхь» козацкихь; посполитый народь оставлялся на ихъ произволь, а между тъмъ, въ народъ осталось убъждение, что раздвоение козаковъ и посполитыхъ произошло случайно: можнъйшіе (богатые и значительные) попадали въ козаки, а подлъйшіе (бъднъйшіе) остались въ «мужикахъ». Польскія понятія неизбъжно перешли къ козацкимъ вождямъ: свобода понималась по-польски; быть свободнымъ-значило имъть такія права, какихъ не имъли другіе; до способовъ устроить свободу, равную для всъхъ, никто не пытался додуматься, а между тымы каждый изы народа также хотыль сдылаться свободнымы

юмянутомъ смыслъ, не желая свободы для своихъ собратій. При русскомъ адычествъ, положение посполитыхъ, конечно, должно было улучиниться въ мъ отношеніи, что опи не были уже въ порабощеніи у пановъ; но это положее было до крайности непрочно при козацкомъ управлении страною. авнымъ образомъ, были въ рукахъ козаковъ и шляхты, приставшей къ кокамъ. Всякій, когда была возможность, «займоваль» (занималь) земли, приоиваль ихъ себь, на основаніи перваго завладьнія, или выпрашиваль ихъ у зацкаго начальства; посполитые хотя имбли свои участки (грунты), по вся мля была войсковою и право посполитыхъ на владиніе землею стало завить отъ «войска». Козацкіе чиновники и простые козаки, съ разръшенія оихъ начальниковъ, присвоивали себъ власть надъ мужичьими «грунтами»; къ, напр., сдълавшись «державцею» падъ «маетностью», т.-е. надъ извъстмь округомь земли, такой державца оказываль притязаніе на «послушенво» тыхь посполитыхь, которыхь грунты были вь округь его маетности. водились такъ-называемыя «державскія слободы», т.-е. владёльцы, имівіе пустыя пространства земель, приманивали къ себ'в посполитыхъ дароніемъ льготъ, а потомъ последніе оказывались живущими на чужой земле , тяжелой зависимости отъ землевладъльцевь. Въ самомъ козацкомъ привитированномъ сословіи не могло установиться равенства. Козацкіе старшины ть изъ козаковъ, которымъ они покровительствовали, захватили себъ больо мель и угодій, и скоро возвысились падъ остальными своими собратіями къ, что между козаками стали обозначаться два вида: козаки «значные» натные) и черпь. Интересы последнихъ совпадали съ интересами посполиихь. Такой порядокъ установился окончательно не вдругь, но начался уже времена Хмельпицкаго и, послъ его смерти, вызываль не разъ сильную внуеннюю борьбу, которая совпадала и съ политическими вопросами. Старпны и значные козаки стремились къ тому, чтобы упрочить свои привилегіи управлять всей страною. Ихъ идеаль быль польско-шляхетскій, что соотвътгвовало и тогдашней культуръ Малороссіп, выработанной подъ польскимъ вліяемъ. По мъръ того, какъ они встръча... своимъ стремленіямъ сопротивленіе ь дыйствіяхь и привычкахь московскихь властей, они, при первой возможнои, готовы были измѣнить Москвѣ. Простые козаки и посполитые, папроівь, обращали къ московской власти свои падежды п много разъ показывали лонность къ тому, чтобы въ Малороссіп московскіе порядки зам'янили козацо-польскіе, но при ближайшемъ столкновеніп съ московскими воеводами ликорусскими служилыми, они возмущались ихъ обращениемъ, поступками понятіями, и всь готовы были также увлечься подущеніями къ отторженію ъ московской власти. Такимъ образомъ, во всю половину XVII въка мы виимъ въ Малороссіи крайнее непостоянство, безпрерывныя волпенія, смуты, еждоусобія, вмѣшательство сосѣдей: все это вело край къ разоренію, упадку: бродъ въ своихъ воспоминаніяхъ прозваль эту эпоху «руиною».

Богданъ Хмельницкій намѣтиль своимъ преемникомъ своего сына, совршенно неспособнаго юношу. Только изъ угожденія къ нему, да изъ привики повиповаться его волѣ, козаки ему не перечили въ этомъ. Но такое
вбраніе было новостью въ козацкомъ обществѣ: у нихъ въ гетманы выбирали
одей, прежде чѣмъ нибудь заслужившихъ уваженіе. Тогда между козацкими
гаршинами первое мѣсто занималъ писарь Хмельницкаго, Выговскій; онъ наодился въ родствѣ съ Хмельницкимъ, такъ какъ братъ его, Данило, былъ жевть на дочери Хмельницкаго. Козацкіе старшины и полковники уговорили
всовершеннолѣтияго Юрія отказаться отъ гетманства до времени и выбрали
втманомъ Выговскаго. Но противъ Выговскаго поднялся сопершикъ, полтавкій полковникъ Мартынъ Пушкарь, потому что ему самому хотѣлось захванть булаву. Съ одной стороны, онъ посылаль въ Москву доносы на Выговскао, а съ другой — собиралъ противъ него ополченіе изъ посполитыхъ, обѣщая
мъ козачество. Предшествовавшія войны накопили много бѣднаго народа,
швшаго изъ-за куска хлѣба на винокурняхъ и пивоварняхъ у богатыхъ; ени

бросились подъ знамена Пушкаря въ надеждъ попасть въ козаки. Московско правительство колебалось, не знало кому върить, а между тъмъ, своими поступками возбуждало между старшиною боязнь за ея права. По козацкому дуг желательно было, чтобъ козачество расширялось; оно тогда распространяло въ Литвъ; но московские воеводы, по царскому приказанию, препятствовал этому расширенію, возвращали самовольно называвшихся козаками въ посл литыхъ, били ихъ кнутомъ и батогами. Наступалъ тогда выборъ митрополит и царскій посланникъ Бутурлинъ заявилъ желаніе, чтобы новый кіевскій м трополить быль подчинень московскому патріарху. Не понравилось Выговск му, когда онъ, въ своемъ письмъ къ царю назвавши козаковъ «вольными» по данными, получилъ за это выговоръ и приказаніе называть козаковъ «в'тчны ми», а не вольными подданными. Наконецъ, московское правительство, под предлогомъ обороны, хотъло, кромъ Кіева, посадить своихъ воеводъ еще г другимъ городамъ и оставить вездъ самоуправление однимъ козакамъ и мъщ намъ, а весь остальной народъ подчинить суду воеводъ и дьяковъ. Все за раздражало Выговскаго и волновало умы. Противники московской власти ра съявали въ народъ тревожные слухи, будто Москва хочетъ оставить самое и значительное число козаковъ и ввести свое управленіе, но когда эта въст производила волненіе между знатными козаками, посполитые, недовольнь своимъ сословнымъ пониженіемъ, а съ ними и черные козаки, кричали, ч будеть хорошо, если введутся воеводы и будуть всё равны, хотя вмёстё с тъмъ и они боялись, чтобы воеводы не нарушили обычаевъ и не погнали люде насильно въ Московщину. Въ это время началь действовать человекъ, дости шій впосл'ядствін важнаго значенія. Это быль ніжинскій протопопъ Филим новъ. Онъ тайно писалъ въ Москву доносы на старшинъ, выставлялъ свою пр данность государю, совътовалъ поскоръе прислать воеводъ и захватить в управленіе края. Московское правительство не отважилось на такую ріш тельную мёру. Между Выговскимъ и Пушкаремъ произошла открытая межд усобная война. Московскіе гонцы вэдили и къ Выговскому, и къ Пушкарю, ст раясь помирить ихъ; Пушкарь, чтобы подделаться къ Москве, самъ заявлял желаніе о присылкъ воеводъ. Выговскій просиль помощи ратныхъ людей да усмиренія Пушкаря, не получаль ен и жаловался, что Москва мирволить в врагу. Наконецъ, въ іюнъ 1658 года Выговскій самъ, безъ пособія царскаї войска, уничтожиль Пушкаря. Последній паль въ битве подъ Полтавою. По сполитые, составлявние войско Пушкаря, толнами убъгали на поселенія в украинныя земли Московскаго Государства и на Запорожье.

Съ этихъ поръ возникли у гетмана Выговскаго нескончаемыя пререкан съ московскимъ правительствомъ. Выговскій въ разговоръ съ московским гонцами упрекаль Москву, будто она тайно поджигала противь него Пушкар и снова поддерживаеть волненіе между посполитыми, кричаль, вмість со св ими полковниками, что ни за что не допустить введенія воеводь, и прямо выра зился, что подъ польскимъ королемъ козакамъ было лучше. Между твиъ, в Кіевъ, вмъсто Бутурлина, прибылъ другой воевода, Василій Борисовичъ Шеро метевъ, человъкъ подозрительный, склонный видъть во всемъ измъну; он началъ сажать въ тюрьму кіевскихъ козаковъ и мъщань. Это подало новы поводъ къ ропоту. Поляки, увидъвши, что между козаками неладно, подослад къ Выговскому ловкаго пана Беневскаго, который всеми способами вооружал козаковъ противъ Москвы и сулилъ имъ большія блага, если они соединято съ Польшею. Ему помогъ, тогда жившій въ Украинъ, человъкъ, пріобръвші большое вліяніе и надъ гетманомъ Выговскимъ, и надъ старшиною — Юрі Немиричь. Онъ принадлежаль къ древней русской фамиліи и быль хорош образованъ. Въ молодости онъ написалъ сочиненіе, за которое его обвинили в аріанствъ, ушелъ за границу и лътъ десять пробыль въ Голландіи. Возврати шись въ отечество во время возстанія Хмельницкаго, онъ присталь къ коза камъ, сблизился съ Богданомъ, а теперь, послъ его смерти, сталъ руководит Выговскимъ. Въ бытность свою въ Голландін, Немиричъ усвоилъ тамоши оспубликанскія понятія, составиль себ'є идеаль федеративнаго союза оспубликь и хот'ёль прим'єнить его къ своему отечеству. Подъ его вліяніемь, Выговскаго и у старшинь составился плань соединить Украину съ Польшею федеративныхь основаніяхь, сохранивши для Украины права собственнаго правленія. Къ этому шагу побуждали тогдашнія отношенія между Польшею

Московскимъ Государствомъ.

Вопросъ о соединении Польши съ Москвою оставался еще нервщеннымъ. акъ или иначе, объ стороны думали покончить соединеніемъ. Въ іюлъ 1658 г. бирали въ Польшъ сеймъ съ ръшительнымъ намъреніемъ утвердить дружевенную связь съ московскимъ народомъ. Король, призывая чины Ръчи-Поспотой на этотъ сеймъ, писалъ заранве въ своемъ универсалв, что предстоить ажный вопрось «образовать въчный мирь, связь и союзь непоколебимаго инства между поляками и москвитянами, двумя соебдними народами, проходящими отъ одного источника словянской крови и мало различными по ьрь, языку и нравамъ». Въ виду такого великаго предпріятія, Украинъ предояла важная задача; такъ или иначе — для нея близка была возможность ыть соединенною съ Польшею, а потому всего лучше казалось заранве предуредить грядущее соединение Польши съ Московскимъ Государствомъ и соедиіться съ Польшею на правахъ свободнаго государства, такъ что если Польа устроить свое соединение съ Московскимъ Государствомъ, Украина войдеть ь этотъ союзъ особымъ государственнымъ теломъ. Выговский далъ тайно гласіе принять королевскихъ комисаровъ, которые прибудуть въ Украину ия переговоровъ; но прежде чъмъ они прибыли, въ августъ Выговскій уже наыть непріязненныя дъйствія противь московскихъ людей. Онь послаль брата воего Данила выгнать Шереметева изъ Кіева. Предпріятіе это не удалось; коки были отбиты. Шереметевь началь казнить виновныхъ и подозрительныхъ.

Между тъмъ, возстание посполитыхъ, поднятое Пушкаремъ, вспыхнуло остивъ Выговскаго снова около Гадяча. Выговский отправился усмирять его здісь, 8 сентября, собраль раду изъ козацкихъ старшинъ, полковниковъ, утниковъ и значныхъ козаковъ. Явились польскіе комисары: Беневскій и влашевскій. Беневскій говориль козанамь річь, браниль Москву, увіряль, го у москалей другая въра, чъмъ у козаковъ, что москали не дозволятъ имъ вободно приготовлять водку, медъ и пиво, прикажутъ надъвать московскіе пуны и лапти, запретять несить сапоги и впоследствіи стануть переселять озаковъ за Бълоозеро; а съ другой стороны, объщаль имъ счастье въ союзъ ь Польшею. Теперь, — говориль онь, — не будеть болье рабства: строгій конъ не допустить панамъ своевольствовать надъ подданными. Послъ такой ьчи, быль составлень договорь, извъстный вь исторіи подъ названіемь «Гапиваго». Украина (нынъшнія губернін: полтавская, черниговская, кіовская, сть азынити вольности (помная подольской) добровольно соединилась съ ольшею на правахъ самобытнаго государства подъ названіемъ «великаго ияжества русскаго». Верховная исполнительная власть должна была нахоиться въ рукахъ гетмана, избраннаго пожизненно и утвержденнаго королемъ. еликое княжество русское должно было имъть свой верховный трибуналь съ каопронаводствомъ на русскомъ языкъ, своихъ государственныхъ сановниоръ, свое казначейство, свою монету, свое войско, состоящее изъ 30.000 озаковъ и 10.000 регулярныхъ. Унію объщали окончательно унигожить. Положено было завести двъ академіи съ университетскими равами — въ Кіевъ и въ другомъ мъстъ, гдъ окажется удобнымъ; кромъ того, ь разныхъ мъстахъ — училища, безъ ограниченія числомъ; объявлялось соершенно вольное книгопечатаніе. Наконець, гетмань могь представлять ежедно королю козаковъ для возведенія ихъ въ шляхетское достоинство, съ вмъ, чтобы число ихъ изъ каждаго полка не было выше 100 человъкъ. Но гносительно правъ владъльцевъ насчетъ тъхъ посполитыхъ, которые будутъ ить на ихъ земляхъ, не постановлено было никакихъ правилъ, кромъ того. го владъльцамъ не дозволялось держать дворовой команды.



"Свиданіе въ старой Руси". Съ рис. С. Соломко.

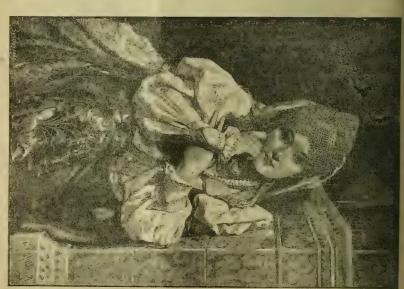

В ярышит. Съ картина Ө. С. Журавлева.

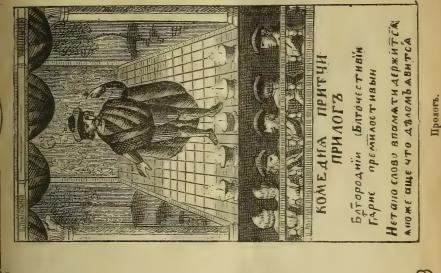

0

0

0

WDASSHE WACTE REPBAR.
HBUSETS WES COSE MA CHIOMA H COMHO
THMI CAYTAMH II HAUHE TO TATORATH
WAS FART & KINHOME

OATOCAOBCHE STOMEH II AOBTRA.

MAC WAS MAN COZABBI YEAREKA.

EMY YETT MILABE BOBICA BEKH SYAH.

AKO HPRENATO NDABITE CBOR NIGAH.

0

Второй рис. 1-й сцены.

Комедія Скмесна Полоцнаго "Блудный сынъ".

W.

0

<u>PGJGJGJGJGJGJGJGJGJG</u>

Вслёдь затёмъ Выговскій готовился напасть снова на Шереметева, а вмёстё съ тёмъ посылаль въ Москву письма, въ которыхъ увёряль царя въ

своей върности.

Но ему болье не върили. Въ ноябръ Ромодановскій вступиль въ Малороссію съ войскомъ. Посполитые, хотъвшіе быть козаками, ополчились и приставали къ нему. Ромодановскій выбраль другого гетмана, Безпалаго. На лівой сторонь Дивира началось междоусобіе, продолжалось все лето и весну следующаго 1659 года. На помощь Ромодановскому весною прибыло новое войско подъ начальствомъ Трубецкаго, и цълыхъ два мъсяца осаждало въ Конотопскомъ замкъ нъжинскаго полковника Гуляницкаго. Тъмъ временемъ Выговскій пригласиль крымскаго хана, съ его помощью напаль 28 іюня на Трубецкаго и разбиль его на голову. Трубецкой ушель, а другой воевода, Семень Пожарскій, потерявши все свое войско, быль взять вь плень, приведень къ хану, безстрашно обругаль хана по-московски и плюнуль ему вь глаза. Хань приказаль изрубить его. Такимъ образомъ, Выговскій выгналь великороссіянь изъ Малороссіи; остался только Шереметевь, который вь отомщеніе приказаль варварски истреблять мъстечки и села около Кіева, не щадя ни стараго, ни малаго. Трубецкой итсколько времени послт своего пораженія не могъ двинуться въ Малороссію: въ войскъ его сдълался бунтъ, насилу укрощенный при содъйствіи Артамона Матвъева.

Дъло Выговскаго оказалось непрочнымъ не отъ московскихъ войскъ, а

отъ народнаго несочувствія.

Еще въ мат 1659 года, въ Варшавт на сеймт, король и вст чины Ръчи-Посполитой утвердили присягою Гадяцкій договорь, а козацкіе посланники, прівхавшіе для этого дела, были возведены въ шляхетское достоинство. Въ какой степени тогдашніе чины Річи-Посполитой, подъ вліяніемъ і езунтскаго ученія, не стъснялись произнесеніемъ ложной присяги, показываеть то, что, по извъстію польскихъ историковъ, Беневскій, заключившій Гадяцкій договорь, уговориль сенаторовь согласиться на него, вь видахь крайней необходимости, съ намъреніемъ его нарушить, какъ только Польша оправится отъ нанесенныхъ ударовь и прибереть Украину къ рукамъ. Украинскій народъ не прельстился этимь договоромь: всякое соединеніе съ Польшею, подъ какимъ бы то ни было видомъ, стало для него омерзительнымъ. Вспыхнуло возстаніе вь Нѣжинѣ, подъ руководствомъ протопона Филимонова и полковника Золотаренка, потомъ — въ Переяславлъ подъ начальствомъ полковника Тимоеея Цыцуры и Сомка; затемъ — въ Остръ, въ Черниговъ и въ другихъ городахъ. Юрій Немировичь приняль-было начальство надъ регулярнымъ войскомъ, состоявшимъ изъ поляковъ, нъмцевъ и козаковъ; взволнованный народъ перебилъ все его войско; Немировича догнали и изрубили въ куски. Въ Сичи атаманъ Сирко подняль всёхь запорожцевь и провозгласиль атаманомь Юрія Хмельницкаго. Въ самомъ Чигиринъ, гдъ находился Выговскій, вспыхнуло возстаніе; Выговскій едва убъжаль оттуда.

Выговскій назначиль генеральную раду подь мѣстечкомъ Германовкою; туда же его противники привели Юрія Хмельницкаго. Выговскій приказальбыло на этой радѣ читать Гадяцкій договоръ, но козаки подняли шумь, крикъ; старшины увидѣли, что имъ не сдобровать, и пристали къ большинству; чтецовъ договора изрубили въ куски; Выговскій бѣжаль, а потомъ, по требованію

козаковъ, присладъ свою булаву.

Козаки выбрали гетманомъ Юрія Хмельницкаго.

Въ октябръ собрана была новая рада въ Переяславлъ и прибывшій туда съ царскимъ наказомъ князь Трубецкой утвердилъ Юрія въ санъ гетмана, но съ нъкоторыми важными ограниченіями противъ прежняго договора съ Богданомъ Хмельницкимъ: гетманъ не имълъ права принимать иноземныхъ пословъ, вступать съ къмъ-либо въ войну безъ воли государя, не могъ назначать въ полковники иначе, какъ съ совъта всей козацкой черни. Козацкіе старшины всъми силами старались избъгнуть этихъ прибавокъ, но не могли преодолъть

настойчивости московскаго военачальника и его товарищей. Козацкіе старшины сильно домогались, чтобы никому изъ малороссіянъ не позволять сноситься съ Москвою помимо гетмана; и на это не согласились; право же сноситься прямо съ Москвою давало возможность недругамъ гетмана и старшинъ прямо посылать доносы въ московскіе приказы, а московское правительство чрезъ то могло имѣть тайный надзоръ за дѣдами Малороссіи. Московскіе воеводы были посажены въ нѣсколькихъ малорусскихъ городахъ: Кіевѣ, Переяславлѣ, іѣжинѣ, Черниговѣ, Брацлавлѣ и Умани. Для посполитаго народа, который такъ усердно противодѣйствовалъ кознямъ Выговскаго въ пользу Москвы, не сдѣлали ничего; напротивъ, освободивши козаковъ отъ постоя и подводъ, наложили эти повинности на посполитыхъ и лишили ихъ права производства напитъти

ковъ, которое предоставлялось козакамъ.

Этотъ новый договоръ съ Москвою естественно не былъ по сердцу старпинъ и значнымъ козакамъ, которые видъли, что Москва прибираетъ ихъ къ
рукамъ; не могъ онъ довольствовать и массу народа, который опять увидълъ
свои надежды на уравненіе правъ разрушенными. Договоръ этотъ былъ пріятенъ только для отдѣльныхъ лицъ, которыя могли обращаться прямо въ Москву и выпрашивать себѣ разныя льготы и пожалованія: кто на грунтъ, кто на
домъ или мельницу. Ъздили въ Москву полковники со своею полковою старшиною, ѣздили духовные, ѣздили войты съ мѣщанами; всѣ получали разныя милости и подачки: соболи, кубки и пр. Пріѣзжихъ малороссіянъ въ Москвъ
обыкновенно разспрашивали и записывали ихъ разспросныя рѣчи. Смекнувши,
что такимъ путемъ можно получать выгоды, малороссы повадились писать въ
Москву другъ на друга доносы: себя выхваляли, другихъ чернили.

Польша оправилась. Война съ Московскимъ Государствомъ опять возобновилась. Московское войско уже потерпъло поражение въ Литвъ. Поляки шли отбирать отъ Москвы Украину. Главный предводитель московскихъ войскъ въ Украинъ Шереметевъ, по совъту переяславскаго полковныза Цыцуры, задумалъ предупредить поляковъ и ръшился идти на Волынь въ польскія владънія; съ нимъ же долженъ былъ идти Юрій Хмельницкій съ козаками. Шереметевъ, человъкъ высокомърный и суровый, успъль раздражить противъ себя и козаковъ и духовныхъ, и, наконецъ, самого Хмельницкаго, своими ръзкими выходками и спъсивостью: «этому гетманишкъ. — сказаль о Хмельниц-

комъ Шереметевъ, — идетъ лучше гусей пасти, чъмъ гетмановать».

Во второй половинъ сентября 1660 года двинулось по направлению къ Волыни московское войско. Хмельницкій съ козаками шель по другой дорогь. Поляки, подъ начальствомъ Любомирскаго и Чарнецкаго, напали на московское войско, нанесли ему поражение и осадили подъ мъстечкомъ Чудновомъ; потомь, поляки вмъстъ съ татарами, 7 октября, напали на козацкій обозъ подъ мъстечкомъ Слободищемъ за нъсколько версть отъ Чуднова. Юрій Хмельницкій пришель въ такой страхъ, что тогда же даль объщаніе пойти въ чернецы. Въ козацкомъ обозъ произошла безладица. Многіе старшины сердились за стъснение ихъ правъ по договору, заключенному въ Переяславлъ: не хотъли служить Москвъ, злились на Шереметева и говорили, что лучше помириться съ поляками. Въ польскій лагерь отправился посломъ отъ войска Петръ Дорошенко, который замічательно уміль сохранить тогда свое достоинство предъ поляками. Предлагая Любомирскому миръ, онъ не позволилъ польскому пану кричать на себя и сказаль: «мы добровольно предлагаемь вамъ миръ, забудьте старую ненависть, а не то — у насъ есть самопалы и сабли». 18 октября козаки съ поляками постановили договоръ на условіяхъ Гадяцкаго трактата, но только за исключеніемъ одного пункта, касающагося великаго княжества русскаго, самаго главнаго въ этомъ договоръ.

Покончивши съ козаками, поляки осадили московское войско. Время было дождливое; боевыхъ и съъстныхъ припасовъ у русскихъ недоставало. Переяславскій полковникъ Цыцура со своими козаками измънилъ и передался полякамъ. Эти обстоятельства принудили Шереметева положить оружіе. По-

ляки заключили съ нимъ договоръ, подобный тому, какой иѣкогда заключили съ Шеинымъ. Московское войско выпускалось съ условіемъ положить оружіе и знамена къ ногамъ польскихъ пановъ, а потомъ — ручное оружіе имъ возвращалось; сверхъ того, Шереметевъ обязался вывести русскія войска изъ всѣхъ малороссійскихъ городовъ. Но когда русскіе положили оружіе, поляки отдали ихъ на разграбленіе и на рѣзню татарамъ; самого Шереметева выдали татарскому предводителю султану Нуреддину въ плѣнъ, а другихъ великорусскихъ предводителей увели въ Польшу.

Такимъ образомъ, вся козацкая страна праваго берега Днъпра опять подчинилась Польшъ. На лъвой сторонъ Полтавскій, Прилуцкій и Миргородскій полки также не котъли подчиняться Москвъ; но полковники — переяславскій Сомко и нъжинскій Золотаренко (оба были шурья Богдана Хмельницкаго)—стояли за царя и въ короткое время привели къ послушанію всю лъвобережную Украину. Юрій Хмельницкій нъсколько разъ пытался проникнуть на лъвый берегь, но былъ отбиваемъ Сомкомъ, который сдълался наказнымъ гет-

маномъ.

Съ этихъ поръ на объихъ сторонахъ Днъпра происходили долго смуты. На правой народъ ненавидълъ поляковъ и склонялся къ подданству царю; старшина и полковники колебались; молодой гетманъ не въ состояніи былъ ладить съ подчиненными; наконецъ, чувствуя и сознавая свою неспособность, онъ созвалъ козаковъ на раду подъ Корсуномъ и объявилъ, что не въ силахъ управлять козаками, что Богъ ему не далъ отцовскаго счастья, и онъ поэтому хочетъ удалиться отъ міра: 6 января 1663 года онъ постригся. Вмъсто него получилъ гетманство, путемъ интригъ и подкупа, Павелъ Тетеря, бывшій при Хмельницкомъ переяславскимъ полковникомъ, двоедушный эгоистъ, думавшій только о своей наживъ, прежде въ Москвъ выставлявшій свою върность царю, а теперь ставшій сторонникомъ, потому что увидъль силу на ихъ сторонъ. Онъ женился на дочери Хмельницкаго, Стефанидъ, вдовъ Данила Выговскаго. Этотъ бракъ далъ ему значеніе и вмъстъ съ тъмъ большія денежныя средства.

На лѣвой сторонѣ Днѣпра Сомко добивался гетманства. Золотаренко хотѣлъ его достать себѣ. Другъ на друга писали они въ Москву доносы, и въ Москву не знали кому вѣрить. У Золотаренка явился тогда ловкій и сильный помощникъ. Протопопъ Максимъ Филимоновъ много разъ уже писалъ въ Москву донесенія о малороссійскихъ дѣлахъ и пріобрѣлъ у бояръ довѣріе, наконецъ, лично прибылъ онъ въ Москву и такъ умѣлъ поддѣлаться къ боярину Ртищеву, что, принявши монашество, былъ посвященъ, при содѣйствіи этого боярина, въ санъ епископа мстиславскаго и оршинскаго, подъ именемъ Меюдія и даже назначенъ былъ блюстителемъ митрополичьяго престола, несмотря на то, что тогда еще живъ былъ митрополитъ Діонисій Балабанъ. Московское правительство не хотѣло признавать Діонисія въ его санѣ за то, что Діонисій, въ санѣ митрополита кіевскаго, не хотѣлъ принимать благословеніе отъ мо-

сковскаго патріарха.

Вслѣдъ затѣмъ въ Малороссіи явился третій искатель гетманства: то быль Иванъ Мартыновичь Бруховецкій, нѣкогда бывшій слугою у Хмельницкаго и сдѣлавшійся кошевымъ атаманомъ въ Запорожской Сичи. Онъ пріобрѣлъ большую любовь запорожцевъ и получилъ новый, еще небывалый чинъ — кошевого гетмана. Этотъ ловкій и пронырливый человѣкъ избралъ самые удачные пути для достиженія первенства. Съ одной стороны, онъ писалъ въ Москву самыя униженныя письма и подавалъ надежду, что если онъ сдѣлается гетманомъ, то подчинитъ Малороссію тѣснѣе московской власти; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ расположилъ къ себѣ и Мееодія. Съ другой стороны, Бруховецкій показывалъ себя сторонникомъ простыхъ бѣдныхъ козаковъ и посполитаго народа. Ему была вполнѣ сподручна такая роль, потому что Запорожье, послѣ смерти Пушкаря, сдѣлалось притономъ тѣхъ, которые, не будучи записанными въ козацкій реестръ, хотѣли быть козаками. Его запорожскіе агенты разсѣялись по Малороссіи, настроивали народъ въ его пользу, увѣряли, что съ его

гетманствомъ настанетъ всеобщее козачество, возбуждали чернь противъ значныхъ. У народа возникло стремленіе грабить богатыхъ и значныхъ: ихъ достояніе считали плодомъ обдирательства народа. Явилось требованіе, чтобы новаго гетмана выбрали на такъ-называемой «черной радѣ», т.-е. на такой, гдѣ бы участвовала вся громада народа. Менодій, прежде дружившій съ Золотаренкомъ, открыто перешелъ на сторону Бруховецкаго и старался за него передъ московскими боярами. Тогда Золотаренко, видя, что ему не быть гетмапомъ, примирился съ Сомкомъ и началъ, заодно съ другими полковниками, стараться о томъ, чтобы на предстоящей радъ былъ выбранъ Сомко. Но было уже поздно. Примиреніе это не помогло партін значныхъ. Меводій успленно действоваль въ Москвъ за Бруховецкаго, представляль Сомка и Золотаренка тайными сторонниками поляковъ и увърялъ, что если выберутъ Сомка, то послъдуетъ измъна. Притомъ же самъ Сомко не полюбился Москвъ, потому что постоянно жаловался на обиды, причиняемыя великорусскими ратными людьми малоруссамъ, и вообще передъ царскими посланцами держалъ себя вольнымъ человъкомъ. Московское правительство ръшило собрать всенародную или черную раду и утвердить гетманомъ того, кого на ней выберуть. Съ этой цёлью отправлень быль въ Малороссію князь Великогагинь.

Рада назначена была въ іюнѣ въ Нѣжинѣ. Бруховецкій черезъ своихъ запорождевъ нагналъ туда огромныя толпы чернаго народа, шедшаго съ ненавистью къ богатымъ и значнымъ и съ надеждою ихъ грабить. Меоодій находился неотлучно при царскомъ посланникѣ. Московское войско, состоявшее главнымъ образомъ изъ иноземцевъ, прибыло также на раду. 17 іюня, на восходѣ солнца, открылась рада чтеніемъ царской грамоты. Не успѣлъ князъ Великогагинъ окончить чтенія, какъ поднялось смятеніе: одни провозглашали гетманомъ Сомка, другіе — Бруховецкаго. Дѣло дошло до драки. Тогда московскій полковникъ, нѣмецъ Страсбургъ, разогналъ дерущихся, пустивши въ нихъ ручныя гранаты. За Бруховецкаго было большинство. Сомко убѣжалъ. Народъ бросился на возы старшинъ и значныхъ козаковъ и ограбилъ ихъ. Сомко и другіе полковники и старшины, числомъ до пятидесяти человѣкъ, спаслись отъ народной злобы тѣмъ, что прибѣгли къ помощи князя Великогагина, и московскій бояринъ отправилъ ихъ подъ стражею въ нѣжинскій замокъ.

На другой день князь Великогагинь утвердиль Бруховецкаго гетманомь. Три дня, съ въдома Бруховецкаго, продолжались насилія, безобразное пьянство, грабежи. Худо приходилось ссякому, кто только носиль красный кармазинный жупань; многіе только тъмь и спаслись, что одълись въ сермяги. По истеченіи трехъ льготныхъ дней, Бруховецкій приказаль прекратить безчин-

ства, но онъ еще долго проявлялись по разнымъ мъстамъ.

Съ утверждениемъ Бруховецкаго въ гетманскомъ достоинствъ, всъ старшины и полковники были новые, поставленные изъ запорожцевъ; каждому полковнику дана была особая стража. На Украинъ настало господство людей прежде бъдныхъ, ничтожныхъ: теперь они вдругъ сдълались господами и, упоенные непривычнымъ достоинствомъ, не знали мъры своимъ прихотямъ и самоуправству. Народъ, обольщенный мечтою козацкаго равенства, былъ жестоко обманутъ; тъ, которые кричали противъ значныхъ и богатыхъ, сдълавшись сами значными и богатыми, налегли на громаду народа еще съ большею тягостью, чъмъ прежніе значные.

Новый гетманъ представилъ правительству своихъ низверженныхъ противниковъ царскими измънниками. Ихъ приказано судить войсковымъ судомъ.

Но судьями были враги подсудимыхъ.

18 сентября, въ Борзнъ, отрубили голову Сомку, Золотаренку и еще нъсколькимъ человъкамъ; другихъ отправили въ оковахъ въ Москву, а оттуда

въ Сибирь. Это были первые малоруссы, сосланные въ Сибирь.

Съ этихъ поръ въ Малороссіи сдѣлалось распаденіе на два гетманства, продолжавшееся до паденія козачества на правой сторонѣ Днѣпра. Оно временне отразилось и на церковномъ строѣ. Діонисій Балабанъ умеръ въ Чигиринѣ. гдѣ была столица гетманства правой стороны Днѣпра; на мѣсто его быль избранъ Іосифъ Нелюбовичъ-Тукальскій, епископъ могилевскій. Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителемъ митрополіи Меводія и хлопотало о возведеніи послѣдняго въ санъ митрополита, но констан-

тинопольскій патріархъ не соглашался на это.

Успѣхи поляковъ въ войнѣ съ Московскимъ Государствомъ побудили короля Яна-Казимира сдѣлать покушеніе на подчиненіе себѣ и Украины лѣваго берега Днѣпра. Въ январѣ 1664 года онъ двинулся черезъ Днѣпръ. Съ нимъ должны были идти и козаки, подъ начальствомъ своего гетмана Тетери, и союзные татары. Города сдавались на лѣвой сторонѣ. Только мѣстечко Салтыкова Дѣвица оборонялось отчаянно, и всѣ жители были истреблены. Король дошелъ до Глухова, стоялъ подъ нимъ пять недѣль и не могъ взять его. Здѣсь въ польскомъ лагерѣ былъ разстрѣлянъ, по подозрѣнію въ измѣпѣ, козацкій полковникъ Иванъ Богунъ, одинъ изъ храбрѣйшихъ сподвижниковъ Богдана Хмельницкаго. Между тѣмъ, запорожцы, подъ начальствомъ Сирка и Сулимы, бывшіе въ тылу короля, начали отбирать козацкіе города на правой сторонѣ Днѣпра. Это побудило короля удалиться на правый берегъ Днѣпра.

Польскій полководець Чарнецкій разбиль Сулиму, а польскій полковникь Маховскій схватиль бывшаго гетмана Выговскаго, посившаго званіе кіевскаго воеводы, и разстрѣляль его по наущенію Тетери, обвинявшаго Выговскаго вы намфреніи передаться Москвъ. По всему видно, что Выговскій дъйствительно быль вы соумышленіи съ Сиркомъ: раздраженный противы Москвы, стращась оты нея порабощенія для Малороссій, оны примирился сы поляками вы надежды своей родины независимость и свободу вы томы виды, вы какомы она была доступна его понятіямы, но былы жестоко обмануты; собственное возвышеніе не удовлетворяло его; и воты оны еще разы отважился на возстаніе и преждене

временно погибъ, не успъвши ничего сдълать.

Не ограничиваясь этимъ, Тетеря обвиниль въ измѣнѣ митрополита Іоспфа Тукальскаго и своего шурина Юрія Хмельницкаго, носившаго въ постриженіи имя Гедеона. Король приказалъ отправить обоихъ въ Маріенбургскую крѣ-

пость, гдв они просидвли два года.

Бруховецкій, по уход'є короля, самъ перешель за Дн'єпръ, взялъ Каневъ Черкасы, но потомъ отступиль назадъ, а Чарнецкій опять принудиль къ повиновенію отпавшіе отъ Польши города и м'єстечки, вошель въ Субботово и выбросиль изъ могилы кости Богдана Хмельницкаго. Вскор'є самъ Чарнецкій былт

раненъ въ одной стычкъ и сошелъ съ поля дъйствій.

Гетманъ Тетеря скоро убъдился, что ему не сладить съ козаками и не удержать Украины подъ властью Польши. Онъ поспъшиль забрать войсковук казну и бъжалъ съ женою въ Польшу; но дорогою Сирко отбилъ у него казну 1) На его мъсто въ Украинъ одна партія, при помощи орды, избрала Стефана Опару, а другая, также съ помощью татаръ, низвергла Опару и посадила гет-

маномъ Петра Дорошенка: это произошло въ 1665 году.

Съ этихъ поръ до 1677 года исторія южнорусскаго козачества, главнымъ образомъ, вращается около этой личности. Постоянною цѣлью стремленій Дорошенка было соединить Украину подъ единою властью и сплотить козацкія силы; онъ не териѣлъ поляковъ, ни за что не хотѣлъ, чтобы Украина оставалась подъ ихъ властью; всегда изъявлялъ готовность находиться подъ властью Москвы, но не иначе, какъ съ соблюденіемъ правъ самобытности для Малороссіи, съ тѣмъ, чтобы московское правительство не посылало туда сво ихъ воеводъ, не мѣшалось во внутреннія дѣла и обращалось съ козаками, какт съ народомъ вольнымъ. Обстоятельства препятствовали ему со всѣхъ сторон къ достиженію такого политическаго идеала, и онъ долженъ былъ вести тяже лую напрасную борьбу съ ними.

<sup>1)</sup> У Тетери въ Польшѣ выманили всѣ деньги, какія онъ привезъ изъ Укранны онъ, какъ говорятъ, удалился яъ Турцію, гдѣ умеръ въ бѣдности.

• Осенью 1665 года Бруховецкій отправился въ Москву, тамъ быль приъ съ большимъ почетомъ, пожалованъ бояриномъ, женился на боярской дои и получиль богатую вотчину отъ царя, близь Стародуба, сотню Шептаскую, занимавшую много сель и деревень, а пріфхавшіе съ нимъ полковнипожалованы въ дворяне. Желая угодить Москвъ, Бруховецкій самъ изъяль желаніе уничтожить містныя привилегіи края: такъ, напримітрь, онь аваль совъть уничтожить привилегіи малороссійскихь городовь, увъряль, мъщане тянутъ на польскую сторону, что между ними оъдные истощаются поборовь и подводь, а купцы и богатые на счеть бъдныхъ наживаются; дложиль умножить великорусскихъ воеводь, ввести кабацкую продажу внсдълать перепись народу, установить на великороссійскій образець цьлоьниковъ и прислать митрополита изъ Москвы, виъсто выборнаго вольныме осами. Черезъ все это, по возвращении въ Украину, въ началъ 1666 года, ховецкій очутился въ непріязненномъ отнощеніи ко всей Малороссіи. Козать не нравилось производство его въ бояре, «у насъ прежде бояръ не быва-— говорили они: — черезъ него у насъ всѣ вольности отходятъ». Полковнипожалованные въ дворяне, боялись показать передъ козаками, что дорожатъ имъ новопріобрътеннымъ званіемъ. Одинъ изъ нихъ говориль: «мнъ дворяно не надобно; я по старому козакъ!» Епископъ Мееодій быль раздражень дположеніемъ посылать митрополита изъ Москвы; малороссійское духовено раздъляло его неудовольствіе. Раздраженіе усилилось, когда прівхали ноэ московскіе воеводы во всь значительньйшіе города 1) и съ ними ратные ци; Бруховецкій хлопоталь, чтобь ихь было поболье; пріжхали переписчики. ли переписывать всъхъ людей по городамъ и селамъ, и облагать данью. Въ одахъ изъ мъщанъ установили цъловальниковъ для сбора царскихъ дохоъ. Великороссіяне начали дурно обращаться съ жителями: «полтавскій воеа, — жаловались козаки, — бранить насъ скверными словами (что осоно раздражало малороссіянь): когда кто придеть къ нему — плюеть на товелить денщикамь выталкивать въ-зашею...» Во многихъ мъстахъ жалоись на большіе поборы, на наглость и грабежь, на оскорбленіе женщинь ввицъ и т. и. Самъ гетманъ былъ чрезвычайно корыстолюбивъ, жестокъ и, вясь на покровительство Москвы, не зналъ предъловъ своему произволу: полковники также отличались наглостью и грабительствами. Терпъніе наа было непродолжительно, вспыхнуло возмущение разомъ въ нъсколькихъ одахъ, начали убивать московскихъ ратныхъ людей. Въ Переяславлъ убили ацкаго полковника Ермоленко, сожгли городъ, перебили ратныхъ людей; ть царскій воевода едва спасся. Бруховецкій возбуждаль къ себѣ общее ерзъніе; распространилось желаніе поступить подъ власть Дорошенка.

Въ 1667 году заключено было Андрусовское перемиріе и стало новою, вывайшею причиною волненія. Нащокина признавали малороссіяне главнъймъ врагомъ своимъ, толковали, что, по его наущенію, московскій царь съ вскимъ королемъ примиряется для того, чтобы истребить козаковъ; запокцы болье другихъ отважные и ръшительные, поймали царскаго послан-

ка Ладыженскаго, ъхавшаго въ Крымъ, и убили.

Съ самаго прівзда Бруховецкаго народъ не хотвль платить податей и разхъ пошлинъ, введенныхъ на великороссійскій образецъ. Козаки грабили и бисборщиковъ; но въ то же время и между малоруссами была безладица: мѣне и крестьяне дрались съ козаками, которые, по приказанію гетмана и вковниковъ, собирали для последнихъ поборы. Всѣ, тѣмъ не менѣе, сходизь въ томъ, что не терпѣли гетмана.

Мееодій, прежде главный виновникъ возвышенія Бруховецкаго, сдъладся врагомъ и наговаривалъ на Бруховецкаго въ свсихъ письмахъ къ москов-

<sup>1)</sup> Кромѣ Кіева, Переяславля и Нѣжина, гдѣ уже были московскіе воеводы—въ злуки, Лубны, Гадачъ, Миргородъ, Полтаву, Батуринъ, Глуховъ, Сосницу, Новгоъ-Сѣверскій и Стародубъ.





Украинскій тетманъ принимаетъ присланные ему польскимъ королемъ бунчукъ, булаву, печать, анами съ королевскимъ гербомъ, и грамоту, подтверждающую гетманское достоинство.

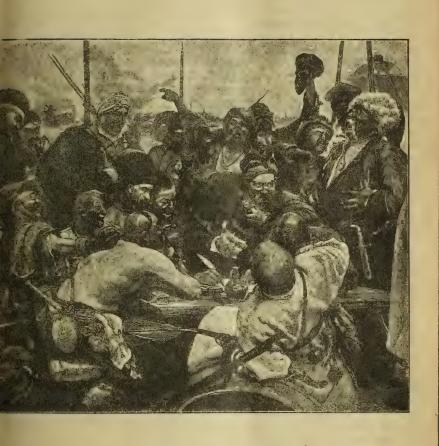

"ЗАПОРОЖЦЫ". СЪ КАРТИНЫ И. Е. РЪПИНА. скимъ боярамъ. Бруховецкій съ своей стороны писаль въ Москву доносы н Менодія. Находясь на соборь, осудившемь Никона, Менодій замътиль, что с нимъ въ Москвъ обращаются уже не такъ милостиво, какъ прежде, и воротившись въ Малороссію предложиль мировую гетману и сталь подущать его в измёне царю. Бруховецкій увидёль, что зашель далеко, что козаки, раздраженные противъ Москвы, считаютъ его главнымъ виновникомъ насилій, кото рыя терпить Малороссія оть московскихь людей; поправить діло казалось воз можно только скоръйшей измъной Москвъ. Бруховецкій прежде всего сослался сь Дорошенкомъ. Последній, вмёсте съ митрополитомъ Тукальскимъ, польстиль Бруховецкаго надеждою, что онъ останется гетманомъ, если станет дъйствовать съ ними за одно и отступится отъ Москвы. Бруховецкій собраді на совъть своихъ полковниковъ: всъ поръшили отторгнуться отъ Москвы і поддаться турецкому султану, чтобы съ помощью турокъ избавиться отъ московской власти. 8 февраля, въ Гадячь, Бруховецкій объявиль воеводь Огарепу, чтобы онъ выбирался съ ратными людьми вонъ. У Огарева было всего человъкъ 200 съ небольшимъ; оставалось уходить; но козаки бросились на великороссіянь, половину выръзали, остальныхъ поколотили и взяли въ плънъ Бруховецкій оповъстиль своимь универсаломь, что московскіе послы съ польскими послами постановили разорить всю Украину и истребить всъхъ жите лей отъ мала до велика. Такую же грамоту послалъ онъ донскимъ козакамъ уговаривая ихъ съ «господиномъ Стенькою» дъйствовать за одно 1). Народъ уже и безъ того волновавшійся повсем'єстно, сталъ истреблять всёхъ великороссіянь въ своемъ краѣ.

Измѣна Бруховецкаго сильно поразила московское правительство: оне этого не ожидало. Въ Кіевѣ, Переяславлѣ, Нѣжинѣ и Острѣ воеводы съ трудомъ отбились отъ козаковъ и сидѣли въ осадѣ, терия во всемъ недостатокъ въ другихъ городахъ — они погибли, вмѣстѣ съ ратными людьми, подъ ножами и дубинами разсвирѣпѣвшаго народа. Когда узнали объ этомъ въ Польшѣ, — то поляки говорили великорусскимъ посланцамъ: «надобно нашимъ государямъ послать войска — выжечь и перебить этихъ измѣнниковъ-козаковъ, чтобъ мѣста ихъ были пусты, потому что они и вамъ и намъ измѣняютъ, и добра отъ нихъ не будетъ!»

Весною князь Ромодановскій началь военныя действія осадою города Котельвы. Къ Бруховецкому пришли на помощь татары. Изъ-за Дивира шель от козацкимъ войскомъ Дорошенко; Бруховецкій вышель къ нему навстр<del>вчу из</del>г Гадяча. Близъ Опочни явились къ нему десять сотниковъ съ требованіемъ от дать булаву, знамя и пушки. Бруховецкій прибиль этихь сотниковь и отправиль ихъ скованными въ Гадячь. Но тутъ возмутилась противъ него громада козаковъ, ворвалась въ шатеръ, схватила и потащила къ Дорошенкъ. Дорошенко только далъ знакъ рукою: козаки сорвали съ Бруховецкаго платье и заколотили до смерти ружьями, рогатинами и дубьемь. Смятеніе въ народь было такъ велико, что вследъ затемъ раздавались крики: убить Дорошенка! Но задивпровскій гетмань утишиль толпу, выкативь ей нісколько бочекь «горилки». Дорошенко собралъ всенародную раду и спрашивалъ: «что теперь дълать: мириться-ли съ Москвою? отдаваться-ли Польшт или султану?» Народъ слышать не хотъль о Польшъ, браниль москалей за ихъ насилія и изъявиль предпочтение турецкой власти. Дорошенко двинулся противъ Ромодановскаго, который тотчасъ отступиль отъ Котельвы. Теперь вся Малороссія была въ рукахъ Дорошенка; ему оставалось упрочить власть свою, но туть на обду пришла къ нему въсть изъ Чигирина объ измънъ жены; онъ ушель за Днъпръ забравши съ собою плънныхъ великорусскихъ начальныхъ людей и епископа

<sup>1)</sup> Достойно замѣчанія, что въ числѣ обвиненій противъ Москвы, самымъ гнус нымъ дѣломъ москалей названо то, что "они свергли святѣйшаго отца патріарха, кото рый училъ ихъ имѣть милость и любовь къ ближнему". Никонъ вообще пользовался уваженіемъ въ Малороссіи.

Менодія, а начальство надъ лівною стороною Днівпра поручиль своему генеральпому асаулу, Демьяну Многогрышному. Вслыдь за уходомы Дорошенка, Ромодановскій двинулся въ Малороссію и заняль Нъжинь; Многогрышный, вмъсто того, чтобы биться съ нимъ, изъявилъ желаніе покориться царю, надъясь, что его сдълають гетманомъ. Тогда ходатаемъ за козаковъ явился черниговскій архіепископъ Лазарь Барановичь; онъ просиль письменно у царя прощенія народу, но умоляль, чтобы въ Малороссію не посылать воеводь; о томь же просиль Многогрышный и представляль, что вси быда сдылалась оть насилія со стороны воеводъ, да отъ козней епископа Мееодія. Толки объ избраніи новаго гетмана шли нъсколько мъсяцевъ, а тъмъ временемъ московское правительство сносилось съ Дорошенкомъ. Царскіе посланцы уговаривали Дорошенка стступиться отъ бусурманъ и быть покорнымъ Польшъ. Дорошенко стоялъ на одномъ: что онъ съ своими козаками ни за что не хочетъ быть подъ властью Польши, потому что съ поляками, по ихъ непостоянству, нельзя заключить никакого кръпкаго договора, — увърялъ, что онъ вовсе не врагъ Москвы, что желаеть со своею Украиною быть подъ властью великаго государя, однако, не иначе, какъ тогда, когда государь приметь подъ свою власть объ стороны Дивпра, не будеть посылать воеводь и не станеть нарушать козацкихъ правъ, однимъ словомъ, чтобы все было такъ, какъ постановлено по первому договору, заключенному съ Богданомъ Хмельницкимъ; иначе, Дорошенко ни за что не захотълъ покидать мысли о подданствъ Турціи. Само собою разумъется, что московское правительство, находясь въ перемиріи съ Польшею, не могло прибъгнуть къ такому шагу, какого требовалъ Дорошенко.

Въ мартъ 1669 года, въ городъ Глуховъ, была собрана рада и на ней быль избрань въ гетманы лѣваго берега Днѣпра Демьянъ Многогрѣшный. Всѣ старанія новаго гетмана, архіепископа Лазаря и старшинь объ освобожденій Малороссіи отъ воеводскаго управленія остались напрасны, темъ более, что н теперь, какъ прежде, между малороссіянами были искатели собственной карьеры, которые писали въ Москву противное тому, что просило малороссійское начальство, и увъряли, что народъ болъе желаетъ воеводскаго, чъмъ козацкаго управленія. Первымъ изъ такихъ былъ Семенъ Адамовичь, нѣжинскій протопопъ, думавшій, какъ видно, идти по следамъ Мееодія. По договору, заключенному въ это время, воеводы были оставлены только въ нѣкоторыхъ городахъ 1). Реестровыхъ козаковъ положено только 30.000, которые должны были содержаться поборами со всякихъ маетностей, кромѣ монастырскихъ и церковныхъ. Разореннымъ городамъ дана льгота на десять лътъ; гетманы будутъ избираться впередъ на радъ и утверждаться царемъ и не должны сноситься съ иностранными государями. Тогда было замъчено на радъ козаками, что всъ междоусобія въ Малороссіи происходять оттого, что пахатные мужики самовольно хотять называться козаками и поднимають смуты, а тёмъ самымъ — прямымъ козакамъ чинятъ безчестіе. Для предотвращенія этого, положено устроить особый козачій полкъ въ 1,000 человъкъ, котораго обязанность будеть состоять въ томъ, чтобы замъчать, гдъ начинаются бунты и укрощать ихъ въ началь. Этоть полкъ названъ компанейскимъ. Такимъ образомъ, важнъйшій соціальный вопросъ, волновавшій Малороссію съ самаго начала возстанія противъ Польши, московское правительство рашало теперь въ видахъ возвышенія исключительнаго привилегированнаго сословія, въ ущербъ стремченію народа къ уравненію своихъ правъ.

Новый гетманъ лъвобережной Украины, Многогръшный, не отличался дарованіемъ, не былъ любимъ въ народѣ, притомъ былъ преданъ пъянству и въ пьяномъ видѣ дѣлалъ всякія безчинства. Его родной братъ, Василій, назначенный черниговскимъ полковникомъ, былъ также человѣкъ буйный, необузданный, извѣстный тѣмъ, что загналъ свою жену въ гробъ побоями, за что носилъ на

<sup>1)</sup> Въ Кіевь, Переяславль, Ньжинь, Черниговь и Острь.

себъ церковное запрещеніс. Власть гетмана Демьяна не простиралась на всъ края Украины, долженствовавшей состоять подъ его начальствомъ. Полки: Лубенскій, Гадяцкій, Прилуцкій, упорно стояли за Дорошенка; Переяславскій полкъ также былъ съ ними заодно, но потомъ — полковникъ Дмитрашка Райча, молдаванскій выходець, присталь сь своимь полкомь къ Многогрешному. Дорошенко силился во что бы то ни стало удержать всю Украину подъ своею властью, писаль безпрестанно универсалы, убъждаль малороссіянь прекратить всякія ссоры и стать за одно для погибающаго отечества. Между темъ, онь продолжаль относиться дружелюбно къ Москвъ, освободиль по царской просьбъ ведикорусскихъ плънниковъ, безпрестанно сносился то съ Москвою посредствомъ посланцевъ, то съ кіевскимъ воеводою. Постоянно была у него сдна и та же ръчь, хотя и въ разныхъ видахъ; смыслъ ея былъ таковъ: пусть московскій государь возьметь всю Украину подъ свою верховную власть, выведеть своихъ воеводъ и оставить козаковъ объихъ сторонъ Дибира подъ начальствомъ одного гетмана; вмъстъ съ тъмъ Дорошенко прямо высказывалъ передъ царскими посланцами, что онъ по необходимости отдастся султану и приведеть турецкія силы на поляковь. Московское правительство, соблюдая договорь съ Польшей, уговаривало Дорошенка оставаться въ върности Польшѣ; такимъ образомъ, оно поддерживало то самое раздвоеніе Украины, противъ котораго такъ ополчался Дорошенко. Обстоятельства поставили Дорошенка вь трагическое положение: желая, подобно Хмельницкому, своему отечеству цвлости и самостеятельности и въ то же время сознавая, что нельзя обойтись но признавши надъ собою власти какого-нибудь государя, онъ предпочиталь власть московскаго государя, но поневоль должень быль дъйствовать непріязненно противъ Москвы и считаться ея злѣйшимъ врагомъ. Ему приходилось бороться разомъ и съ Польшею, и съ Россіею; этого мало: ему предстояла еще борьба и со своими. Запорожье не хотъло повиноваться ни Дорошенку, ни Многогръшному; тамъ выбрали иного гетмана Суховіенка, который пригласиль татарь и вступиль во владенія Дорошенка. Шесть полковь 1) покорились ему. Дорошенко быль на краю своего паденія и тогда отправиль въ Турцію своихъ пословъ съ ръшительнымъ предложеніемъ подданства. Это спасло его на время. Въ то время какъ Суховіенко осадилъ Дорошенка въ Каневъ, явился турецкій чаушъ (гонецъ) и приказалъ Суховіенку отступить. Суховіенко не могь не послушаться, такъ какъ его главная сила состояла изъ татаръ, турецкихъ подданныхъ. Суховіенко отказался оть гетманства и вслёдь затъмъ уманскій полковникъ Ханенко провозгласиль себя гетманомъ. Съ нимъ Дорощенку предстояла борьба: Дорошенко, подступивши подъ Умань, сначала постановиль съ Ханенкомъ договоръ, чтобы обоимъ соперникамъ ѣхать въ Чигиринь: пусть тамъ рада рёшить между ними споръ и признаетъ одного изъ нихъ гетманомъ; но Ханенко, вмъсто того, чтобы ъхать на раду, пригласилъ крымскую орду и пошелъ войною на Дорошенка. У обоихъ соперниковъ войско состояло главнымъ образомъ изъ татаръ. У Дорошенка была орда бълогородская, находившаяся подъ властью сплистрійскаго паши. Къ Ханенку присоединялся Юрій Хмельницкій, который сбросиль тогда свое монашеское платье. Подъ мъстечкомъ Стебловымъ Дорошенко одержалъ побъду, прогналъ Ханенка на Запорожье, а Юрій Хмельницкій быль поймань и отправлень въ Турцію, гдв содержался въ Семибашенномъ замкъ.

Ханенко не успокоился, отправиль посольство къ польскому королю и получиль отъ него грамоту на гетманство, на условіяхъ Гадяцкаго договора. При помощи короннаго гетмана Яна Собъскаго Ханенко утвердился въ Ладыжинъ. Поляки заняли города Немировъ, Брацлавъ, Могилевъ, Рашковъ, Баръ и другіе и отдали подъ управленіе Ханенку. Такимъ образомъ въ Малороссіи явилось разомъ три гетмана: двое на правой и одинъ на лъвой сторонъ Днъпра. Въ церкви также было раздвоеніе. Меоодій, взятый въ плънъ Дорошен-

<sup>1)</sup> Уманскій, Білоцерковскій, Корсунскій, Паволоцкій, Брацлавскій и Могилевскій.

комъ, убъжаль въ Кіевъ; но тамощній воевода препроводиль его въ Москву. Дорошенко присладъ въ Москву собственноручное письмо Менодія, доказывающее его несомивнное участие въ замыслахъ Бруховецкаго. Мееодія заточили въ Новоспасскій монастырь, гдъ онъ скоро умеръ. Вмъсто него, Москва назначила другого блюстителя митрополичьяго престола, черниговского архіепископа Лазаря Барановича. Между тімь, на правомъ берегу Дніпра проживаль, освободившійся изъ маріенбургскаго заключенія, митрополить Іосифъ Тукальскій, посвященный и признаваемый константинопольскимъ патріархомъ; въ Москвъ не довъряли ему, какъ благопріятелю Дорошенка и стороннику цълости и независимости Малороссіи. Митрополить Іосифь, живя въ Чигиринь, близъ Дорошенка, исходатайствоваль у константинопольского патріарха наложеніе проклятія на Демьяна Многогръшнаго, за его измъну Дорошенку. Это сильно тревожило Многогрѣшнаго, особенно когда онъ поскользнувшись упаль и расшибся. Многогрышный считаль это для себя знакомь Божьяго наказанія и убыдительно просиль царя исходатайствовать ему разрышение оть патріарха. Царь отправиль къ патріарху Мееодію просьбу о Многогрышномь. Патріархь быль въ затрудненіи: ему хотелось исполнить просьбу царя, но онъ боялся турецкаго правительства, которое покровительствовало Дорошенку и Іосифу; патріархъ наконецъ далъ разръшение, но съ тъмъ, чтобы оно было тайное.

Скоро, однако, послъ того обстоятельства поставили Многогръщнаго въ недружелюбныя отношенія съ Москвою. Воеводское управленіе было до крайпости несносно для малороссіянъ. Посполитые попрежнему порывались козаковать; компанейцы, усмиряя ихь, причиняди имъ всякаго рода обиды; вспышки народнаго негодованія начали проявляться. Многогръшный, подобно своему предшественнику, ожидаль всеобщаго бунта, который быль тымь возможнъе, что Дорошенко то и дъло что разсылаль своихъ агентовъ увъщевать лъвобережныхъ малороссіянъ — дъйствовать за-одно съ нимъ при турецкой помощи, для возвращенія свободы и цілости своему отечеству. Нікоторые полки открыто стояли за Дорошенка. Малороссіянъ раздражало еще и то, что во время переговоровь, бывшихъ между Нащокинымъ и комисарами о подтвержденіи Андрусовскаго договора, малороссійскихъ посланцевъ не допустили до участія вь этихъ переговорахъ. Ожидаемая отдача Польшъ Кіева со всею его святынею оскорбляла народное чувство. Многограшный, въ своихъ письмахъ къ Артамону Сергъевичу Матвъеву, убъждаль московское правительство избапить Малороссію отъ воеводскаго управленія и суда; объ этомъ же просиль и Лазарь Барановичь. Но въ Москву приходили письма и нъжинскаго протопопа Семена Адамовича, который то и дъло, что огогаривалъ Барановича и Многогръшнаго, хотя въ то же время прикидывался другомъ послъдняго; въ своихъ письмахъ, посылаемыхъ въ Москву, онъ увърялъ, что Малороссія только и держится присутствіемъ воеводъ и ратныхъ людей, и немедленно взбунтуется. какъ только ихъ выведуть. Московское правительство, настроиваемое такими поносами, не выводило воеводъ и приказывало наблюдать и надъ самимъ гетманомъ; въ гетманской столицъ Батуринъ находился стрълецкій голова Григорій Невловь, сообщавшій въ Москву о поступкахь гетмана. Напиваясь пьянь, Многогръшный отпускаль оскорбительныя замъчанія и похвалки надъ Москвою. Порошенко вступилъ съ нимъ въ сношенія и убъждаль его дъйствовать за-одно съ нимъ. Неизвъстно, до какой степени Многогръшный ръшился быть союзникомъ Дорошенка и начать непріязненныя действія противъ Москвы, но Многогрышный высказаль самь великорусскому гонцу Таньеву намырение ни за что не отдавать Кіева полякамъ и, вивств съ Дорошенкомъ, воевать Польшу 1). Прежде чемъ московское правительство решило, какъ поступать съ доно-

<sup>1)</sup> По донесенію Танѣева, Многогрѣшный говориль ему, между прочимь, такъ: "государь насъ не саблею взяль: мы ему добровольно поддались ради единой вѣры. Если Кіевъ и другіо малороссійскіе города ему не надобны и онь ихъ отдаетъ королю, то мы сыщемь другого государя".

сами на Многогръщнаго, противъ послъдняго составился заговоръ; руководителемъ его быль обозный Петръ Забъла. Онъ склонилъ на свою сторону писаря Мокріевича, судей: Домонтовича, Самойловича и переяславскаго полковника Динтрацка Райча. 13 марта, въ ночь, заговорщики схватили Многогръшнаго и отправили въ Москву съ писаремъ Мокріевичемъ. Въ Москвъ Матвъевъ подвергъ Многогръшнаго допросу и пыткъ. Демьянъ отвергалъ обвиненія въ измъив, но сознался, что въ пьяномъ видъ говорилъ «неистовыя ръчи». Старшины, стъ имени всего малороссійскаго народа, просили казнить смертью бывшаго гетмана и его брата Василія. 28 мая 1672 года осужденныхъ вывели на казпь въ Москвъ; но царь выслалъ гонца съ объявленіемъ, что онъ, «по упрошенію своихъ дътей, замъняетъ смертную казнь ссылкою въ Сибирь». Демьянъ сосланъ быль въ Тобольскъ съ женою Анастасіею, детьми, братомъ Василіемь и племянникомъ. Сослали въ Сибирь и друзей его: нъжинскаго полковника Гвинтовку и асаула Грибовича. Последній убежаль изъ Сибири, а остальные сосланные, по этой причинъ, содержались нъсколько времени въ оковахъ, отправлены подальше и поверстаны на службу 1). Вследь за ними быль схваченъ и отправленъ въ Сибирь, по доносу, запорожскій атаманъ Сирко, но вскоръ признанъ невиннымъ и возвращенъ.

17 іюня того же года, недалеко отъ Конотопа, въ Козачьей Дубровь, по распоряженію князя Ромодановскаго, въ присутствіи архіепископа Лазаря, избрант быль на радѣ новый гетманъ, бывшій генеральный судья Иванъ Самойловичь. Избраніе это совершилось, главнымъ образомъ, по желанію и кознямъ войсковой старшины. Новоизбранный вождь быль сынъ священника, прежде жившаго на правомъ берегу Днѣпра, а потомъ перешедшаго на лѣвую, въ мѣстечко Старый Колядинъ. Иванъ Самойловичъ былъ человѣкъ ученый, даровитый, но гордый и надменный съ подчиненными и притомъ корыстолюбивый. Поприще свое онъ началъ въ званіи сотеннаго писаря; при Бруховецкомъ поддѣлался къ генеральному писарю Гречаному, сдѣланъ сотникомъ, затѣмъ въ Черниговѣ наказнымъ полковникомъ. Онъ не присталъ къ измѣнѣ Бруховецкаго, сблизился съ Многогрѣшнымъ, вошелъ къ нему въ довѣренность и получилъ званіе генеральнаго судьи, а потомъ, вмѣстѣ съ другими, погубилъ Многогрѣшнаго, заслужилъ расположеніе старшинъ чрезвычайною услужливостью и ласковымъ обращеніемъ: они выбрали его въ надеждѣ имѣть въ немъ

покорное себъ орудіе.

Перевороть на лівой стороні Дніпра происходиль вь то время, когда на правой Дорошенко прибъгнулъ къ отчаянному и ръшительному средству. 300,000 турецкаго войска двинулось къ нему на помощь; самъ падишахъ Магометь IV предводительствоваль этими силами. При урочищь Батогь разбить быль Ханенко и предводитель польскаго войска, Лужецкій. Турки и татары бросились на Каменецъ, гдъ въ то время былъ незначительный польскій гарнизонъ. Осажденные вступили въ переговоры и сдали городъ, съ условіемъ выпустить изъ города гарнизонъ и жителей по ихъ желанію, а остальнымъ жителямь, которые захотять остаться, предоставить безопасность жизни, ихъ достояніе и нісколько церквей для свободнаго богослуженія. Турки приказали обратить въ мечети церкви и въ томъ числъ соборъ, оставивши для христіанъ православныхъ, католиковъ и армянъ по одной церкви. 19 сентября Магометь IV съ торжествомъ въбхалъ въ городъ прямо къ главной мечети, бывшей соборною церковью, и, какъ разсказывають, турки, въ знакъ побъды ислама надъ христіанствомъ, клали образа святыхъ на грязныхъ мъстахъ улицъ, когда провзжаль султань. Жителей пощадили; однако, взяли вь гаремы падишаха и его пашей красивъйшихъ дъвицъ.

Поляки были до крайности поражены этимъ событіемъ, и слабый польскій король Михаилъ поспъшилъ просить у турецкаго императора мира. Миръ

Самъ Многогрѣщный быль въ Седенгинскѣ, гдѣ дочь его вышла за мѣстнаго священника.

быль заключень подъ Бучачемь въ Галиціи. Поляки уступали туркамъ Подоль и Украину и, кромъ того, обязались платить ежегодно 22,000 червонцевъ.

Жестоко промахнулся Дорошенко. Турки не думали возстановлять единства въ Украинъ, а между тъмъ Дорошенко, сдълавшись турецкимъ подданнымь, возбуждаль противь себя и свой народь, и христіанскихь сосъдей. Мирь Польши съ Турціей не могь быть продолжителень; за-одно съ Польшею готовилась дъйствовать противъ нея Москва: Дорошенко, союзникъ турокъ, должень быль первый принять на себя удары враговь ислама. Между темь, силы его умалялись; народь, какъ и прежде переходившій съ правой стороны Дивира на левую, теперь бежаль туда большими толпами; значительная часть перебъжчиковъ двигалась на востокъ, въ привольныя степи южныхъ предъловъ Московского Государства (нынъшнихъ: харьковской, воронежской, курской и скатеринославской губерній). Правая сторона Дніпра все болье и болье безлюдела. Дорошенку и Ханенку приходилось властвовать надъ бедными остатками каждый день уменьшавшагося народонаселенія, бороться чужими силами за опустълую родную землю. Снова обращался Дорошенко къ Москвъ, опять увъряль въ своей преданности государю, просиль его принять въ подданство, но все-таки не иначе, какъ на тъхъ же условіяхъ, какія предлагаль прежде: чтобъ Украина была едина и свободна. «У меня дътей нътъ, -говорилъ онъ, я о себъ не хлопочу, но дъло идеть о всъхъ людяхъ нашихъ». Московское правительство ласкало Дорошенка объщаніями. Послъ того, какъ поляки, сами уступивши Турціи Украину, отказались отъ господства надъ этою землею, удобнъе было соглашаться съ Дорошенкомъ насчеть единства объихъ сторонъ Дивира. Но Самойловичь боялся, чтобь его не лишили гетманства, передавни Дорошенку, а потому старался вооружить Москву противъ Дорошенка и совъ-товалъ не довърять ему. Вмъсто примиренія съ Дорошенкомъ, послано было противъ него козацкое и московское войско подъ начальствомъ Ромоданосскаго. Это войско не сдълало ничего важнаго, но Ханенко, а съ нимъ и нъсколько полковниковъ, прислали просить милости царскаго величества. 17 марта 1674 года Ханенко и нъсколько полковниковъ 1) праваго берега Днъпра явились на раду въ Переяславль. Ханенко положилъ гетманскую булаву и бывшіе съ нимъ правобережные полковники избрали гетманомъ Самойловича.

Значительная часть Южной Руси праваго берега Дивпра переходила снова подъ власть русскаго государя. Оставалось только покориться самому Дорошенку. Дъйствительно, чигиринскій гетмань отправиль къ Ромодановскому генеральнаго писаря Мазепу и объявляль, какь онь уже дёлаль это много разъ прежде, что желаетъ быть въ подданствъ великаго государя. Но Дорошенко ни за что не хотълъ, чтобы ненавистный и презпраемый имъ поповскій сынъ, Самойловичь, быль гетманомъ надъ объими сторонами Дивира, темъ более, что самъ Дорошенко боялся за собственную жизнь и ожидаль, что если онъ сдастся, то Самойловичъ казнить его, какъ Бруховецкій казнилъ Сомка. Притомъ, оставшіеся ему върными старшины и полковники боялись того же и предпочли еще разъ попытаться удержать независимость при турецкой помощи. Дорошенко колебался и, увърившись, что врагъ его Самойловичъ кръпокъ и пользуется царскою милостью, еще разъ пригласилъ на помощь турскъ и татаръ. Это значило, какъ говорится, поставить на карту последнее достояніе. Въ августь 1674 года турецкое и татарское полчища опустошительно прошлись по Украинъ. Городъ Ладыжинъ былъ взятъ приступомъ. принявши сначала турецкій гарнизонъ, переръзали его, и за это турки взорвали городъ и истребили всъхъ жителей. Кровь текла ръками, по извъстію современниковъ. Съ другой стороны, Самойловичъ и Ромодановскій съ царскими войсками нанесли опустошение Украинъ, идучи къ Чигирину. Крымцы отбили ихъ отъ гетманской столицы; Ромодановскій и Самойловичь отступили,

Каневскій, корсунскій, білоцерковскій, уманскій, торговицкій, брацлавскій и паволоцкій.





Русская разьба 17-го в. Голова св. Іоанна Крестителя.



Икона владимірской Божьей Матери.





Боярская свадьба. Съ карт, п. Лебедева.

сожгли Черкасы и ушли за Днѣпръ. Турки удалились. Тогда Дорошенко вершенно уже потерялъ къ себѣ расположеніе народа. Остатки правобережна населенія толпами стремились на лѣвую сторону Днѣпра. Черкасы, Лысян Мошны, Богуславъ, Корсунь совершенно опустѣли. Примѣръ однихъ увлека другихъ; переселенцы частью остались въ земляхъ лѣвобережныхъ полков по несравненно большее число ихъ удалялось на слободы, далѣе къ востоку.

На турокъ надежды уже не было: два раза приходили они на помо Дерошенку и не принесли никакой пользы, а только разорили край. Въ с дующемъ 1675 году и русскіе, и поляки собирались совмъстными силами казать Дорошенка, но не сошлись между собою. Все еще думая удержать собою козаковъ, польскій король, вмѣсто передавшагося Россіи Ханен назначилъ гетманомъ бывшаго подольскаго полковника Гоголя. Съ мал герстью козаковъ этотъ предводитель держался на Полѣсъъ. Гетманъ мойловичь отклонялъ московское правительство отъ посылки военныхъ си вмѣстѣ съ польскими въ Украину, представляя, что, какъ только козаки

дуть вмъсть съ поляками, -- тотчасъ задерутся между собою.

Дорошенко, готовый отдаться Москвъ, нопытался сдълать это такъ, ч бы миновать Самойловича; онъ пригласиль на раду кошевого Сирка съ запоро цами. Сюда же прибыли и донцы подъ начальствомъ Фрола Минаева. До шенко, въ присутствіи духовенства, присягнуль на Евангеліи на візчное п данство царю, просиль запорожцевь и донцовь ходатайствовать, чтобь ца оставиль его со всёмь «товариствомь» (товариществомь) въ своей милос и обороняль своими войсками отъ татаръ, турокъ и ляховъ, чтобы прав сторона Дивпра, находясь подъ рукою царскою, опять была населена люды Сирко даль знать объ этомъ въ Москву; но Самойловичъ и теперь боялся, ч бы такимъ образомъ не составилась сильная партія и не лишила его гетма ства въ пользу Дорошенка. При помощи Ромодановскаго онъ успъшно дъйст валь въ Москвъ, оговаривалъ Дорошенка и Сирка и представлялъ, что так поступокъ-нарушение его правъ, какъ гетмана. Царь приказалъ объявить в говоръ Сирку за то, что устраиваеть онъ такія дёла мимо гетмана Самой. вича, потому что ему, гетману, а не кому-нибудь иному, поручено удадить Дорошенкомъ. Въ январъ 1676 года, въ послъдніе дни жизни Алексъя в хайловича, прибыль въ Москву тесть Дорошенка, Павелъ Яненко-Хме. ницкій, и привезъ турецкіе «санжаки»: бунчукъ и два знамени (означави прежнее подданство Дорошенка Турціи, отъ котораго онъ теперь совершен отрекался); черезъ него Дорошенко изъявляль покорность московскому и рю и просиль только дозволить ему, всёмь его сродникамъ и всему наро оставаться на правой сторонь Днъпра и не переводить народа на лъвую с гону, такъ какъ разнеслась въсть, будто правительство хочеть сжечь в города и выселить съ правой стороны Днепра весь народъ. Въ Москве ! рошенка похвалили за его готовность покориться царю, но требовали о него такого дёла, отъ котораго онъ хотёль всячески увернуться-произне нія присяги передъ Самойловичемъ.

Царь Алексъй Михайловичъ умеръ; прошелъ еще годъ. Самойлови старался всъми силами очернить передъ московскимъ правительствомъ рошенка и Сирка. Онъ чувствовалъ, что въ Малороссіи не любили его за в сокомъріе и алчность, онъ боялся, что полковники составятъ противъ встаговоръ. Самойловичъ домогался всъми силами, чтобы Дорошенко былъ въ г

милости у Москвы и не могь бы стать ему на дорогъ.

Въ 1677 году Самойловичъ писалъ въ Москву, что по призыву Дорошен снова идутъ турки на Кіевъ. Въ отвътъ на это письмо ему приказано было и ти вмъстъ съ Ромодановскимъ войною на Дорошенка. Послъ небольшой стыч подъ Чигириномъ, Дорошенко вышелъ съ духовенствомъ, старшиною и над домъ изъ Чигирина и въ трехъ верстахъ отъ города, на ръкъ Янчаркъ съ жилъ булаву, знамя и бунчукъ и принесъ присягу московскому царю. Его съ чала помъстили въ Сосницъ.

Въ это время въ Малороссіи открылся заговоръ противъ Самойловича. Руководителями его были стародубскій полковникъ Рославець и извъстный уже намь своими доносами протопонъ Адамовичъ. Рославецъ склонилъ нъкоторыхъ смъщенныхъ Самойловичемъ полковниковъ 1) къ мысли низложить Самойловича и признать гетманомъ Дорошенка. Тогда Дорошенка потребовали въ Москву будто бы для того, что царь хочетъ держать его при себъ для совъта о важныхъ дълахъ. Самойловичъ былъ очень этимъ недоволенъ, потому что при сдачъ Дорошенка онъ даль ему объщаніе оставить его на жительствъ въ Украинъ и можетъ быть боялся, чтобы Дорошенко не вошелъ въ Москвъ въ милость и не повредилъ бы ему; несмотря на свои старанія, Самойловичь шкакъ не могъ помъщать вызову своего соперника. Рославецъ и Адамовичъ были присуждены войсковымъ судомъ къ смертной казни, Мокріевичъ къ изгнанію, а прочимъ сдёлано было только внушеніе, чтобы они присягнули въ върности гетману. Царь Өедоръ помиловалъ осужденныхъ на смерть. Адамовичь постригся, но Самойловичь все-таки настояль, чтобы Рославець съ Адамовичемъ были сосланы въ Сибирь. Дорошенко, какъ не участвовавний въ заговоръ, не подвергался за него гоненію и быль принять въ Месквъ очень милостиво. Но ему было слишкомъ тяжело туда переселяться; по его словамъ, онъ вхаль въ Москву, какъ на смертную казнь. Онъ уже не вернулся въ Мапороссію. Московское правительство р'вшило держать его въ Великороссіи и потребовало присылки изъ Малороссіи его жены и дочери. Оставаясь въ Воликороссім, Дорошенко быль назначень воеводою и получиль въ вотчину тысячу дворовъ въ селъ Ярополчъ, Волоколамскаго уъзда. Съ тъхъ поръ онъ исчезъ для исторіи 2).

Турки сильно досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецкимъ подданнымъ, отдался Москвъ. Съ цълью удержать власть надъ Украиною, султанъ велълъ освободить изъ заточенія Юрія Хмельницкаго, провозгласиль его гетманомъ и княземъ малороссійской Украины и отправиль съ турец-

кимъ войскомъ добывать отцовское наследіе.

Въ Чигиринъ, послъ удаленія Дорошенка, московскимъ воеводою по-ставленъ быль нъмецъ Трауернихтъ. Въ августъ 1677 г., турки и татары ссадили Чигиринъ, но на помощь осажденнымъ подоспъли Ромодановскій и Самойловичь и прогнали турокъ. На следующий 1678 годъ, въ іюле, явилось турецкое войско съ самимъ визиремъ и Юріемъ Хмельницкимъ подъ Чигиринемъ, гдъ уже былъ другой московскій воевода-Иванъ Ржевскій. На этотъ разъ турки и татары повели упорную осаду. Ржевскій былъ убить на городской стънъ непріятельскою гранатою. Турки взорвали подкопами нижній городь, находившійся на берегу Тясмина: осажденные бросились на мость; но мость быль зажжень турками; многіе потонули. Турки стали приступать къ верхнему городу, расположенному на высокой горъ надъ нижнимъ. Русскіе отбивались отчаянно; наконець, по приказанію Ромодановскаго, стоявшаго неподалеку съ войскомъ, зажгли верхній городъ и ущли къ Ромодановскому, безуспъшно преслъдуемые непріятелемъ. Малороссіяне говорили, будто Ромодановскій нарочно не подоспъль впору на выручку Чигирина, потому что сынъ его быль въ плъну у турокъ, будто ему дали знать турки, что сына его освободять, если онъ допустить турокъ взять Чигиринъ, въ противномъ случав, пошлють ему, вмёсто сына, кожу его, набитую сеномъ. Какъ бы то ни было, Ромодановскій не вступиль въ битву съ турками и ушель на львый берегь Дивпра 3). Юрій Хмельницкій захватиль и подчиниль

2) Онъ умеръ въ преклонной старости въ своемъ именіи и, верный данному

<sup>1)</sup> Переяславскаго Дмитрашка Райча, прилуцкаго Горленка и бывшаго генеральнаго писаря Карпа Мокріевича.

слову, не вывішивался боліве въ малороссійскін діла.

8) И въ Москвіз ставили Ромодановскому въ вину это бездійствіе; сдачу Чигирина припомнили ему и тогда, когда онъ погибъ жертвою народной злобы во время стрілецкаго бунта въ 1682 году.

власти Жаботинъ, Черкасы, Корсунь, Каневъ и другіе городки, въ то время уже очень малолюдные 1). Юрій потомь утвердиль свое мъстопребываніе в Немировъ и приняль небывалый титуль князя сарматскаго. Юрій подписы вался Гедеонь-Георгій Венжикъ Хмельницкій, князь сарматскій и гетмант запорожскій. Силу его составляли турки и татары. Въ началъ 1679 года он покусился было напасть на левый берегь Украины, но ему помещали боль шіе сніга; весною онъ повториль нападеніе, но безуспішно; Самойловичь всябдъ за нимъ, перешелъ на ябвый берегъ и отобралъ городки, недавно поко ренные Юріемъ. Тогда Самойловичъ приказывалъ умышленно сжигать вс города и села на правой сторонъ Днъпра и заставляль всъхъ оставшихся там: жителей переселяться на лѣвую сторону.

Между тъмъ, Россія продолжила перемиріе съ Польшею еще на 13 лъть уступивши Польшъ Невель, Себежъ, Велижъ, и сверхъ того объщала 200.00 рублей вмъсто уступки ей Кіева. Шли переговоры о совмъстныхъ военных дъйствіяхъ противъ турокъ. Малороссія была въ тревогъ; ожидали новаго на шествія турокъ съ Юріемъ Хмельницкимъ; носился слухъ, что нападеніе бу леть направлено на Кіевь; принялись на-скоро укръплять Кіевь на всъх пунктахъ; Самойловичъ положилъ основаніе крѣпости около Печерскаго мо настыря; но турки не явились. Въ то время, когда въ Кіевъ шли горячія рабо ты, а московскія ратныя силы стягивались къ югу, валахскій господарь, Іоанн Дука, взялся быть посредникомъ между Турціею и Россіею. Самойловичь, с своей стороны, настаиваль на примиреніи съ Турціею и Крымомъ, потому чт не терпълъ поляковъ и встми силами старался не допустить русскихъ до союз съ ними противъ невърныхъ. Переговоры тянулись болъе года. Въ август 1680 года отправился въ Крымъ бывшій изсколько літь въ Варшаві резп лентомъ стольникъ Тяпкинъ вмъстъ съ малороссійскимъ генеральнымъ пр саремъ Раковичемъ (съ ними былъ учитель Петра Великаго, Никита Зотовъ Тяпкинъ упорно не хотъль отдавать хану всей правобережной Украины; дъл дошло-было до того, что ханъ грозилъ засадить русскихъ пословъ въ земля ную яму, и это принудило Тяпкина уступить и согласиться на унизительно перемиріе срокомъ на 20 літь, по которому Россія обязалась вносить хан ежеголный платежь. Кіевь со своимь старымь убздомь 2) оставался за Рос сією, но вся правобережная Украина, отъ ръки Буга до Дивпра, должна был оставаться вполнъ безлюдною. Положено было съ объихъ сторонъ не строит тамъ ни городовъ, ни селъ и не заводить никакого поселенія. По заключені этого перемирія, получили свободу русскіе плінники и въ числі ихъ несчаст ный Василій Борисовичь Шереметевъ, томившійся двадцать два года въ не воль. Въ 1681 году договоръ этотъ быль утвержденъ въ Константинопол Вопрось о томъ: кому должно принадлежать Запорожье, оставался нерѣше нымъ; хотя русскіе и выговорили себъ Запорожье у крымскаго хана, но турк не согласились признать окончательно Запорожье вотчиною царя.

О дальнъйщей судьбъ Юрія Хмельницкаго сохранились разноръчивы извъстія, которыя, впрочемъ, сходны въ томъ, что онъ былъ вскоръ убитъ 3 Память этого человъка подверглась проклятно въ малороссийскомъ народі объ немъ составилась легенда, будто земля его не принимаеть и онъ скитаетс по землъ до скончанія въка!

<sup>1)</sup> Въ Каневъ, какъ разсказывають, жители заперлись въ каменной церкв

турки обложили ее соломой и зажгли: всё задохлись въ дыму.
2) Васильковъ, Триполье, Стайки съ селами, и выше Кіева, Дёдовщина и Рад

<sup>3)</sup> Малороссійскій літописець Величко, писавшій въ началь XVIII выка, соо въроятно, по доходившимъ до него слухамъ, что Юрій Хмельницкій содра кожу съ живой жидовки; мужъ ея пожаловался турецкому пашѣ, находившемуся Каменецъ-Подольскѣ: послѣдній, снесшись съ Константинополемь, потребоваль Юр къ себѣ на судъ и, признавши виновнымъ, приговорилъ къ смерти. Хмельницкаго, турецкому обычаю, удавили снуркомъ.

Съ тъхъ поръ пало госпедство козачества на правой сторонъ Дпъпра. 
По смерти хмельницкаго, турецкое правительство назначило гетманомъ съ своей стороны валахскаго господаря. Гоанна Дуку; Дука, пріъхавши въ свое повое владъніе, засталъ тамъ совершенную пустыню и началъ призывать поселенцевъ, объщая имъ льготы, что нарушало договоръ, заключенный съ Турцією. Дуку поймали поляки и посадили подъ стражу. Въ 1683 году Польша, защищавшая Австрію противъ Турціи, вступила съ послъднею въ войну. 12 сентября Янъ Собъскій разбилъ турокъ подъ Въною и нанесъ имъ послъ того еще исколько пораженій. Тогда, въ видахъ войны съ Турцією. Польша памъревалась-было воскресить козачество и назначала своихъ гетмановъ одного за другимъ. Но въ Украинъ уже недоставало для козачества почвы; сно, видимо, отживало свою исторію. Попытки возстановить его на правой сто-

ронъ не удались.

Воюя съ турками, поляки сильно добивались втянуть въ эту войну Россію, но Россія долго не поддавалась ихъ совътамъ, благодаря настойчивости Самойловича, который неустанно представлялъ, что полякамъ ни въ чемъ пельзя върить, что они--искони въроломные враги русскаго народа, что гораздо полезнъе быть въ дружот съ турками. Несмотря, однако, на всъ старанія, Самойловичь, жившій вдалекъ отъ Москвы, не могъ слъдить за тамошними дълами. Могучій въ то время бояринъ, другъ Софіи, Василій Васильевичъ Голицынъ, поддался убъжденіямъ польскихъ пословъ, ходатайству папы и Австріи, и 21 апръля 1686 года былъ заключенъ въ Москвъ польскими послами, Гримултовскимъ и княземъ Огинскимъ, въчный миръ между Россіею и Польшею. Кіевъ съ Васильковымъ, Тринольемъ и Стайками былъ уступленъ Россіи навъки, а Россія обязалась заплатить за это 146.000 р. Объ державы сбязались вмъстъ воевать противъ турокъ и татаръ. Важнымъ для будущихъ временъ условіемъ этого мира было то, что Польша обязалась предоставить полную свободу совъсти православнымъ.

Самойловичь быль до крайности недоволень этимъ миромъ, но еще болье раздражился, когда ему приказали готовиться въ походь противъ татаръ. Онъ продолжаль посыдать въ Москву свои представленія противъ союза съ Польшею и войны съ турками, пока, наконецъ, получилъ выговорь за свое «противенство». Гетмана многіе не любили въ Малороссіи, а онъ, между тъмъ, своими смѣлыми сужденіями подаваль поводъ врагамъ къ обвиненію въ педоброжелательствъ къ Москвъ: «Купила себъ Москва лиха за свои гроши, няхамъ данные. Жалъли малой дачи татарамъ давать, будутъ большую казну давать, какую похотятъ татары», —такъ говорилъ онъ въ кругу своихъ приближенныхъ. Ему приходилось выступать въ поле, а онъ называль предпринимаемую войну «чертовскою, гнусною», ведичалъ Москву глупою: «хочетъ дурна Москва покорить государство крымское, а сама себя оборонить не можетъ». Враги Самойловича съ жалностью ловили и полмъчали такія выраженія.

Правительство московское затъвало большое дъло. Мысль покорить Крымъ блеснула-было при Грозномъ и окончилась маловажными походами, блеснула при Михаилъ Федоровичъ и была оставлена по бъдности средствь. Теперь предприняли идти съ большимъ войскомъ великорусскимъ и малорус-

скимъ черезъ степь и уничтожить Крымское царство.

Осенью 1686 года изданъ быль служилымъ людямъ царскій указъ, призывающій ихъ къ важному начинанію. «Злочестивые, богоненавистные бусурманы, —было сказано въ указѣ, —ни изъ какой другой вѣры не брали столько невольниковъ, какъ изъ украинныхъ городовъ нашего царствія и изъ Малороссіи, распродзвая ихъ изъ Крыма, словно скотъ, повсюду въ вѣчную бусурманскую неволю. Наше государство до-нынѣ терпитъ отъ всѣхъ иныхъ странъ посмѣяніе и укореніе за то, что мы каждый годъ давали бусурманамъ казну, чего никакое государство не творитъ, а они, бусурманы, надъ нашими посланниками, которые возили имъ леньги, соболей и мяткую рухлядь, творили насиліе; иные наши посланники и гонцы отъ многаго задержанія и муче-

нія въ Крыму и помирали». Все это была всёмъ тогда извёстная правда. Ближайшею причиною разрыва договора, постановленнаго съ Крымомъ при царъ бедоръ Алексъевичъ, приводили то обстоятельство, что, послъ этого договора, татары дълали набъги на русскія области, а въ Крыму задержали и оскорбляли отправленнаго туда посланника Тараканова.

Весною 1687 года сто тысячь великорусского войска двинулось въ южныя степи; предводительствоваль имъ князь Василій Васильевичъ Голицынъ. другь царевны Софьи, носившій чинъ двороваго воеводы большого полка и большія печати и государственныхъ великихъ діль посольскихъ оберегателя; къ нему присоединился на Самаръ гетманъ Самойловичъ со всъми своими полками; козаковъ было до пятидесяти тысячь. 14 іюня перешло войско черезъ р. Конку, прошло Великій Лугь 1) и, дошедши до ръчки Карачакрана, встрътилось съ нежданнымъ препятствіемъ. Вся степь была выжжена; травы не было; продовольствія для лошадей не везли съ собою, не было дровъ; русскіе лошади стали падать; люди страдали отъ недостатка пищи и безводья: слышно было, что впереди до самаго полуострова все такимъ образомъ выжжено. Идти далью оказалось невозможнымь. Военный совыть предводителей рышиль отправить берегомъ внизъ по Днъпру отрядъ тысячъ въ двадцать; къ нимъ Самойловичь присоединиль три козацкихь полка подъ начальствомъ своего сына. Этотъ отрядъ долженъ былъ прикрывать отступление остальной армии, а если будеть можно, то сдълать нападеніе на турецкія кръпости, построенныя на Дибиръ. Затъмъ-все остальное войско двинулось назадъ.

Тогда сильное подозръние у великороссіянъ пало на гетмана и вообще на козаковъ: не по ихъ ли предостереженію и наущенію татары сожгли степи, чтобы помъщать успъхамъ русскаго войска? Одинъ изъ служившихъ въ московскихъ войскахъ иноземцевъ (Гордонъ) увѣряетъ, что подозрѣніе имѣло на свой сторонъ въроятность. Козаки, -- говорить онъ, -- сами вооруженною рукою освободились отъ польскаго ига и просили у москвитянъ только помощи: они называли себя подданными, а не холопами царскими. Миръ съ поляками, уступившими Москвъ свои права надъ козаками, стращилъ ихъ; они опасались, чтобы Москва не стала обращаться съ ними, какъ съ природными подданными и не ограничила ихъ привилегіи и вольности. Гетманъ и другіе благоразумные люди предвидели, что выйдеть для нихъ изъ того, если Москвъ удастся покорить Крымъ. Татары считали себя также вольнымъ народомъ; падишахъ имълъ надъ ихъ ханомъ слабую власть и относился къ нему болье сь просьбою, чёмъ съ повеленіями. Естественный инстинкть сближаль козаковъ съ татарами и благоразуміе побуждало тъхъ и другихъ понимать, что порабощение одного изъ двухъ народовъ будетъ пагубнымъ для другого.

Какъ бы то ни было, только враги Самойловича воспользовалиеь неудачею похода; они поняли, что Голицыну будетъ пріятно свернуть на гетмана стыдъ неудавшагося предпріятія. Возвращаясь назадъ, Самойловичъ, какъ видно, не сдерживалъ своего языка и отпускалъ ѣдкія замѣчанія насчетъ тогдашнихъ дѣлъ. «Не сказывалъ ли я,—говорилъ онъ,—что Москва ничего Крыму не сдѣлаетъ. Се нынѣ такъ и есть; и надобно будетъ впередъ гораздо имъ отъ крымцевъ отдыматись».

Войско, возвратившись изъ похода, стало станомъ надъ рѣкою Коломакомъ. Здѣсь старшина, составивши заговоръ, написала доносъ на своего гетмана <sup>2</sup>).

Въ этомъ доносѣ передавались разныя выраженія недовольства, произнесенныя гетманомъ противъ московскаго правительства по поводу примиренія съ Польшею; указывалось на поступки, вредные для успѣховъ въ войнѣ

<sup>1)</sup> Такъ навывался большой лѣсъ на лѣвой сторонѣ Диѣпра, приближаясь къ Сичи
2) То были: обозный Василій Борковскій, судья Восховичъ, писари Прокоповичъ
и Василій Кочубей, и полковники: Константинъ Содонина, Яковъ Лизогубъ, Григорій
Гамалія, Дмитрапіка Райча и Степанъ Забѣда.

съ татарами. Онъ дозволялъ возить въ Крымъ всякіе запасы и гонять скотъ на продажу. Здѣсь, между прочимъ, замѣчалось, что онъ не посылалъ впередъ языковъ и карауловъ для свѣдѣнія о состояніи поля, видя около таборовъ пылающія поля, не посылалъ гасить ихъ. Дошедши до Конки—не провѣдаль, какъ далеко выгорѣла степь и двинулся впередъ на сожженное поле; его нежеланіе къ веденію этой войны и нерадѣніе давали поводъ заключить, что гетманъ быль причиною и повелителемъ въ дѣлѣ сожженія полей. Сверхъ того, въ доносѣ излагались жалобы на дурное управленіе гетмана: онъ все одинъ дѣлалъ, никого не призывая въ совѣтъ: безъ суда и слѣдствія отнималъ должности, унижалъ старинныхъ козаковъ и возвышалъ мелкихъ людей, грубо обращался со старшиною, а больше всего былъ невыносимъ своимъ корыстолюбіемъ: за полковничьи должности бралъ взятки и допускаль дѣлать людямъ всякое утѣсненіе: что у кого полюбится, то у того и беретъ, а чего онъ самъ не возьметь, то дѣти его возьмутъ. Наконецъ, просили, отъ имени всего войска запорожскаго, смѣнить его съ гетманства.

Этоть донось быль подань Голицыну 7 іюля. Могучій бояринь не любиль уже прежде Самойловича: Голицынь быль въ ссорь съ Ромодановскимь, а Самойловичь находился въ дружелюбныхь отношеніяхь съ послъднимь. Донось быль отправлень въ Москву и въ Москвь поступили по немъ такъ, какъ хотъль Голицынь.

22 іюля гонецъ изъ Москвы привезъ царскую грамоту. Голицыну поручалось объявить старшинъ, что если Самойловичъ не угоденъ козакамъ, то они могутъ избрать себъ другого, а отъ Самойловича вельно отобрать знаки гетманскаго достоинства и самого препроводить въ Великороссію, поступая такъ, какъ Господь Богъ вразумитъ и наставитъ боярина.

Голицынъ зналъ, что козаки не терпъли Самойловича и боялся, чтобъ они, какъ узнаютъ, что гетманъ смѣняется, не начали своебольствовать расправляться съ тъми, которые возбудили противъ себя ихъ злобу. Онъ призваль къ себъ своихъ московскихъ полковниковъ, приказаль имъ объявить старшинъ о содержаніи царскаго указа и самимъ распорядиться, чтобы Самойловичь могь быть схвачень безь всякаго шума; для этого приказано было вечеромъ запереть обозъ; шатеръ гетмана и его пожитки находились внутри обоза: вельно было незамьтно для гетмана окружить его со всыхь сторонь возами. Какъ ни тихо все это дълалось, но нъкоторые благопріятели гетмана смекнули, что затъвается недоброе и извъстили Самойловича. Самойловичъ быль увърень, что обвинить его въ измёнё нельзя, и не надъялся, чтобы ктонибудь решился на это; онъ подозреваль, что если последовала на него жалоба, то за его управленіе, которое, какъ онъ хорошо сознаваль, было для многихъ несносно, но въ этомъ онъ надъялся отговориться и оправдаться, тъмъ болве, что никакъ не могъ допустить, чтобы московское правительство, зная его върную многольтнюю службу, лишило его гетманства. Запершись въ своемъ шатръ, ночью гетманъ писалъ оправдание своихъ поступковъ и отправилъ написанное къ полковникамъ. Ему не отвъчали. Кругомъ его ставки на ивкоторомъ разстояніи быль поставлень карауль. Въ полночь генеральный писарь Василій Кочубей явился къ Голицыну, извъстиль, что все готово, все сдълано тихо, гетманъ подъ карауломъ, и просилъ приказанія, что дёлать далье. Голицынъ приказалъ на разсвътъ привести къ нему гетмана вмъстъ съ его сыномъ, а между тъмъ держать подъ карауломъ расположенныхъ къ гетману лицъ, чтобы не дали въ-пору знать другому его сыну, котораго ждали изъ похода къ дивпровскимъ низовьямъ.

Но на разсвътъ Самойловичъ отправился въ церковь къ заутрени; старшины не ръшились входить въ церковь и нарушить богослуженія, они дожидались его у входа въ церковь. Какъ только, отслушавши заутреню, гетманъ вышелъ изъ церкви, бывшій полковникъ переяславскій, Дмитрашка Райча, схватилъ его за руку и сказалъ: «иди другой дорогою!» Гетманъ не по-



Внутренній видъ Успенскаго Собора въ Москив. Съ рис. С. Иванова.



Царь Алексій Михайловичь любуется младенцемъ Петромъ.



Въ монастырскомъ притворъ въ ожиданіи службы. Съ рис. Г. Зейденберга.



Уничтоженіе мѣстиччества (1682 г.). царь Өеодоръ Алексѣевичъ приказываетъ сжечь въ присутствін собора разрядныя книги.

казалъ ни малъйшаго удивленія и сказалъ: «я хочу говорить съ московскими полковниками». Тутъ подошли полковники и вели арестованнаго гетманскаго сына Якова, который на разсвътъ хотълъ прорваться сквозь обозъ и былъ схваченъ. Съ гетманомъ не стали говорить, посадили его на дрянной возъ, а сына его на клячу безъ съдла и повезли обоихъ въ ставку Голицына.

Голицынъ и съ нимъ военачальникъ и полковники московскаго войска сидъли на стульяхъ, на открытомъ мъстъ. Гетмана съ сыномъ поставили подлъ приказнаго шатра; старшина, обвинители, по требованію Голицына, явились передъ совътъ военачальниковъ, и въ короткой ръчи повторили сущность тъхъ сбвиненій, которыя изложили въ своей челобитной, а въ заключеніе просили оказать правосудіе надъ гетманомъ. Всъ сидъвшіе встали. Голицынъ сказалъ: «не подали ли вы на гетмана жалобу по недружбъ, по злобъ или по какому-нибудь оскорбленію, которое можно удовлетворить инымъ образомъ?»

Козаки отвъчали: «велики были оскорбленія, нанесенныя гетманомъ всему народу, а многимъ изъ насъ наиначе; но мы бы не наложили рукъ на его особу, если бъ не его измъна: объ этомъ нельзя было намъ молчать; гетманъ всъми ненавидимъ—и такъ много труда стоило удерживать народъ: онъ

бы разорваль его на клочки».

Голицынъ велъль позвать гетмана.

Самойловичъ пришелъ, опираясь на палку съ серебрянымъ набалдашни-комъ; его голова была обвязана мокрымъ платкомъ, онъ страдалъ головными и глазными болями.

Бояринъ изложилъ ему коротко, въ чемъ его обвиняли.

Самойловичъ отвергалъ все взводимое на него и сталь оправдываться. Но туть на него накинулись полковники: Солонина, Дмитрашка Райча, Гамалія. Завязался горячій споръ, полковники разсвирѣпѣли до того, что готовы были поколотить гетмана, но Голицынъ не допустилъ ихъ до этого и велѣлъубести обвиненнаго.

Голицынъ объявилъ, что теперь они могутъ выбирать новаго гетмана, а для этого нужно созвать духовенство и знатнъйшихъ козаковъ со всъхъ полковъ. Немедленно былъ отправленъ гонецъ къ окольничему Неплюеву, начальствовавшему надъ отрядомъ, посланнымъ въ днъпровскія низовья. Неплюеву приказывали арестовать сына гетманова Григорія, его друга переяславскаго полковника Леонтія Полуботка и другихъ, и препроводить ихъ къ Голицыну.

Однако, чего боялись, того не избъжали. Козаки, услышавши о томъ, что случилось съ гетманомъ, начали своевольничать. Въ Гадяцкомъ полку убили полковника Кіашку, и съ нимъ нъсколько начальныхъ лицъ; въ Прилуцкомъ, стоявшемъ тогда на Низу въ Кодакъ, взволновавшіеся козаки сожгли ва горящей печи своего полковника Лазаря Горленка и нъсколькихъчеловъкъ побили; козаки собирались шайками, уходили и распространяли странъ. Гетманъ до крайности былъ всъмъ ненавистенъ; вмъстъ съ нимъ ненавидъли его сыновей и благопріятелей. Самойловичь завель отяготительныя монополіи на вино, медъ, деготь и другіе предметы, выдумываль разныя новогведенія для своего обогащенія. Пріобрътеніе богатства для себя и для своей родни было у него цълью жизни. Онъ окружалъ себя компанейцами и сердюками (пъхотное войско), устроенными для приведенія къ послушанію народъ, все еще не потерявшій своего зав'тнаго стремленія окозачиться; оппрадся, сверхъ того, на московскія силы и велъ себя, какъ деспотъ. Съ самыми старшинами онъ обращался надменно; никто не смълъ състь въ его присутствін или накрыть голову; самъ происходя изъ духовнаго званія, онь презрительно обходился съ священниками. Понятно, что его паденіе возбудило не жалость къ нему, а ожесточение ко всемъ темъ, кто верно служиль ему, кто потакаль его алчности и чванству, кто самь, подъ его покровительствомь, позволяль себъ самоуправство и насилія. Московское войско принуждено было укрощать вспыхнувшій бунть. Это побудило Голицына немедленно приступить къ избранію новаго гетмана.

На другой же день послъ низложения Самойловича, Голицыну подали статьи, по которымъ долженъ быть избранъ новый гетманъ. Онъ были въ смыслъ прежнихъ статей. Козаки на этотъ разъ пытались расширить права отдъльнаго самоуправленія Малороссіп и просили, чтобы гетману дозволено сыло сноситься съ иноземными державами; это не было принято. Владъльцы маетностей выговорили себъ право судить подданныхъ и заставлять ихъ давать себъ положенные приносы, возить съно и дрова. Маетности генеральной старшины, заслуженныхъ знатныхъ особъ, а также имънія архіепископскія, митрополичы и монастырскія освобождались отъ всякихъ войсковыхъ поборовъ. Такимъ образомъ, утверждалось господство новаго панства, грозившее устроить порабощеніе народа. Съ московской стороны включена статья, показывающая стремленіе къ солиженію двухъ народовъ: гетману и старшинъ вмънялось въ обязанность соединять малороссійскій народь съ великороссійскимъ, какъ посредствомъ супружествъ, такъ и другими путями, чтобы никто не говорплъ, что малороссійскій народъ гетманскаго регименту (правленія), и чтобы единогласно всъ считали малороссіянь сь великороссіянами за единый народь.

Старшины, поставляя статьи, дали понять Голицыну, что они выберутть въ гетманы изъ своей среды того, на кого онъ укажетъ. Бояринъ назвалъ Ма-

зепу, который умъль ему понравиться.

На другой день, 25 іюля, открылась рада. Совершено было молебствіе въ походной церкви, находившейся въ шатръ. Вынесли знаки гетманскаго достоинства и положили на столъ, покрытый ковромъ. Бояринъ спросилъ собравшихся козаковъ: кого желаютъ они выбрать въ гетманы?

Закричали: Мазепу!

Нъсколько голосовъ, не знавшихъ, что дъло объ избраніи уже заранье ръшено сильнъйшими людьми, произнесли-было имя обознаго Борковскаго,

но сторонники Мазепы тотчасъ заглушили ихъ.

Мазепа быль избранъ и утвержденъ, а Голицынъ получиль отъ него десять тысячъ рублей въ поминокъ. Бывшій гетманъ съ сыномъ Яковомъ отправленъ въ Сибирь. Другой сынъ Григорій казненъ въ Съвскъ. Жены Самойловичей оставлены были въ Малороссіи на скудномъ содержаніи, удѣленномъ имъ по царской милости изъ богатства ихъ мужей.

Имущество Самойловича было описано: половина взята на государя, по-

ловина отдана на войсковую казну.

### VII.

### СТЕНЬКА РАЗИНЪ.

Въ жизнеописаніи царя Алексъя Михайловича мы уже показали, что его парствованіе, особенно въ шестидесятыхъ годахъ XVII въка, было чрезвычайно эяжелымъ временемъ для Россіи. Кромъ тягостей, налагаемыхъ правительствомъ, кромъ произвола всякаго рода начальствующихъ и обирающихъ народъ лицъ, русскіе несли на себъ слъдствія обременительной и дурно веденной войны съ Польшею. Побъги-давнее обычное средство русскихъ избавляться отъ общественной тяготы--увеличивались, несмотря на строгія распоряженія къ удержанію людей на прежнихъ мъстахъ; умножались разбон, несмотря на то, что ловля разбойниковъ стала одной изъ главнъйшихъ заботъ правительства. Ненависть къ боярамъ, воеводамъ, приказнымъ людямъ и богачамъ, доставлявшимъ выгоды казнъ и самимъ себъ, приводила къ тому, что жители перестали смотръть на разбойниковъ, какъ на враговъ своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатныхъ и богатыхъ, но не трогали бъдняковъ и простыхъ людей; разбойникъ сталъ представляться образцомъ удали, молодечества, даже покровителемъ и мстителемъ страждущихъ и угнетенныхъ. При такомъ взглядь, оставался уже только одинъ шагъ, чтобы разбойникъ сделался главою народнаго возстанія. Толпы беглецова укрывались на Дону и тамъ усвоивали себъ понятія о козацкомъ устройствъ, при которомъ не было ни тягла, ни обременительныхъ поборовъ, ни ненавистныхъ воеводъ и дьяковъ, гдт вет считались равными, гдт власти были выборныя; козацкая вольность представлялась имъ самымъ желаннымъ образцомъ общественнаго строя. По давнему козацкому обычаю, всемъ давался приотъ на тихомъ, вольномъ ону. Бъглецы стали тамъ называть себя козаками. Природные козаки не мъшали имъ въ этомъ, хотя гордились передъ ними и считали себя выше «старыхъ» природныхъ козаковъ признавало въ этомъ званіи и правительство, бъглецовъ же именовало не иначе, какъ «воровскими козаками». Сами природные козаки, по отношенію къ своему состоянію, различались на людей домовитыхъ или богатыхъ, и на болье бъдныхъ или простыхъ. Домовитые расположены были держаться исключительно своего стараго козацкаго братства, по возможности, ладить съ московскимъ правительствомъ, чтобы при еге нокровительства сохранять свои вольности и чуждались безпомныхъ былецовь, которыхъ презрительно называли «голытьбою»; тъ же, которые были побъднъе, готовы были, ради поживы, брататься съ этой «голытьбою» «воровскими козаками». Но для голытьбы было мало средствъ къ жизни на Дону; естественно должно было явиться у ней желаніе вырваться куда-нибудь для поживы; государство русское было для нея враждебно: тамъ были ея заклятые лиходън-служилые приказные и богатые люди; туда рвались поровские козаки не только для грабежа, но и для міценія: простой же русскій народъ быль все-таки для нихъ роднымъ; и вотъ естественно возникла мысль: какъ было бы хорошо, если бы на Руси истребить все, что давило простой народъ, и устроить козацкую вольницу. Нужно было только человъка, который бы соединилъ около себя всю донскую голытьбу и подняль ее на исполнение завътной лумы, засъвшей во многихъ головахъ.

Такой человъкъ явился.

Въ 1665 году часть донскихъ козаковъ съ атаманомъ Разинымъ участвовала въ походъ князя Юрія Долгорукаго противъ поляковъ. Атаманъ Разинъ сталъ просить князя отпустить его домой. Князь Долгорукій отказаль на-отръзъ. Атаманъ, считая, что служитъ бълому царю по своему хотъпію, а не по долгу, ушелъ самовольно со своею станицею. Его догнали и, по приказанію князя Долгорукаго, казнили. Было у этого казненнаго атамана два брата: Степанъ или Стенька и Фролка.

Неизвъстно, ушелъ ли тогда Стенька изъ войска князя Долгорукаго или дождался конца похода, но въ слёдующемъ затёмъ году, онъ задумаль не только отомстить за брата, но и задать страха всемь боярамь и знатнымъ людямь Московскаго Государства. Стенька Разинь быль человькъ крыпкаго сложенія, необыкновенно предпрінмчивый и дівтельный, человікь непреодолимой води, которая уже одна могла заставить преклониться передъ нимъ тодпу, -своенравный и непостоянный и вмёстё съ тёмъ неуклонный въ принятомъ намфреніи, то мрачный и суровый, то разгульный до бъщенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный съ нечеловъческимъ терпъніемъ переносить всякія лишенія, то нікогда ходившій на богомолье въ далекій Соловецкій монастырь, то впоследствін пренебрегавшій посты и не хотевшій знать ни тапиствь, ни священниковь. Въ его ръчахъ было что-то обаятельное. Толпа чуяла въ немъ какую-то небывалую силу, передъ которой нельзя было устоять, и называла его колдуномъ. Жестокій и кровожадный, онъ забавлялся какъ чужими, такъ и своими собственными страданіями. Законъ, общество, церковь, --- все, что стъсняеть личныя побужденія человъка, стали ему ненавистны. Состраданіе, честь, великодушіе-были ему незнакомы. Это быль выродокъ неудачнаго склада общества; местью и ненавистью къ этому обществу было проникнуто все его существо.

Этотъ человъкъ, какъ говоритъ о немъ народная пъсня, «пе хаживалъ въ козацкій кругъ, не думалъ думушки со старыми козаками, а сталъ думать кръпкую думушку съ голытьбою»... Люди, лишенные крова, зачастую

олодные, готовые на всякій бунтъ п разбой, нашли въ немъ своего «батюш-.у». Стенька, собравши около себя удалую ватагу, въ апрълъ 1667 года, поадилъ ее на четыре струга и поплылъ съ нею вверхъ по Дону, туда, гдъ форть сближается съ Волгою и гдъ всегда былъ сборный пунктъ воровскихъ коаковъ.

Ватага Стеньки, состоявшая тогда изъ двухъ тысячъ человѣкъ, имѣла козацкое устройство: была раздѣлена на сотни и десятки; надъ сотнею намъствовалъ сотникъ, надъ десяткомъ десятскій. Стенька былъ атаманомъ: кауломъ у него былъ Ивашка Черноярецъ. Они стояли на высокомъ бугрѣ на берегу Волги—гдѣ именно, неизвѣстно. (Выше и ниже Камышина естъ тѣсколько мѣстъ, которыя называются буграми Стеньки Разина). Стенька напалъ на весенній караванъ съ хлѣбомъ, идущій въ Москву. Тутъ были казенныя суда, патріаршія и струги частныхъ лицъ. На одномъ изъ нихъ везли сыльныхъ въ Астрахань. Начальника стрѣлецкаго отряда изрубили; приказчика, отправленнаго при судахъ, повѣсили съ тремя человѣками. Ссыльные были освобождены. Стенька сказалъ простымъ рабочимъ и стрѣльцамъ:

«Вамъ всёмъ воля; идите себё, куда хотите; силою не стану принукдать быть у себя; а кто хочетъ идти со мною, будетъ вольный козакъ. Я пришелъ бить бояръ да богатыхъ господъ, а съ бёдными и простыми готовъ, какъ

брать, всёмъ подёлиться».

Всъ рабочіе и простые стръльцы пристали къ нему.

Стенька завладёль судами и всёмь имуществомь, какое было на нихь, и поплыль внизь уже на тридцати стругахь; проплыль подь стёнами Царицына, съ которыхь стрёляли по воровскимь козакамь, но не сдёлали имь никако-

со вреда: это было приписано въдовству Стеньки.

Подъ Чернымъ Яромъ три астраханскихъ струга со стрѣльцами пристаим къ ватагѣ Разина. Отсюда Стенька направился къ сѣвернымъ берегамъ
каспійскаго моря, достигъ устья Яика, оставилъ свою ватагу, не доходя Яицкаго городка, а самъ съ тремя товарищами подощелъ къ городу и попросился
пустить ихъ «Богу помолиться». Яицкій стрѣлецкій голова пустилъ ихъ, а
гости, затѣмъ пользуясь оплошностью этого головы, отворили ворота всей
своей ватагъ. Стрѣлецкому головъ, начальнымъ людямъ и многимъ стрѣльцамъ
отрубпли головы, а остальнымъ стрѣльцамъ и простымъ людямъ сказалъ
Стенька:

«Даю всёмь волю и васъ не насилую; хотите-за мною идите въ козаки,

не хотите—ступайте себъ въ Астрахань».

Говорилъ онъ это для того, чтобы расположить къ себъ чернь, и въ полной увъренности, что всъ послъдуютъ за нимъ; но когда нъкоторые вздумали воспользоваться позволеніемъ Стеньки и дъйствительно отправились въ Астрахань, то Стенька послалъ за ними погоню съ приказомъ рубить ихъ и бросать въ воду.

Стенька пробыль лёто въ Янкт, а въ сентябрт отправился къ устью Волги, разгромиль кочевыхъ татаръ, ограбилъ какое-то турецкое судно и

вернудся въ Яикъ на зиму.

Астраханскій воевода, князь Хилковъ, посылалъ въ Яикъ козаковъ и просилъ отпустить астраханскихъ и яицкихъ стрѣльцовъ и улусныхъ людей, взятыхъ въ полонъ. Степька отъ имени всего своего козачьяго круга отвѣ-

мы вст свою вину принесемъ великому государю и стрельцовъ отпустимъ,

а теперь не пустимъ никого».

Новый астраханскій воевода, смѣнившій Хилкова, князь Прозоровскій, попытался въ свою очередь подѣйствовать на Разина увѣщаніями и послаль къ нему для этой цѣли двухъ пятидесятниковъ; но одинъ изъ нихъ вернулся въ

Астрахань съ извъстіемъ, что Разинъ убилъ его товарища. Въ 1668 году Стенька вышелъ въ море и болъе года не знали, гдъ онъ

«Когда придетъ великаго государя милостивая грамота ко мнъ, тогда

обрътается, а между тъмъ къ нему отправлялись одна за другою разныя вата

ги удальцовъ со своими атаманами 1).

Козаки Стеньки по всему берегу Каспійскаго моря отъ Дербента до Бак сожигали деревни, замучивали жителей, дуванили между собою ихъ имуще ства. Въ іюль они достигли Гилянскаго залива. Тутъ они узнали, что на них готовится персидская военная сила. Стенька пустился на хитрости, вступил въ переговоры съ персіянами и объявиль, будто бъжаль со своими людьми от московскаго государя и желаеть съ козаками поступить въ подданство персидскаго шаха. Хитрость удалась: козакамь дозволили, взявши отъ персіянь за ложниковъ, послать трехъ своихъ удальцевъ въ Испагань предлагать подданство шаху; но сами козаки вслёдъ затъмъ отправились къ Фарабату, взял этотъ городъ, разграбили, сожгли до основанія, разорили увеселительные ша ховы дворцы, выстроенные на берегу моря, перебили много жителей, набрал множество плънныхъ. Стенька, на полуостровъ противъ Фарабата, заложил деревянный городокъ, остался зимовать. Онъ объявиль персіянамъ, чтобы он приводили къ нему христіанскихъ невольниковъ для обмёна. Отсюда козак дълали по временамъ набъги на сосёдніе острова.

Между тъмъ, посланные Стеньки достигли Испагани и были сначал приняты съ честью: шахъ поручилъ своему первому министру выслушать ихт Но мало-по-малу до персидскаго правительства доходили слухи о козацких разореніяхъ на каспійскомъ побережьи; вдобавокъ, въ Испагань прівхал московскій посоль и объясниль, что прибывшіе въ Испагань козаки — мятеж ники и разбойники. Персидское правительство стало снаряжать противъ Стень ки войско, но Стенька, не дожидаясь исхода своей продълки, перебрался уж со своими козаками на восточный берегъ Каспійскаго моря. Козаки устлис на Свиномъ островъ и дълали оттуда набъги на берегъ. Въ іюлъ напало н нихъ войско, высланное шахомъ на семидесяти судахъ. Начальствовалъ аста ранскій Менеды-ханъ. Съ нимъ быль сынъ и красавица дочь. Послѣ кровопро литной битвы козаки одольди. Ханъ бъжалъ съ остатками войска. Сынъ дочь его достались козакамъ. Стенька взялъ персіянку себъ въ наложниць Однако, козаки довольно дорого поплатились за эту побъду. Они потеряли д пятисоть человекь; кроме того, много ихъ погибло оть болезни, потому чт часто они принуждены были пить соленую воду и, несмотря на награбленны богатства, неръдко оставались безъ хлъба. Козаки по этой причинъ поворогил домой и, недалеко отъ устья Волги, ограбили купеческую бусу (судно), котора везла поминки персидскаго шаха русскому царю. Козаки захватили въ полон хозяйскаго сына Сехамбета и требовали за него выкупа пять тысячь рублей Отецъ его съ этою въстью прибъжаль въ Астрахань.

Астраханскій воевода Прозоровскій тотчасъ отправиль противъ коза ковъ на стругахъ своего товарища, князя Львова, съ отрядомъ воеруженных стръльцовъ. Утомившись погонею за козаками по морю, Львовъ отправилъ к нимъ посланца сказать, что они могутъ спокойно идти на Донъ, если согла сятся возвратить захваченные на Волгъ пушки и струги, отпустять забравныхъ ими служилыхъ людей, а съ ними купеческаго сына Сехамбета и другихъ плънниковъ.

Козакамъ было на-руку такое предложеніе. Число ихъ со дня на ден уменьшалось отъ болъзней. Стенька согласился на предложеніе Львова, в купеческаго сына отдаваль не иначе, какъ за выкупъ въ пять тысячъ рублеі Львовъ привелъ Стеньку къ присягъ и поплылъ къ Астрахани, а за ним плылъ туда и Стенька со своею ватагою.

<sup>1)</sup> Нѣкто Сережка Кривой пробрадся на Волгу со своею шайкою, а оттуда в море, и нагналъ Стеньку близъ персидскаго города Раша или Решта. Вслѣдъ за тѣм составились и другія шайки. Терскіе воеводы доносили, что появился какой-то Алешь Протакинъ, съ двумя тысячами конныхъ, и запорожецъ Боба, съ четырымя стами запорожскихъ козаковъ.

Стенька отдаль князю Львову купеческаго сына за выкупь, который в должень быль выдать ему изъ приказной палаты. Самь онь, прибывши ородь съ главными козаками, положиль въ приказной палать свой бунчукъ накъ покорности. Козаки отдали пять мъдныхъ и шестнадцать желъзныхъ въ и нъсколько человъкъ плънныхъ персіянъ, а суда свои объщались отпо окончаніи плаванія по Волгъ.

Воеводы поспорили съ Стенькой, домогались отдачи всѣхъ пушекъ п ныхъ, удержанныхъ козаками, но Стенька поднесъ воеводамъ поминки изъ

гихъ персидскихъ тканей, и они не перечили ему больше.

Напрасно родственники и знакомые плънныхъ персіянъ обратились къ аханскимъ властямъ съ просьбою о возвращеніи своихъ земляковъ, родь и имуществъ. Воеводы отказали персіянамъ подъ разными благовидными погами: сами они подружились съ Стенькой, ъли, пили, прохлаждались

имъ; то они приходили къ нему, то онъ къ нимъ.

Козаки провели подъ Астраханью десять дней и каждый день ходили по ду, щеголяя передъ пестрымъ астраханскимъ населеніемъ шелковыми и атными одеждами, жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Они величали то атамана «батюшкой» и не только снимали передъ нимъ шапки, но клась ему въ землю. Расхаживая между народомъ, Стенька со всѣми говорилъ ово и привѣтливо, щедро сыпалъ золото и серебро, помогалъ нуждаюся и тѣмъ заранѣе пріобрѣлъ себѣ расположеніе астраханской черни. На ту Волги между козаками и астраханцами завязалась торговля, очень вы-

Однажды атаманъ кутилъ со своими товарищами на своемъ богато укра-

номъ стругъ.

Возлѣ Стеньки сидъла его наложница, плѣнная персидская княжна. Велѣпное платье, вышитое золотомъ и серебромъ, жемчугъ и драгоцѣнные и болѣе придавали блеску ея ослѣпительной красотѣ. Поговаривали, что уже начинала пріобрѣтать силу надъ суровымъ сердцемъ атамана.

Стенька тогда сильно выпиль и пришель въ ярость, какъ это съ нимъ о бывало. Вдругъ онъ вскакиваетъ со своего мъста, быстро подходить къ

струга и говорить:

«Ахъ, ты, Волга-матушка, ръка великая! много ты дала мнъ злата и бра и всего добраго; какъ отецъ и мать славою и честью меня надълила, гебя еще ничъмъ не поблагодарилъ; на-жъ тебъ, возьми!»

Онъ схватилъ княжну одной рукой за горло, другою за ноги и бросилъ

лны.

Этотъ варварскій поступокъ не быль только пьянымъ порывомъ буйной вы. Стенька, какъ видно, завелъ у себя запорожскій обычай —— считать ценія козака съ женщиной поступкомъ, достойнымъ смерти. Его увлеченіе ивой персіянкою естественно должно было возбудить негодованіе и ропотъ которымъ Стенька не дозволялъ того, что дозволялъ себъ, и быть мово, желая показать, что не въ состояніи привязаться къ женщинъ, онъ пововаль красивой персіянкою своему вліянію на товарищей 1).

Изъ Астрахани Стенька съ товарищами отправился на Донъ, 4 сентября, вчныхъ стругахъ, данныхъ воеводами вмёсто морскихъ и на десяти моръ, которые Стенька удержалъ за собою, вопреки объщанію отдать ихъ.

По дорогъ къ Царицыну къ Стенькъ опять пристало нъсколько служилыхъ, ыхъ людей. Жилецъ Плохово, сопровождавшій козаковъ изъ Астрахани, товалъ Стенькъ не принимать ихъ; но Стенька отдълался своей обычной ой, что «никого не насилуетъ», и добавилъ, что у нихъ, козаковъ никогда одилось, чтобы бъглыхъ выдавать.

<sup>1)</sup> Что касается обращенія Стеньки къ Волгь, то здёсь, повидимому, онъ слювнаюму поверью — бросить что-чибудь въ раку изъ благодарности посль водпути, — поверье явыческихъ времень, когда реки считались одущевленными ствами





Русское посольство въ Китаћ Н. Т. Спафари 1675 г. Съ рис. Р. Штейна.



Царскій воевода выбрашаваєть ў Стеньки Разина соболью шубу, покрытув драгоцівннымь веропложимь здатоглавомь, напоминая атаману, что бояре вы Москві "могуть устроить для него в доброе и здое". Съ рис. Кошелева (изъ "Исторіи ръ картина». " изд. Н. Дементьева).

Подъ Царицынымъ къ Стенькъ пришла толпа донскихъ козаковъ съ раз-

ными жалобами на притъсненія воеводы Унковскаго.

Взовшенный Стенька побъжаль въ городъ къ воеводъ, въ приказную пзбу, съ угрозами и требоваль, чтобы воевода вознаградиль обиженныхъ козаковъ. Унковскій заплатиль все, чего требоваль Стенька.

«Смотри-жъ ты, воевода, — сказалъ тогда Стенька, — если услышу я, что ты будешь обирать и притъснять козаковъ, когда они пріъдуть сюда за сслью, начнешь отнимать у нихъ лошадей и ружья, да съ подводъ деньги брать, — я тебя живого пе оставлю!»

Воевода выслушаль это правоучение модча.

Затъмъ Стенькъ донесли, что Унковскій, ожидая его прибытія, приказать на кружечномъ дворъ продавать вино вдвое дороже, изъ боязни, чтобъ созаки не перепились и не стали буйствовать. Стенька съ козаками опять срибъжаль на воеводскій дворъ. Воевода, чуя бъду, заперся въ приказной избъ. Выбивайте бревномъ дверь!» кричалъ Стенька. Унковскій скрылся-было въ задней избъ, но когда начали и туда ломиться козаки, онъ выскочилъ въ окно. Стенька всюду искалъ его, бъгалъ даже въ церковь, кричалъ: «заръжу!», но не могъ отыскать Унковскаго. Тогда Стенька съ досады велълъ выпустить изъ гюрьмы колодниковъ, а козаки хвалились, что пустятъ «краснаго пътуха» и перебыотъ всъхъ приказныхъ и начальныхъ людей. Однако, на этотъ разъ они полько попугали.

Изъ Царицына Стенька пробрался на Донъ, основался на островъ, устроитъ городокъ Кагальникъ и обнесъ землянымъ валомъ. Сюда стала стекаться къ нему голытьба съ Хопра, Волги и Украины; вскоръ число его людей дошло до 2,700 человъкъ. Стенька щедро надълялъ всъхъ имуществомъ, а самъ жилъ, какъ и всъ, въ земляной избъ, показывая этимъ, что не на однихъ слозахъ проповъдуетъ равенство. Жена Стеньки и братъ его Фролка, находившие-

я въ Черкасскъ, тайно бъжали оттуда въ Кагальникъ.

Московское правительство было недовольно Прозоровскимъ за то, что сить выпустиль изъ рукъ Степьку Разина: хотя ему прежде и послана была милостивая грамота о козакахъ, но это дѣлалось для вида: Прозоровскій должень быль самъ догадаться и принять болѣе крѣпкія мѣры къ предупрежденію залывѣйшаго «воровства». Изъ Москвы посланъ былъ жилецъ Евдокимовъ съ дарскою грамотою къ донскимъ козакамъ, а на самомъ дѣлѣ, чтобы узнать, ито затѣвается у козаковъ Разина. Донской атаманъ Кориило Яковлевъ софаль кругъ и прочелъ милостивую царскую грамоту. Козаки поблагодарили рѣшили послать съ отвѣтомъ къ великому государю свою станицу. Но на пругой же день въ Черкасскъ явился Стенька со своею ватагой и началъ кривать, что московскіе бояре подстрекаютъ царя нарушать козацкія вольности, собралъ свой особый кругъ изъ преданныхъ себѣ козаковъ и велѣлъ привести къ себѣ Евдокимова.

«Зачъмъ ты прівхаль сюда?» спросиль Стенька.

Евдокимовъ отвъчалъ: «Прітхалъ съ царскою милостивою грамотою!»

«Не съ грамотою ты прівхаль, а лазутчикомь за мною подсматривать про насъ узнавать», закричаль Степька и удариль Евдокимова, а за нимъкозаки принялись отмъривать ему удары.

«Въ воду, въ воду его! посадить въ воду!» кричалъ Стенька.

Изонтаго Евдокимова бросили въ воду, а товарищей его посадили подъ

стражу. Последніе были потомь тайно освобождены Яковлевымь.

Послъ этого смълаго поступка Стеньки, донскіе козаки толпами стали переходить къ нему. Онъ громко объявляль, что пора идти на бояръ и созы-

валъ молодцевъ на Волгу.

Зная его щедрость, нъкоторые обратились къ нему съ просьбою возстаповить храмы, незадолго передъ тъмъ сгортвине въ Черкасскъ. «На что церкви? Къ чему попы? — сказалъ имъ на это Стенька: — вънчать, что-ли? Да не все ли равно: станьте въ паръ подъ деревомъ, да проплящите вокругъ, вотъ и повънчались». (Въроятно, Стенька взялъ это изъ древней народной пъсни

гдь говорится о подобномъ вънчаніи вокругь ракитова куста).

Въ мат Стенька собрадся въ походъ и направидся прямо къ Царицыну По дорогъ къ нему присталъ извъстный воръ Васька Усъ. Четыре года передутъмъ прославился онъ тъмъ, что съ шайкою бъглыхъ крестьянъ разорялъ по мъщиковъ и вотчинниковъ по воронежскимъ и тульскимъ украиннымъ мъстамъ Стенька сдъдалъ его своимъ асауломъ.

Въ Царицынъ уже все было готово жъ приходу Стеньки. Опъ зарашъ расположилъ къ себъ жителей, распустивъ черезъ своихъ посланцевъ слухъ будто къ нимъ идетъ царское войско съ тъмъ, чтобы погубить ихъ, а онъ Стенька. станстъ оборонять ихъ. Часть войска Стеньки подъъхала на судахъ другая половина подошла сухимъ путемъ и окружила городъ конницею и пъ хотою. Смънившій Унковскаго царицынскій воевода Тургеневъ заперъ городскія ворота и пригстовился къ защитъ. Но царицынцы впустили козаковъ вт городъ. Тургеневъ заперся въ башнъ съ племянникомъ, боярскими людьми, десятью стръльцами и тремя царицынцами. Стенька былъ принятъ съ почетом пъкоторыми духовными: царицынцы устроили ему попойку. Покутивши ст ними, Стенька принялся добывать башню, гдъ засълъ воевода. Бывшіе съ Тур геневымъ люди погибли въ свалкъ, а самъ Тургеневъ былъ взятъ живьемъ Его повели на веревкъ къ Волгъ, кололи, ругались надъ нимъ, а потомъ бросили въ воду.

Тутъ донесли Стенькъ, что сверху плывутъ московскіе стръльцы, по сланные на защиту низовыхъ городовъ.

Стенька вышелъ изъ города со своими козаками и застигъ московскії стрядъ въ семи верстахъ отъ Царицына. Московскіе стрѣльцы, не зная, чт дѣлается въ Царицынѣ, спѣшили къ городу на судахъ; но ихъ приняли въ двогия: съ города били изъ пушекъ, а съ берега палили на нихъ козаки. До пяти сотъ человъкъ погибло, триста сдались Стенькъ. Начальниковъ утопили, а простыхъ стрѣльцовъ Стенька обласкалъ и посадилъ на свои суда гребцами.

Стенька провель въ Царицынъ около мъсяца и ввель тамъ козацко устройство: онъ раздълиль жителей на десятки и сотни и вмъсто воеводы, на значилъ городового атамана. Отсюда разсылаль онъ во всъ стороны своих людей съ возмутительными письмами къ простому народу, а козаки его по грабили нъсколько судовъ на Волгъ и взяли Камышинъ.

Въсть о неожиданномъ взятіи Царицына произвела въ Астрахани силь ный переполохъ. Воеводы на-скоро снаридили до сорока судовъ, снабдили пуш ками, посадили на нихъ около трехъ тысячъ человъкъ и отправили противт Стеньки подъ начальствомъ князя Семена Ивановича Львова.

Стенька тотчась же узналь, что изъ Астрахани послана на него военная сила. Онъ собралъ кругъ и, по приговору круга, оставилъ въ Царицынъ по че довъку съ десятка для охраны города, а самъ, съ остальною силою, состояв шею изъ восьми или десяти тысячъ человъкъ, двинулся къ Астрахани. Части козаковъ съ самимъ Стенькою плыла по Волгъ на-встръчу Львову; отрядъ ков ницы, подъ начальствомъ Васьки Уса и Еремъева шелъ по берегу. Подъ Чер нымъ Яромъ увидали они суда Львова. Въ войскъ последняго находилиси пъсколько посланцевъ Стеньки. Они нашептывали стръльцамъ, что Стеньки идетъ за народъ и что если они передадутся ему, то учинятъ добро и себъ, в всему народу, и такъ успъли настроить простыхъ служилыхъ, что какъ тольки подошелъ Стенька, такъ они привътотвовали его въ одинъ голосъ:

«Здравствуй, нашъ батющка, смиритель всёхъ нашихъ лиходёевъ!»

Начальниковъ связали и выдали козакамъ.

«Теперь, — сказалъ Стенька служилымъ, — мстите вашимъ мучите лямъ. что хуже татаръ и турокъ держали васъ въ неволѣ: я пришелъ даровати вамъ льготы и свободу! Вы мнѣ братья и дѣти, и будете вы такъ же богаты какъ я, если останетесь мнѣ вѣрны и храбры!»

Стрилецких толовъ, сотниковъ и дворянъ, по обычаю, перебили. Львовъ оставленъ въ живыхъ,

Стенька сталь наводить справки: какъ примуть его въ Астрахани. Ему отвъчали, что тамъ все свои люди и сдадутъ городъ, какъ только опъ при-

оть туда.

Въ Астрахани уже ждали прихода Разина. Воевода Прозоровскій и митрополить Іосифъ сознавали опасность своего положенія. Въ Астрахани не было недостатка въ оружіи и запасахъ, но нельзя было расчитывать на върность стръльцовъ и жителей. Еще могла бы спасти ихъ помощь изъ Москвы, но послать туда гонца съ въстью не предвидълось пикакой возможности: по Волгъ шли струги Стеньки; въ степи ръзались между собою калмыки...

Разныя предвнаменованія еще бол'є усиливали тревогу: тряслась земля; шли проливные дожди съ градомъ; на неб'в радужными цв'втами играли

три столпа...

18 іюня услыхали въ Астрахани, что Стенька уже недалеко. Митрополитъ съ духовенствомъ устроилъ вокругъ города крестный ходъ. Впереди несли икопу Божьей Матери; у каждыхъ воротъ совершалось молебствіе. Воевода ст городовымъ приказчикомъ обощелъ всѣ городскія стѣны, осмотрѣлъ орудія, разставилъ стрѣльцовъ, пушкарей, затинщиковъ и воротниковъ. Чтобы прекратитъ всякое сообщеніе, всѣ ворота завалили кирпичемъ. Приготовлены были кучи камней и кипятокъ.

21 іюня подъ вечеръ вдругъ зазвонили колокола на астраханскихъ башняхъ. Тревога была не напрасная. Степька и его козаки съ лъстницами шли

на приступъ Астрахани.

Воевода выёхаль со двора съ братомъ своимъ. Затрубили въ трубы на сигналъ къ сражению. Воевода со стрёлецкими головами, дворянами, дётьми боярскими и подъячими направился къ Вознесенскимъ воротамъ, такъ какъ козаки показывали видъ, что хотятъ оттуда сдёлать приступъ; но на самомъ дълъ Стенька, пользуясь наступавшею темнотою, велёлъ подставлять лёстницы въ другомъ мъстъ, гдъ осажденные сами подавали козакамъ руки и пересаживали черезъ стёны. Воевода тогда замътилъ свою оплошность, какъ услышаль пять выстръловъ: то былъ роковой сигналъ на сдачу города.

Чернь и обдняки бросились на дътей боярскихъ, дворянъ и людей боярскихъ. Кто-то ударилъ воеводу коньемъ въ животъ. Онъ уналъ съ лошади; одинъ старый холопъ снесъ его въ соборную церковь и положилт на коверъ. Братъ воеводы былъ убитъ наповалъ. Стрельцы наменили вместе ст. астраханскими посадскими. Фролъ Дура, пятидесятникъ конныхъ стрельцовъ, последовалъ за раненымъ Прозоровскимъ въ церковь и сталъ въ дверяхъ съ обнаженнымъ пожемъ, решившись не иначе пустить козаковъ въ храмъ, какъ черезъ свое

мертвое тъло.

Начали сбёгаться въ церковь всё, кому грозила бёда отъ рабовъ, подначальныхъ и бёдняковъ. Спёшили туда женщины съ дётьми. Прибёжалъ и митрополитъ. Онъ былъ въ большой дружбё съ воеводою. Съ плачемъ припадалъ старикъ къ груди раненаго, утёшалъ, исповёдывалъ и причастилъ. Двери храма были заперты желёзною рёшеткою. Занималась заря. Козаки съ двухъ сторонъ входили въ городъ. Толпа ихъ бросилась па соборную паперть. Фролъ Дура былъ изрубленъ въ куски; козаки изломали рёшетку и ворвались въ церковь. Прозоровскаго вынесли и положили подъ «раскатомъ»; затёмъ стали хватать всёхъ бывшихъ въ церкви, вязали назадъ руки и сажали рядомъ подъ стёнами колокольни въ ожиданіи суда Стеньки.

Въ восемь часовъ явился Стенька на судъ. Онъ началъ съ Прозоровскаго, приподнялъ его за руку и выпелъ на раскатъ. Всъ видъли, какъ Стенька сказалъ что-то воеводъ на ухо, а тотъ отрицательно покачалъ головою; вслъдъ затъмъ Стенька столкнулъ воеводу съ раската головой внизъ. Дошла очередъ и до связанныхъ, которыхъ было около четыреста пятидесяти человъкъ. Всъхъ приказалъ перебить Стенька. Чернь исполнила приговоръ атамана; по его при-

казанію, тіла были свезены въ Троицкій монастырь и погребены въ одной общей могилі. Туть было и тіло Прозоровскаго.

Вслідь за этой расправой, Стенька, не терпівшій ничего писаннаго, приказаль вытащить изъ приказной палаты всі бумаги и сжечь на площади. «Воть, — говориль онь, — я сожгу такъ всі діла па верху у государя!»

Имущество убитыхъ было подуванено между козаками и приставшими къ нимъ стръльцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и

торговые дворы: товаръ также делили.

Астрахань была обращена въ козачество. Стенька пробылъ въ этомъ городъ три недъли и почти каждый день бывалъ пьянъ. Онъ обрекалъ на мученія и смерть всякаго, кто имълъ несчастіе не угодить народу. Тъхъ ръзали, тъхъ топили, инымъ рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены козачьи и посадскія неистовствовали надъ вдовами 1) дворянъ, дътей боярскихъ и приказныхъ. Тъхъ, кто выказывалъ состраданіе къ жертвамъ, заколачивали до смерти. Астраханцы, еъ подражаніе Стенькъ, стали въ постные дии ъсть мясо и молоко; кто не хотълъ, того припуждали силою.

Передъ уходомъ изъ Астрахани, Степька потребовалъ къ себъ двухъ сыновей Прозоровскаго, которые скрывались съ матерью въ палатахъ митрополита, и приказалъ повъсить за ноги. Потомъ, снявщи старшаго, Стенька велътъ его сбросить со стъны, а младшаго, восьмилътняго, чуть живого, высъчь

розгами и возвратить матери.

Оставивши въ Астрахани атаманомъ Ваську Уса, Стенька выступилъ изъ Астрахани, съ войскомъ въ десять тысячъ человъкъ, и поплылъ вверхъ по

Волгъ на двухъ-стахъ судахъ; по берегу шла конница.

Послѣ Царицына первымъ городомъ на пути былъ Саратовъ, за нимъ Самара. Стенька взялъ оба города одинъ за другимъ, повѣсплъ тамошнихъ воеводъ, перебилъ дворянъ и приказныхъ людей. Въ обоихъ городахъ было

рведено козацкое устройство.

Между тъмъ посланцы Стеньки разошлись по всему Московскому Государству до отдаленныхъ береговъ Бълаго моря, пробирались и въ самую столицу, распространяли въ народъ «прелестныя» письма Стеньки, въ которыхъ онъ извъщаль, что идетъ истреблять бояръ, дворянъ и приказныхъ людей, искоренять всякое чинопачаліе и власть, установить козачество и учинить такъ, чтобы всякъ всякому былъ равенъ. «Я не хочу быть царемъ, — говорилъ и писаль Стенька: — хочу жить съ вами какъ братъ». Онъ зналъ, что кръпко насолили народу бояре, дворяне и приказные люди, и удачно направлялъ свои удары; но зналь онъ также, что кръпко въ народъ уваженіе къ царской особъ, п ръшился прикрыться личиною этого уваженія. Онъ распустиль слухь, будто съ нимъ находится царевичъ Алексъй <sup>2</sup>) и низверженный патріархъ Никонъ. Посланцы Стеньки толковали народу, что царевичъ убъжалъ отъ суровости отца и злобы бояръ, и Стенька идетъ возводить его на престолъ, а царевичъ объщаеть льготы и волю. Они ополчали православныхъ за гонимаго патріарха и въ то же время разжигали вражду старообрядцевъ противъ новшествъ, введенныхъ этимъ патріархомъ; инородцевь возбуждали противъ русскихъ, язычниковъ и мугамеданъ на христіанъ и обратно, рабовъ на господъ, служилыхъ противъ начальниковъ. Всв партіи, всв верованія, всв страсти затрогиваль Стенька, лишь бы произвести смуту и безпорядокъ и свергнуть ненавистный ему порядокъ; что будеть послъ, куда идти - надъ этимъ врядъ ли задумывался Стенька. Стенька сносился съ крымскимъ ханомъ и пытался призвать на Русь его орды; онъ отправиль даже, какъ говорять, посольство къ персидскому шаху, но въ этомъ потерпълъ неудачу.

2) Настоящій царевичь тогда уже умерь. Какой то черкасскій виязекь, ваятый

козаками въ плънъ, долженъ былъ поневоль играть роль царевича.

<sup>1)</sup> Нѣкоторыхъ изъ этихъ несчастныхъ козаки взяли себѣ въ жены, и Стенька пасильно заставляль священниковъ вѣнчать ихъ, а тѣхъ священниковъ, которые не слушались, бросали въ воду.

Изъ Самары Стенька направился къ Симбирску и прибылъ туда 5 сентября. Жители тотчасъ впустили его въ посадъ, гдъ находился острогъ, но взять самый городъ или кремль было дёло не легкое, такъ какъ онъ былъ хоошо укръплень; его защищаль тогда довольно значительный гарнизонь подъ начальствомь боярина Ивана Милославскаго. Около м'есяца пробыль туть Стенька и не могъ взять города, несмотря на то, что къ нему ежедневно прибывали новыя толпы. Положение осажденныхъ становилось все затруднительнъе. Еще немпого — и городъ, въроятно, сдался бы ворамъ, еслибы къ нему во-время не подоспъла на выручку помощь: изъ Казани шелъ по сухопутью князь Юрій Барятинскій съ войскомъ. Заслышавь о его приближеніи. Стенька вышель къ нему на встръчу. Произошла жаркая схватка. Нестройныя воровскія шайки не могли сладить съ войскомъ Барятинскаго, гді были солдаты, обученные по-европейски. Долье другихь держались донцы, Стенька дрался отчаянно; его хватили по головъ саблею и прострълили ногу. Наконецъ. видя. что держаться долже нельзя, онь отступиль. Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся цѣлый донь.

З октября Барятинскій подошель къ кремлю и высвободиль Милославскаго изь осады. Козаки пошли на приступь, пытались-было зажечь кремль и — опять неудача. Стенька, видя, что не одольть ему врага, овжаль тайно почью со своими донцами и покинуль остальныхь своихь сообщниковь на

произволъ судьбы.

Утромъ оставленные подъ Симбирскомъ мятежники увидъли, что козаки ихъ покинули и сами бросились къ Волгъ, чтобы захватить оставшіяся суда и убъжать на нихъ. Но Барятинскій послаль на воровъ ратныхъ людей: принертые къ Волгъ и поражаемые выстрълами, они падали въ воду. Болъе шести сстъ человъкъ было взято въ плънъ. Ихъ казнили, Весь окрестный берегъ былъ покрытъ рядомъ висълицъ.

Жители подгороднихъ слободъ, приставшіе къ Стенькъ являлись къ вое-

водамъ съ повинною.

Побъда эта была до чрезвычайности важна. Еслибы успъхъ былъ на сторонь Стеньки, то мятежъ приняль бы, въроятно, ужасающіе размъры. Уже все пространство между Окою и Волгою на югь до саратовских степей и на западъ до Рязани и Воронежа было въ огиъ. Возмутители бродили плайками и поднимали народъ: въ нъкоторыхъ мъстахъ они сами обращали въ пепелъ селенія, а потомъ возбуждали къ мятежу лишенныхъ крова и имущества. Мужики помѣщичьи и вотчинные, монастырскіе, дворцовые и тяглые стали умерщвлять своихъ господъ, приказчиковъ и начальныхъ людей, выказывая при этомъ замъчательную изобрътательность въ жестокостяхъ, какъ всегда бываеть при пародныхъ возстаніяхъ. Имя «батюшки» Степана Тимовеевича неслось все далъе и далъе: уже въ самой Москвъ начали поговаривать, что Стенька вовсе не воръ. На съверъ отъ Симбирска, по всему протяженію нагорной стороны, поднялись язычники, инородцы, мордва, чуващи, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтують. Въ алатырскомъ увздв собралось мятежное ополчение изъ пятнадцати тысячъ человъкъ. Вслъдъ затъмъ пачалось волнение вь богатомъ и большомъ селъ Лысковъ и охватило Нижегородскую землю. Шайки мятежниковь овладьли монастыремь Макарія Желтоводскаго, осаждали Нижній, но были разсѣяны.

Возстаніе разлилось по всей полось, занимающей нынъшнія губернін: Симбирскую, Пензенскую и Тамбовскую. Поднялись темниковскій, кадомскій и тамбовскій утзды. Темниковскіе крестьяне, подъ предводительствомъ какого-то попа Саввы, грабили господскіе дома, чинили поруганіе надъ женщинами. Витьсть съ ними ходила старица (монахиня) Алёна, переодътая въ мужское платье. Ее считали въдьмой: она носила съ собой заговорпыя письма и коренья и посредствомъ ихъ пріобрътала побъду. Шайка эта была разсъяна княземъ Долгорукимъ и старица Алена сожжена на срубъ. Города Корсунь, Саранскъ, оба Ломова — Верхній и Нижній, Пенза попались въ руки мятежниковъ: вездъ убивали воеводь и приказныхъ людей, сожигали бумаги, устроивали козачество, провозгланияли всъмъ равную свободу. Простой народъ большею частью приставаль къ мятежникамъ. Но вездъ торжество ихъ было недолговременное. Отряды ратныхъ людей разбивали нестройныя толпы; возставшіе поселяне покорились, обыкновенно увъряя, что пристали къ мятежу поневолѣ и выдавали зачинщиковъ и предводителей. Круто распоряжались московскіе воеводы съ болѣе виновными мятежниками: однихъ вѣшали, другихъ сажали на колъ, иъкоторыхъ драли крючьями, засѣкали до смерти на страхъ прочимъ; менѣе виновныхъ воеводы били кнутомъ и всѣхъ приводили къ присягѣ, а мугамеданъ и язычниковъ къ шерти. По свидѣтельству современника, главное мѣсто казней было въ Арзамасъ — главной стоянкъ князя Долгорукова 1).

Въ то самое время, когда волновалась восточная половина Московскаго Государства, братъ Стеньки. Фромка, попмылъ вверхъ по Дону и напалъ на

**К**оротоякъ, — но былъ разбитъ Ромодановскимъ.

Возстаніе отозвалось и въ слободскихъ полкахъ, населенныхъ малороссіянами: въ Острогожскъ, потомъ въ Чугуевъ, по было укрощено самими же слобожанами, не приставшими къ мятежникамъ.

На стверт за Волгою возстание вспыхнуло въ галицкомъ утздъ подъ на-

чальствомъ воровского козака Ильюшки, по было скоро усмирено.

И въ другихъ мъстахъ Русской земли народъ готовъ былъ откликнуться па призывъ Стеньки. Ожидали только дальнъйшихъ успъховъ предводителя, объщавшаго всъмъ русскимъ людямъ козацкую волю. «Разнесется въсть. — товоритъ современникъ, — что воры государевыхъ людей побили — и люди этому радуются; а скажутъ, что ратные государевы люди воровъ побили, — станутъ люди унылы и печалятся о погибели воровъ». Разсказываютъ, что въ эту ужасную зиму царскіе воеводы безъ жалости сожигали села и деревни, укрошая возмущеніе. и что вообще погибло тогда до ста тысячъ народу.

Чтобы подъйствовать на возбужденные умы парода религіознымъ страхомъ, по царскому повельнію, патріархъ Іосифъ съ освященнымъ соборомъ, на первой недъль поста. предалъ анавемь вора и богоотступника и обругателя

святой церкви Стеньку Разина со всеми его единомышленниками.

Постъ симбирскаго пораженія Стенька убъжаль на Донь и дълаль приготовленія къ новому походу, но атаманъ Корпило Яковлевъ настроилъ противь него донцовъ. Неудача лишила Стеньку прежияго обаянія на Дону. Напрасно сгарался Стенька варварскими казнями своихъ противниковъ попадавшихся ему пруки. навести страхъ и заставить себъ снова повиноваться; напрасно приступаль онъ къ Черкасску и хотълъ взять его. Онъ удалился въ свой городокъ Кагальникъ, не унываль и все еще скликалъ народъ къ себъ, но донцы весною папали на него и взяли его въ плънъ, вмъстъ съ его братомъ, Фролкою. Кагальникъ былъ разоренъ.

Неизвъстны подробности взятія Стеньки, но современные иностранцы и малороссійская льтопись говорять, что опъ быль взять обманомъ. Обоихъ братьевъ привезли сначала въ Черкасскъ, гдъ Стеньку содержали въ церковномъ притворъ на цъпи, въ надеждъ, что сила святыни уничтожитъ его волнебство и ему не удастся объжать. Въ концъ апръля ихъ обоихъ повезли въ Мо-

скву. Самъ Корпило Яковлевъ провожалъ ихъ.

Фролка быль отъ природы тихаго права и затосковаль:

«Воть, брать, это ты виною пашимь бъдамь!» — говориль онь съ огорченіемь.

«Никакой бъды нътъ! — отвъчалъ Стенька. — Насъ примутъ почестно; самые большіе господа выйдуть на встръчу посмотръть на насъ!»

<sup>1) &</sup>quot;Страшно было смотреть, — говорить этоть современникь, — на Арзамась: сто предместья казались совершеннымь адомъ; стояли виселицы, и на каждой виселю по сорокь и по пятидесяти труповь, валялись разбросанныя головы и дымились свежою кровью; торчали колья, на которыхъ мучились преступпики и часто были живы по три дил, испытывая неописанныя страданія..."

4 іюня прошла по Москвъ въсть, что козаки везуть Стеньку. Народь ысыпаль за городь смотрёть на человека, одно имя котораго многихъ привоило въ трепетъ. За иъсколько верстъ отъ Москвы побздъ остановился. Съ Ра-

ина сняди его платье и одёли въ лохмотья.

Изъ Москвы привезли большую тельту съ висълицею. Стеньку постаили на телъгу и привязали цъпью за шею къ перекладнит висълицы, а руки і ноги прикрыпили цыпями кы телыгы. За телыгою должены былы быжаты ролка, привязанный цёпью за шею къ краю тельги.

Такъ въбхалъ въ столицу Московскаго Государства атаманъ воровскихъ озаковъ. Онъ следоваль съ равнодушнымъ видомъ и опустивъ глаза. Одни мотръли на него съ ненавистью, другіе съ состраданіемъ и сочувствіемъ.

Братьевъ привезли въ земскій приказъ, и тотчасъ начался допросъ.

тенька молчаль.

Его повели къ пыткъ. Первая пытка была кнутъ — толстая ременная юлоса, толщиною въ палецъ и въ пять локтей длиною. Ему связали назадъ уки и поднимали вверхъ, потомъ связывали ремнемъ ноги; палачъ садился па ремень и вытягивалъ тъло такъ, что руки выходили изъ суставовъ, а другой палачь биль по спинь кнутомь. Стенька получиль такихь ударовь около сотин, ю не испустиль ни одного стона. Всь, стоявшіе туть, дивились.

Его положили на горящіе уголья. Стенька молчаль.

По его избитому, обожженному телу начали водить раскаленнымъ жегьзомъ; и туть молчалъ Стенька.

Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка началъ кричать п

вопить отъ боли.

«Экая ты баба! — сказалъ Стенька. — Вспомни наше прежнее житье; ны проживали со славою, повелъвали тысячами людей; надобно же теперь переносить бодро несчастье. Разв'в это больно? Словно баба иглою уколола!»

Стенькъ стали брить макушку. «Вотъ какъ! — сказалъ онъ: — мы слыкали, что ученыхъ людей въ попы постригають; мы же съ тобой, брать, про-

стаки, а насъ постригли!»

Ему начали лить на темя по каплъ холодную воду. Это было такое адское

мученіе, котораго никто не могъ вынести. Стенька его вытерпълъ.

Все твло его представляло безобразную, екровавленную, опухшую массу. Рь досады, что его ничто не пронимаеть, стали Стеньку еще бить палками по

ногамъ. Стенька модчалъ.

6 іюня 1670 года вывели Стеньку на Лобное мѣсто вмѣстѣ съ братомъ Рролкою. Собралось множество народа. Прочитали длинный приговорь, гдв излагались всв преступленія осужденныхь. Стенька слушаль спокойно. Напачъ взялъ его подъ руки, Стенька обратился къ церкви, перекрестился, поклонился на всъ четыре стороны и сказалъ: «Простите!»

Его положили между двухъ досокъ. Палачъ отрубиль ему сперва правую руку по локоть, потомъ девую ногу по колено. Стенька не показалъ даже знака, что чувствуетъ боль. Между тъмъ Фролка, въ виду мученій брата, которыя

ожидали его самого, растерялся и закричаль:

«Я знаю слово и дёло государево!»

«Молчи, собака!» сказаль Стенька. — Это были послёднія слова Стеньки. Палачъ отрубилъ ему голову. Его туловище разсъкли на части и воткнули на копья; воткнули также на колъ и голову; внутренности бросили собакамъ.

Казнь Фролки была отсрочена, потому что онъ объявиль о тладь, котораго, однако, не нашли. Фролку оставили въ въчномъ тюремномъ

заключеніи.

Въ Астрахани нъсколько времени держались приверженцы казненнаго Стеньки. Сначала атаманомъ тамъ былъ Васька Усъ. Астраханскій митропоитъ Іосифъ уговаривалъ жителей принести повинную и до того раздражилъ лозаковъ, что его подвергли пыткъ огнемъ и потомъ 11 мая сбросили съ раскала. Васька Усъ недолго жилъ послъ него. Атаманомъ по смерти Васьки смъ-



Походъ противъ Стеньии Разина. Привадъ стредъщовъ на берегу Волги. Съ рис А. Рябушки а.



Старая Москва. Съ карт. Ан. Васнецова.



**Древне-русское зедчество**. Двадцалиглавая церковь на Вытегорскомъ погостѣ (Олонецкая губ.).

пался Федька Шелудякъ. Въ Астрахань прибъжали съ Дону остатки Стенькиной шайки подъ начальствомъ Алешки Каторжнаго. Силы мятежниковъ увеличились. Федька попытался еще разъ двинуться вверхъ по Волгъ къ Симбирску, но, послъ двухъ неудачныхъ приступовъ, былъ разбитъ и бъжалъ обратно въ

Астрахань.

Вслёдъ затёмъ прибыль къ Астрахани съ войскомъ посланный отъ паря бояринъ Милославскій и старался склонить астраханцевъ къ покорности
убъжденіями, объщая царское милосердіе виновнымъ. Оедька долго упрямился;
но въ Астрахани истощились съёстные запасы; сдёлался голодъ; онъ, наконецъ, долженъ былъ по требованію астраханцевъ согласиться на сдачу, выговоривши отъ боярина полное и всеобщее прощеніе. 27 ноября 1670 г. вошелъ
бояринъ въ городъ и поставилъ въ соборной церкви икону Богородицы, пазываемой «Живопосный Источникъ въ чудесёхъ», на память о совершившемся

событін «грядущимъ родамъ».

Никто не быль казнень, не было пикакого сыска. Самые важные преступники, и въ числъ ихъ бедька Шелудякъ, жили на свободъ; но за такую милость награбленныя богатства переходили въ руки боярина и его подначальныхъ служилыхъ и приказныхъ людей. Милосердіе, дарованное бояриномъ Милославскимъ, было дано отъ имени царя, предоставившаго боярину это право; спачала правительство и не дъйствовало вопреки ему; оно дозволяло боярину стпускать въ разныя мъста покаявшихся мятежниковъ. Нъкоторыхъ бояринъ бралъ себъ во дворь въ услужене. Вдругь, лътомъ 1671 года, пріъхалъ въ Астрахань князь Яковъ Одоевскій для сыска и расправы. Начались допросы, пытки и казни. Федька Шелудякъ, Алешка Грузиновъ, убійца астраханскаго митрополита. и другіе задорнъйшіе мятежники были повъшены. Остальные

отправлены на службу въ верховые города.

Такъ окончилась кровавая драма, имѣвшая значеніе попытки писпрорергнуть правленіе бояръ и приказныхъ людей, со всякимъ тягломъ, съ поборами и службами, и замънить старый порядокъ инымъ — козацкимъ, вольпымъ, для всъхъ равнымъ, выборнымъ, общенароднымъ. Попытка эта была задушена въ-пору; духъ мятежа не успълъ еще охватить большей части Московского Государства; нестройныя толпы поселянь и посадскихъ не въ состояніи были выдерживать борьбу съ войскомъ, уже отчасти знакомымъ съ свропейскимъ военнымъ обученіемъ. Извъстно, что правильно обученное войско, составляющее притомъ отдъльное отъ народа сословное тъло, вездъ бы-Если до лучшею опорою властей противъ народныхъ волненій. сильномъ распространении духа возстания и оно можетъ, наконецъ, проникнуться тъмъ же духомъ, то, прежде чъмъ дойдетъ до этого, оно, имъя возможность осилить первыя попытки облечь замыслы въ дъло, способствуеть безсилію самыхъ замысловъ. Такъ было и при Стенькъ. Быть можетъ, мятежъ не быль бы такъ скоро задушенъ, еслибы Стенька явился подъ Симбирскомъ побъдителемь: п Русь испытала бы тяжелыя потрясенія, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы къ старому порядку. Малороссія служить нагляднымъ образчикомь того, къ чему могло привести стремление распространить на весь пародъ козацкое устройство, составлявшее идеалъ возстанія Степьки.

## VIII.

# СИБИРСКІЯ ЗЕМЛЕИСКАТЕЛИ XVII ВЪКА.

Въ продолжение царствования двухъ первыхъ Романовыхъ, русские подчинили себъ почти все пространство съверо-восточной Азіи. Съ необыкновенно малыми военными силами и съ ничтожными затратами отъ государства, это дъло было совершено вольными удальцами, носпвшими вообще названіе козаковъ. По мъръ движенія русскихъ къ востоку, правительство строило остроги, которые, смотря по удобству сбора ясака съ окрестных в жителей и при увеличеній русскаго населенія, переименовывались въ города, а въ городахъ назначались воеводы. Воеводы изъ своихъ городовъ отправляли охотинковъ «пров'ядывать новый землицы» и подчинять ихъ дарской власти. Какъ скоро козакамъ удавалось открыть такую новую землицу, воевода при**казываль строить въ ней ост**рогь и посылаль туда служилыхъ людей съ о́освыми и со събстными запасами, подъ начальствомъ козачьихъ пятидесятниковъ. Сибирскіе туземцы не им'вли огнестр'вльнаго оружія, жили въ разбивку и потому не могли противостоять козакамъ. Воеводы и подвъдомственные имь начальники остроговъ имѣли приказаніе приглашать къ себѣ туземныхъ князьковъ, ласкать ихъ, поить виномъ, которое чрезвычайно правилось сибирскимъ туземцамъ, и давать подарки разными бездълицами, особенно металлическими вещами, чтобы заохотить ихъ вступать въ подданство царю и платить ясакъ, состоявшій въ мёхахъ. Для ручательства въ своей вёрности туземные князья, подчиняясь царю, оставляли русскимъ заложниковъ или аманатовъ, своихъ братьевь и двтей, а иногда и сами осгавались заложниками. Тахъ, которые сопротивлялись, принуждали къ покорности силою. Покоряясь по необходимости, сибирскіе туземцы, обыкновенно, при первой же возможности, бунтовали. не хотъли платить ясака и часто нападали на русские остроги, иногда даже задавали немалый страхъ русскимъ, но вообще не могли сладить съ ними и прогнать ихъ. Правительство постоянно напоминало воеведамъ, чтобы они не дълали никакихъ насилій надъ туземцами, не брали съ нихъ лишняго, обращали ихъ противъ воли въ христіанство. Но эти увъщанія мало приводились въ исполненіе, и русскіе постоянно раздражали туземцевъ своимъ жестокимъ обращеніемъ. Безпрестанныя однообразныя стычки съ инородиами

цаподняютъ всю исторію Сибири.

Съ начала царствованія Михаила русскіе построили Енисейскъ, и съ этого времени усилилось и шло неустанно движеніе къ востоку и югу Сибири. Русскіе вступили тогда въ борьбу съ тунгусами. Мало-по-малу, тунгусскіе князья, видя невозможность устоять, покорялись одни за другими, сами приходили въ Енисейскъ и приносили соболей. Въ 1621 году воевода Дубенскій основаль Красноярскъ и утвердилом тамъ съ тремя стами человъкъ. Туземные жители, качскіе татары, при помощи киргизовь, сопротивлялись, осаждали Красноярскъ, но были разбиты и обязались платить ясакъ. Въ 1629 году **Дубенскій выслаль козаковь на р**ѣку Кань; они покорили и подчинили платежу ясака камашей, одинъ изъ древнихъ народовъ Сибири, положили основаніе городу Канску. Потомъ покоренъ былъ народъ тубинцы. До какой степени было легко справляться съ ними, показываеть то, что высланный изъ Енисейска атаманъ Галкинъ съ сорока человъками могъ принудить ихъ къ повиновению. Между темь, въ томъ же 1629 году, высланный изъ Еписейска сотникъ Векетовь проилымъ по ръкамъ Тунгусъ и Илиму и дошелъ до бурятовъ, а по следамъ его Хрипуновъ на берегахъ Ангары первый имель съ бурятами стычку. Тогда распространились слухи о многочисленности, богатстев и силь народа бурятскаго, котораго русскіе называли «братскимь». Въ 1631 году атаманъ Порфирьевъ построилъ Братскій острогъ на Ангарт въ землт бурятовъ. и съ тъхъ поръ начались попытки подчинить этоть наредъ, не поддававшійся русскимъ болбе десяти лътъ. Проникши на ръку Илимъ (впадающую въ Апгару), гдв построенъ быль Илимскій острогь, русскіе двинулись на Лену. Атаманъ Галкинъ, по следамъ высланныхъ имъ еще прежде козаковъ, переправился волокомъ отъ р. Илима до р. Муки, впадающей въ Куту, и достигъ Лены. За нимъ Бекетовъ въ 1632 году отправился внизъ по Ленъ и заложилъ Якутскій острогъ (нынъшній г. Якутскъ). Тамъ встрътился онъ съ якутами, которые сначала приняти-было дружелюбно русскихъ и вступили съ ними въ торговлю. Русскіе проникли на берега Вилюя (впад. въ Лену) и подчинили тамошнихъ тунгусовъ. Преемникъ Бекетова въ Якутскъ, атаманъ Галкинъ. сталь посылать по окрестностямь партін для подчиненія якутовь. Это до такой степенн возмутило последнихъ, что они поднялись и пытались взять или зажечь Якутскъ, но не съумели, и не желая ни за что покоряться русскимъ, собрались все бежать изъ своей земли. Галкину удалось едва удержать изъ нихъ половину. Въ 1635 году, выше Якутска, поставленъ былъ на Ленъ Олекминскъ.

Въ Енисейскъ доходили темные слухи о существованіи большого озера Ламы (Байкала), края богатаго, гдѣ есть серебряная и золотая руда. Но русскіе не знали, въ какой сторонѣ искать его; думали, что Лама изливается въ 
море. Въ 1636 году отправлена была экспедиція изъ Енисейска для отысканія 
этого озера. Дѣло было поручено какому-то Елисею Юрьеву, который, взявши 
въ Олекминскѣ служилаго, Прошку Лазаря, съ десятью человѣками, да сорокъ промышленныхъ охотниковъ, отправился внизъ по Ленѣ, выплыль въ Ледовитое море, завернулъ налѣво въ устье рѣки Оленки, и остался тамъ зимовать. Весною онъ прошелъ сухопутьемъ до Лены при устъѣ р. Молоди. Удальцы сдѣлали два коча (лодки) и снова отправились внизъ по Ленѣ, поплыли на 
востокъ по морю и черезъ пять сутокъ достигли р. Яны, илыли въ продолженіе 
трехъ недѣль по Янѣ и брали ясакъ съ жителей. Прозимовавши въ этихъ мѣстахъ они весною построили четыре коча и поплыли внизъ по рѣкѣ Янѣ до ея 
устья. Елисей Юрьевъ остался тамъ и положилъ основаніе Устьянску, а пятерыхъ человѣкъ отправиль въ Енисейскъ съ ясакомъ.

Подобные подвиги изумительны, если принять во вниманіе крайнюю суровость климата, перемѣны вѣтра при плаваніи, необходимость строить кочи, проходить сухопутьемъ по неизвѣстнымъ странамъ и таскать на себѣ тяжести, зимовать въ дикой пустынѣ, при морозѣ не менѣе сорока градусовъ, при недостаткѣ средствъ и съ малымъ числомъ людей, среди дикихъ, неизвѣстныхъ

племенъ.

Въ 1638 году изъ Якутскаго острога, для пріисканія «новыхъ землиць», отправился на востокъ служилый человъкъ Постникъ Ивановъ съ тридцатью удальцами и лошадьми. Они достигли р. Янги, гдъ нашли тунгусское племя, называемое ламутами. Несмотря на то, что это племя не хотело платить ясака, Постникъ двинулся внизъ по Янгъ, набраль шесть сороковъ соболей и отправиль вь Якутскь, а самь остался зимовать Весною неустрашимый Постникь Ивановъ перешелъ черезъ горы среди враждебныхъ ламутовъ, достигъ р. Индигирки и проникъ въ землю юкагировъ, гдъ захватилъ одного туземца. Оставивши шестнадцать человъкъ въ юкагирской землъ и трехъ человъкъ для соора ясака, Постникъ Ивановъ съ пятнадцатью товарищами вернулся въ Якутскій острогь и доносиль, что надобно обратить вниманіе на землю юкагировь, что она богата звърьми и рыбою, и притомъ онъ видъль у юкагировъ серебро, но не могъ узнать: откуда они его получали, потому что не понимаетъ юкагирскаго языка. Изъ Якутска опять отправили на Индигирку Постника для сбора ясака и съ тъхъ поръ русскіе начали брать ясакъ съ юкагировъ. Изъ Якутска же стали затъмъ посылать партіи служилыхъ людей въ разныя стороны, съ твмъ, чтобы навести справки о земляхъ и ръкахъ: откуда онъ кають и куда впадають? какъ тамь люди живуть? чемъ питаются? есть ли у нихъ въ странъ звърь и рыба? какъ они управляются, какъ воюють?.. На продовольствіе этимъ служилымъ полагалось на годъ по двѣ четверти съ осьминою ржаной муки и по осьминъ крупъ на человъка. Они должны были стараться захватить въ свои руки важныхъ людей изъ туземцевъ и стращать мъстныхъ жителей тъмъ, что царь прислаль на Лену большое войско съ огнестрельнымь оружіемь, и если они не покорятся, то имь будеть дурно. Витстт съ темъ приказано было давать имъ разныя побрякущки, но отнюдь не показывать огнестръльнаго оружія, чтобы оно наводило на нихъ страхъ неизвъстностью. Бывали неръдко случаи, когда посланныя партіи ссорились между собою и доходили даже до дракъ.

Появленіе русскихъ служилыхъ на Ленѣ тотчасъ повлеко туда промышленниковъ, и правительство устроило на Ленскомъ волокѣ (въ пунктѣ перехода съ енисейской системы на ленскую) таможню. Тамъ завелось поселеніе, и въ 1639 году назначены на Лену воеводы: сначала они жили въ Устькутскъ. потомъ вь Якутскъ. Въ 1640 году, воеводы стали накликать гулящихъ лю-

**тей на Лену, на пашню, съ разными льготами.** 

Русскіе земленскатели проникли далеко на съверъ и зашли уже къ Инприркъ, но на югъ, ниже Устькутского острого и ниже Олекминско на Ленъ, трана имъ была неизвъстна. Они называли ее вообще «Братскою землею» и узнавали объ пей отъ тунгусовъ, которые представляли ее какою-то богагою, обътованною землею. Отъ тунгусовъ доходили до нихъ слухи о мугальской монгольской) земль, о Китаь и о множествь серебра вь тыхь странахь. Эти слуки о серебръ были побудительными причинами движенія русскихъ къ югу. Въ 640 году ленскій воевода послаль партію служилыхь людей по ръкъ Чаъ и они привезли выминенный у тунгусовь серебряный кругь, который носили тунгусы на головахъ для украшенія. Въ 1641 году отправился вверхъ по Ленъ козачій иятидесятникъ Мартынъ Васильевъ съ козаками, для пріиска новыхъ землицъ т серебряной руды. Они дошли до устья Куленги, поставили Верхоленскій острококъ въ десять печатныхъ саженъ длиною и въ девять шириною, укрѣпилп

овомъ, надолбами и оттуда посылали къ тунгусамъ собирать ясакъ.

Черезъ два года послъ того, въ 1643 году, отправились на поиски пятиесятникъ Курбатъ и атаманъ Василій Колесниковъ. Курбатъ съ семидесятью етырьмя козаками, двинувшись кь югу изъ Верхоленскаго острога, первый изъ русскихъ дошель до Байкала, между тъмъ какъ Колесниковъ поставилъ острогь на усть в Осы, впадающей въ Ангару. Жители береговъ Ангары и ея тритоковъ стали платить ясакъ государю. Колесниковъ жестоко обращался съ бурятами и противодъйствоваль Курбату тымь, что тысниль тыхь бурять, которые уже обязались платить ясакъ въ Верхоленскій острогъ. Оставивши вой острожокъ, Колесниковъ первый проникъ за Байкалъ до устья Селенги, по не утвердиль тамь русской власти. Его жестокости произвели возмущение бурять, вследь за служилыми начинали приходить русские охотники и поступали въ пашенные крестьяне; теперь ибкоторые изъ этихъ новоприбылыхъ ваплатили жизнью. Возмущение было укрощено. Колесниковъ пропалъ безъ

Почти одновременно, когда русскіе проникли за Байкаль, совершены

были двъ замъчательныя экспедиціи на Востокъ.

Въ 1643 году отправился прінскивать «новыя землицы» и разспрашивать про серебряную руду Василій Поярковь: съ нимь было сто двънадцать пеловъкъ служилыхъ, пятнадцать охотниковъ, два цъловальника для оцънки ясака, два кузнеца и два толмача. Всъ были съ ружьями. Пороху взяли съ собою восемь пудовъ шестнадцать фунтовъ; взяли и хлъбные запасы въ установленномъ количествъ. 15 иоля поплыли они внизъ по Ленъ, черезъ двое сутокъ повернули въ ръку Алданъ и, плывя по этой ръкъ, въ четыре недъли достигли устья Учюра; затымь, слыдуя по Учюру, черезь десять дней вошли вы р. Гономъ и плыли по ней вверхъ пять недёль съ большимъ трудомъ, потому что имъ пришлось перейти двадцать два порога. Здъсь захватила ихъ зима: было начало сентября.

Еще не кончилась продолжительная зима, а Пояркову надовло сидвть въ устроенномъ имъ зимовьт; онъ оставилъ сорокъ человткъ на мтстт и ветъль имъ весною переправиться на р. Зію, о которой имълъ свъдънія отъ тувемцевъ; самъ же съ девяноста человъками пошелъ по льду по ръкъ Нюемкъ, а потомъ переволокся въ Зію. Здёсь онъ поймаль какого-то даурскаго князька и собрадъ въсти о земляхъ, которыя ему предстояли на пути. Ему описали амурскій край чрезвычайно богатымъ. Построивши острожокъ на Зіи, Поярковъ послалъ сорокъ человъкъ служилыхъ для покоренія двухъ туземныхъ острожковь, но предпріятіє не удалось. Туземцы сначала приняли русскихъ какъ гостей, но когда предводитель отряда Юрій Петровъ началъ требовать покорности и домогался, чтобы его съ людьми впустили въ острогъ, туземцы напали на нихъ и десятерыхъ человъкъ ранили. Посланные поворотили назадъ, а

между тъмъ, небольшое количество запасовъ ихъ истощилось; они начали голодать; травы еще не было: они питались сосною, жли трупы туземцевь, захваченныхъ въ плътъ; сорокъ человъкъ погибло отъ голода. Впослъдствии на Пояркова принесена была жалоба, что онь не пустиль воротившихся въ свой острожовъ, разсердившись на нихъ за то, что они ничего не сдълали и воротились съ пустыми руками, не давалъ имъ хлъба, самъ указывалъ, что они могутъ всть мертвыхъ туземцевъ и говориль: «не дороги служилые люди: вси цина десятнику десять денегь, а рядовому два гроша»... Когда, наконець, прибыли къ нему тъ, которыхъ онъ оставиль на Гономъ, Поярковъ отправился по Зін, вошель въ Шилку, гдв засталь народь дючеровь; онь плыль по Амуру (называемому у него въ донесеніи Шилкою) три недъли до впаденія въ него р. Шунгалы (Сунгурсула), а потомъ щесть сутокъ до р. Усури (которую онъ сооственно называль Амуромь). Затьмъ четверо сутокъ илыли они по Амуру, псе еще въ земле дючеровъ, потомъ вступили въ землю натковъ, черезъ двъ недъли вошли въ землю гиляковъ и еще черезъ двъ недъли достигли Восточнаго океана. На устыв Амура Поярковь захватиль трехъ гиляковъ, и они разсказывали о разныхъ улусахъ и народахъ приморскаго края. Народы эти были малочисленны, находились подъ властью князьковъ, у которыхъ было вооруженной силы человъкъ триста, двъсти, сто, а у иного и менъе; не мудрено, что русскіе съ огнестръльнымь оружіемъ, наводившимъ ужасъ на туземцевъ, никогда не видавшихъ его, могли плавать, брать въ плѣнъ туземцевъ и собирать ясакъ въ неведомой странъ. Перезимовавши на устъв Амура, Поярковъ съ наступленіемъ літа поплыль по морю и черезь двізнадцать неділь достигь устья ръки Ульи. Здъсь онъ остановился, поставилъ острожокъ, взялъ у туземцевъ заложниковъ собрать соболей и остался зимовать. Весною, оставивши двапать человькъ въ новопостроенномъ острожкь, отважный земленскатель перешель волокомь въ теченіе двухъ недёль до рёки Маи; здёсь онъ со своими людьми сделаль судно и поплыль на немь по Мав, достигь Алдана, затемь <u>вступиль вы Лену и прибыль вы Якутскы 18 ионя 1646 года, съ небольшимъ</u> остаткомъ служилыхъ, но съ захваченными въ пленъ жителями далскихъ странъ, которыя онъ открыль для Россіи.

Другой подвигъ этого рода было открытіе Анадыра. Въ 1648 году, іюня 20. служилый человъкъ Семенъ Дежневъ съ двадцатью пятью служилыми и промышленными дюдьми отправился съвернымъ моремъ на пріисканіе новыхъ земель. Буря пронесла ихъ въ Восточный океанъ и выбросила на берегь ниже р. Анадыра. Землеискатели пошли оттуда по невъдомой странъ до р. Анадыра. Они отутились въ краю дикомъ и безлъсномъ; хлъбные запасы ихъ истощились: пастала зима; не изъ чего было построить хижины и они копали себъ вь сугробахъ ямы и жили въ нихъ. Изъ двадцати пяти человъкъ осталось въ живыхъ только двънадцать. Эти удальцы шли вверхъ по Анадыру, пришли въ землю анауловь, бились съ ними, и хотя самъ Дежневъ былъ раненъ, но принудиль ихъ платить ясакъ; однако, платить имъ было нечемъ, потому что въ этомъ краю не было соболей. Зато русскіе нашли тамъ иного рода добычу моржевые зубы. Дежневъ съ товарищами устроилъ себъ зимовье на Анадыръ, а вслъдь за нимъ, по слухамъ, ходившимъ о ръкъ Анадыръ, отправилась другая партія черезъ горы, подъ начальствомъ Семена Моторы и Никиты Семенова, нашла Дежнева съ товарищами и соединилась съ нимъ. За нимъ пришла туда третья нартія козачьяго десятника Михаила Стадухина: но Дежневъ и Мотора поссорились съ Стадухинымъ за то, что онъ непріязненно относился кь темь туземцамь, которые уже заключили мирный договорь съ Дежневымъ. Дежневъ ивсколько летъ оставался на Анадыръ, и съ техъ поръ русскіе начали вздить туда сухопутьемъ для собиранія моржевыхъ костей. Стадухивъ же отправился сухопутьемъ на югь оть Анадыра къ р. Аклею, вошелъ въ землю коряковь, съ которыми воеваль, и добываль тамъ льсь для постройки судна съ опасностью жизни. Отъ коряковъ узналь онъ о существовани р. Изиги, гдъ было много соболей, подълалъ съ товарищами кочи и выплылъ въ море, не туть буря несила его три дня; одно судно погибло. Послъ многихъ приключеній, Стадухинъ достигь Изиги и поставиль тамъ острожокъ; русскіе схватили одного корякскаго князька и тъмъ заставили коряковъ платить ясакъ мъхами черныхъ лисицъ. Но малолюдность не дозволила Стадухину оставаться долго на Изигъ. Онъ поплылъ къ р. Тавую, а отсюда въ землю тунгусовъ, первы дъла его пошли успъшно. Русскіе грабили тунгусскіе юрты, брали аманатовъ и заставляли ихъ платить ясакъ. Странствованія Стадухина продолжались до 1658 года. Стадухину принадлежитъ честь открытія съверной части Охотскаго моря. За пимъ другія партіи начали ходить въ землю коряковъ; собирали черныхъ лисицъ и моржевыя кости, такъ-называемый рыбій зубъ. На берегахъ Восточнаго океана построены были остроги на устьяхъ ръкъ Ульи и Охоты, но тамошніе туземцы, довольно многочисленные, не покорялись русскому владычеству и хотя были укрощаемы, но продолжали снова возмущаться

противъ русскихъ.

Русскіе землеискатели, вслёдь за Поярковымъ, стали вскоръ еляться партіями на Амурь въ землю дауровь. Это были вольные охотники, избиравине изъ своей среды начальниковъ. Они подавали царю челобитныя, получали разръщеніе отъ воеводъ и отправлялись искать новыхъ земель. Такъ 1649 года отправился въ даурскую землю Ларка Барабанщиковъ съ товарищами, плаваль по Амуру, измёряль рёку и собираль свёдёнія о народахь. Но болье вськь прославился на Амурь своими подвигами Героеей Хабаровь. Онь отправился въ Даурію въ 1648 году, съ сотнею человѣкъ вольницы, покорилъ нять городовь, набраль всякаго запаса и воротился вь Якутскь; а вь 1650 г., усиливши себя новыми охотниками, онъ опять пустился на Амуръ, взялъ городъ Албазинъ, потомъ въ 1651 спустился внизъ по Амуру и утвердился въ Комарскомъ острогъ. По слъдамъ Хабарова двинулись на Амуръ другіе охочіе русскіе люди, и по рікі образовался цілый рядь русских острожковь. Въ 1653 году Хабарова потребовали въ Москву, а вмъсто него «на великую ръку Амуръ» назначили приказнаго человъка Онуфрія Степанова. Амурскій край со всею Дауріею въ 1659 году поступиль въ въдъніе города Нерчинска. Покореніе Амура привело русскихъ въ столкновеніе съ Китаемъ, такъ какъ китайскій императоръ считалъ себя владыкою этого края. Въ 1654 году отправился въ **Пекинъ, по царскому приказанію, боярскій сынъ Оедоръ Байковъ, съ мирными** предложеніями, но быль принять дурно, потому что не хотель соблюдать китайскихъ церемоній и его посольство ничёмъ не кончилось. Китайцы, чтобы заставить удалиться русскихь, приказывали жителямь выселяться съ береговъ Амура, въ тъхъ видахъ, что русскіе, лишась средствъ къ жизни, сами уйдутъ оттуда. Однако, русскіе долго еще держались на Амуръ. Китайскія войска нападали на нихъ. Самъ Степановъ быль убить въ одной стычкъ съ ними. Тамошніе русскіе остроги разорялись китайцами и возникали снова. Въ 1660 г. на Амурь опять явился Хабаровъ и накликаль туда нъсколько сотъ охотниковъ. Мало-по-малу начали заводиться тамъ и пашенные крестьяне.

Между тъмъ другіе земленскатели проникли въ Забайкалье. Бекетовъ построиль остроги на р.р. Селенгъ и Хилкъ. За нимъ другіе подчиняли бурятъ и заставляли ихъ платить ясакъ. Главнымъ пунктомъ въ этомъ крат былъ Иргенскій острогъ, а съ 1666 года Селенгинскъ. Въ 1670 году возникъ у русскихъ важный споръ съ Китаемъ по тому ловоду, что тунгусскій килзекъ Гантимиръ съ сорока человъками своихъ улусниковъ перешелъ на русскую сторону. Китайцы сочли это поводомъ къ войнъ и начали снова нападать на русскіе остроги. По этому дълу въ 1675 году тадилъ посланникомъ отъ царя переводчикъ Спафари, но воротился безуситыно. На обратномъ пути изъ Пекина, онъ приказывалъ нерчинскому воеводъ не тревожить больше Амура; но этотъ приказъ не исполнялся. На берегахъ Амура появлялись новые служилые люди и строили новые остроги. Племена, обитавшія на Амуръ, натки и гиляки, подущаемые китайцами, не хотъли платитъ ясака и безпрестанно тревожили русскіе остроги. Война шла нъсколько лътъ. Наконецъ, въ 1685 году уже всъ

# 



# हार हार हार हार हार



Видъ парскихъ теремовъ въ московскомъ Кремъв.

हार हार हार हार हार

остроги были разорены; оставался только Албазинъ, городъ, состоявшій подъ начальствомъ храбраго воеводы Толбузина. Осажденный многочисленнымъ китайскимъ войскомъ, Толбузинъ долженъ былъ уйти. Албазинъ былъ разоренъ; по въ следующемъ году Толоузинъ явился снова и возобновилъ его. Китайское войско не замедляло явиться опять подъ Албазиномъ. Толбузинъ былъ убитъ; мъсто его заступилъ козачій атаманъ Бейтонъ и храбро отстанвалъ городъ противъ осаждавшихъ, но китайцы получили приказаніе прекратить пепріязпенныя действія, потому что изъ Россіи опять ехаль посоль, окольничій Өедеръ Алексвевичъ Головинъ, съ болшою свитою — болве двухъ тысячъ челогъкъ. Китайскій императоръ съ своей стороны высладъ въ Нерчинскъ посольство, въ которомъ важное мѣсто занимали одѣтые по-китайски двое іезуитовъ: испанецъ Перейра п французъ Жербильонъ. Ихъ сопродождало войско изъ 15.000 человъкъ. Въ августъ 1689 года открылись перегодоры между послами подъ Нерчинскомъ въ шатрахъ. Разбивкою этихъ шатровъ занимался бывшій гетманъ малороссійскій Демьянъ Многогръшный, въ то время бывшій въ званін сына боярскаго. Переговоры велись на латинскомъ языкъ черезъ іезуитовъ. Русскій посоль старался всёми силами оттянуть оть китайцевь побольше «землицъ», но китайцы начали возмущать противъ русскихъ окрестное населеніе: бурять и онкотовь, придвинули прибывшее съ ними войско и грозили войною. Это принудило Головина къ уступкамъ. Русскіе отказались отъ Амура. Рубежомъ назначена была р. Горбица, внадающая въ Шилку, р. Аргунь отъ истоковь ея до сліянія съ Шилкою и каменный хребеть, извъстный подъ именемь Яблоноваго вплоть до Охотскаго моря. Полковникъ Бейтонъ, державиййся въ Албазинъ, по приказанію Головина разориль этотъ городъ и ушель со встми русскими въ Нерчинскъ.

Такимъ образомъ, амурскій край, крайній предѣлъ русскихъ землеоткрытій, находившійся тридцать лѣтъ въ русскихъ рукахъ, былъ потерянъ для

Россіи до царствованія Александра ІІ.

#### IX.

# ГАЛЯТОВСКІЙ, РАДИВИЛОВСКІЙ И ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧЪ.

Въ исторіи схоластической литературы, возникшей въ Южной и Западной Руси, послъ толчка, даннаго Петромъ Могилою умственному движеню, особенно возбуждаеть вниманіе историка Іоанникій Галятовскій по своему живому п сообразному съ духомъ своего въка и общества участію къ вопросамъ, касавшимся важныхъ сторонъ тогдашней политической и общественной жизни. Насколько намъ извъстно, жизнь этого человъка, какъ большею частью жизпь монаховъ, протекла довольно однообразно. Онъ родился на Волыни, учился въ Кіевъ, слушая, между прочимъ, чтенія Лазаря Барановича, постригся въ монахи, быль пруменомъ Купятицкаго монастыря на Польсьь; съ 1659 года ньсколько лъть занималь должность ректора кіевскихъ школъ, потомъ жилъ въ Москвъ и, наконецъ, въ Малороссіи, гдъ былъ архимандритомъ, сначала новгоредъ-съверскаго, потомъ черниговскаго, елецкаго монастырей. Онъ скончался въ 1688 году. Галятовскій находился подъ покровительствомъ бывшаго своего наставника Лазаря Барановича, архіепископа черниговскаго, и съ его рекомендаціей отправился въ Москву, гдъ быль принять радушно. Какъ видно, это быль человыкь неискательный, скромный, но вмысты сь тымь болые, чымь мпогіе его современники, неспособный вращаться въ одніжь отвлеченностяхь и постоянно обращавшійся къ жизненнымъ вопросамъ.

Оцънивая Галятовскаго, нужно сравнивать его съ другими писателями его времени, и тогда, при всъхъ недостаткахъ его, онъ представить для насъ значительный интересъ. Сочиненія его могуть безъ скуки читаться даже теперь. Слогь его менъе страдаеть напыщенностью; изложеніе у Галятовскаго

вездь толково, языкъ приближается къ народной малорусской ръчи, хотя онъ употребляль такія польскія слова, которыя теперь забыты, но, віроятно, тогда были въ ходу. Тогда самый польскій языкъ не переставаль еще быть для малоруссовъ культурнымъ языкомъ и занималъ такое почти мъсто, какое впоследствін заняль книжный русскій, а потому Галятовскій написаль несколько сочиненій по-польски. Какъ монахъ, Галятовскій вращается въ области церковной и находится подъ вліяціемъ тіхъ взглядовъ, которые имъ были усвоены по воспитанію, но его живая, даже поэтическая натура вездѣ проглядываеть изъ-подъ гнета мертвящей сходастики. Сочиненія его показывають большую, хотя одностороннюю начитанность, знакомство со многими византійскими и средневъковыми богословскими и церковно-историческими писателями; онъ любитъ особенно ссылаться на Баронія. Для приданія силы своимъ доводамъ, онъ приводить отовсюду примъры и свидътельства, однако, относится къ нимь безъ критики и вообще до наивности довърчивъ. Галятовскій отличается сильнымъ воображеніемъ, любитъ образы, разсказы, анекдоты, хватается за нихъ при первой возможности и увлекается ихъ художественною стороною, а потому явный вымысель нерёдко принимаеть за истину.

Въ то времи, когда жилъ и писаль Галятовскій, мыслящаго малорусса духовнаго званія естественно могли и должны были занимать отношенія его церкви и народалкъ римскому католичеству, къ іудейству и къ мугамеданству, такъ какъ Малороссіи приходилось непзобъжно сталкиваться со всъмъ

тимъ.

Защита православія противъ римско-католической пропаганды, какъ мы сказали, легла въ основу встхъ цтлей Петра Могилы при устройствт кіевской коллегіи. Правду сказать, скоро посл'в смерти знаменитаго ісрарха, ученая война на перыяхъ и на словахъ должна была отойти на задній планъ, а вслідъ затъмъ должны были выступить впередъ иныя задачи для просвъщенія въ русскомъ краж. Наступила борьба за вжру другого рода. Народъ сталь за нее и за себя съ дубьемъ и кольями, затъмъ-усивхи соединенныхъ русскихъ силь ствоевали у Польши почти всь древнія русскія области. Если бы московская политика не отодвинула разръшение въковаго спора еще на стольтие, то православіе въ областяхъ Южной и Западной Руси, поступившей подъ власть московскихъ государей, мало нуждалось бы въ диспутахъ и диссертаціяхъ за свою неприкосновенность. Кіевскіе ученые должны были бы заниматься преимущественно чъмъ-нибудь другимъ. Но вышло иначе. Поляки одерживали верхъ надъ русскими. Русскія земли, только что отпавшія отъ Польщи, опять возвращались подъ ея власть. Православно пришлось уживаться съ господствующимъ католичествомъ въ единомъ государственномъ тель; православнымъ духовнымъ опять предстояло стараться не ударить лицомъ въ грязь поредъ римско-католическимъ духовенствомъ и выступить противъ нихъ съ оружіемъ учености и красноръчія на защиту своей въры. Религіозные диспуты о ропросахт, составляющихъ сущность различія между Западною и Восточною церковые, дълались самыми жизненными современными вопросами.

Іудеи еще въ недавнее время были признаны народомъ южно-русскимъ его врагами и утъснителями. Таково было народное убъжденіе. Іудей-панскій арендаторъ, іудей-монополисть, іудей-откупщикъ, бравшій отъ пана на откупъ достояніе, жизнь и совъсть русскаго хлопа,—былъ для послъдняго тяжелье, чъмъ самъ панъ. Ръшившись сбросить съ себя въковыя цъпи, русскій возненавидьль іудея, который, какъ ловкій промышленникъ, пользовался слабыми сторонами общества, въ которомъ жилъ: десятки тысячь израильскаго народа погибло во время возстанія. До какой степени господствовало у малоруссовъ омерэвніе къ этому племени, копечно, поддерживаемое и невъжественнымъ фанатизмомъ, показываетъ то, что Хмельницкій, въ числъ условій, на которыхъ готовъ былъ примириться съ поляками, требовалъ недопущенія іудеевъ въ Украину. Но какъ только народное волненіе утихло въ русскихъ областяхъ, оставщихся за Польшею, іудеи опять принялись тамъ за свои промыслы, и

опять готовились стать для русскихъ тёмъ, чёмъ уже были прежде. Этого мало. У іудеевъ распространилось вёрованіе, что является на землю Мессія, что приходить, наконецъ, давно желанное время величія израильскаго народа и порабощенія ему народовъ другихъ вёръ. Естественно было въ это самое время русскому писателю вступить въ литературу, съ такою рёчью, въ которой вы-

ражалась народная вражда.

Наконецъ, южнорусскій народъ находился то въ постоянныхъ сближеніяхъ, то въ столкновеніяхъ съ мугамеданскимъ міромъ; козаки то пускались на чайкахъ грабить приморскіе турецкіе города, то призывали татаръ и турокъ къ себѣ на помощь противъ поляковъ. Тогда еще пе исчезала старая надежда на союзъ державъ противъ мугамеданства съ цѣлью изгнанія турокъ изъ Европы, освобожденія православныхъ грековъ и словянъ. Русскимъ, какъ исповѣдующимъ одну вѣру съ христіанами восточными, эта мысль была ближе къ сердцу, чѣмъ какому бы то ни было другому народу.

Во второй половинъ XVII въка сложились обстоятельства, придававшія болъе живости надеждамъ на исполненіе великаго предпріятія. Московское Государство вело войну противъ мусульманъ за одно съ Польшею, вмъсто того, чтобы, какъ дълалось издавна, вооружать татаръ на Польшу или терпъть татарскіе набъги, предпринятые съ подущенія поляковъ. Тогда само собою принило въ головы многимъ, что если кому, то московскому государю предстоитъ великое призваніе стать во главъ христіанскаго дъла освобожденія единовър-

цевь и единоплеменниковь оть тяжкой неволи.

Галятовскій въ своихъ сочиненіяхъ затронуль всё эти три современные ему вопроса: римско-католическій, іудейскій и мусульманскій. Въ 1663—64 годахъ король польскій Янъ-Казимирь шель съ войскомъ отбирать подъ свою гласть ліввій берегь Дніпра. Наученные опытомъ, поляки стали теперь дли вида ласков собоб съ тою цілью, чтобы оно не возбуждало противъ нихъ народа. Это было для поляковъ въ то время тімъ удобніве, что многимъ изъ малороссійскаго духовенства не совсімъ нравились пріемы московской власти, и они не слишкомъ остались довольны діломъ Богдана Хмельницкаго. Съ своей стороны, православные духовные, въ виду ожидаемаго соединенія Малороссій Съ Польшею, должны были стараться поставить и свою церковь, и свое сосло-

віе въ положеніе, менте унизительное по отношенію къ католичеству.

Король Янъ-Казимиръ остановился въ Бълой Церкви. Здъсь коронный канцлеръ, епископъ Пражмовскій, пригласиль къ себъ на пиръ нъкоторыхъ важнъйшихъ русскихъ духовныхъ и съ ними вмъстъ Галятовскаго. Хозяинъ свель ученаго православнаго съ ученымь језунтомъ Пекарскимъ, королевскимъ проповъдникомъ; между послъдними произошелъ диспутъ, который быль потомь опубликовань Галятовскимь въ особой брошюръ на польскомъ языкъ. Спорь вращался около вопроса о первенствъ папы. Галятовскій показаль на этомъ диспутъ знаніе церковной исторіи, знакомство съ отцами церкви и съ сочиненіями западныхъ богослововь и историковь. Доказательства Галятовскаго въски, изложение кратко, ясно; изтъ лишней риторики. Православный духовный старался побить іезуита свидътельствами самихъ же западныхъ соборовъ: констанцскаго и базельскаго. Въ противность паписту, хотъвшему, по общепринятому на Западъ обычаю, выводить изъ текстовъ Новаго Завъта, будто апостоль Петрь быль выше другихь апостоловь Христовыхь, — Галятовскій доказываеть, что всь апостолы были равны между собою, что глава церкви есть одинъ только Христосъ, что каждый патріархъ въ своей епархіи можеть созывать соборы, сноситься съ другими патріархами и, такимъ образомъ, созвать вселенскій соборь, что приговорь церкви, а не приговорь одного папы или патріарха можеть быть незыблемымь авторитетомъ. Между прочимъ, Галятовскій такъ уличаль папистовь, говорившихь, что папа необходимь для созванія собора: «У вашего Беллярмина, — говорить Галятовскій, — въ сочиненіи о соборахъ, сказано, что кардиналы и епископы могуть сами созывать

соборы, если папа впадетъ въ ересь, пли умретъ, или сойдетъ съ ума, или потеряетъ свободу. Стало быть, у васъ безъ папы могутъ епископы собрать вселенскій соборъ. Поэтому, папа не можетъ называться верховнымъ властителемъ церкви. Вспомните, что написано въ 8 гл. кн. Царствъ. Когда израильтяне собрались къ пророку Самуилу и стали проситъ у него царя. Господъ сказалъ Самуилу: «не тебя они отвергли, а меня, — не хотятъ, чтобы я царствовалъ падъ ними!» Видите: Богъ разгитвался на пэраильтянъ за то, что они, отвергнувши Бога, своего царя, избрали себъ царемъ и владыкою человъка. И теперъ Богъ гитвается на римлянъ за то, что они, отвергнувши Царя и Господа своего Інсуса Христа, выбрали себъ смертнаго человъка, папу, господиномъ и монархомъ». — «Если, — возразилъ Галятовскому противникъ, — вы не хотите признатъ главою церкви своей римскаго папу, то должны будете имътъ главою мірского государя». — «Вотъ прекрасное заключеніе. — воскликнулъ Галятовскій, — я вамъ говорилъ и говорю: Христосъ, Христосъ, Христосъ, а не ктонибудь другой, есть глава святой церкви».

Короткіе, сжатые доводы Галятовскаго имъли въ свое время болье силы, чъмъ иныя длинныя разсужденія. Впослъдствіи Галятовскій, въ дополненіе къ своей «Розмовь», написаль еще одно сочиненіе по-польски объ исхожденіи св. Духа, направленное противъ западно-римскаго ученія, защищаемаго тогда ісзуитомъ Боймою, написавшимъ книгу «Старая въра». Сочиненіе Галятовскаго носить названіе «Старая Западная церковь — (т.-е., говорить) новой». Въ этомъ сочиненіи, главнымъ образомъ, доказывается, что догмать объ исхожденіи св. Духа отъ Сына, проповъдуемый папистами, не есть достояніе древ-

ней Западной церкви, а болъе позднее нововнедение.

Противь іудейства Галятовскій выступиль съ пространною книгою на южно-русскомъ языкъ подъ названіемь «Мессія Правдивый». «Я написаль эту книгу, -- говорить онь въ предисловін, -- потому, что на Волыни, на Подоли, вь Литвъ и въ Польшъ жидовское нечестіе слишкомъ высоко подняло рога свои; явился на Востокъ, въ Смириъ, какой-то плутъ Сабева и назвался жидовскимъ Мессіею, прельстивъ жидовъ ложными чудесами; онъ объщалъ имъ возстановить Герусалимъ и израильское царство, возвратить имъ ихъ отечество и вывести изъ неволи. Глупые жиды торжествовали, веселились, надъялись, что Мессія возьметь ихъ на облака и перенесеть всёхъ ихъ въ Герусалимъ... Нъкоторые покидали свои дома и имущества, ничего не хотъли дълать и говорили, что вотъ скоро Мессія ихъ перенесеть на облакт вь Герусалимъ. Иные по цълымъ днямъ постились, не давали всть даже малымъ двтямъ, и во время суровой зимы купадись въ прорубяхъ, читая какую-то вновь сочиненную молитву. Тогда жилы смотръли на христіань высокомърно, угрожали имъ своимъ Мессіею, и говорили: вотъ мы будемъ вашими господами; ваши короли, князья, гетманы, воеводы; сенаторы будуть нашими пастухами, пахарями, жнецами, будутъ дрова рубить, печи намъ топить и дълать все, что жиды имъ прикажуть: вы должны будете принять јудейскую въру и поклониться нашему Мессін. Въ то время нткоторые малодушные и отдиные христіане, слыша разсказы о чудесахъ ложнаго Мессіи и видя крайнее высокомъріе жидовъ, начали сомнъваться о Христъ: точно ли онъ быль дъйствительный Мессія, стали склоняться къ въръ въ ложнаго Мессію, напуганные угрозами о его строгости: Для того, чтобы христіане не тревожились въстями о ложномъ Мессіи и не сомнъваясь върили, что Інсусъ Христось быль истинный Мессія, — я написаль книгу эту. Я написаль ее также для того, чтобы сбить спесь и высокомеріе жидовъ, на стыдъ имъ и на поношение. такъ какъ они уже не разъ дозволяли себя обманывать ложнымъ Мессіямъ. Меня побудили къ этому и нечестивые поступки жидовъ, которые, живучи въ христіанскихъ государствахъ, относятся съ презръніемъ и поношеніемъ ко Христу Богу нашему и ко всему христіанскому народу ..

Сочиненіе Галятовскаго изложено въ формъ разговора христіанина съ іудеемъ — форма старая. Образцомъ русскому ученому послужило, въроятно,

«Состязаніе христіанина съ іудеемь», написанное писателемъ II въка Юстиномъ Философомъ. Христіанинъ Галятовскаго доказываетъ, опираясь на священное писаніе Ветхаго и Новаго Завъта, на сочиненія отцовъ церкви, на разныхъ историковъ церкви, что истинный Мессія не могъ быть никто иной, какъ только Інсусъ Христосъ, опровергаеть тв возраженія, какія обыкновенно дълали противъ христіанства ветхозаконники, защищаетъ противъ іудейскихъ нападокъ христіанскіе догматы и обряды, наконецъ, въ свою очередь обличаеть іудейскія заблужденія и суевърія. Такая книга, какъ «Мессія Правдивый», имъла живой современный интересъ. При возрастающей силъ іудейства, читаинему русскому человъку надобно было пріобръсть понятіе о томъ, что такос іудейство въ его столкновенін съ христіанствомъ; надобно было знать, что говорять и какъ говорять противъ христіанъ іудеи, и какъ должны отв'вчать имъ христіане. Сорременное значеніе этихъ вопросовъ подтверждается изв'ястіємъ Галятовскаго о томъ, что въ его время іудеи отвращали христіанъ отъ христіанства. «Мессія Правдивый» посвящень царю Алексью Михайловичу, и это обстоятельство не лишено современнаго смысла. Въ XVII въкъ. несмотря на неизмінную неохоту великоруссовъ допускать въ свою землю іудеевъ, послідніе, для разныхъ цівлей, проникали въ Москву, обыкновенно выдавая сеой за людей другого илемени, и книга Галятовскаго имела задачею познакомить цари и московскихъ книжниковъ съ іудейскимъ вопросомъ, чтобы принять надлежащія міры противь іудейских козней.

Для насъ, въ историческомъ значеній, важна въ особенности послъдняя дасть этого сочиненія, гдѣ авторъ пересчитываетъ разныя преступленія, совершенныя, по его мивнію, іудеями противъ христіанъ и служившія тогда оправданіемъ ненависти къ іудеямъ. На основаній этихъ данныхъ, Галитовскій, въ духѣ своего вѣка, проповѣдуетъ жестокое, можно сказать, безчеловѣчное гоненіе на іудеевъ. Всѣ его обвиненія, расточаемыя противъ пихъ, сводятся къ тому, что іудеи заклятые враги христіанъ и дѣлаютъ имъ величайшее зло.

«Жиды,—говорить христіанинь іудею,—называють нась гоями, т.-с., погаными; они избѣгають пріятельскихь отношеній съ христіаниномь, гнушаются нами. И намъ слѣдуеть, когда-такъ, называть васъ погаными и гнущаться вами. Вы не хотите принимать отъ христіанъ пищи; и христіанамъ должно сдѣлаться гадкимъ и богомерзкимъ принимать отъ іудеевъ пищу. Жиды называють христіанъ нечистыми; стало быть, христіане унижають себя пе-

редъ жидами, когда не гнушаются принимать отъ жидовъ пищу».

«Ты, жидъ,--продолжаетъ христіанинъ,-готовъ присягнуть христіапину ложно; у васъ такая присяга ничего не значить; я, поэтому, не повърю тебь, хоть бы ты мнъ присягнуль сто разь, тысячу разь, будто бы вы, жиды, не дълаете зла христіанамъ. Наши христіанскіе государи не должны допускать васъ, жидовъ, къ присягъ противъ христіанъ, а, напротивъ, должны по справедливости карать вась за каждое преступленіе, зная, что вы не считаете дурнымъ деломъ ложно присягнуть предъ христіаниномъ. Вашъ царь Саулъ присягнуль гаваонитамъ не воевать противъ нихъ, а потомъ нарушилъ присягу; за это Богь въ продолжение трехъ лътъ каралъ его землю. И теперь, слъдуя примфру вашего царя Саула, вы, жиды, ни во что ставите присягу, вопреки заповъди Божіей, и Богь за то самое караеть земли и государства христіанскія голодомъ и разными смертоносными язвами. Богъ пересталъ карать јудеевъ за преступление Саула тогда, когда Давидъ приказалъ прибить ко кресту (?) и истребить съ лица земли сыновей Сауловыхъ; теперь надобно намъ, христіанамь, вась, жидовь, за клятвонарушенія ваши, убивать и истреблять; тогда Богь перестанеть нась, христіань, карать голодомь, войною, моровымь повътріемъ и другими бъдствіями».

Іудей требуетъ отъ своего противника доказательствъ, что іудеи причиняютъ зло христіанамъ. Христіанинъ приводитъ нъсколько случаевъ, взятыхъ изъ разныхъ церковныхъ писателей—изъ Симеона Метафраста, Никифора, Баронія, — наконецъ останавливается на томъ, что іудеи крадутъ и убиваютъ

христіанскихъ дѣтей, вытачивая изъ нихъ кровь. По этому обвиненію онъ приводить болѣе десятка примѣровь изъ хроники Райнольда, изъ какого-то Сиреніи изъ другихъ, въ особенности изъ польской книги «Зеркало Польскаго Королевства». По извѣстіямъ, сообщаемымъ этими писателями, іудеи совершали такого рода варварства въ Швейцаріи, Германіи, Венгрін, Италіи, Англіп, Польшѣ и Литвѣ. Іуден похищали христіанскихъ дѣтей, искалывали ихъ иглами, и такимъ образомъ добывали изъ нихъ кровь; иѣкоторые описывали истязанія надъ дѣтьми, совершаемыя въ видѣ пародіи надъ страданіями Іисуса Христа; ребенку клали на голову терновый вѣнецъ, прибивали ко кресту, прокалывали попьемъ обкъ и выпускали кровь. Самымъ ближайшимъ, по времени и мѣстности, приводится событіе, будто бы случившееся на Волыни въ селѣ Возникахъ, въ 1598 году. Найдено было исколотое тѣло мальчика, какъ оказалось, замученнаго іудейскими раввинами въ день іудейской Пасхи. Каждый годъ, заплючаетъ христіанинъ Галятовскаго, жиды должны умерщвлять, по крайней

мъръ, одного христіанскаго ребенка.

На замъчаніе іудея, что іудейскій законъ велить іудеямъ беречься крови, соперникъ его возражаетъ ему, что Моисеевъ законъ уже существовалъ, а это, однако, не мъщало іудеямъ приносить въ жертву бъсамъ сыновей и дочерей своихъ и продивать невинную кровь, какъ говорится въ одномъ изъ псалмовъ. Но когда іудей задаль ему вопрось: зачёмь іудеямь нужна эта кровь? противникъ его оказался слабъ. Книги, изъ которыхъ онъ черпалъ данныя для этого вопроса, давали разноръчивыя объясненія. Въ однъхъ говорилось, что іуден дають кровь замученных ими детей христіанамь вь пище и питье, думая тымь пріобрысть расположеніе христіань къ своему племени; другія, напротивъ, показывали, что іуден сами употребляють эту кровь въ своихъ опръснокахъ, дабы избавиться отъ того особаго запаха, который іудей всюду носить съ собою; треты объясняли, что это у іудеевь такая тайна, которую знають тольке немногіе передовые раввины, и они дають эту кровь больнымъ своимъ едиповърцамъ въ крайнихъ случаяхъ, произнося при этомъ такія слова: «если распятый Христосъ есть истинный Мессія, то пусть кровь невиннаго человъка, въровавщаго въ него, поможеть тебъ отъ гръховъ твоихъ и приведетъ тебя въ въчную жизнь!» Нъкоторые, наконецъ, говорили, что дътская кровь нужна іудеямъ для волшебныхъ снадобій и дается съ орѣхами, яблоками и другими лакомствами. Изъ всего этого очевидно, что авторъ «Мессіи Правдиваго» не составиль себь опредъленнаго понятія: зачымь іуден совершають страшный тапиственный обрядь, въ которомъ обвиняли ихъ? Тъмъ не менъе, христіанинъ Галятовскаго, ведущій диспуть съ іудеемь, остается вь полной увъренности, что іуден похищають христіанскихь дітей, убивають ихь мучительнымь образомъ и вытачиваютъ изъ нихъ кровь; а изъ этого онъ выводитъ такое заключеніе, что христіане, во избъжаніе Божіей кары надъ собою, должны убивать іудеевь и проливать ихъ кровь.

Христіанинъ переходить къ другимъ обвиненіямъ. Говорили, что іуден занимаются чародъйствомъ съ цълью наносить вредъ христіанамъ. Въ этомъ отношеніи, книга «Зеркало Польскаго Королевства» доставила Галятовскому затъйливый разсказъ. Въ Польшъ одинъ іудей добивался отъ женщины-христіании молока ея груди и объщалъ большія деньги. Женщина, посовътовавшись съ мужемъ, дала іудею коровьяго молока, увъривши, что это молоко ея груди. Іудеи творили надъ молокомъ заклинанія, потомъ отправились къ висълицъ, гдъ висълъ трупъ казненнаго преступника, влили ему въ ухо молоко и спросили: что онъ слышитъ? —Мычаніе скота, —произнесъ трупъ. Іудеи попяли, что женщина обманула пхъ. Тогда по всей Польшъ сталъ надать скотъ: быле бы то же съ христіанами, если бы женщина дъйствительно продала іудею молоко отъ ея груди, вмъсто коровьяго... Христіанинъ приводитъ изъ Баронія еще нъсколько примъровъ, показывающихъ, что іудеи занимаются волшебствомъ. Къ области чародъйства относили и отравленіе; въ этомъ также оказывались виновными іудеи; авторъ приводитъ изъ Кромера извъстіе, будто іудев





Главный нолоноль на башит Дворцоваго храма въ Москвъ (наъ книги Корба: Лиевникъ путешествия въ Москву).



Архангельскій соборъ (Кремль).

заражали ядомъ воду въ прудахъ и источникахъ и распространяли черезъ то

моровое повътріе.

Христіанинъ упрекаеть іудеевь въ томъ, что они обманщики, составляють фальшивые документы, продають мёдь и желёзо за золото или полмъщиваютъ къ золоту и серебру металлы низнаго достоинства, принимаютъ отъ воровъ для сбыта краденыя вещи, дълають тайно фальшивую монету. «Вы, — говорить христіанинъ, — всеми способами стараетесь обобрать христіанина, вы считаете это добрымъ діломъ. Вашъ талмудъ учить васъ этому. Вы опираетесь на тотъ примъръ, какъ ващи предки когда-то взяли въ Егинтъ серебро и золото, дорогія одежды и убъжали; имъ это не вмънилось въ гръхъ; вы, жиды, насъ, христіанъ, считаете погаными наравив съ египтянами и ногому обираете насъ, какъ предки ваши обирали огиптянъ. Божескій законь не дозволяеть вамъ брать лихву съ своихъ единоплеменниковъ, а дозволяеть брать ее съ язычниковь: моавитовь, аммонитовь... Вы считаете нась, христіань, за такихь же язычниковь, какими были моавиты и аммониты, и потому берете съ христіанъ чрезм'єрные проценты. Со своими іудеями вы этого не дізлаете. Есть у іудеевъ общественная казна, куда собираются деньги, пріобрътенныя дихоимствомъ и всяческимъ плутовствомъ; каждый іудей долженъ приносить туда плоды своихъ трудовь такого рода. При окончаніи года, собранная сумма д'влится на части: одна часть возвращается вкладчикамъ, другая идеть на офдимхъ іудеевь, третья на уплату податей. четвертая остается въ казив. Вы платите государямь подати теми деньгами, которыя вы содрали съ подданныхъ тъхъ же государей; вы откупаете себъ города, села, мъста, аренды; обогащаетесь, чванитесь нарядными одеждами, строите себъ богатые домы и божницы. Вы, жиды, алчете обладать христіанами, владычествовать надъ нами и поэтому-то вы, обманывая насъ, забираете себъ наши деньги и имущества; вамъ хочется сдълать христіанъ своими слугами и подданными. За это следуеть вась или выгонять изъ государства, или обременять работою и трудомъ; слъдуеть нашимъ христіанскимъ императорамъ, князьямъ и всемь панамъ брать изъ жидовской казнохранительницы деньги на постройку церквей и убъжнщъ для больныхъ и убогихъ: пусть эти депьги пойдутъ въ уплату бъднымъ христіанамъ, чтобъ они служили не жидамъ, а христіанскимъ господамъ. Справедливо будетъ обратить деньги, собранныя жидами, на пользу государству, потому что въдь эти деньги христіанскія. Не следуеть дозволять вамъ, жидамъ, строить свои божницы, а, напротивъ, надобно ихъ разорять, потому что въ вашихъ божнидахъ вы произносите желанія христіанамъ того, что постигло несчастнаго Амана».

«Зачемь же, — спрашиваеть іудей, — вамь разорять наши синагоги,

когда мы не дълаемъ ничего худого вашимъ церквамъ?»

Здёсь, казалось, было бы кстати христіанину Галятовскаго припомнить іудею способъ обращенія іудеевъ, арендаторовь панскихъ именій, съ православными церквами: это въ числ'в другихъ причипъ и довело народъ до варварскаго избіенія іудеевь въ Малороссіи, въ эпоху Хмельницкаго; Галятовскій долженъ быль знать эту эпоху. Сомнъній въ справедливости извъстій о поругапін іудеями церквей быть не можеть, такъ какъ не только русскіе, но и польскіе историки повъствують о томь же; даже римско-католическіе священники, при всей своей ненависти къ «схизмъ», находили неприличными поступки пановъ, отдававшихъ въ распоряжение іудеевъ православныя церкви. Отчего же Галятовскій объ этомъ не говорить ни слова? Быть можеть, онъ не хоталь объ этомъ упоминать, чтобъ не раздражить поляковъ, такъ какъ оскорбленіе церквей падало болье на нихь, чымь на іудеевь, только пользовавшихся тъмъ, что имъ дозволялось. Какъ бы то ни было, не касаясь въ своей книгъ обстоятельства, Галятовскій довольствуется тымь, этого важнаго черпнуль изъ чужеземныхъ источниковъ, и повторяетъ свой жестокій приговоръ надъ іудейскимъ племенемъ вь такихъ выраженіяхъ: «Мы, христіане, должны ниспровергать и сожигать жидовскія божницы, въ которыхъ вы хулите Бога; мы должны у васъ отнимать синагоги и обращать ихъ въ церкви; мы должны васъ, какъ враговъ Христа и христіанъ, изгонять изъ нашихъ городовъ, изъ исвхъ государствъ, убивать васъ мечемъ, топить въ ръкахъ и губить различ-

ными родами смерти».

Галятовскій оставиль противь мугамедань два сочиненія: оба написаны въ эпоху войны противь турокъ, которая предпринята была совокупными силами Россіи и Польши. Война эта сильно занимала нашего автора. Первое изъ упомянутыхь сочиненій «Лебедь съ періемъ своимъ» посвящено въ 1683 году гетману Ивану Самойловичу. По склоиности къ символизму, господствовавшей въ тогдащимхъ литературныхъ пріемахъ. Галятовскій подъ именемъ Лебедя разумьетъ христіанство или даже самого Спасителя; противоположный ему символь мугамеданства — Орелъ. Въ посвященіи своемъ авторъ говорить, что Лебедь своимъ голосомъ и перомъ возбуждаетъ христіанъ на ратоборство противъ мусульманъ. Сочиненіе это написано по-польски, такъ какъ польскій языкъ быль еще въ большомъ употребленіи между высшимъ классомъ въ Малороссіи: по существуетъ современный русскій переводъ, писанный по-словински церковною рѣчью и пигдѣ не напечатанный. Авторъ задается цѣлью изложить ученіе, вымыслы и способы, какъ христіане могутъ на войнъ побѣдить бусурманъ и истребить ихъ гнусное имя съ лица земли.

Авторъ хочетъ разръщить себъ вопросъ: почему мугамеданство такъ полго держится на свътъ? Какъ человъкъ благочестивый, привыкщій во всъхъ событіяхъ ссылаться на волю Божію, онъ прежде всего становится на точку нравственно-богословскую: «Господь благь; еще не исполнилась мъра беззаконій мусульманскихь; Богь ожидаеть обращенія съ другой стороны; Богь, руководнщій нравственнымъ усовершенствованіемъ христіанъ, находить нужнымъ для нась же держать надъ нами этоть бичь; Богь хочеть испытать постоянство христіанъ въ въръ: будуть-ли они служить ему, находясь въ неволъ, и такъ-и послужать, когда стануть свободными? Какъ ивкогда держалъ Онъ асспріанъ вм'всто жезла надъ Израилемъ, такъ теперь держить ересь мугамеданскую жезломъ надъ христіанами, чтобы христіане, терпя отъ невѣрныхъ озлобленіе, прибъгали въ страхъ къ своему Творцу съ покаяніемъ, ибо. живучи гъ прохладъ, просторъ и «властопитаніи», люди забывають о Богъ». Но, кромь этихъ причинъ, Галятовскій находить еще, что христіанскіе государи пе только не могуть согласиться между собою и стать единодушие противи праговъ Христа, но еще «хановъ, атамановъ, царей бусурманскихъ, мурзъ ихъ и прочихъ живыхъ и здравыхъ снабжаютъ».

Галятовскій вспоминаеть изъ Ветхаго Завѣта божескую заповѣдь объ избіеніи хананейскихъ народовъ и сравниваеть съ непослушными израильтянами христіанскихъ государей, милостиво обращающихся съ мусульманами: «того ради, — заключаетъ онъ, — Богъ на самодержцевъ и государей зъло гиѣвенъ есть». Здѣсь повторяется то же ученіе кровавой нетерпимости, которое такими рѣзкими чертами изложено въ «Мессіи» противъ іудеевъ. Московскому Государству должно было достаться при этомъ, хотя Галятовскій объ немъ не уноминаетъ: въ Московскомъ Государствъ было болѣе мугамеданъ, чѣмъ въ какей бы то ни было пной христіанской землѣ, и ихъ не преслъдоваль, не

убивали. «С

«Орель» въ споръ съ «Лебедемъ» указываетъ ему, что мугамеданство пе только держится на свътъ, но еще расширяется, и многіе народы приняли его. Какія же этому причины? спрашиваетъ авторъ. «Лебедь» даетъ объясненіе, что мугамедане мечемъ распространяютъ свою въру, а «смерть отъ меча люта страшна человъкомъ, приневоляетъ ихъ къ принятію алкорана». Много помогаетъ мусульманству и то, что Мугамедъ дозволяетъ плотскія наслажденія побъщаетъ ихъ своимъ послъдователямъ въ небесномъ царствіи: «понеже къ гръху тълесному всъ человъцы отъ прирожденія склонны зъло». Въ мугамеданствъ, замъчаетъ «Лебедь», все понятно, все близко чувственному человъку; законъ же Христа «непостнжимыя разуму вещи сказуеть». Число мугамеданъ,

по словамъ того же «Лебедя», умножается и отъ того, что ихъ цари имъють обыкновеніе, вмъсто податей, собирать дътей христіанскихъ и отдавать ихъ «учиться прелести магометовой»: послъдніе остаются на всю жизнь ей преданными; наконецъ, люди, совершившіе преступленія въ христіанскихъ государствахъ, убъгая къ бусурманамъ, находять у нихъ пріють и охраненіе, если примутъ ихъ въру. Но если мугамеданъ и много, что пользы изъ того? въдь и въ адъ будетъ болье душъ, чъмъ въ небесномъ царствіи, а всъ мугамедане пойдутъ въ геенну огненную. Богъ даетъ невърнымъ временное счастіе; зато ихъ ожидаетъ по смерти въчное мученіе, а у христіанъ хотя здъсь и отнимается временное благополучіе, зато дается по смерти въчное блаженство.

Но и на землъ не долго уже господствовать мусульманству. Еще мучепикъ Месодій изрекъ надъ ними пророчество: и «возстанетъ христіанское колъно и будетъ ратоборствовати съ мусульманы, и мечемъ своимъ погубитъ ихъ
и въ неволю загонитъ, и погибнутъ чада ихъ, и пойдутъ сынове измаиловы подъ мечъ въ плъненіе и невольное утъсненіе; отдастъ убо имъ Господъ
влобу ихъ, яко же они христіаномъ сотвориша». Бароній и кармелитъ Оома
Брукселенскій доставляють нашему автору еще пророчества о паденіи мугамеданства; наконецъ, вотъ что онъ самъ устами своего «Лебедя» извъщаетъ

вт утвшение христіанамъ своего въка, ведущимъ борьбу съ исламомъ:

«Есть у муриновъ пророчество, до сихъ поръ сохраняемое, что полуношный самодержець мечемъ своимъ покоритъ и подчинитъ своей державъ святой градъ Герусалимъ и все Турецкое царство. Этотъ полунощный самодержецъ есть царъ и великій князь московскій. Онъ-то истребить бусурманскую скверную ересь и до конца погубитъ. Ты самъ, проклятый Мугамедъ, вдохновенный Богомъ или демономъ, ты самъ пророчествовалъ, что твое скверное и прочивное ученіе будеть пребывать тысячу лѣтъ; но вотъ уже тысяча лѣтъ минула, даже «съ навершеніемъ»; въ маломъ времени погибнетъ твой богопротивный законъ и скверная ересь!»

«Лебедь» объясняеть слова Апокалипсиса (гл.-20): «ожиша и царствоваша со Христомъ тысящу льть». Здъсь—говорить онъ—разумыются мучени-

ви, убитые отъ мугамеданъ: ихъ души со Христомъ царствуютъ.

Затьмъ Галятовскій разсказываеть исторію мугамеданства, описываеть

нравы мугамедань 1).

Мугамедане обвиняются въ чародъйствахъ такъ же, какъ јуден въ «Мессін Прардивомъ»: одинъ мугамеданскій воевода начерталъ на землѣ кругь, чародъйственными заклинаніями накликалъ въ этотъ кругъ змѣй и намазалъ змѣинымъ ядомъ оружіе, которое дъйствовало губительно;—татары вынималн сердца изъ тѣлъ христіанскихъ, мочили ихъ въ ядѣ, ставили на рожнахъ въ ръкахъ и озерахъ, заражали воду и пившіе ее отравлялись... Галятовскій готовъ былъ, какъ кажется, обвинять въ чародъйствѣ всѣхъ невѣрующихъ во Христа: то же, мы видѣли, сдѣлалъ онъ съ јудеями. Но съ мусульманами онъ обращается безпристрастнѣе; за јудеями онъ не призналъ ни одной свътлой черты. Говоря о мугамеданахъ, онъ ссылается, напротивъ, на свидѣтельство какого-то Вареоломея Юрьевича, бывшаго четырнадцать лѣтъ въ плъну у турокъ, и отзывается о своихъ религіозныхъ врагахъ въ такихъ выраженіяхъ:

«Они любитъ правду; кривды, обмана у нихъ отнюдь не обрътается, ни въ кительствъ, ни въ походъ; турки покрываютъ свое нечестие исполнениемъ правды; не найдешь у нихъ ни юриста, ни прокуратора; сегодня отдавай то, что объщалъ вчера. Въ большой чести у нихъ ты, святая царица— правда, всъмъ чинамъ равная благотворительница! Ей-ей, отъ всъхъ народовъ турки

<sup>1)</sup> Онъ руководствовался извъстіями византійцевъ: Өсофана Кедрина, Евонмія Зигабена, Евлогія мученика, также Баронія, важнѣйшаго для него источника свѣдѣній при описанін вравовъ мусульманскихъ, хроникою Гвагнини и путешествіемъ на Востокъ Христофора Радзивилла Сиротки.

отличали себя правдою: и малыхъ дътей къ этому пріучають и поспитывають

такъ, чтобы они были правдивы»...

Но отъ такихъ превосходныхъ нравственныхъ качествъ мало пользы невърнымь; по мнънію Галятовскаго, они, какъ некрещеные, все-таки всъ пойдутъ въ адъ; съ ними надобно воевать, чтобъ избавить изъ-подъ ихъ власти нашихъ братій христіанъ, которымъ хуже, чѣмъ было іудеямъ въ Египтъ и въ вавилонскомъ плъненіи, или чѣмъ было римлянамъ при готеахъ; имъ такъ худо, что ихъ жизнь можетъ развъ сравниться съ положеніемъ умирающаго, который мучится передъ смертью и долгое время не можетъ испустить посъбдные христіане, закованные по рукамъ и по ногамъ, ходять отъ двора до двора и просятъ, ради «проклятаго Магомета», милостыни на уплату за нихъ податей; ихъ быютъ по подошвамъ большими палками, берутъ у нихъ дътей и продаютъ въ рабство. Съ особеннымъ участіемъ распространяется, авторъ «Лебедя» о страданіяхъ плънниковъ: всѣхъ тяжелье,—замѣчаетъ онъ, — попавшимся въ плънъ духовнымъ и ученымъ, непривыкшимъ къ тълесной работъ.

Наконецъ, въ «Лебедъ» приводятся какія-то непонятныя слова, которыя вт переводъ означають пророчество, сохраняемое самими мусульманами о паденін ихъ царства. «Явится какой-то турецкій царь, возьметь царство, приметъ въ свою державу красное яблоко и будеть господствовать, и будуть мусульмане созидать себь домы, насаждать виноградь, строить твердыни, плодить чадъ, но черезъ двенадцать леть после того, какъ царь приметь въ свою державу красное яблоко, христіанскій мечь поразить турка и погубить имя его. Дайже Богь, чтобы при державъ великаго и непреодолимаго царя ' Оедора Алексвевича всв христіанскіе народы обратили свое оружіе противъ мусульмань, губителей нашей въры; этого и бъдствующіе братіи наши христіане всеусердно ожидають и помогуть намъ на общаго нашего лютаго врага! Азія при смерти, Африка мертвъетъ, золотое яблоко отъ моря Балтійскаго до озера Меотійскаго, очнувшись отъ сна, немало даеть помощи: Греція съ Оракіею ожидають избавление оть христіанскаго оружія; за грёхи свои они, подобно Израилю, повержены въ неволю; но познали они свои беззаконія и приносять вины свои предъ Богомъ: Богъ пошлеть къ нимъ избавителя и возвратить ихъ

къ прежней свободъ скоро».

Другое, напечатанное по-польски, сочинение Галятовского противъ мусульмань (Alkoran machometów, nauką heretycką y żydowską y pogańską napełniony, 1687) составлено въ формъ диспута между алкораномъ и когелевомъ (борцомъ), и раздълено па двънадцать частей. Здъсь излагается исторія Мугамеда, говорится объ его законт, о мугамедовомъ мечт, о чудесахъ джепророка и пр. Когелеет опровергаетъ алкоранъ и бъетъ его на всъхъ пунктахь, хотя делаеть достаточно промаховь, показывающихь, что Галятовскій читаль безъ критики то, откуда черпаль свои познанія. Всего интереснье для насъ то, что здъсь, какъ въ «Лебедъ». Галятовский говорить о существованін пророчества о томъ, что нікогда полуночный монархъ покорить турепкое государство; затемь последуеть паденіе мусульманства и обращеніе мусульманъ ко Христу. Этотъ славный, предсказанный издавна подвигь предлежить совершить московскому государю. Галятовскій вспоминаеть, какъ Тамерианъ бъжалъ изъ Россіи со своими полчищами, устрашенный Божіею Матерью, какъ Димигрій (котераго онъ называеть Семешка) разоніть татарь, какъ русскіе покорили Казань и Астрахань... Надлежить довершить то, что делалось прежде. Галятовскій желаеть, чтобы царь покориль Турцію. иить Гробъ Господень, четырехъ патріарховъ вселенскихъ и порабощенные христіанскіе народы изъ-подъ мусульманской власти. Галятовскій, такимъ образомъ, въ литературъ содъйствовалъ развитію мысли о томъ, что на Россіи лежитъ избраніе судьбы, что ея назначеніе—освободить восточныхъ христіапъ и подчинить владычеству христіанской въры мусульманскій Востокъ; однимъ

словомъ, чего не докончили въ свое время крестовые походы, то суждено докончить Россіи. Мысль эта обратилась въ народное върованіе и у турецких христіанъ и у русскаго народа. Ее повъдали московскимъ государямъ съ Запада паны, укрывавшіе за этими надеждами намъреніе подчинить себъ русскум церковь; но та же мысль развивалась въ народъ и въ литературъ своимъ пезависимымъ путемъ.

Галятовскій быль пропов'єдникомь. Пропов'єдь сділалась тогда необхо димостью; духовный, сознавшій въ себъ охоту къ писанію, скорье всего брадс за проповидь. Галятовскій издаль томъ проповидей, подь названіемь: «Ключа Газумѣнія»; проповѣди сочинены на господніе и богородичные праздники Галятовскій смотрыль на эту книгу, какъ на руководство: въ предисловіи кл пой онъ предлагаетъ священникамъ читать изъ нея поученія народу. Про поведи его именоть характерь более догматическій и объяснительный, чем правственно-поучительный. Толкуются народу догматы въры, объясняются значенія таинствъ, обрядовъ, и новозав'єтныхъ и ветхозав'єтныхъ. Пропов'єд никъ чрезвычайно любитъ смълыя и затъйливыя сравненія. Говоря, напр., двухъ естествахъ Інсуса Христа, Галятовскій, для объясненія, указываеть на человъка, который знаеть и богословіе и философію: «воть, —говорить онь, и подобіе соединенія божественнаго съ человьческимь». Другое сравненіе двухі сстествь-сь дукомь, связаннымь сь тетивою; дукь означаеть божественную а тетива человъческую природу. Въ проповъди на Воскресеніе Христово он сравниваетъ Христа съ ихнеумономъ. Крокодилъ проглотилъ ихнеумона, а их пеумонъ крокодилу разъвстъ внутренности; такъ Христосъ поступилъ со смер тью, которой подвергся. Галятовскій любить приводить въ проповъдяхъ при мъры и анекдоты; встръчаются у него примъры изъ древней исторіи: о Демо придв. Птоломев, объ Аннибалв, берутся данныя изъ мисологіи въ смвще нін ст. христіанскими образами: являются аргонавты: дельфійскій оракуль при казываеть устроить божницу Дава Марін; оть глубокой древности проповад никъ переходить въ болъе близкій ему мірь, разсказываеть анекдоть о князі литовскомъ Витовтъ, который приказалъ зашить живого человъка въ медвъ жью шкуру. Эти-то примъры, сравненія, анекдоты придавали проповъдямь Га литовскаго большую занимательность, и «Ключь Разуменія» быль одною из самыхъ читаемыхъ книгъ въ Малороссіи даже въ близкое къ намъ время.

При своихъ проповъдяхъ Галятовскій приложилъ правило о составлені проповъдей. «Старайся.—говоритъ онъ, —чтобы встаноди понимали то, что нить говоришь въ своемъ поученіи; какой мудрый былъ проповъдникъ Іо-апнъ Златоустъ, но и его порицала женщина за трудно понимаемую проповъдь!» Галятовскій въ своихъ собственныхъ проповъдяхъ въренъ своему правилу: онт написаны по-малорусски и были удобопонятны въ той средъ, гді говорились. Не встанослъдовали его примъру впослъдствіи, когда вмъсто языка близкаго къ народному, стали употреблять словяно-церковный, искусственный и понятный только для тъхъ, которые ему учились предварительно.

Согласно духу схоластической мудрости, почеринутой въ школь, Галятовскій въ своемъ руководствь учить проповъдниковъ словонзвитію, построенію поучепій на словахъ, именахъ, и вообще на внъщнихъ признакахъ: находитъ, что нежданные обороты привлекаютъ любопытство слушателей. «Можешь,—говорить онъ,—занять вниманіе людей, толкуя имъ какое-нибудимя и всю проповъдь построить на имени; напримърь, въ недълю (воскресенье) говори: недъля называется оттого, что въ этотъ день ничего не дълаютъ, а только Богу молятся; или—на день Владимира скажи, что Владимиръ оттого такъ называется, что владъетъ міромъ; на Василія скажи, что Василій значити парь, ибо Василій Святой царствоваль падъ своимъ тъломъ». Галятовскій учить озадачивать слушателей какимъ-нибудь не сразу понятнымъ для нихт заявленіемъ; напримъръ: «на Вербное воскресенье, сказавши:—«Православные христіане! Прошу васъ и заявляю вамъ, чтобы вы пепремъпно ходили вт церковъ и молились Богу; на этой седмицъ будетъ страшный судъ»,—сойди

прочь съ канедры. Это значить, что на страстной недёль будеть читаться о суть надъ Інсусомь Христомь: воть оно и есть судь страшный». Замъчательны его наставленія, какъ сл'їдуеть говорить надъ умершими. Галятовскій велить проповёднику разсказывать, какъ покойникъ творилъ добро, хранилъ праволавную въру, помогаль обдимив милостынью, даваль пособіе иснастырямь, принималь въ свой домь странниковь, выпупаль ильниыхь изъ певоли и пр., хотя бы за покойникомъ и не въдомы были такія добродътели. Можешь, — говорить онь, — кром'в того приномнить его фамилію, сказать. она древняя, существуеть сто леть или, пожалуй, тысячу леть на светь, что она находилась въ родственной связи со знатными домами; можещь взять проввище покойнаго; напр., если онь назывался Броинцкій, ты говори: онь такъ назывался оттого, что борониль отчизну: или, напр., умершій назывался Любочирскимъ, ты говори: это онъ оттого Любомирскій, что миръ возлюбилъ. Мокешь взять тоже крестное имя. Умершаго звали Стефаномъ, ты говори: Стеранъ значить вънець, и туть скажи, что покойникъ пріобръль себъ вънецъ какъ бы изъ цвътовъ или драгоцънныхъ камией: или, напр., умершаго звали **Торовей, ты обратись къ** слушателямъ и скажи: Православные христіане! **Поробей значить дар**ъ Божій. И нашъ Доробей, котораго видите на гробовыхъ носилкахъ, былъ истиннымъ даромъ для отчизны и для каволической деркви. Можещь также взять гербъ покойнаго: если въ гербъ у него была стръла, ты припомни тексть: покажи мя, яко стръду избранну: если у него въ гербъ башия—скажи тексть: бысть упование мое столпъ кръпости» и пр.

Можно подозрѣвать, что туть проповѣдникъ съ юморомъ говорить о проповѣдяхъ своего времени. То же можно было бы сказать относительно наставления, какъ слѣдуетъ говорить проповѣди на лни святыхъ. Галятовскій говорить: «проповѣдь, которую ты произносиль въ день какого-нибудь святого напр., Николая, можешь произнести на день другого святого, напр., Василія, голько въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ты говорилъ: «Николая архіепископа Мирлисійскаго», восхваляй Василія Великаго или Григорія Богослова и т. п. Можно даже то, что ты говориль объ Іоаннѣ Крестителѣ, перенести на Архистратига

Михаила»...

Замьчательно, какъ Галятовскій щадить своихъ слушателей и боится <del>огорчить ихъ своими пастырскими угрозами. Въ проповъчи на день св. Георгія</del> онь коснулся ада, но ему стало жаль посылать туда прышныхъ слушателей, и онъ совътуетъ имъ не отчаяваться, не унывать. Правда, изъ св. писанія слъдуеть, что въ адъ будеть болье душъ, чъмъ на небъ, и такъ надобно же, чтобы адъ кълъ-нибудь наполнился—и вотъ проповъдникъ утъщаеть на этотъ счеть саушателей, напоминая имъ. что въдь на свъть много невърныхъ жидовъ. мугамеданъ, есть довольно всякихъ еретиковъ, аріапъ, несторіанъ, адамитовъ, нофизитовь: будеть кому наполнить адъ: а мы, православные христіане, говоритъ онъ. — будемъ надбяться, что всв достигиемъ въчнаго спасенія. Точно такъ же въ проповъди на день св. Иліи онъ разразился противь богачей, и какъ бы забыль, что вь день Георгія всьмь объщаль рай: «Не могуть, -сказаль онъ теперь, -- восхищены быть на небо люди богатые; ихъ души отягощены богатствами, сокровищами, маетностями: богачи за своими богатствами вають о Богь: они злоупотребляють своими благами: они только ждять, пьють, веселятся, а объдныхъ людей забывають: не кормять ихъ, въ домъ къ сеоб не пускаютъ»... Но потомъ, проповъдникъ сжалился надъ богачами — и ръщилъ, что и богатымъ можно достигнуть неба, если только они станутъ давать стыню, помогать церквамъ и монастырямъ и пр.

Въ числъ сочиненій Галятовскаго есть одно, писанное по-русски: «Души людей умердыхъ». Здѣсь авторъ ведетъ насъ на тотъ свѣтъ, показываетъ намъ жилища праведниковъ и мѣста мученій грѣшниковъ—небо и адъ. Души праведныхъ размѣщаются по числу девяти ангельскихъ хоровъ небесной іерархіп, сообразно тѣмъ обязанностямъ, которыя возложены на эти ангельскіе хоры по отношенію къ нашей временной жизни. Въ низшемъ хорѣ, сообтвенно въ хо-



\*\*\* 



Парадный заль въ Грановитой палать, въ Москвъ.

\*\*

рѣ ангеловъ, —которымъ поручено надзирать надъ душами человѣческими во премя земного шествія, —обитають крещеный дѣти, убогіе, сироты, вдовы, и жившіе честно въ супружескомъ союдѣ; во второмъ, болѣе высокомъ хорѣ, архангеловъ (которые до великихъ людей отъ Бога посольства справляютъ), священники и церковные учители; въ третьемъ, называемомъ имъ князствами, обязанномъ наблюдать надъ государствами, націями и провинціями, будутъ пребывать цари, цесари, князья, гетманы, воеводы и всякая старшина, если опи чинили подначальнымъ людямъ правосудіе и не дѣлали имъ обидъ; четвертый хоръ называется владзы, воюющіе со злыми духами—съ ними пребывають рыцари, которые сопротивлялись злымъ духамъ и побѣждали грѣхъ; въ пятомъ хорѣ называемомъ моцарства, —чудотворцы; шестой хоръ панства—есть обитель дѣвственниковъ, пустынниковъ, иноковъ; седьмой ероны—тамъ справедливые судьи, въ осьмомъ—между херувимами—апостолы, епископы, митронолиты и пр.; девятый, высшій хоръ, серафимы, которые возбуждаютъ любовь къ Богу—тамъ мученики.

Противоположное небесамъ обиталище гръшныхъ, пекло, раздъляется на два отдела; первый называется одхлань пекельная (бездна), другой-огненпая геенна. Въ первомъ сидъли до Христа ветхозавътные праведники; они мукъ не терпъли, по были удалены отъ Бога и ожидали Христа. Спаситель вывель имь изъ ада; они пребывали съ нимъ сорокъ дней на земяв, а по вознесеніи его пребывають на небесахь. Но Спаситель не вывель изъ ада египтянь, моавитянь и всякихъ язычниковъ, которые не ожидали Христа. Они теперь въ аду. Другое отдъление ада-геенна огненная, изобилуеть разпыми муками: неугасимый огонь будеть удаломь развратниковь, прелюбодаевь и гнавныхъ людей. Лютая зима достанется на долю высокомърныхъ богачей, безжалостныхъ къ страданіямъ нищеты; червь совъсти будеть грызть похитителей чужой собственности и клеветниковъ, похищающихъ у ближнихъ доброе имя. Нестерпимый смрадъ отдеть досаждать изивженнымъ щеголямъ, которые любили благовонія (кохаются въ пахучихъ перфумахъ), а тв, которые обжираются и пе держатъ постовъ, ---осуждены будутъ на голодъ. Въ адъ будетъ большая тъснота: все пекло - говорить намъ богословъ-будеть биткомъ набито гръшниками, одни на самомь див. другія по серединв. третьи наверху; словно кто наложить въ бочку рыбы, заткиеть бочку чопомъ (зашпунтуетъ). Затъмъ авторъ описываетъ мытарства, которыя должна переходить душа челов'вческая по освобождении отъ тъла.

Другія сочиненія Галятовскаго, хотя менъе предыдущихъ, но заключають любопытным черты для исторіи понятій и взглядовъ того времени. Книжечка, подъ названіемъ: «Небо новое, новыми звъздами сотворенное», напечатанная въ 1665 году, во Львовъ, есть собраніе разсказовъ о чудесахъ Пресвятой Богоредицы, выписанныхъ изъ разныхъ западныхъ писателей съ присовокупленіемъ того, что представляется происходившимъ въ Польшъ, Литвъ и Малороссін. Эдъсь замъчательно песвященіе Потоцкой, сестръ митрополита Петра Могилы, образчикъ той, забавной для нашего времени, лести, съ какою писаки XVII в. обращались къ знатнымъ особамъ, чая паденія крупицъ отъ щедротъ

ихъ на свою долю.

Галитовскій производить домь Могиль отъ Муція Сцеволы, «валечнаго и отважнаго и горливаго (ревностнаго) кь отчизнь своей рыцера римскаго», и называеть домь Могиль—«пебомь, усвяннымь новыми звъздами». «Богь, выражается нашь авторь, праотцу нашему Адаму сказаль: земля еси и вы вемлю пойдеши: а я скажу Пресвятой Дъвъ Марія: ты небо и пойдешь въ небо могилянское!» Другая брошюра Галятовскаго: «Скарбница пожитечная»— (Полезпая Сокровищница)—заключаеть въ себъ описаніе чудесь иконы Пресвятой Богородицы, чествуемой подъ именемъ Елецкой въ Черниговскомъ монастырь, того же имени, гдъ Галятовскій быль архимандритомъ. Во вступленіи къ этой книжечкъ Галятовскій пускается въ объясненіе слова козакъ, и слъдуетъ мнѣнію, по его выраженію, мудрыхъ людей, которые производять слово козакъ отъ козерога, небеснаго зодіака, потому что козаки ходятъ съ рогами, въ кото-

рыхъ насыпанъ порохъ. и накъ на высокомъ небъ полиимается когерогъ. такъ козаки, проходя нодя и море, поднимаются на стыны и валы басурмань и и.. Ипають изь своихь роговь норох'в въ самокалы, изъ которыхъ стрымоть вы непріятеля. Трудно найти болье подходящій образчикь натянутых в при цманныхь объясненій, на которыя вадка была схоластическая наука. Главиви предметь винманія автора-Еленкій монастырь: его очень дитересусть до шедшая судьба этого монастыря. Но гав взять источниковъ? Малороссія была, древними письменными намятниками: Великая Россія богаче: въ Москвъ.—10ворить онъ. — есть и русские явтописцы, и патерики знаменитых времях. монастырей. Князья Одоевскіе и Волотынскіе сообщали ему свадьнія. 📧 🕬 дившія у нихъ въ родъ с томъ, накъ сбразъ Елецкой Богородицы оназрани . такъ оттого, что найденъ на еловомъ деревъ) найденъ при предив ихъ Сиятославль Ярославичь; но Галятовскій нашель еще у себя источникь: «старые люди. - говорить онъ. - суть хроники живыя». Черинговъ испыталь большей перемвны: прежде жительствовали въ немь московские люди: но съ присседненіемъ его въ Польшъ, послъ Смутнаго времени, наплыло тула другое населеціе; нужно было отыскать старожиловь изь прежняго населенія. Галятовскій отыскаль ихь: одному изь нихь было сто десять літь, другому полтораста, а третьему около двухъ сотъ лать — старость соминтельная. Thy His. обидъвнии намять Галятевскаго, ръшить: кто солгаль: тоть-ли. кто товориль о своихъ льтахъ Галятовскому, или самъ Галятовскій. Схоластическое образ ваніе заставдяло при соблюденій правиль относительно формы смотрыть очешлегкомысленно на фактическую правду и «сочинять» не считалось слишно мы постыднымь. Въ 1696 году напечатана была въ Черинговъ брошвора Гальтовскаго: «Боги поганскіе». Она посвящена царевит Софіи. Въ своемъ предисловіи акторъ снова показалъ образчикъ лести, свойственной своему времени, предлавляль Софію, находиль соотвътствіе ен крестнаго имени съ навваніемь премудрости, и выразился о царскомъ домб въ такихъ выраженіяхъ: «Въ дому найяснъйшихъ царей русскихъ каждый нарь есть солнцемь, наряца есть мьсяцемь, царевичове и царевны суть звіздами: бо світять добрыми учинами: (поступками). По ученію Галятовскаго, идолы языческихъ боговъ были не болванами, статуями, простою вещью, какъ объ нихь отывался издала Ветхій Зав'єть, но жилищемъ злыхь духовь, и ссылается, ыь полтверждоніе своего взгляда, на многихъ церковныхъ и свътскихъ писателей. Бъсы, сизъвиче въ идолахъ, говорили иногда правлу и предсказывали появление ства: но они же часто обманывали и подредили въ быту люжей, употреблял вт своихъ прорицаніяхъ двумысленныя выраженія. такъ что человіль понималь прорицание совствив не въ томъ смыслт, какой оно имъло на самомъ даль. Нигдъ неумънье Галятовскаго отличать вымысель отъ фактической прозны не выглазалось такъ выпукло, какъ въ этомъ сочинении: взявши икъ 🕬 🤃 божденнаго Герусалима» въ польскомъ переволъ Кохановскаго разсказы и поступкахъ чародъя Исмена. Галатовский не псколебался принять ихъ за несомивино-достовърныя историческія событія. Языческія божества для скаго не только предмета исторіи и археологіи; они иманоть за квей, совретелный интересъ. Дъятельность их в продолжается и понынъ. «И теперь. -- гозорить онь. —дыяволы чрезь посредство чародбевь дають ответы и проричаныя: глые духи, обитавшие въ иделахъ, и теперь разнымъ образомъ сопринасав тем СЪ ЛЮДЬМИ: ОНИ ТО ПРИМИМАЮТЪ ЛИЧИНУ УМЕРШИХЪ ЛЮТЕЙ. ТО СОЗТАЕТЬ ССОВТАСТВОдушное тело изъ облаковъ, показывають разныя венни въ зеркалъ, дають отобты чрезъ огонь, воду, чрезъ перетния и т. п. Для Галятовскаго борьба съ языческими божествами такая же, какою была борьба противь іудейства и мустаьманства. Но ратоборство нашего автора съ языческими божествами вобоще сла-Све того, которое онъ велъ съ іудеями и мусульманами: сочиненіе «Боги поладскіе» напечатано уже въ старости Галятовскаго, за два гола до его кончины.

Можно упомянуть еще объ одномъ польскомъ сочинении Галятовскаго: «Алфавитъ еретиковъ». Авторъ приводитъ въ азбучномъ порядкъ всъхъ, кого причисляеть къ еретикамъ, показываеть при этомъ значительную начитанность, но, вмьсть съ тьмъ, смышение понятий: къ разряду еретиковъ онъ относитъ пе только философовъ древности, но даже такихъ лицъ, которыя не ознаменовали себя никакими признаками умственной дъятельности, папр., въ число еретиковъ попаль Ксерксь, потому только, что ему снился сонь, а это подало Галятовскому поводъ толковать, что сны бывають отъ Бога, но бывають и отъ дьявола.

Со всемъ своимъ ученымъ невежествомъ, съ простонародными суевъріями, привитыми вь младенчествъ и не выбитыми школою (которая и не старалась объ ихъ искорененіи), съ легковаріемъ ко всему печатному, съ рабольпствомъ ко всему, что только носить на себъ притязание православной церковности, съ дикимъ изувърствомъ, готовымъ жечь, топить въ водь, ръзать вськъ, кто въруеть не такъ, какъ слъдуеть, но вмъстъ съ тъмъ съ несомнъннымъ дарованіемъ, которое видимо въ стройности наложенія, въ ясности слога, удободоступности ръчи, и, главное, въ той живости, которая признакомъ дарованія, и которой никакъ и ничьмъ не можетъ бездарность, Галятовскій, болье всякаго другого, можеть назваться

вителемъ своего въка въ южно-русской литературъ.

Изъ другихъ малорусскихъ писателей XVII стольтія болье всьхъ приближается къ Галятовскому, по только съ одной стороны, какъ проповъдникъ, Антоній Радивиловскій, игуменъ Пустынно-Николаевскаго монастыря въ Кіеві. Въ 1676 году онъ напечаталъ Сборникъ своихъ проповъдей подъ названіемъ: «Садъ Марін Богородицы», а въ 1688 подъ другимъ затъйливымъ названіемъ: «Вънецъ Христовъ, съ проповъдей недъльныхъ аки съ цвътовъ рожаныхъ (розовыхъ) на украшение православно-кафолической церкви исплетенный». проповъди расположены по церковному кругу недъль, захватывающему переходные праздники. Прежде всего авторъ делаетъ посвящение Христу. За посвященіемъ Христу следуетъ посвященіе царевив Софіи, которая сравнивается съ греческою царевною Пульхерією, управлявшею делами при своемъ царствовавшемъ брать. За обращениемъ къ Софии, следуетъ обращение ко всякому читателю книги; авторъ объясняеть, зачемъ книга называется венцомъ розовымъ. Между прочимъ, онъ сдълаль это для того, чтобы книгу его читали охотнъе, подобно тому какъ врачи подправляють сахаромъ свои лекарства. Авторъ простодушно воображаетъ, что за его книгу охотиве примутся читатели, когда увидять заглавіе, напоминающее розовые цваты. Въ своихъ проповадяхъ Радивиловскій употребляеть ту же, близкую къ народной рачи, удобопонятную рычь, какъ и Галятовскій, но уступаеть ему въ даровитости, и проповъди его представляютъ менъе занимательности: Радивиловскій бываетъ часто растянуть и вдается въ мелочи, въ пустые толки о словахъ; напр., одна изъ его проповідей на Оомину неділю основана вся на толкованіи: зачімь Христось. явившись ученикамъ послъ воскресенія, сталь посреди ихъ, и по этому поводу сопоставляются разные случан, когда въ св. Писаніи упоминается выраженіс «посреди». Радивиловскій изобилуеть сравненіями, приводить нередко свидьтельства древнихъ языческихъ писателей: Тацита, Плутарха, Цицерона, Плинія и другихъ, примъры изъ древней исторіи 1), образы изъ миоологіи 2), разные анекдоты 3), случан изъ повседневной жизни 4), особенно щеголяеть баснями.

2) Напр., что древніе изображали миръ въ виді дівицы въ білой одежді, гоппрающей ногами всякаго рода оружіе, пли, сравниваеть Сына Божія, Христа, побідившаго дьявола, съ сыномъ Юпитера, Персеемъ, побідителемъ Медузы.

<sup>1)</sup> Напримфра, вспоминаеть, какъ гладіаторы намазывали себф масломь тело и одинъ обсыпаль своего противника пескомъ, чтобы можно было ухватиться: онь сравниваеть его съ дьяволомъ, который ухищряется схватить насъ, намазанныхъ елоемъ

<sup>3)</sup> Напр., о жидф, давшемъ христіанину деньги съ условіемъ, въ случав не-уплаты, выръзать изъ его тъла кусокъ мяса, или, напр., о дъвиць, которая влюбилась въ молодца и не могла исцълиться отъ своей любви, пока не явился ей Христосъ и не сказаль: люби меня! 4) Напр., разъ двое поспорили между собою за кирпичъ, и одинъ поъ нихъ

которыя примъняетт, къ религіознымъ предметамъ своеобразнымъ и страннымъ способомъ <sup>1</sup>). Въ проповъди на день «Женъ мироносицъ» Радивиловскій ставитъ въ большую заслугу мироносицамъ то, что онъ пошли на гробъ Христа почью, и при этомъ высказываетъ тотъ же суевърный страхъ предъ мертвеномъ, какой господствоваль въ народъ. «Домъ смерти.—говоритъ онъ.—есть домъ страха. Пустъ мать любитъ, Богъ знаетъ какъ, своего сына (пли сестра брата, или другъ друга и т. п.), а умри у нея дитя: едвали бы нашласъ такам мать, которая бы ръшиласъ сойти ночью къ мертвому сыну!» Нрабственно-поучительная сторона проповъдей Радивиловскаго очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими не важными исключеніями, гдъ какъ бы случайно онъ касается чертъ обычаевъ того общества, которому читаетъ свои пропоръпи <sup>2</sup>).

Иной тонъ встръчаемъ мы у третьяго малорусскаго писателя и, главное, проповъдника — Лазаря Барановича. На жизненномъ пути онъ былъ не таковъ, какъ Галятовскій и Радивиловскій, которые не шагали далье скромнаго званія монастырскихъ настоятелей. Лазарь достигъ званія архіепископа черниговскаго, и, посль попавшагося въ плутняхъ Меюдія, былъ много льтъ блюстителемъ митрополичьяго престола. Онъ участвовалъ въ политическихъ дълахъ своей родины и въ особенности игралъ важную роль посль ламыны Бруховецьято въ 1668—69 г. Подъ его настроеніемъ былъ избранъ въ гетманы Миого-

гръшный и постаноглены были глуховскія статьи.

Лазарь, самъ малоруссъ, очень соболъзновалъ о неправосудія и утъсненіяхъ, которыя причиняло малороссіянамъ воеводское управленіе, и хлопоталь о томъ, чтобъ избавить ихъ отъ суда и расправы великорусскихъ воеводъ, но пе могь усивть, такъ какъ проекты его, при всемъ ихъ краснорвчін, оказывались противными стремленію московской политики, хотфвией какъ можно тьсные привязать къ себы поступившую подъ ея власть страну. Лазарь быль человъкъ съ житейскимъ благоразуміемъ, позволялъ себъ говорить насколько было для него безопасно, умълъ и молчать и старался ладить съ сильными и угождать имъ. Патріархъ константинопольскій, признавая Іосифа Нелюбовича-Тукальскаго митрополитомъ, поручилъ Лазарю въ духовное управление лъвобережную Малороссію, и почтиль его отличіемь, позволивши носить саккось, тогда какъ въ то время архіерен, кром' митрополита, над'ввали при богослуженіи фелони, наравить со священниками, отличая себя отъ последнихъ только омофоромъ. Лазарь посвящаль и посылаль царю Алексью Михайловичу свои проповъди, украшая ихъ заголовки затъйливыми символическими рисунками. выражающими славу московской державы, и прилагая при нихъ объяснительныя вступленія, преисполненныя самой изысканной лести. Пропов'єдникъ, отсылая въ Москву такимъ образомъ свой сборникъ «Трубы словесъ», добивался. чтобы казна у него купила все изданіе; царь не согласился на это, приказавши

уступниъ другому, изъ чего выводится, что большею частью ссоры бывають за твое и мое и прекращаться могуть легко, когда кто скажеть—твое.

<sup>1)</sup> Напр., левъ, осель и лисица условились охотиться за добычей. Поймавши добычу, стали дълить. Левъ поручиль дълежь ослу. Осель, не обративши достодолжнаго вниманія на то, что левъ есть царь и ему подобаеть уваженіе, счель себя равнымь льву и разділить добычу на три равныя части. Левъ за то растерзаль осла, и при-казаль ділить добычу писиці. Лисипа уступила льву большую часть. Кто тебя на-училь такъ поступить? спросиль левъ.—Случай съ осломь, отвітала лисица. Отсюда вытекаеть, что такъ и Христосъ не вытерпить, когда кто въ гордости равняеть себя сму и, получивши блага міра сего — славу, почести, богатства, приписываеть чести столько же себі, сколько Христу.

<sup>2)</sup> Къ такимъ мъстамъ принадлежить одна изъ его проповъдей на Святой недълъ: онъ порицаетъ гръховное провожденіе христіанскихъ праздниковъ: когда же больше бываетъ ссоръ, нечистоты, прельщенія, пьянства, какъ не въ праздникъ? Въ первый день Воскресенія Христова празднуется Богу-Отцу, во второй Богу-Сыну, въ третій Духу святому, придетъ день четвертый, пли совсъмъ минутъ праздники, —мы, какъ н прежде бывало, остаемся холодными къ богослуженію, не хотимъ смириться и покаяться въ гръхахъ своихъ предъ духовнымъ отцомъ.

только продавать его книгу обычнымъ порядкомъ; но все-таки ее навязывали по монастырямъ. Отношенія Лазаря Барановича къ гетману Многогръшному скоро охладились; когда на этого гетмана сдъланъ былъ доносъ, Лазарь не защищаль его, и когда, послъ ссылки Многогръшнаго въ Сибирь, въ 1672 году козацкая рада выбрала иного гетмапа, Самойловича, Лазарь находился на этой радъ, приводилъ козаковъ къ присягъ и сблизился-было съ новымъ гетманомъ.

Но прошло ивсколько леть, Самойловичь не взлюбиль Лазаря. Въ Батуринъ къ гетману прівхаль луцкій епископъ Гедеонь, князь Четвертинскій. Самойловичь, тайно оть Лазаря, ходатайствоваль за Гедеона въ Москвъ, добивался, чтобы последній сталь митрополитомь, а на Лазаря старался вообще набросить тынь. Въ Москвы тогда болые всего хотыли, чтобы новый митрополить подчинился московскому патріарху. Четвертинскій быль готовь на это, тогда какъ Лазарь, по прежнему своему поведеню, казался менъе надежнымъ, какъ постоянный защитникъ малороссійскихъ правъ. Правительство предоставило Малороссіи вольное избрапіе митрополита: избранъ быль Четвертинскій въ 1686 году. Лазарь, старъйшій изъ архіереевь, быль обойдень; опираясь на грамоту, онъ не хотълъ повиноваться Гедеону, его оставили, но митрополитъ всячески унижаль его, изъяль изъ его управленія нъсколько протопопій и называль его только епископомъ. Самойловичь съ своей стороны дълаль ему разныя непріятности. Послі паденія Самойловича, Лазарь какъ бы ожиль и отправиль въ Москву съ своей стороны жалобу на поступки низверженнаго гетмана. Въ 1691 году скончался и другой недоброжелатель его, Гедеонъ; опять произошель выборь, но и на этоть разъ обошли Лазаря, а избрали печерскаго архимандрита Ясинскаго. Лазарь, уже престарълый, испросиль себъ отъ патріарха помощника, въ лицъ черниговскаго архимандрита Өеодосія Углицкаго, котораго въ Москвъ и посвятили въ санъ архіепископа съ тъмъ, чтобы, по смерти Лазаря, онъ занялъ его мъсто. Лазарь скончался въ 1694 году.

Участіе Лазаря въ литературь выразилось преимущественно проповьдями. Онъ самъ поставляль себъ это въ заслугу и дорожилъ славою проповъдника. Его проповъди изданы въ двухъ огромныхъ сборникахъ, in folio. Первый, напечатанный въ Печерской Лавръ въ 1666 году, подъ названіемъ «Мечь Духовный, еже есть глаголь Божій», заключаеть въ себь слова и поученія на дни воскресные и переходящіе праздники, начиная отъ Пасхи и кончая великою субботою. Другой сборникъ, напечатанный тамъ же въ 1674 году, носить названіе «Трубы Словесь», и заключаеть пропов'вди на дни святыхъ и неперемвияемые праздники. Барановичь отступиль отъ способа, принятаго Галятовскимъ и Радивиловскимъ, — писать проповъди языкомъ, близкимъ къ народной ръчи. Онъ пишетъ на словяно-церковномъ языкъ. Вычурность, напыщенность, при скудости мысли, бъдности воображенія и отсутствіи неподдъльнаго чувства. — составляють отличительныя черты проповедей Лазаря. Всь онь, можно сказать, состоять изъ трескучихъ фразъ и до чрезвычайности скучны. Въ свое время онъ могли нравиться развъ книжникамъ, гонявшимся за словами и выраженіями, но едва ли могли быть понятны народу. Впрочемь, Лазарь, какъ кажется, и писаль ихъ, имъя въ виду болъе всего понравиться Алексъю Михайловичу, любившему изысканность и напыщенность ръчи. Оба сборника посвящены царю 1). Въ своихъ проповъдяхъ Лазарь любитъ обыкновенно вращаться на значеніи словь и разныхъ внішнихъ признаковъ, щего-

<sup>1)</sup> На заглавномъ листѣ "Меча Духовнаго" представлены символическія изображенія всадниковъ, ѣдущихъ восхищать Царствіе Божіє, образы царей Давида, Константина, наконець царя Алексѣя Михайловича, царицы, трехъ царевичей, родословное царское дерево и пр. Самое видное мѣсто занимаетъ здѣсь надъ царемъ и его семействомъ изображеніе двухглаваго орча съ тремя вѣнцами. Въ предисловіи авторъ дѣлаетъ объясненіе, что этотъ орелъ есть символъ двухъ естествъ Христовыхъ; вѣнецъ посрединѣ—"Христосъ посреди", подъ ногами у орла дуна—знаменіе варваровъ, которое орелъ сотрегъ силою крестною. Орелъ паритъ по воздуху, онъ царь всѣхъ птицъ и покоряетъ ихъ своею властью.

лять сближеніями и противопоставленіями, растигиваеть до уродливости тексты св. Писанія, нимало ихъ не объясняя. Одно какое-нибудь слово побуждаеть Барановича искать соотвътствія въ другомъ предметѣ, по поводу котораго можно найти и употребить подобное же слово; напр., Христосъ исцеляеть разслабленнаго въ овечей купели, — Христосъ есть агнецъ съ золотымъ руномъ; въ овечей купели пять притворовъ, — проповъдникъ вспоминаетъ пять ранъ Христовыхъ, пять чувствъ человъческихъ, и распространяется объ этомъ. Еще затъйливъе встръчаемъ мы такое сближение словъ въ проповъди на день св. Георгія въ «Трубахъ Словесъ». Великомученикъ Георгій быль колесованъ. Колесо тотчасъ приведитъ проповъдника къ образу кольца обручальнаго и вънца — и воть. Георгій, яко дъва чистая, обручень быль Христу, а вмъсто вънца принять колесо. Это колесо напоминаеть небесный звъздный кругъ; «ради небесь Георгій твориль кругь на колесь», но это же колесо напоминаеть пропогынику мірской грышный предметь — пляску, отправляемую колесомь, хороводомъ, и проповедникъ замечаетъ, что такое колесо ведеть въ геенну огненную. Лазарь любить употреблить вы проповъдихъ молитвы, исполненныя вычурности и пустословія. Воть какъ обращается онъ къ Пресвятой Богородицъ: Аще быхомъ были центипедесъ стоножны (стоножки), всв мы бы къ Богородицъ прилежно притекали яко гръшныи. Аще быхомъ были арги (аргусы) стоочный, всв мы бы на Тебя смотрвай, яже милосердія двери намъ отверзаещи. Аще быхомъ были центимани сторучный, вст мы бы Твоей ризт посвященней

Нѣсколько словъ были писаны Барановичемъ царю Алексѣю Михайловичу по разнымъ случаямъ жизни послѣдняго. По смерти царицы Марьи Ильинишны, Лазарь написалъ ему утѣшительное слово, наполненное разными избитыми фразами. Когда царь женился на второй женѣ, Лазарь прислалъ ему поздравительное слово. Когда царь совершалъ обрядъ явленія Федора царевича народу, Лазарь, по этому поводу, написалъ слово, отличающееся крайнимъ воскуреніемъ: проповѣдникъ сравниваетъ царя Алексѣя Михайловича съ Богомъ, показавшимъ надъ водами іорданскими возлюбленнаго сына своего, а царевичу Федору влагаетъ въ уста слова Христа: «Отче! прослави Сына Своего» и пр. Смерть Алексѣя Михайловича подала Лазарю поводъ написатъ стихами и напечататъ «Плачъ о преставленіи царя и привѣтствіе новому», а по смерти Федора, когда возведены были на престолъ два царя, Лазарь сочинилъ книгу: «Благодать и Истина Христова». Это—риторическое восхваленіе царей,

перебитое стихами, въ родъ следующихъ:

«Інсусь и Марія по пять литерь мають,

«Иже пять пальцевь мають, да ти складають, «Пять источникъ на крестъ оть Христа исплыли,

«Бы писаню техъ именъ пять литеръ служили» и пр. 1).

Кромъ русскихъ сочиненій, Лазарь написаль и напечаталь нъсколько сочиненій на польскомъ. Таковыя: «Житія святыхъ», «Стихотворное сочиненіе о случать человъческой жизни» и «Новая мъра старой въры». Послъднее — сочиненіе полемическое, написанное въ защиту православія и вызванное нападками на Восточную церковь іезунта Бойми. Въ немъ, между прочимъ, Лазарь указываетъ намъ на одну изъ важныхъ причинъ перехода изъ православія въ католичество — на то, что вездъ кричали, что православная въра есть въра хлопская.

<sup>1)</sup> При этой книгь приложена большая символическая гравюра, гдь изображается Христось, благословляющий нарей.—женщина сь крыльями, ангель сь громовыми стрыдами и коньями, храмь премудрости на семи столбахь, съ изображениемь на немъ орда съ сердцами на груди, изображения царей, архиереевь и пр. Эта гравюра замъчательна по своему мастерскому исполнению.



Старая Москва. Съ картины Ан, Васпецова.



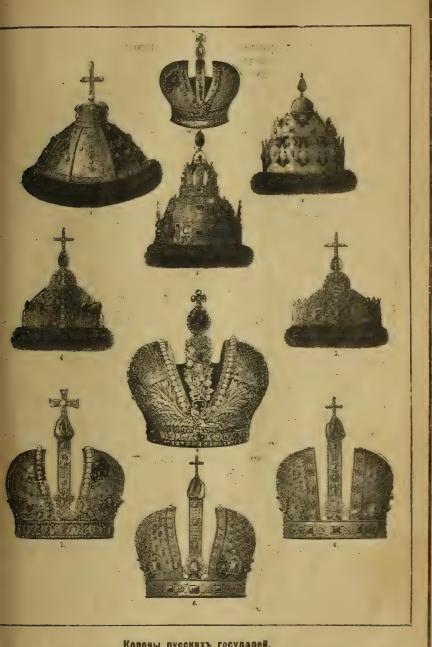

Короны русскихъ государей. ) Мономахова. 2) Царства Казанскаго. 3) Михаила Өеодоровича. 4) Петра зексжевича. 5) Іоанна Алексжевича. 6) Елизаветы Петровны. 7) Екатерины І. Аниы Іоанновиы. 9) Большая императорская корона. 10) Корона императрицы.

X

## ЕПИФАНІЙ СЛАВИНЕЦКІЙ, СИМЕОНЪ ПОЛОЦКІЙ И ИХЪ ПРЕЕМНИКИ.

Перенесеніе кіевской учепости въ Москву было важнъйшимъ событіемъ въ исторіи русской образованности XVII въка.

Событіе это, чрезвычайно плодовитое по своимъ послъдствіямъ, началось костепенно, едва замътно, не сопровождалось никакими новыми учрежденіями

и ничемъ торжественнымъ.

Изъ московскихъ бояръ выдавался тогда Өедоръ Михайловичъ Ртищевъ. Это быль человькъ старой Руси, но лучий человькъ, какого могла выработать старая Русь. Ребпостно благочестивый, хранитель священныхъ преданій и обычаевъ старины, онъ не довольствовался, какъ другів, однимъ соблюденіемъ внъшнихъ пріемовъ набожности; онъ быль изъ тъхъ, которые ищутъ внутренняго смысла наружныхъ признаковъ; ученіе Христа увлекало его въ подвигамъ христіанской добродітели. Ртищевь тратиль значительныя суммы на выкупъ пленныхъ, которыхъ тогда было чрезвычайное множество въ мусульманскихъ земляхъ, помогалъ нуждающимся, построилъ и содержалъ больницу для убогихъ. Во время войны съ Польшею, сопровождая царя, Ртищевъ взялъ на себя попечение о раненыхъ и изнемогавщихъ отъ зимняго холода, приказывалъ подбирать ихъ и отвозить для пріюта въ панятыя для нихъ помъщенія, пользоваль и содержаль на свой счеть, а по выходь ихъ даваль имъ вспоможение, Ртищевъ очень любилъ читать книги духовнаго содержанія и посъщать богослужение. Но ни то, ни другое не могло удовлетворять его въ своемъ тогдашнемъ видъ. Не всъ сочинения святыхъ были ему доступны въ словянскомъ переводь, да и списки тыхъ, которыя онъ могъ читать, не отличались правильностью и однообразіемъ смысла. Ртищевъ видъль, что нужны новые, болье правильные переводы; чтеніе самаго священнаго писанія возбуждало въ немъ желаніе провірить, правильно ли оно переведено въ томъ виді, въ какомъ было доступно для русскихъ. Печатныхъ изданій, кромѣ Острожскаго, не было, въ рукописныхъ были разноръчія.

Ртищевъ пришелъ къ тому, что было бы необходимо въ Москвѣ заняться переводами благочестивыхъ книгъ. Богослуженіе совершалось въ то время, какъ искони въ Москвѣ, небрежно, невъжественно, неблагочинно. Ртищевъ настаивалъ на томъ, что надобно привести его въ достойный видъ и произвести пересмотръ богослужебныхъ книгъ. Царь Алексѣй Михайловичъ полюбилъ Ртищева. Характеръ этого боярина пришелся по душѣ тишайшему царю. Бояре же смотрѣли на Өедора Михайловича не совсѣмъ дружелюбно, даже съ насмѣшкою; при тогдашнемъ господствѣ внѣшности, тотъ, кто слишкомъ за-думывался о внутреннемъ смыслѣ внѣшняго благочестія, казался для многихъ

чудакомъ.

Ртищевъ зналъ, что въ Кіевъ уже дълается то, о чемъ онъ помышлялъ,

п. преданный всецьло своей мысли, обратился туда.

Сношенія Малороссій съ Москвою были частыя. Игумены малороссійскихъ монастырей просили у царей милостыни; за тѣмъ же обращалось еще къ царю Михаилу Федоровичу и кіевское Братство. Въ 1640 году Петръ Могила уговаривалъ царя устроить въ своей столицѣ монастырь, въ которомъ бы старцы и братія кіевскаго Братскаго монастыря «дѣтей боярскихъ и простого сана людей грамотѣ греческой и словянской учили. Такимъ образомъ, самъ преобразователь воспитанія въ Южной Руси первый обратился въ Москву и просилъ тамъ сдѣлатъ то, въ чемъ нуждалась Великая Русь. Достойно замѣчанія, что въ своемъ письмѣ къ царю Петръ Могила выразился, что онъ объ этомъ бъетъ челомъ государю паче всякихъ своихъ прошеній. Такъ занимала кіевскаго архипастыря мысль распространить начатое имъ дѣло на весь русскій міръ. Въ 1646 г. Петръ Могила прислалъ преемнику Михаила царю Алексѣю въ

подарокъ нѣсколько лошадей и разныя вещи, что показываетъ его постоянное желаніе связи съ Москвою. Но при дружелюбныхъ отношеніяхъ православной Малороссіи къ православной Москвѣ, у москвичей, однако, образовалось предубъкденіе противъ малорусской образованности и заподозрѣвалась чистота правовѣрія кіевскихъ духовныхъ писателей и наставниковъ. Отчасти сами малоруссы возбуждали эти подозрѣнія. При жизни патріарха Филарета, одинъ кіевлянинъ, званіемъ игуменъ, доносилъ на учительное евангеліе своего земляка Кирилла Транквилліона Ставровецкаго. Оцѣнка этого сочинеція поручена была двумъ московскимъ книжникамъ: богоявленскому игумену Иліи и соборному ключарю Ивану Шевелю. Не зная языка, на которомъ было написано произведеніе южно-русскаго писателя, они находили еретическій смыслъ тамъ, гдѣ встрѣчались грамматическія особенности и непонятное для нихъ значеніе словъ 1).

Москвичи считали себя однимъ только истинно православнымъ народомъ въ цъломъ свътъ; греки, давшіе Россіи крещеніе, потеряли надъ ними прежнее свое обаяніе; москвичи не довъряли греческимъ книгамъ, потому что греки, живя подъ властью невърныхъ, воспитывались и печатали свои книги на Западъ. Москвичи считали свои старые переводы болъе правильными, чъмъ греческіе подлинники въ томъ видъ, въ какомъ послъдніе были напечатаны; такой взглядъ особенно утвердили справщики книгъ при патріархъ Іосифъ. Самъ Никонъ вначалъ раздъляль этотъ взглядъ и говорилъ, что какъ «малороссіяне, такъ и греки потеряли въру и кръпость добрыхъ нравовъ; покой и честь ихъ прельстили, они своему чреву работаютъ и нътъ у нихъ постоянства»...

Появленіе кіевскихъ ученыхъ въ Москвѣ, очевидно, должно было встрѣтить противъ себя много враждебнаго, но бояринъ Ртищевъ, поддерживаемый царемъ, въ видѣ частнаго предпріятія, принялъ на свой счетъ пригласить и содержать нѣсколькихъ кіевскихъ ученыхъ, «ради обученія словенороссійскаго

народа дътей едлинскому наказанію».

Намъ, къ сожалънію, неизвъстны первоначальныя спошенія Ртищева съ Кіевомъ по этому поводу, но, по его просьбъ, нъсколько ученыхъ монаховъ ръшились оставить родину и служить дълу духовнаго просвъщенія въ Московскомъ Государствъ, осуществляя такимъ образомъ, одну изъ завътныхъ мыслей покойнаго Петра Могилы. Главнымъ изъ этихъ пріъзжихъ ученыхъ былъ іеро-

монахъ Братскаго монастыря Епифаній Славинецкій 2).

Воспитанникъ кіево-могилянской коллегіи, Епифаній докончилъ свое образованіе за-границей, а потомъ быль преподавателемъ въ той же кіевской коллегіи, гдѣ учился самъ. Трудно было найти человѣка, болѣе годнаго для того, чтобы открыть собою въ Москвѣ рядъ ученыхъ. Епифаній обладалъ большою, по своему вѣку, ученостью: отлично зналъ греческій и латинскій языки, имѣлъ свѣдѣнія въ еврейскомъ языкѣ; онъ изучилъ писанія св. отецъ и всю духовную, греческую и латинскую литературу, зналъ хорошо исторію и церковную археоногію. Онъ былъ характера кроткаго, сосредоточеннаго, предпочиталъ уединенную жизнь кабинетнаго ученаго всякимъ искательствамъ почестей, не терпѣлъ никакихъ житейскихъ дрязгъ, былъ всѣмъ сердцемъ преданъ наукѣ, но это не мѣшало ему примѣнять свою науку къ самымъ насущнымъ потребностямъ своего времени. Славинецкій былъ, словомъ, однимъ изъ тѣхъ ученыхъ, кото-

овлся до 30 человъкъ, но въ число ихъ входили уже и великоруссы.

<sup>1)</sup> Такъ, напр., у Транквиліопа о распятіи Христа было выраженіе: "пригвозции до креста". Московскіе книжники возмутились отимь, увидали здёсь ересь, говорили, что слёдуеть писать: "ко кресту", не понимая того, что "до креста" по-манорусски и значило ко кресту; или, нашедши слово робись—въ смыслё вещи (по-лашни гез=тегег), они принизан это слово въ томъ смыслё, въ какомъ оно употреблялось въ Великороссіи, и приписали автору такія миёнія, какихъ онъ вовсе не имёль. Гутынскіе монахи, какъ мы уже замътили, именемъ Исаіи Копинскаго увёряли москвиней, что Могила намённикъ православію.

<sup>2)</sup> Подлинно неизвъстно число всъхъ прибывшихъ съ нимъ монаховъ. Впослъдствіи гружовъ ученыхъ тружениковъ, работавшихъ подъ руководствомъ Епифанія, прости-

рые, живя кабинстными затворниками, работають, однако, не безплодно для современныхъ нуждъ своего общества. Славинецкій умѣлъ уживаться со всѣми, никого не раздражалъ заявленіемъ о своемъ умственномъ превосходствѣ, и своею безукоризненною честностью пріобрѣлъ всеобщее уваженіс.

Никонъ, познакомившись съ нимъ, полюбилъ его, измънилъ свое предубъжденіе противъ малоруссовъ и во всемъ положился на него въ важномъ

дълъ исправленія книгъ.

Первые труды Славинецкаго состояли въ переводахъ разныхъ сочинени св. отецъ. Ртищевъ помъстилъ его съ братією въ новопостроенномъ Андреевскомъ Преображенскомъ монастыръ на берегу Москвы-ртки (между Калужскими воротами и Воробьевыми горами, гдъ теперь домъ Общественнаго Призрънія). Кромъ переводовъ книгъ, обязанностью кіевскихъ монаховъ было обученіе юношейт въ томъ же монастырей было основано училище.

Но не долго пришлось Славинецкому проживать въ этомъ уединеніи Царь назначиль его справщикомъ типографіи и перевель въ Чудовъ монастырь гдь также было училище, переведенное туда изъ зданія типографіи. Славинецкому, главнымъ образомъ, поручили важное дъло исправленіе книгъ. Въ постоянныхъ ученыхъ запятіяхъ Епифаній пробыль въ Москвъ 26 лѣтъ, проживая со своими сотрудниками также въ архіерейскомъ домъ, въ Крутицахъ, гдъ быль прекрасный садъ, изобильно снабженный водою. Онъ постоянно оставался въ томъ же званіи іеромонаха, въ которомъ прибылъ изъ Кіева, и только однажды принялъ участіе въ общественномъ дѣлѣ, именно тогда, когда хотъли судить Никона. Заявивши свое мнѣніе, строго подкрѣпленное церковными законоположеніями, вѣрный своему скромному монашескому сану, не сталъ они спорить съ сановитыми противниками Никона, и воротился къ своему ученому уединенію. Жизнь Епифанія, какъ вообще жизнь ученаго труженика, протекала однообразно. Онъ весь отразился только въ своихъ ученыхъ трудахъ.

Исправленіе богослужебных книгь началь Славинецкій неторопливо, ст надлежащею обдуманностью. Для этой цели быль отправлень на Востокъ Арсеній Сухановь за разными старыми рукописями. Только окруживши себя громаднымь количествомъ греческихъ и словянскихъ списковь, принялся Епифапій за исправленіе книгъ. Помощниками ему были прівхавшіе съ нимъ земляки: Арсеній Сатановскій и Данило Птицкій, Арсеній грекъ, — затемъ несколько великороссіянъ, справіциковъ и книгописцевь печатнаго дела 1).

Подъ руководствомъ Епифанія были напечатаны богослужебныя книг въ исправленномъ видъ, въ томъ видъ, въ какомъ до сихъ поръ остались он въ употребленіи по церквамъ во всей Россіи и даже въ православныхъ краяхт словянскаго міра. То были: Служебникъ съ предисловіемъ, составленнымъ Епифаніемъ. Часословъ, двъ Тріоди — постная и цвътная, Слъдованная псалтирь Общая Минея, Ирмологъ. Къ тому же разряду богослужебной литературы, какт объяснительную книгу, можно отнести Новую Скрижаль, переведенную съ греческаго и напечатанную въ 1656 году. Здъсь объясняется литургія и други обряды восточной церкви. Къ этой книгъ Епифаній приложиль исторію начала псправленія книгъ въ Россіи, поводы, побудившіе къ этому предпріятію, дъянія собора, состоявшагося въ Москвъ по этому поводу, и опроверженія противъ на падокъ враговъ исправленія книгь. Вогослужебная реформа обыкновенно считается деломь Никона, какъ вообще приписываются важныя перемены, учрежденія, устроенія, темъ лицамъ, которыя занимали правительственныя должности, между темь какъ собственно всю работу исполняли подначальные имътру женики, иногда мало извъстные и незамътные. Противники богослужебной реформы окрестили ея послъдователей именемь никоніань. Но если и справедливо принадлежить она патріарху Никону, сознавшему важность и необходимості

<sup>1)</sup> То были: священникъ Никифоръ, ісродіажопъ Мопсей, бывшій пгуменъ Сергій Михаиль Родостамовъ, Фролъ Герасимовъ и чудовскій монахъ Евепмій, особенно при вязанный къ Схавинецкому.

предпринятых исправленій, то еще събольшимъ правомъ надобно признать эту реформу дёломъ Славинецкаго и работавшихъ подъ его руководствомъ тружениковъ, тёмъ болёе, что Никонъ, человёкъ хотя умный, но мало ученый, на самомъ дёлё во всемъ долженъ быль полагаться на добросовёстность и знанія

Епифанія.

Вмѣстѣ съ исправленными богослужебными книгами, пеобходимо было также изданіе церковныхъ законоположеній въ исправленномъ видѣ. Епифаній перевелъ Правила св. Апостолъ, Правила вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, фотіевъ Номоканонъ съ толкованіями византійскихъ юристовъ Вальсамона и Властаря и Собраніе церковныхъ правилъ и византійскихъ гражданскихъ зако-

новъ, составленные по-гречески Константиномъ Арменопуломъ.

Переводная дѣятельность Епифанія обратилась на писанія св. отецъ. Опъ перевель много сочиненій, изъ которыхъ нѣкоторыя были уже давно пзвістны и любимы въ словянскихъ переводахъ, но тѣмъ нужиѣс было издать ихъ въ болѣе правильномъ видѣ ¹). Переведено было имъ еще нѣсколько житій святыхъ: Алексѣя Божія человѣка, Өеодора Стратилата, великомученицы Екатерины. Житія этихъ святыхъ были уже прежде въ ходу у читателей и искажались вымыслами, и потому особенно полезнымъ казалось издать ихъ вновь

какъ следуетъ.

Одними религіозными сочиненіями не ограничился Епифаній въ своихъ переводахъ. Онъ перевель съ латинскаго нъсколько свътскихъ книгъ по части недагогики, исторіи, географіи и даже анатоміи <sup>2</sup>): нельзя, однако, сказать, чтобы литературное достоинство переводовъ Епифанія могло привлекать къ нимъ много читателей. Переводчикъ, большой буквалистъ, хотълъ переводить какъ можно ближе къ подлиннику, и, вмъсто того, чтобы передать смыслъ подлинника оборотами, свойственными языку, на который переводится, онъ куетт произвольно словянскія слова на греческій ладъ, даетъ словянской рѣчи греческую конструкцію; вообще слогъ его переводовъ тяжелъ, теменъ, иногда непопятень <sup>3</sup>). Въ самомъ его переводѣ богослужебныхъ книгъ также встрѣчаются тяжелье и неудобопонятные обороты.

Главивий переводъ библін; къ сожалвнію, эта мысль не осуществилась. Вмъсто новаго перевода, въ 1663 году напечатана была библія съ острожскаго наданія съ нъкоторыми небольшими поправками явныхъ ошибокъ (напримъръ, вмъсто: «изъядоша седмь кравъ изыдоша седмь кравъ», и т. п.). Въ предисловіи къ этой библін, въроятно написанномъ самимъ Славинецкимъ, къкъ главнымъ справщикомъ типографіи, приводятся двъ главныхъ причины, воспрепятствовавшихъ болъе ученому изданію библін. Первая была — господствовавшій въ то время предразсудокъ, что у грековъ повредилось благочестіе, что ихъ книги испорчены, и самый правильный текстъ заключается въ старыхъ словянскихъ переводахъ; вторая причина, по выраженію предисловія, еще болъе важная— «неудобоносимое время, настоятельство браней, вещей въ міръ оскудъніе», т.-е. неудачныя военныя обстоятельства и вслъдствіс ихъ

Нѣсколько сочиненій Аванасія Александрійскаго (четыре слова). Цятьдесять словъ Григорія Богослова, Бесѣдъ Іоанна Златоустаго въ пятидесятницу, Іоанна Дамаскина О православной вѣрѣ, Слово о поклоненіи иконамъ. Они были печатаемы.

<sup>2)</sup> Уставы граждано-правительные; отъ Өукидидовы исторіи книга первая; о убіенів краля аггельскаго; Гражданство и обученіе нравовъ дётскихъ; Географіи двѣ части Европа и Асія; Книга врачевская, Апатомія, съ латинскаго отъ книги Андреа Вессалія Брукселенска.

<sup>3)</sup> Въ видъ образчика переводовъ выпишемъ, напр., объясненіс, что такое икона, "Всяка икона изъявительна есть и показалельна, яко что глаголю, понеже человькъ ниже виднаго, нагое имать знаніс тъломъ покровеннъй души, пиже по немъ будущихъ, ниже мъстомъ разстоящихъ и отсутствующихъ, яко мъстомъ и лътомъ описанный къ наставленію знанія и явленіе и пародствованіе сокровенныхъ примыслися якона всяко же къ пользъ и благодъянію и спассийю, яко да столиствуемъ и являемымъ вещемъ раззнаемъ сокровенцая" и пр.

спулость средствь, которыя необходимы были въ значительномъ количествь ми этого предпріятія. Всякому легко понять» — продолжаетъ предисловіе, — «что никакъ неюзможно быдо начинать и доводить до конца этого придпріятія». Но одно уже печатное изданіе библіи въ Москвъ было новымъ явленіемъ для сроего времени: Славинецкій же не оставилъ мысли о лучшемъ изданіи; и послъ того, какъ прекратились тяжелыя войны, онъ сталъ неотступно просить наря. владыкъ и бояръ, разръщить новый перевоть священнаго писанія. Мы, — говориль онъ. — не имъемъ хорошо перевеценной библіи; даже въ евангеліи есть погрышности; и мы за это терпимъ укоризиу и крайнее безчестіе стъ иноземныхъ пародовъ». Въ 1674 году соборъ, состоявшійся при участіи даря Алексъя Михайловича, поручилъ Славинецкому сдълать новый переводь библіи подъ наблюденіемъ Павла Сарскаго, исправляющаго должность пагріарха. Подъ рукою у Епифанія было двъ печатныхъ греческихъ библіи й, сверхъ того, мпожество рукошесій, какъ греческихъ, такъ и словянскихъ, изъ которыхъ мпогія были привезены Сухановымъ съ Востока. Но Епифаній успъль перевости только Новый завъть и Пятикнижіе. Смерть прекратила его труды.

Славинецкій примъниль къ двлу свои филологическія знанія и издаль два лексикопа: одинъ филологическій, для объясненія словь, встръчаемыхъ въ перковныхъ книгахъ и церковномъ богослуженіи: другой—греко-словяно-латинскій, гтв помъщено до 7.000 словь. Оба эти лексикона остались не-

изданными.

Епифаній писаль пропов'яди и поученія. Эта дівлельность также соотрътствовала требованіямъ времени. Проповъдь была тогда въ Великой Руси повостью. Съ XV въка тамъ никто не говорилъ проповъдей, никто даже не считаль полезнымъ дъломъ говорить ихъ, напротивъ, тамъ думали, что онф могутъ подавать новодъ къ вольнодумству и ересямъ. Патріархъ Никонъ, пергый изь русскихь јерарховъ, ввель въ богослуженіе проповіди и поручиль читать для народа поученія Епифанію, вполив довъряясь, какъ его правовърію, такъ и учености. Переведенныя Епифаніемъ съ греческаго «Поученія Отцовь Перкви» имбли практическое примъненіе и читались имь въ храмахъ. Кромъ переводныхъ проповъдей, онъ написаль около 50 словъ собственнаго сочиненія, которыя до сихъ поръ остаются въ рукописяхъ. Проповади Епифанія походять болье на диссертаціи, чъмь на поученія народу. Епифаній объясияеть догматы и символы церкви, значеніе праздниковъ и разбираеть ученымъ способомъ разныя стороны христіанскаго ученія. Пропов'єди его испещрены множествомь выписокъ изъ церковныхъ писателей: эти выписки приводятся въ рукописахъ даже не въ переводъ, такъ что въ такомъ видъ онъ могли читаться раз-1715 только ученымъ слушателямъ. Впрочемъ, какъ думаютъ, проповъдникъ псреводиль эти мъста во время произнесенія проповъди. Неръдко Епифаній приводиль мъста изъ греческихъ философовъ и даже поэтовъ (по гораздо съ большей критикой. чъмъ другіе малорусскіе проповъдники). Слогь его проповъдей, —хотя гначительно лучше слога переводовъ, изданныхъ подъ его руководствомъ, страдаеть, однако, вычурностью и напыщенными метафорами 1). Есть нъсколько проповъдей, гдъ Славинецкій захватываеть вопросы современной жизни. Въ одной изъ такихъ проповъдей, которая начинается словами: «Людіе, съдящіе во тьмь. проповідникъ говорить о пользі знакомства съ греческимъ языкомъ и вооружается противъ тогданиихъ ревинтелей невъжества съ негодованіемъ, для примъра вспоминаетъ о Маркъ Катонъ, не хотъвшемъ распространенія греческаго просвъщенія въ Римъ. «Въ ныньшнія времена. — говорить онъ.

<sup>1)</sup> Онъ увъщеваеть своихь слушателей "изсъчь душевредное стволіе неправды богоизощреннымь съчивомь покаявія, искорснить изъ сердець пагубный волчекь хукаветва, сожечь умо-вредное терміе ненависти божественнымь пламенемь любви, одождить мысленную землю душь небеснымь дождемь свангельскаго ученія, наводинть се слезными водами, возраствь на ней благопотребное быліс кротости, воздержанія, цъломудрія, милосердія, братолюбія, украснть благовонными цвьтами всякихь добродътемей и воздать благой плодъ правды".

мпого видимъ мы ослъпленныхъ людей, которые возлюбили мракъ невъдънія. пенавидять свыть ученія, завидують тымь, которые хотять озарять имь другихъ, вредятъ имъ клеветами, лицемфріемъ, обманомъ; подобно тому, какъ совы, по своей природь, любять мракь и скрываются, когда засілеть солнечная заря, такъ и эти мысленныя совы, ненавистники науки, скроются въ любимый ими мракъ, когда ясная благодать пресвытлаго царскаго величества захочетъ разрушить тьму, прогнать темный обманъ и благоизволить возсіять св'яту науки и просвъщать природный человъческій разумъ». Эта же любовь къ просвъщению выражается у него въ поучения къ јереямъ, гдъ онъ даетъ священияку такое наставленіе: «пекись и промышляй всемь сердцемь и душою, сколько твоей силы станеть, увъщевай царя и всъхъ могучихь людей вездъ устраивать училища для малыхъ детей, и за это, паче всехъ добродетелей, ты получищь прощеніе граховъ своихъ!» Поученіе къ іереямъ замвчательно также и въ друиихъ современныхъ отношеніяхъ, такъ какъ пропов'ядникъ даетъ наставленіе священникамъ: что опи должны говорить своимъ духовнымъ детямъ. Здесь касается Славинецкій ложнаго благочестія, приказываеть не думать спастись молитвами святыхъ угодниковъ, пребывая самому во грёхахъ, повелёваетъ почитать иконы, но помнить, что это только изображенія, чествовать святыхъ, не только какъ рабовъ и служителей Божінхъ: «тъ же,—прибавляеть проповъдникъ, — которые хотятъ поклоняться пконамъ, какъ богамъ, достойны въчнаго огня». Замъчательно наставленіе, которое опъ вміняеть вы обязанность священнику двлать господамъ относительно ихъ рабовъ и подвластныхъ. «Будь для рабовь твоихъ таковъ, какимъ хочешь, чтобъ быль для тебя владыка. Не налагай на земледъльцевъ работъ цаче ихъ силы, не озлобляй ихъ. дабы вопль и стенанье ихъ не дошли до Господа. Пусть они имъютъ праведное уравнение въ работъ и въ дани. Лучие получить мало пользы съ правдою, чтить много съ неправдою. Посмотри, какъ тяжело пріобратають они потребное для себя: та отправляются въ дальнее путешествіе по сушт и по водь, пріобрътають ссов достояніе долговременного разлукого съ домомъ, другіе несуть ярмо вседневнаго страданія въ тяжелыхь земледъльческихь работахь и, собирая земные плоды, дорожать каждымъ зорнышкомъ».

Въ словъ о милостыит проповъдникъ въ живыхъ краскахъ рисуетъ разпыя положенія людского страданія, требующаго поддержки и пособія. Онъ не слишкомъ любитъ просящихъ милостыню и сердечнъе относится къ тъмъ, которые стыдятся или не могуть просить, не хотять валяться и шататься по улицамь, а между тыть горько страдають. Таковы вдовы, оставшілся безь мужей въ нищеть съ малыми дътьми, съ возрастными дъвицами: «дъти хотять хльба, служители — илаты, дъвицы — одежды, сыновья — ученья или рукодълья, а между темъ заимодавцы требують долговъ, заводять тяжбы, беруть залоги: онь же стыдится просить». Затымь проповыдникь изображаеть страданія сироть вы разныхы положеніяхы: «Воть покипутый младенець, онь плачеть; какъ его не помиловать? кто можеть быть достойные милосордія, какъ не глупое существо, не знающее своей бъды? Вотъ дъти, оставшіяся безъ родителей; попечителей у нихъ ивтъ, или же попечители пе радвють о шихъ: вотъ розрастныя девицы безь одежды, безь наученія, въ гладе, въ нужде... А поть обдные крестьяне; у тёхъ скоть паль, у того господинь все взяль, у другого воинь псе ограбиль, а туть царь дани требуеть, господинь оброку... работать бы ему. да нечемъ»... Къ числу достойныхъ состраданія проповедникъ причислясть странника и пришельца: «не о томъ пришельцъ говоримъ, которыи идетъ вы чужую страпу для обогащенія, а о томъ, который зайдеть туда по какой-пибудь пуждь, напр., ищеть себь службы у добраго государя, или женится на чуже земка, и вдругь отъ разбоя, педуга или какого иного песчастія погубита все свое достояние: итть у него пріятелей, ивть знакомыхъ, и языка страны онъ не знаеть. Такого надобно пожальть». Но касаясь раздаче миносении всякому встричному, проповидники опровергаети господствовавшее тогда (и теперь опо существуеть) на Руси мнъніе, что слідуеть давать всякому, кто попросить



Благовъщенскій соборъ въ Московскомъ Кремль.



Тронциая башия въ Москвъ. Съ картины Воробьева.

## 



Александровскій заль вы московскомы Кремлевскомы дворці, сь видомы троннаго зала.



именемъ Христа. «Если ты видишь просителя эдороваго и не состаръвпагося, и даешь ему милостыню, — то самъ дълаешься общникомъ гръха. Стыдно смотръть, какъ размножились у насъ скитающіеся гуляки, обманщики, какъ много таскается по улицамъ здоровыхъ женщинъ съ малыми дътьми, а еще болъе дъвицъ. Иные за деньги нанимаютъ малыхъ дътей, и черезъ нихъ собирають милостыню, а ночи проводять во всякомъ безчинствъ». Онъ вооружаотся также противь шатающихся монаховь и монахинь, но вмысть указываеть и на причины этого шатанія. Настоятели тратять монастырское им'вніе на свое сластопитаніе, угощають у себя вельножь, содержать откориленных лошадей, приготовляють себъ вкусныя и дорогія снъди, а бъдной братіи дають негодную, суровую и гиндую пищу». Онъ требуеть, чтобы архіереи старадись прекращать это безчинство, а мірское правительство, по его мивнію, должно устраивать богадёльни для престарёлыхъ и больныхъ, обезпечивать ихъ и смотръть, чтобы призръваемые не бъгали оттуда и не шатались по міру. Накопецъ, Епифаній предлагаетъ, для призрънія бъдныхъ и для устраненія безчинства, составить братство или общество милосердія. Вто будеть давать деньги, а кто помогать своимъ трудомъ. Каждое воскресенье будуть братія сходиться для разсужденія между собою и выберуть изъ среды своей десять распорядителей. Посторонніе посьтители будуть приходить и извъщать братію о человъческихъ нуждахъ. Братія будеть обсуждать: кому, чъмъ и сколько помочь, смотря по надобности; инымъ бъднымъ можно давать временное пособіе, другимъ постоянное до самой смерти. Женщины могутъ составить свое общество милосердія и, собравши пожертвованія, еженедільно отсылать въ главное «всепріятелище»; наконець, Епифаній предлагаеть устроить кассу, и давать изъ нея бъднымъ взаймы, а если много будетъ денегъ въ кассъ, то можно давать и имущимъ, но въ обоихъ случаяхъ безъ лихвы.

Мысль эта, повидимому, внушена была Славинецкому примъромъ югозападныхъ братствъ съ тою значительною разницею, что общество, предлагаемое Славинецкимъ, было чисто благотворительное, тогда какъ югозападныя братства имъли цълью защиту православія и обученіе дътей. Одна изъ проповъдей Епифанія направлена противъ раскольниковъ, которыхъ онъ называетъ непокорниками, и обличаеть не отъ лица своего, а отъ лица церкви, касаясь преимущественно техъ писателей, которые разсъявали въ народъ сочиненія противъ исправленія книгъ. «Новоявленные учители тайно составляють ложныя писанія и тімь вь народі производять толки и смятенія. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призваль ихъ на дъло тайнаго ученія, или, лучше сказать, народовозмущенія? Не Богь, не архіереи; своимъ гордымъ самомитиемъ и тщеславнымъ умомъ дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которымъ апостолъ учить не повелъваетъ, пустились на это. Слепые невежды, едва привыкшіе читать по складамь, не имеющіе понятія о грамматикъ, не то что о риторикъ, философіи и богословіи, люди, даже не отвъдавшіе ученія, дерзають толковать божественное писаніе, или, лучше сказать, извращать его, оговаривають и осуждають благонскусныхъ мужей въ словянскомъ и греческомъ языкъ. Не видять невъжды, что у насъ исправлялись не догматы вёры, а только кое-какія выраженія, измененныя недомыслісмь в описками невъжественныхъ писцовъ, или невъжествомъ типографскихъ справщиковъ».

Кром'в всёхъ упомянутыхъ трудовъ, Славинецкій написалъ еще ивсколько каноновъ, похвальныхъ словъ, ут'єщительное посланіе къ княгинъ Радивилловой, сочиненіе объ отшествіи съ престола Никона патріарха, сочинеліе «о псалмахъ, превращенныхъ отъ Аполлинарія» и т. п. Еще не вполнъ изв'єстны и не изсл'єдованы всё его сочиненія.

Славинецкій скончался 19 ноября 1675 года, зав'вщавши кіевскому Братству свою библіотеку, которая, впрочемъ, была не велика. Кром'в книгъ, посл'в него осталось восемьдесять червонцевь и серебряные часы съ ціпочкою цівною въ 20 р. Червонцы были разосланы по разнымъ южнорусскимъ монасты-

одив, а большая часть книгъ оставлена въ Москвъ, кромъ 31, отправленцыхъ за кіевское Братство; за остальное выплачены деньги.

Епифаній Славинецкій погребень вь московскомь Чудовомь монастырь 1).
За Епифаніемь Славинецкимь изъ западно-русскихь пришельцевь вы Москву никто не имъль такого важнаго вліянія, какъ Симеонь Петровскій Сигіяновичь; по мъсту, откуда прибыль въ столицу, онь обыкновенно называ-

стся Симеономъ Полоцкимъ.

Жизнь этого человъка до переселенія его въ Москву намъ совершенно пензвъстна. Есть основание думать, что онъ родился въ 1628 году, учился въ кіевской коллегін, потомь въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ п, по возвращенін своемь въ свое отечество, Бълоруссію, поступиль въ монахи. Алексъй Михайловичь познакомился съ нимъ въ Полоцкъ. Въ 1664 году Симеонъ прибыль вы Москву и быль помъщень въ Спасскомъ монастыръ за иконнымъ ряомъ. Съ нимъ прівхали его служители. Ему приказано было давать изъ дворца содержаніе: но остались его письма къ царю — любопытныя не столько для марактера Полоцкаго, сколько по чертамъ тогдашняго порядка вещей. Несмогря на то, что Симеону отъ самого государя назначено было содержание, Симеонъ принуждень быль ивсколько разъ обращаться къ царю съ письмами и просить. ттобы ему выдавали то, что было положено. Такимъ образомъ, кромъ содержанія для себя и для своей прислуги, онь просиль, чтобы ему, согласно объщанію, выдавали дрова во время зимней стужи и кормъ его лошадямъ. Характеръ этого человъка не быль похожь на характерь Епифанія. Симеонь не довольство**вался скромными келейными учены**ми трудами; онъ безпрестанно напоминалъ о себъ при дворь, кланялся государю, писаль поздравительные стихи, восмыленія всякаго рода, и вошель въ такую милость, что сдылался учителемь цареинча Оедора, а предъ концомъ царствованія Алексъя Михайловича увеселяль царя и его дворъ комедіями своего произведенія.

Сочиненія Полоцкаго не показывають въ немь большой учености: опъ вовсе не зналь по-гречески: Епифаній Славинецкій не долюбливаль его, какь часто не любять добросовъстные труженики науки верхоглядовь, и когда Сичеонь набивался къ нему вь сотрудники по исправленію книгь, Епифаній отзълася оть Симеона, хотя, по своему добродушію, охотно отвъчаль ему на разные вопросы, съ которыми обращался къ нему Симеонь, гораздо меньше его ученый. Зато, не успъвши пріобръсть значенія у строгаго ученаго. Симеонь поситьваль вездъ и прославлялся какъ защитникъ православія противъ раскола, какъ богословь, какъ проповъдникъ, какъ стихотворець. Замъчательнаго таланта у него не было ин на одно изъ этихъ призваній, но его сочиненія занимательны, такъ какъ касаются современныхъ вопросовъ жизни и представляють

много своеобразнаго въ духъ своего времени.

Въ 1667 году, въ разгаръ борьбы противъ раскольниковъ, патріархъ Іосифъ приказалъ напечатать составленную Симеономъ квигу подъ названіемъ: «Жезлъ Православія». Въ длинномъ предисловін, исполненномъ болтовни, авторъ обращается съ сильными воскуреніями къ архіереямъ вообще, восхваляя ихъ великое значеніе. Само сочиненіе раздъляется на двъ части. Первая часть ость обличеніе челобитной пона Пикиты Пустосвята, поданной царю противъ повоисправленныхъ книгъ и главнымъ образомъ противъ книги «Новая

<sup>1)</sup> На гробъ его слъдующая надинсь:
"Преходяй человъче! здъ ставь да взираеши,
Дондеже въ міръ семь обитаеши;
Здъ бо лежить мудрьйшій отець Енифаній,
Претолиовникь изящный Священныхъ Писаній
Философъ и Іерей въ монасъхъ чествый,
Его же да вселить Господь и въ рай небесный
За миожайшім сто труды въ инсанінхъ
Тщанно-мудрословные въ претолкованінхъ,
На память ему да будетъ
Въчно и не отбудетъ".

Скрижаль»: вторая часть сочиненія Полоцкаго направлена противъ челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвять старается, на основании произвольно приданнаго смысла отрывочно взятыхъ фразъ, обличать Никона и исправителей кипгъ въ ересяхъ. Симеонъ удичаетъ Никиту, что онъ не знаетъ грамматики, а потому не понимаетъ того, что читаетъ. Такимъ образомъ, взявши одно мъсто перевода, гдъ изображается человъкъ, носящій крестъ, Никита поняль это мъсто такъ, что тамъ говорится о Христь, тогда какъ шла рычь не о Христь, а о преступникъ, осуждениомъ на казнь 1). Къ такому же разряду промаховъ принадежить обличение Никиты противъ молитвы при крещении. Никита доказываль, будто выходить такей смысль, что призывается нечистый духъ (несмотря на нельпость этого замъчанія, опровергнутаго еще Симеономъ Полоцкимъ, оно до сихъ поръ повторяется раскольниками въ числѣ важныхъ укоровъ), тогда какъ все произошло оттого, что невъдающій хорошо словянской грамматики ревнитель старовърства не зналъ различія звательнаго падежа отъ именительнаго 2)

Споръ Симеона съ Никитою заходитъ въ богословскія тонкости, напр. о способъ воплощения Христова. Но туть Симеонь, пустившись въ умствования, невольно выказаль вліяніе католичества, которос отразилось на немъ со времсни посъщенія римско-католическихъ училищъ. Онъ, между прочимъ, признаетъ временемъ пресуществленія святыхъ даровъ на литургін произнесеніе священникомъ словъ Спасителя: «пріимите и проч.», тогда какъ (что и поставлено было впоследствін Симеону вь вину) восточная церковь мудрствовала иначе.

Споръ Симеона съ Никитою касался также вопросовъ о двуцерстін, о четвероконечномъ крестъ (называемомъ раскольниками латинскимъ крыжемъ), о сугубомъ алдилуни и пр. Тонъ, съ которымъ Симеонъ вооружается протигъ своего противника, переходить въ ругательство: (имеонъ называеть его буесловцемь, нечестивымь, окалинымь, смраднымь козлищемь, свиньею, извывающею вертоградъ церкви, разбойникомъ, удомъ согнившимъ и проч.

Споръ съ Лазаремъ вращается болъе, чъмъ споръ съ Никитою, въ области пріемовь вифшняго богослуженія, либо же касается придирокъ Лазаря къ словамъ и выраженіямь въ переводахъ, которыми, для буквальной близости къ подлиннику или для грамматической правильности ръчи 3), въ новоисправленныхъ книгахъ замънены были прежнія однозначащія выраженія. Въ разныхъ обрядахъ, принятыхъ и установленныхъ тогда церковыю. Лазарь усматриваетъ вліяніе то латинства, то армянства: зачёмъ, напримеръ, плащаницу ставять головою на полдень, зачемь на Пасху читають діаконы Евангеліе вь разныхъ мъстахъ церкви; зачъмъ попъ сидитъ на исповъди, зачъмъ архіерен благословляють объими руками, зачёмь введено пёніе, напоминающее органы и проч.. и проч.: на все отвъчаеть Симеонъ объяснительнымъ тономъ, но примъшиваетъ пногда и ругательства. Въ особенности озлобился онъ за то, что Лазарь въ своей челобитной представляль царю, что неприлично дѣлаютъ, по-

2) "Да не снидеть со крещающимся, молимся Тебь Господи, духъ лукавый, по-

<sup>1) &</sup>quot;Видъвши сіе, годствуєть въ Никить, пже дерзавь во богословскія глубины умь своей пущати, се на брезь грамматическаго разума и въ медкости ся утопасть. солице хотъвый соглядати, стези не видить. Приидите съмо и малъйшии отроды грамматическія хитрости рачителіе, виждьте и судите: о Христь Дамаскинъ монахь написаль сія! Виждьте, колико умень буесловень Никита! Не о Христь Господив сіе есть писано, но о тать и разбойниць или за иный который грыхь осужденномь на смерть крестную человыць".

таеть союзь соединательный и видить разделение инда Христова.....

миная его «тищайшимъ и кротчайшимъ», и слова въ ектеніяхъ «о всей палатъ и воинствъ» толковалъ такъ, какъ будто здъсь говорится не о здравіи и спасеніи царя, не о его боярахъ и воинахъ, а о какихъ-то каменныхъ палатахъ и палатномъ воинствъ. «О, клеветникъ Дазарь, —возражаетъ ему Симеонъ, — какъ это ты Бога не боишься и людей не стыдишься; будто мы, называя государя тишайшимъ и кротчайшимъ, ругаемся падъ именемъ великаго государя нашего. Невъжда! Безумный злобникъ!.. А что ты клевещешь, будто мы не творимъ молитвъ о боярахъ, но молимся о каменныхъ палатахъ и о палатномъ воинствъ, такъ такое обличеніе, вмъсто отвъта, лучше оплевать и обругать и тебъ уста заградить жезломъ, какъ ису лаящему!...» Затъмъ объясияетъ ему Симеонъ, что слово «палата» замъняетъ бояръ и воинство «чрезъ образъ грамматическій и риторскій, именуемый синекдохе, еже различными образы быва-

етъ, егда едино изъ другого коимъ либо обычаемъ познавается». Въ 1670 году Симеонъ написалъ большое богословское сочиненіе, подъ

названіемъ: «Вънецъ въры каеолическія». Онъ беретъ такъ-называемый больпой апостольскій символь втры и по членамь его распредтляеть разные богословскіе предметы, палагая ихъ въ форм'в вопросовъ и отв'ятовь 1). Такой способъ даетъ ему поводъ, наподобіе средневъковыхъ схоластиковъ, задавать самые затьйливые и мелочные вопросы, сообщаеть различныя миьнія объ отихъ вопросахъ, почернаемыя то изъ восточныхъ, то изъ западныхъ писателей, а неръдко изъ апокрионческих сочинсній. Зачэмь, напримірь, Христось родился въ декабръ? Въ какой часъ дня совершилось благовъщение и рождество? Могь ли Христось говорить тотчась посль своего рожденія? Зачьмь Христа пригвоздили ко кресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою кровь, изліянную на кресть, воспріяль Христось при воскресеніи или частицы ся остались и смъщались съ землею? и пр., и пр. Следуя за апостольскимъ симвеломъ, когда пришлось говорить о Творцъ и твореніи, Симеонъ изложиль своеобразную и уродливую систему космографіи, показывающую его знакомство съ западными астрологическими бреднями: результаты современныхъ ему научныхъ изследованій мало до него прикасались. Существуєть трое небесь: емпирейское, неподвижное, самое высшее, кристальное, движущееся съ неизреченною скоростію и — твердь, раздѣляющаяся на два пояса, первый — въвздъ неподвижныхъ, а второй — планетъ. Планетное небо раздѣляется на семь круговъ или поясовъ по числу планетъ, извъстныхъ тогда (Кронъ, Дей. Аръ, солице, Афродита, Ермій, луна). Симеонъ приводить баснословныя разстоянія отъ каждой планеты до другой. Отъ земли до тверди восемьдесять темъ миль (т.-е. 800.000), а отъ верха земли до эмпирейскаго неба такъ далеко, что если ъхать туда со скоростью восьмидесяти миль въ часъ, то времени понадобилось бы 50.000 лѣть. Звѣзды описываются такъ: «веществомъ часты, образомъ круглы, количествомъ велики, явленіемъ малы, качествомъ свътлы, дольнихъ вещей родительны (имфютъ вліяніе на перемфны въ воздухф). Планеты по мъстоположению ниже звъздъ; иногда онъ ходять по одному пути со звіздами, а иногда по протибоположному. Самая малійшая звізда въ восемьдесять разь больше земли, а слёдующая по величинё звёзда превосходить пространство земли въ 170 разъ. Солнце въ 166 разъ больше земли; луна же въ 30 разъ меньше. Всякій часъ солнце совершаеть 7,160 миль, изъ которыхъ каждая требуетъ человъческой ходьбы два часа. Земля представляется круглою, черпою, тяжелою, холодною; она кентръ (центръ) всего міра, мрачна. и содержить вь себь адъ. Землетрясение происходить оть терзания заключенныхъ въ ен недре духовъ.

гръхопаденіемъ человъка, приводить разныя мнънія о томъ, сколько времени

<sup>1)</sup> Три первыя главы составляють какь бы вступленіе: здѣсь говорится о томь, что такое христіане, откуда ихъ вѣра. о ересяхь, а затѣмь четырнадцать главь посвящены членамь апостольскаго символа.

пробыль Адамъ въ раю и болъе склоняется къ тъмъ, которые полагали, что первобытная чета пробыла голько три часа и согръщила въ шестой часъ дия, почему и Аристосъ, искупляя человъчество отъ прародительскаго гръха, былъ расиять въ шестой часъ дия. Разбирая вопросъ о чадородін, Симеонъ приходитъ къ такому мивнію, что если бы люди не сограшили, то зачинались и рождались бы обыкновеннымъ способомъ, какъ теперь, но только съ тою разницею, что зачинались бы безъ необузданной страсти, а рождались безъ смрада, безъ бользии. Родители, проживши въ земномъ раю, уступали бы свое мъсто дътямъ. а сами были бы возносимы на небеса, и такимъ образомъ умножение человъческаго рода восполняло бы число падшихъ ангеловъ, такъ какъ человъкъ для того и быль создань, чтобъ замъстить отнавшихъ отъ Бога духовъ. Злые ангелы, возмутившиеся противъ Бога, не принадлежали къ одному какому-нибудь чину, который всею своею корпораціею паль и лишился блаженства; они были увлечены сатаною изъ разныхъ ангельскихъ чиновъ, самъ же сатана состояль въ числъ самыхъ высокихъ и самыхъ близкихъ къ Богу духовъ небесныхъ. Въ главь о воскрессийн мертвыхъ автору приходять на мысль самые странные вопросы. напримъръ. воскреснутъ ди мертвые съ волосами и ногтями, такъ какъ у человска, который ихъ въ теченіе своей жизни образываль, могло накопиться ихъ очень много? Этотъ вопросъ разръшается такъ: воскреснутъ, но настолько, насколько нужно для украшенія плоти. Воскреснуть ли кишки? — Воскреспуть, — отвъчаетъ Симеонъ: — но будуть наполнены не смраднымъ каломъ, а преизрядными влагами. Съмени въ человъкъ не будеть, такъ какъ Христосъ сказалъ: въ воскресении не женятся, не посягають. Но воть еще вопросы. Все тъло человъка истабло, но всъ его части должны воскреснуть. Какъ онъ въ то время соединятся между собою? Могуть ли разновидныя части соединиться, напримъръ, кость съ костыо, жилы съ кровью? и т. п. — Нътъ, — отвъчаеть пашъ мудрецъ: — только персть одновидныхъ частей можетъ соединиться; то, что было въ рукъ, можеть очутиться въ ногъ, ибо это не измънить тождества при человъческого, по персть разновидных частей не можеть быть смъщана, и то, что составляло жилы, не можеть образовать крови, или то, что составляло мясо, не можеть войти въ составъ крови или костей, иначе — все равно: если бы кто разрушиль серебряный сосудь съ золотою крышкою, потомъ изъ і рышкіі сдѣлаль сосудь, изъ сосуда крышку: развѣ могь бы сосудь названь быть прежнимъ сосудомъ?

Конецъ міра возбуждаеть особенное вниманіе, и здісь появляются на сцену болье всего кстати разные выковые вымыслы религіозпой фантазіи. Антихристъ очень занимаетъ Симеона; авторъ приводитъ разныя мебнія объ этомъ лица; одни признавали его воплощеннымъ дьяволомъ, другіе-человакомъ, слугою дьявола, или, лучше сказать, какимъ-то полудьяволомъ, потому что выдумывали разсказы о его чудномъ происхожденій на свъть, и при этомъ дьяволь играеть важную роль. Симеонь думаеть, что Антихристь будеть человткъ и, подобно встмъ людямъ, будетъ имъть у себя ангела хранителя, но предастся зду, отступить оть Бога и ангель хранитель покинеть его. Антихристь человъкъ съ необыкновенными умственными способностями, онъ будетъ свъдущь, какъ никто, но витстъ съ тъмъ опъ-чрезвычайный лицемъръ и свою могучую духовную силу обратить на пагубу, а не на пользу человъческого рода: онъ весь здо, хотя по наружности будеть казаться образцомъ всъхъ добродътелей. Ему будеть помогать какой-то жрецъ изъ христіанскаго полка. Антихристь введеть поклонение богу Маозею (божество силы и успъха). У него будуть ажепророки и ажеапостолы, которыхь онь разошлеть по земль привлекать къ своей въръ. Антихристь достигнеть могущества, онъ сдъдается царемъ; столицею его будетъ Вавилонъ. Всякъ, кто подчинится ему, получитъ знаменіе на чель и на рукь, а у кого такого знаменія не будеть, тоть не можеть инчего ни купить, ни продать. Царствуя въ Вавилонъ, Антихристъ будетъ вести войны и побъдить тремъ царей: египетскаго, афрійскаго и эвіопскаго; Аравія ему не покорится. Гогь и Магогь возстануть, но нашь богословь самь подлинно, кажется, не знаеть, что такое эти Гогь и Магогь. Онь приводить только мивніе (наиболье распространенное). что подь этими именами разумьются пароды заклятые и замкнутые вь каспійскихь горахь, но, по другимь толкованіямь, это названія антихристовыхь ратныхь людей: Гогь—дъйствующіе тайно, а Магогь—дъйствующіе открыто. Но явятся Эпохь и Илія, и стануть проповъдывать противь Антихриста: проповъды ихъ будеть (сообразио апокалиненсу) длиться тысячу двъсти шестьдесять дней. Антихристь убъеть ихъ въ Ісрусалимъ. Они воскреснуть изъ мертвыхь, но всявдь затъмь постигнеть конець и Антихриста. Все царство его проделжится только три съ половиною года. Посяв смерти и воскресенія Эноха и Иліи придется ему сидъть на престоль только пятнадцать дней. Антихристь притворится умершимъ, потомъ будто бы воскресшимъ, взойдеть на гору Елеонскую, и дъйствомь діявола подпимется на воздухъ, но архистратигь Мяханлъ поразить его. Черезъ сорокъ пять дней потомъ начнется Страшный судъ.

Загорится земля и будеть горыть до половины своей атмосферы; моря не будеть, но это не значить, чтобы оно болые не существовало: оно не будеть только солоно и бурно; явится знамение сына человыческаго, вострубять ангелы, воскреснуть мертвые.

Нашъ тайновидецъ задаетъ вопросъ: въ какое время дня и въ какое время года будетъ воскресеніе мертвыхъ, и рѣшаетъ, что это событіе произойдетъ весною въ апрълѣ, во время празднества пасхи, ровно въ полночь, тогда, когда и Христосъ воскресъ; нѣкоторые говорятъ напротивъ, что это должно послѣдовать утромъ на зарѣ, какъ и Христосъ, по ихъ мнѣнію, воскресъ съ появленіемъ денницы. Симеонъ соглашаетъ искусно два эти мнѣнія. Христосъ воскресъ въ полночь, но въ то время солнце нарочно тремя часами ранѣе обыкновеннаго восходило, а потому правы и тѣ, которые говорятъ о зарѣ и солнечномъ восходѣ; въ день воскресенія всѣхъ умершихъ, вѣроятно, будетъ такъ же, какъ было въ день воскресенія Господня.

Нѣкоторые толковали, будто воскресеніе произойдеть такъ: прежде ангелы соберуть въ кучу персть добрыхъ, и демоны въ другую кучу персть злыхъ, которыхъ они искушали, и Господь воскресить тѣхъ и другихъ, но Симеонъ не довъряеть этому: Христосъ ясно говоритъ, что отдълятся оживленные праведные отъ неправедныхъ, и въроятно, по соображеніямъ Симеона, собраніемъ персти и воскресеніемъ умершихъ займутся нарочно для того поставленные ангелы.

Страшный судъ будетъ происходить въ Іосафатовой долинъ близъ Іерусалима подъ Елеонской горою. Но опять представляется вопросъ: какъ же могутъ помъститься такъ много воскресшихъ людей на такомъ маломъ пространствъ? Авторъ ръшаетъ и этотъ вопросъ: частъ судимыхъ будетъ стоять на воздухъ ярусами одни надъ другими, а низшіе на землъ — вотъ и помъстятся. Судъ свой Господь будетъ производить вмъстъ со святыми угодниками, и всъ воскресшіе будутъ раздъляться на четыре разряда: одни будутъ судить со христомъ, другіе будутъ судимы, оправданы и войдутъ во царствіе Боліе. Третьи будутъ ввержены въ адъ, безъ суда: то язычники, іудеи, мусульмане и вообще не получившіе крещенія: они беззаконно согръшили, беззаконно и погибнутъ, къ нимъ отнесены будутъ и некрещенныя дъти. Четвертый разрядъ — гръшпики, осужденные за ихъ дъянія праведнымъ судомъ въ геену огненную на въчную муку. Страшный судъ будетъ продолжаться три часа, съ шестого часа дня до девятаго, въ тъ часы, когда Христосъ висълъ на крестъ.

Солнце перестанетъ двигаться; земля обновится, станетъ прозрачна, какъ стекло, она уже не будетъ производить ни звърей, ни деревьевъ, она оудетъ испещрена цвътами, но эти цвъты слъдуетъ принимать не въ буквальномъ смыслъ, а въ духовномъ.

Кромъ этого пространнаго сочиненія о въръ, Симеонъ Ситіяновичь на-

ACUMALININ MANTA A LACIONAMIA DA A COMO MANTA DA CONTRADA DA CONTRADA DE LA COMO DE COMO DE COMO DE COMO DE CO



Внутренній видъ Преображенскаго собора въ Соловецкомъ монастыръ.



Торжество водоосвященія 6-го января 1699 г. (изъ книги Корба: "Дневникъ путемествія въ Московію").



Царсијя ворота въ Мосиве (въ XVIII веке). Орагиналь въ Эринтаже.

писаль еще: «Кинги краткихъ вопросовъ и отвътовъ катехистическихъ» 1). Это катехизисъ, расположенный въ такомъ порядкъ: сперва излагается символъ въры; здъсь отчасти сокращение Вънца съ затъйливыми вопросами; далъе слъдуетъ о Молитвъ Господней, о поклонении Дъвъ Маріи, о евангельскихъ блаженствахъ, о трехъ богословскихъ добродътеляхъ; затъмъ слъдуетъ десять заповъдей, — потомъ о таинствахъ (о евхаристіи говорится относительно времени пресуществленія то, что признано несогласнымъ съ ученіемъ православной церкви), затъмъ — примъры вопросовъ, какіе могутъ задавать исповъдующіе священники, примъняясь къ случаямъ, встръчавшимся въ то время въ обыденной жизни, и подводя ихъ подъ ту или другую изъ заповъдей божінхъ.

Вопросы и отвъты очень коротки. Это сочинение, въ свое время напечатанное, по смерти автора подвергдось осуждению церковной власти, а для насъ, оно составляеть одинъ изъ любопытныхъ памятниковь XVII века, какъ по темъ случаямъ житейскимъ, когорые вспоминаются въ качествъ чертъ общества, среди котораго жилъ авторъ, такъ и по взглядамъ, господствовавшимъ тогда между людьми книжными. По поводу первой заповъди авторъ касается замъченнаго имъ у русскихъ неправильнаго мивнія, будто всякій человікь можеть спастись по своей вірів, лишь бы онь быль добрь и не делаль зла своимь ближнимь. «Это грехь зело тижкій,—говорить авторъ,—и зало часть есть не только между неваждами, по и между тами, которые считаются знающими (иже важды водятся быти): никто не можетъ спастись вив соборной православной канолической единой церкви». Добродушная натура невъжественнаго русскаго человъка по своему свойству менъе, чъмъ чья-нибудь, была наклонна къ нетерпимости, — нужно было громадное невъжество, чтобы возбуждать въ немъ фанатизмъ. Затъмъ авторъ сдълаль замечание также о признакт своего времени, о чтени св. писанія; возникшая борьба между церковью и расколомъ распространяла грамотность пуще ликолы: вкусъ къ чтению и толкамъ о религиозныхъ предметахъ сталъ входить въ пародъ, и вотъ Симеонъ, который въ другихъ своихъ произведеніяхъ такъ срячо говорить о необходимости заведенія училищь — эдъсь хотя и призцаеть полезнымъ чтеніе св. писанія, но позволяєть его только тімь, которые имъють грамматическое знаніе, и притомъ съ тьмъ условіемъ, чтобъ они не отваживались сами излагать библейскія мъста по-своему, а спрашивали бы объ этомъ у лицъ, болве ихъ свъдущихъ; но опъ вовсе запрещаетъ читать библію нев'яждамъ, и зам'ячаетъ, что, къ его сожальнію, нев'яжды-то болье всего бросаются на чтенія такого рода, хотять быть учителями, высоко думають о своемъ собственномъ умъ и стыдятся испрашивать совътовъ у другихъ. Наконецъ, по поводу первой заповъди Симеонъ говоритъ о разныхъ суевъріяхъ, которыя представляются также гръхомъ, оскорбляющимъ въру въ Бога. Русскіе держали у себя и носили на себъ разныя записки, какъ врачество противъ горячки и разныхъ бользней, или же какъ предохранительное средство противъ уязвленій. — Дозволительно ди (задаются вопросы) чрезъ решето хотыть узнать татя похищенной вещи? Можно ли снамъ върити? Первое называется діавольскимъ, второе суетнъйнимъ дъломъ. Называется суевъріемъ господствовавшій обычай по встрѣчамъ съ людьми и съ животными гадать о счастіп пли несчастін, объ успаха пли неуспаха въ предпріятін. Осуждаются всякін водхвованія, какъ-то: по церковному ключу, по исалтири. — Мы узнаемъ, что русскіе современники Симеона для отысканія воровъ и похищенныхъ ими предметовъ давали ъсть сыръ, на которомъ чертили незнаемыя (тарабарскія) словеса, въ день усъкновенія главы Іоанна Предтечи искали зелья, сообщающаю

<sup>1)</sup> Напр., зачёмъ Христосъ началь свои страданія въ оградё?—Въ оградё зачася белёзнь и смерть чрезь первато Адама, въ оградё вторый Адамъ восхотё врачевство начати, да вдасть животь.—Или: сколько язвъ бысть на тёлё Господа?—Вящие пяти тысящъ!—Или: потребно ли было присутствовать бабё при рожденіи Спасителя?—На это дается отвіть отрицательный, пбо Дёва Святая родила безъ болёзни, въ весеніи и безъ всякой скверны.

ольшую тылесную силу: все это признается грыхомь. Меньшимь грыхомь счисаетъ Симеонъ, если кто. напримъръ, по невъжеству отдаетъ почтеніе одинаимъ церковнымъ вещамъ предъ другими, сообразно ихъ цетту, величинъ, погышенію, напр., говорять: пусть чтутся такія-то молитвы, а не другія, пусть удуть такой величины свъчи, а не болье, воскъ пусть будеть былый, а не желый и т. п. Проходя вторую заповадь, катехизаторъ замътилъ, что неважды оклоняются иконамъ въ большей степени, чъмъ такое поклонение предписано срковыю (невъжды не возводять ума своего на первообразное), однако, не миняеть имъ этого въ грихъ идолопоклонства, надиясь, что такъ какъ они сотавляють часть церкви, то честь, творимая ими неправильно, делается праильною (возводится къ первообразному) чрезъ общее церковное намърсніе. lo поводу третьей заповъди авторъ коснулся русскаго обычая божиться и лясться, который, по его замічанію, быль особенно распространень у куповь, говорившихь, что имъ если не побожиться, то не продать, нападаеть акже на привычки русскихъ произносить такія поговорки: «чтобъ меня чортъ изяль, коли я не говорю правду», или «это истина, какъ Богь!» «Ни съ къмъ

иельзя равнять Бога», говорить Симеонъ.

Касаясь четвертой заповъди, авторъ обличаетъ недостойное препровокденіе времени въ праздничные дни, господствовавшее въ его время во всъхъ лояхъ русскаго общества. «Люди благороднъйшіе цълые дни тратять на лоленіе (охоту). Ихъ жены и дъвицы употребляють все утро на суетное украпеніе своего тела. Ремесленники проводять праздничные дни въ пьянстве 1). обенно негодуеть Симеонъ на хороводы, обычное праздничное препровождение ремени у простого народа. «Отъ демона или отъ змія приняли начало эти ликованія, ибо онъ привыкъ вертъться кругомъ (яко же онъ круговожденіе обыие творити»)? Симеонъ не одобряеть даже тъхъ, которые проводять праздничвые дни въ чтеніи и «словоположеніи» (бесёдахъ). нападаеть на господъ, ко-<mark>юрые заставляють своих</mark>ь рабовь вь праздникь работать: это грѣхь смертный; менъе гръшать тъ, которые, какъ вошло въ обычай, ходять въ лъсъ собирать ръхи, грибы, ягоды, но все-таки гръшать. Впрочемъ, авторъ позволяетъ и въ граздничный день работу въ, случав крайней нужды: напр., собираніе плодовъ, ютда дожди или другіе воздущныя переміны требують посціпности, закланіе кивотныхъ и торгъ събстными припасами, когда случатся сряду нъсколько праздниковъ, но онъ дозволяетъ такое занятіе въ праздникъ не долѣе трехъ

Наибольшее число случаевъ приводится у Симеона по восьмой заповъди. «<del>Противъ этой запов'єди, —</del> говоритъ онъ, — грѣшатъ у насъ вс'ь: и большіе, и малые, и убогіе, и богатые. Гръшать князи, отягощающіе неправедно низшій пародъ различными данями; грёшать правители, которые дурно распоряжаотся народнымъ достояніемъ и обращають въ свою корысть; грѣшатъ начальлики, которые бывають обыкновенно хищники и народные кровопійцы; рвшать судьи и «законословцы», искажающие смысль закона и часто треующіе неправедной «мады». Далью катехизаторь переходить къ людямь, посвятившимъ себя низпато рода занятіямъ и нападаетъ прежде всего на купцовъ, какъ они расхваливаютъ продаваемыя вещи, скрывая ихъ дурныя свойства, какъ иногда ихъ пріятели притворно покупають товары, чтобы подпять цвну и заставить настоящаго покупателя заплатить дороже, какъ на торжищахъ умышленно хулятъ товаръ для того, чтобы отбить другихъ отъ покупки, а самимъ или своимъ родичамъ купить подешевле и т. п. Грашатъ противъ восьмой заповъди и ремесленники, обманчиво исполняющие свои работы, гръшать стяжатели земли, плутовски захватывающіе предёлы нивь, грёшать, даконець, толпы инщихь, которые тогда особенно промышляли кражею.

<sup>1)</sup> Замечательно, какъ авторъ определяеть, что значеть быть пьянымъ: "тотъ істинно пьянъ, кто на другой день не помнить, что онъ делаль и что говориль, съ семъ шелъ, какъ домой добрался и какъ спать легъ, а тотъ еще не совсемъ пьянъ, сто лотя и шатается, но все помнитъ".

Проповъди Симеона Ситіяновича изданы вт двухъ огромныхъ книгахт in folio. Въ одной изъ нихъ подъ названіемъ: «Объдъ Духовный», помъщень поученія на всв воскресные дни года и на переходящіе праздники, а въ другой «Вечеря Духовная» — поученія на праздники непереходящіе, господскіе, богородичные, дни нъкоторыхъ святыхъ, особенно чтимыхъ; а также поученія на разные случаи. Проповъди Симеона проникнуты схоластическимъ пустословіемъ сообразно риторическимъ требованіямъ своего времени 1). Онъ приводита перъдко древнихъ авторовъ, сообщаетъ изъ пихъ анекдоты (какъ, напр., о Мидаст фригійскомъ, о Фаэтонъ и т. п.), черпаетъ безъ разбора свъдънія какъ изъ св. отцовъ церкви, такъ и изъ апокрифическихъ сочиненій. Симеонт очень дюбитъ сравненія, но немногія у него удачны 2). Симеонъ сильно старается сдълать свои проповъди живыми и поэтическими, а онъ наперекоръ ему отзываются сухостью; авторъ мало обладаль способностью творить образы в въ этомъ отношении стоитъ ниже Галятовскаго. Зато едва ли кто изъ его современниковъ держался въ своихъ проповъдяхъ болъе нравственно-поучитель наго направленія и притомъ не въ однъхъ только общихъ чертахъ. Симеонт въ своихъ проповъдяхъ, какъ и въ своемъ катехизисъ, заглядывалъ въ подробности и особенности современной ему жизни:

Подобно Епифанію Славинецкому, Симеонъ сознавалъ и необходимости книжнаго просвъщенія въ московской земль. Въ одной изъ своихъ проповъдей на Рождество Христово, онъ отъ лица вселенскихъ патріарховъ, събхавшихся тогда въ Москву, обращается къ царю съ моленіемъ взыскать премудрость, заводить училища греческія, словянскія и другія, умножать спудеовь (учащихся), отыскивать благоискусных учителей и всехъ «честьми поощрять на трудолюбіе». Какъ монахъ, онъ выше всьхъ знаній ставить богословіе; онт помнить извъстное выражение апостола Павла, въ которомъ многие видъли роковой приговоръ всякой наукъ: «премудрость людская — буйство (глупость) есть у Бога». Но Симеонъ хочеть дать этому выраженію примиряющій смысль «Следуеть знать, — говорить онъ, — что этими словами не охуждаются свободныя художества: грамматика, риторика, философія и пр., они очень полезны въ гражданскомъ быту и способствуютъ духовной премудрости; здъсь охуждается непокорство божьимъ словамъ естественнаго разума, изощреннаго хитростью этихъ художествъ; если кто, опираясь на естественныя причины, не хочеть повиноваться божьему слову -- воть мудрость міра сего! - воть буйство передъ Богомъ! Величайшее заблуждение пытаться измърять мърою человьческого разума божественное, слишкомъ превосходящее умъ человьческій, Какъ можетъ сова разсуждать о солнечномъ свъть когда этотъ свъть превосходить силу ея эрвнія?» Потребность школьнаго ученія въ значительной сте-

<sup>1)</sup> Воть, для примъра, до какихъ крайностей доходить у него страсть видъть во всемъ символы и объяснять ихъ; напр., по поводу Рождества Христова развивается въ проповъди такое положеніс слово стало плотію, а плоть трава, ябо сказано: человъть яко трава. Слёдовательно, Христосъ, родившись и ставши человъкомъ, сталь травою, да мы скоти ту траву, то съно духовное ядуще отъ внутрь таимаго въ немъ слова воспріемемъ слово совершенное или разумъ". Или, напр., въ словъ о блудномъ смът, стально вещественнымъ предметамъ, упоминаемымъ въ свантельской причтъ, насильно даетъ аллегорическій смыслъ: "Свиньи, которыхъ прин которые смых даетъ отвить. блудный сынь-скверные и нечистые помыслы; сапоги, которые сыну даеть отецьэто сапоги крипости для путешествія къ безконечной жизни".

это сапоги кръпости для путешествія къ безконечной жизни".

2) Къ числу самыхъ удачимхъ, по нашему мивнію, можно отнести (Поучене въ недълю 9 по пятидесятниць) сравненіе житейскаго пути съ плаваніемъ по ръкамъ Люди, благоденствующіе въ мірѣ, словно сидять на покойномъ корабль и плывуть; имъ кажется, что мимо нихъ бытуть горы, льса, города, а они сидять себь недвижимо; они видятъ, какъ одни богатьють, другіе быдньють, одни рождаются и возрастають, другіе старьются и умирають; здоровье и недуги, слезы и веселость смынють одно другое и кажется имъ, что сами они стоять выше мыры, прилагаемой въ другимь, далеки отъ того, что постигаеть другихъ, спокойны, беззаботны—какъ вдругь все исчезаеть в корабль ихъ доходить до пристаннща гробнаго и приходится душь грышной сходить съ покойнаго чорабля.

пени возбуждалась въ Симеонъ явленіемъ раскола, который онъ также громить въ своихъ поученіяхъ. Онъ хотълъ, чтобы люди правильно разсуждали о предметажь вёры, а расколь являль примёрь — чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невъжды. «Многіе еретики, — говорить онъ, — потонули въ глубинъ священнаго писанія отъ неискуснаго плаванія: и наши нынышніе джемудрецы, неискусные въ плаваніи, дерзко ворвались въ пучину писаній, думая добывать оттуда жемчугь премудрости... Лучше было бы имъ стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водой... Нътъ, захоткли они славы міра сего и, словно слъщы, пустились разсуждать о шарахл. которыхъ никогда не видали. Нынъ у насъ многіе хотять именоваться учителями св. писанія, а не учениками. Другихъ учатъ тому, чему сами никогда не учились. Въ мірскихъ наукахъ этого не бываетъ: тамъ прежде сами учатся, а потомъ другихъ учатъ, только священное писаніе таково, что всѣ себѣ приписывають право ученія, и какъ только человѣкъ что-нибудь складно скажеть, другіе думають, что это божій законь. Что у нась делается: о богословіи раз-<del>глагольствують и вз</del>рослые, и отроки: и въ лъсахъ дикіе люди бесъдують, **и** на торжищахъ скотопродавцы, и въ корчмахъ пьяные, и «буія женища (глупое бабье) словопреніе ділоть безумное, наперекорь мужьямь своимь и церкви: Конечно, чтеніе св. писанія полезно всякому, и мужчинь, и женщинь. Но оно прилично только тому, у кого есть ключь разуменія, а на это даеть право одно учепіе». Мысль о воспитаніи юношества сильно его занимала, и онъ много разъ возвращается къ ней въ своихъ проповъдяхъ. Качества родителей, по его мньнію, не переходять на дітей по крови, все зависить оть первыхъ укоренившихся привычекъ: «Но отчего, — задаеть онъ себъ вопросъ, — у несомпънно добрыхъ и честныхъ родителей бывають дурныя дъти?» Симеонъ прицисываеть это явленіе излишеству родительской любви, иначе. говоря нашимъ языкомъ, баловству: «если добрые родители не даютъ своимъ чадамъ подобающаго наказанія, а пускають ихъ вести себя по воль ихъ юности, если не оскорбляють ихъ словомъ увъщанія, не налагають на нихъ язвъ, то отъ благихъ родителей произойдетъ злой плодъ!» Въ другой проповъди (недъля разслабленнаго) Симеонъ разражается чрезвычайно суровымъ наставленіемъ и грозить лишеніемъ царства Божія темъ родителямъ, которые не возлагають ранъ на плечи влонравныхъ дътей своихъ: «Кто довольствуется однимъ словеснымъ увъщаніемъ, тотъ непріятенъ Богу. Не щадите, родители, жезловъ вашихъ, угощайте дътей вашихъ не душевреднымъ лобзаніемъ, а нравоисправительнымъ біеніемъ».

Такая суровость въ понятіяхъ о воспитаніи соотвътствуетъ строго монашескому взгляду, который отражается у Симеона и относительно другихъ явлепій жизни. Требуя любви между людьми, онъ, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на пріятных беседахь, на совместномь яденіи и питін, на участін въ развлеченіяхъ (егда собираются на игралища и баснословія). Монашескій аскетизмъ — для него высшій образець нравственнаго совершенства: женскаго сообщества надобно избъгать, «полъ женскътля... Одно эръніе на женщину заражаеть человъка ядомъ аспида». Въ одной проповъди (на 27 недълю по пятидесятницъ) онъ сравниваетъ гръшную душу съ женщиною: «какъ у женщины, — говорить онъ. — тонкій голосъ, такъ и у гръшной души голосъ тонкій и скудный къ хваленію Бога. Жена скороглаголива, коснодвижима, скорогнъвлива, завистлива, нелюботрудна, малонадежна — такова и грфшная душа!» Онъ не смфетъ не уважать супружескаго союза, но, вспомнивши евангельскую притчу о томъ, который не пошель на вваный пиръ, потому что только что женился, говоритъ (на 28 недълю по пятидесятницъ): «видите, не только беззаконное, но и законное сочетание иногда отклоняеть насъ отъ Бога излишествомъ любви къ женъ... Кто паче мъры ревпитель женъ, тотъ блудникъ: видите ли — и законные супруги иногда блудодъйствуютъ!...» Симеонъ пападаеть на пристрастіе къ богатству, замічаеть, что страсть къ обогащению ведеть къ жестокосердию и къ лени, однако, боится

слишкомъ нападать на богачей, среди которыхъ ему приходилось обращаться, и потому выбств съ темь онъ оправдываеть богатство, такъ какъ оно достаиляеть возможность давать милостыню. Пость, которому давало такое важное значеніе благочестіе русскихъ, бызваль также обличенія Симеона (Поученія въ нед. сыр.): «У насъ, — говорить онъ, — многіе господа во время поста ходять печальные, мрачные, а между тымь, въ домахъ своихъ дълаются особенно злыми: тогда-то у нихъ прямое кажется кривымъ, сладкое горькимъ, жена опротивъетъ, дъти имъ досаждаютъ, слуги станутъ негодиыми и безъ вины виноватыми. Въ постъ они постятся, а передъ постомъ и, разговляясь, безмърно навдаются». Онъ напоминаеть, что прежде всего нужно поститься отъ дурныхъ дъль 1), вооружается также противъ лицемърнаго смиренія, которое особенно часто встръчалось въ пріемахъ знатныхъ лицъ при набожномъ Алексъъ Михайловичь. «Мы. — говорить онь, — безпрестанно слышимь, какъ иные сами называють себя гришниками, блудниками, а если кто другой въ чемъ-пибудь обличить ихъ, то кричатъ, что это неправда, а иногда и дланью согбенною уста заградять».

Подробнъе всего распространяется Симеонъ протимъ пороковъ своего вака въ техъ проповедяхъ, которыя писаны не по поводу праздниковъ и составляють особое приложение къ «Вечеръ Духовной». Изъ нихъ болъе всъхъ замъчательны «Поученія къ іереямъ» и «Поученія противъ суевърій». Симеонъ соблазняется разными народными играми, въ которыхъ видить остатки древняго язычества и идолопоклоненія: таковы скаканіе черезъ огонь и качели, называемыя въ то время «ръли» — повсемъстная народная праздничная забава по городамъ и селамъ. Симеонъ съ презрѣніемъ называетъ ихъ висѣлицами и говорить, что, въ языческія времена, кто падаль съ качель и убивался, тоть считался принесеннымъ въ жертву богу, т.-е. бъсу. И теперь, по мнънію проповъдника, эта потъха была совершаема въ честь бъсамъ. Его возмущали суевърные способы врачеванія, какъ, напр., ношеніе дътей въ баню и мазаніе ихъ грязью съ разными причитаніями, съ цёлью предохранить отъ дурного глазу, ношеніе наузовъ (узловъ), записокъ съ заговорами, струтіоновыхъ костей (?), шептанія, дуновенія, напѣвапія, произнесенія непонятныхъ словъ и т. п. «Христосъ изгоняется, а баба пустословная вводится, — говорить Симеонъ, — тайна св. крещенія попирается, даволь ликуеть». Онъ вооружается противъ гаданій, примътъ, противъ народной въры въ предвъщательное значеніе встрічь волка, кривого или косого человіка, монаха, женщины и пр. «Случится, — говоритъ Симеонъ, — человъку, обуваяся, кашлянуть или, выходя изъ дому, споткнуться, онъ возвращается и не дълаетъ своего дъла». Събдять ли мыши платье, суевърь боится грядущей бъды и заранъе оплакиваетъ свою судьбу, не жалъя дъйствительного убытка, причиненного ему мышами. Идутъ двое друзей, на пути встрътять камень, пса или ребенка и думають, что эти предметы разстроять ихъ дружбу, топчать камень, колотять иса, быоть по щекъ ребенка... «Подобныхъ суевърій тысячи», замъчаеть Симеонъ. Къ нимъ причисляетъ опъ легковърное признаніе истинными всякихъ чудесь, которыя тогда безпрестанно появлялись и обыкновенно оказывались лсжными; — вооружается противъ появленія ложныхъ мощей и т. п.

Въ проповъдяхъ Симеона ощутительно подражение Славинецкому, по крайней мъръ тамъ, гдъ оба проповъдника касались одного и того же предмета, какъ, напр., заведения училищъ и обличений раскола: есть одинакия сравнения, одинакия выражения. Если Симеонъ и не списывалъ съ того, что говорилъ Славинецкий, то, должно быть, находился подъ его влияниемъ.

Стихотворныя произведенія Симеона Ситіяновича писаны силлабическими риемованными стихами и лишены поэтическаго достоинства. Можно ска-

<sup>1)</sup> Здёсь онъ приводить басню, ходившую въ его время, будто если постящійся человекь наступить на змія, то змій надохнеть. Не опровергая этой басии, онъ предоставляеть разсуждать о ней "естествословцамь".

зать, что къ этому роду литературы Симеонъ меньше имълъ природныхъ самобытныхъ дарованій, чёмъ къ проповёдничеству и богословствованію. Важнейшее изъ его стихотворныхъ сочиненій — переводъ Псалтыря. Мысль къ этому подаль Симеону примъръ польскаго поэта Яна Кохановскаго, — что разумъется умаляло значеніе труда Симеона въ глазахъ строгихъ московскихъ ревнителей православія. Исалтырь Симеона, какъ извъстно, быль, однако любимымъ чтеніемь Ломоносова 1) и потому не остался безь значенія ви нашей словесности. Кром'в Исалтыря Симеонъ написалъ: «Вертоградъ многоцънный» — собраніе м'єсть св. писанія и разныхь описаній, отвлеченныхь понягій и качествъ, «Риомологіонъ» — собраніе разныхъ стихотвореній, писанныхъ на торжественные случаи (въ томъ числъ высокопарное восхваление Россіи — «Орель Россійской въ солнцъ представленный»). По смерти царя Алексъя Михайловича Симеонъ написалъ «Гласъ» — разговоръ умершаго Алексъя Михайловича съ Богомъ и своимъ наслъдникомъ. Имъ потомъ сложена была «Гусль доброгласная» — поздравленіе Өедору Алекстевичу со вступленіемъ на престоль и пр. Изъ произведеній, имфющих притязаніе на поэзію, заслуживають вниманія, --если не по внутреннему достоинству, то по значенію для своего въка, — драматическія сочиненія Симеона. Таковы комедіи: «О блудномъ сынъ», «О Навуходоносоръ царъ», «О тълъ златъ и тріехъ отроцъхъ въ пещи

. Комедія «О блудномъ сынѣ» имѣетъ прологь; затѣмъ она раздѣляется на шесть частей и кончается эпилогомъ. Въ восемнадцати стихахъ пролога объявляется предметъ пьесы; слушатели приглашаются ко вниманію и обнадеживаются получить велію пользу. Части пьесы—то же, что сцены или явленія.

благодати у него много богатства, сребра, золота, рабовъ, красная палата; все онъ вручаетъ своимъ дѣтямъ и даетъ имъ приличное нравоученіе. Староній сынъ по природѣ домосѣдъ, онъ желаетъ остаться жить съ отцомъ и служить ему; тронутый этимъ отецъ даетъ ему благословеніе; но меньшого томитъ тѣспая домашняя жизнь; онъ предоставляетъ брату изживать лѣта красной юности при отеческой старости, у него на умѣ другое: онъ ищетъ славы 2), свободы 3), знаній 4). Отецъ хотя скорбить о такихъ наклонностяхь сына, но не хо-

Въ первой части отецъ говоритъ двумъ сыновьямъ своимъ, что по божіей

<sup>1)</sup> Приводимъ образчики изъ этого перевода:

"Иже въ помощи вышняго вручител,
Въ кровъ небеснаго Бога водворител;
Господу речетъ: заступникъ мой еси,
Ты ми надежда, живый на небеси,
Онъ мя изъ съти повящихъ избавитъ,
Слово мятежно далече отставитъ,
Плещма своими будетъ осъняти,
Крилы своими отъ бъдъ ващищати" и пр.
Или:

"Помихуй мя, Воже, по твоей милости,
По множеству щедротъ сотри неправости,
Отъ гръха моего мене очистите" и пр.

Отъ гръха моего мене очистити" и пр. Вищшая мой умъ пользу промышалетъ, Славу ти въ міръ весь простерти желастъ, Идъ же востокъ и гдт западъ солица; Славенъ явлюся во вся міра конца.

в) Закиюченъ видить ми си быти, Въ отчинной странъ юпость погубити. Вогъ нолю далъ есть: се птицы летають, Звъріе въ лъсахъ вольно пребывають. И ты миъ, отче! изволь волю дати, Разумну сущу весь міръ посъщати.

<sup>4)</sup> Что стяжу въ дому? чему изучуся?
Лучие въ странствін умомъ обогачуся,
Юньшихъ отъ мене отцы посылаютъ
Въ чюждыя страны, потомъ ся не хаютъ.



Соборъ Софійскій.

Храмъ Николая Чудотворца.

Храмъ Спаса Обыденнаго.

Храмы Спаса Обыденнаго (постр. въ концѣ XVII вѣна) и Николая Чудотворца, въ Вологдѣ.



Встръча Иностранцевъ въ XVII вънъ. Съ картины Иванова.

## BA BA BA BA



Георгіевскій заль вы Московскомы Кремлевскомы дворць.

## BA BA BA BA

четь удерживать его, приказываеть рабамь приготовить возы и коней, дать сыну въ дорогу одеждъ, серебра, золота; велитъ осъдлать турецкихъ коней и благословляеть сына въ путь.

Во второй части блудный сынъ въ чужой странъ со слугами. Онъ богатъ, на свободь; онь вырвался изъ отеческаго дома, какъ птенецъ изъ клътки 1), и приказываетъ привести къ нему поболъе такихъ слугъ, которые бы съ нимъ вли, пили и тъшили его пънісмъ. Приводять къ нему такого рода слугь. Блудный сынъ приказываеть дать имъ по сту рублей; одного изъ нихъ сажаеть съ собою играть въ зернь (кости), другихъ заставляеть играть между собою въ карты и тавлеи (шашки), объщая платить за того, кто проигрываеть и, сверхъ того, награждать выигравшаго 2). Подобныя забавы, въроятно, на самомъ дъль дозволяли себъ тогдашніе богачи-кутилы, которые, при скудости развлеченій, со скуки заставляли своихъ служителей тешить себя. Начинается на сцень игра. Зернщикъ, игравшій съ блуднымъ сыномъ, обыгралъ его; блудный сынъ, сверхъ выигрыша, дарить ему сто рублей. Въ заключение блудный сынъ панивается, и идетъ спать пошатываясь; слуги ведутъ его на постель.

Въ третьей части блудный сынъ, послъ вчерашней игры и пьянства, на похмельт, жалуется на головную боль. Слуга совттуеть ему выпить. Другой слуга совътуетъ призвать «сладконгрателей и пъвцовъ». Начинается музыка и ивсии. Здвсь, въ пьесв можно было, по желанию, включать какую угодно музыку и пъсни; это разнообразило самую пьесу. По окончаніи игры и пъсенъ блудный сынъ приказываеть заплатить слугамь, но слуга-казначей объявляетъ, что вся сокровищница господина истощилась и едва у него остается столько, чтобы купить утромъ хльба. «Не скорби,—отвъчаеть ему блудный сынь, мои слуги дадуть мнъ взаймы». Но слуги, одинь за другимъ, отступаются отъ него, смъются надъ нимъ 3), наконецъ, расхищають остатки его имущества за недоплату объщаннаго жалованья, и говорять, что еще дълають ему милость, сставляя его въ живыхъ. Блудный сынъ въ отчаянін плачеть.

Поразительна скудость поэтическаго вымысла у автора. Онъ не могъ изобръсти никакихъ искушеній, доведшихъ блуднаго сына до печальной питолько заставить его напиться и проиграться съ щеты, какъ

Въ четвертой части блудный сынъ безъ крова, безъ помощи, никъмъ незнаемый на чужой сторонь, теринть голодь, у него осталась послыдняя одежда, — то было единственное средство еще хоть на разъ имъть кусокъ хлъба. Встръчается купчикъ, спрашиваетъ юношу: что за бъда ему? — Вчера былъ богать, — отвъчаеть юноща, — сегодня погибаю оть голода. — У меня есть хльбь, — говорить купчикь, — я продамь. Отдай мив за хльбъ свое платье,

Людная пріязнь токмо для забавы.

Бёхъ у отца моего, яко рабъ плененный, Во пределень домовымь, яко въ тюрьме заминенный. Не что бяще свободно по воли творити; Ждахъ объда, вечери, хотяй ясти, пити, Не свободно играти, въ гости не пущано, А на красныя лица эръти запрещено. Во всякомъ деле указъ, безъ того ничто же, Ахъ! колика неволя, о мой Святый Боже? Отець, яко мучитель, сына си томаяще, Ничего же творити по воли даяше. Нынь, слава Богови! отъ узъ освободихся, Егда въ чуждую страну едва отмолихся. Яко птенець изъ клътки на свъть испущенный, Желаю погуляти, темь быти блаженный.

<sup>2)</sup> Аще кто проиграется, та мив утрата, А вто добре выиграеть, за трудь гривна здата, 8) Господь и мішокъ, то пріятель правый,

Государь нашъ! челомъ біемъ тебъ За хивбъ и за соль, а слугъ ищи себв.

а я тебъ на придачу свое отдамъ! — Блудный сынъ соглашается. Купчикъ оказываетъ ему еще одну услугу. Идетъ огатый человъкъ: купчикъ рекомендуетъ ему несчастнаго юношу. Господинъ беретъ блуднаго сына къ себъ на работу, но, посмотръвши на его руки, находитъ ихъ слишкомъ мягкими для тяжелой работы и говоритъ, что такому изженкъ всего приличнъе поручить пасти свиней; съ этой цълью господинъ передаетъ блуднаго сына своему при-

Свинопасы гонять поросять; приказчикъ велить имъ дълать свое дъло. а самъ удаляется. Тогда одинъ пастухъ приказываетъ блудный сынъ томясь голодомъ, самъ начинаетъ всть рожки; свиньи подбъгають къ корыту; блудный сынъ ударилъ одну свинью; пастухи подияли шумъ. Явился приказчикъ: пастухъ доноситъ, что новый ихъ товарищъ не другъ, а врагъ свиней. Бстъ у нихъ рожки, обижаетъ свиней. бьетъ ихъ, разогналъ свиней. Приказчикъ велитъ бить новаго пастуха илетьми; за сценой раздается его жалобный крикъ: потомъ его приводятъ на сцену избитаго; приказываютъ отыскать разбъжавшихся свиней и грозятъ убить до смерти, если онъ ихъ не найдетъ. Всъ удалиются; блудный сынъ остается одинъ, говоритъ монологъ, составляющій распространеніе извъстныхъ словъ, произносимыхъ блуднымъ сыномъ въ евай-гельской притчъ.

Въ пятой части отецъ грустить о сынъ, не зная, гдъ онъ и что съ нимъ какъ вдругъ являются одинъ за другимъ въстинки. извъщаютъ, что сынъ приближается къ его дому, но въ нищенскомъ видъ. Входитъ сынъ. Повториется евангельская сцена прощенія въ распространенномъ видъ. Отецъ съ сыномъ уходятъ, играютъ органы и пр., на сценъ поютъ. Здъсь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желанію музыку и пъсню. Является старшій братъ. Разговоръ его съ отцомъ не болъе какъ распространеніе евав-

гельской притчи.

Въ шестой части блудный сынъ, разодътый уже какъ следуеть, разска-

зываеть свою исторію и благодарить Бога.

Затъмъ слъдуеть эпилогъ, гдъ излагается нравоучительная цъль представленія этой притчи <sup>2</sup>), а въ заключеніе говорится, что никого не хотъли огорчить и на всякій случай просять прощенія.

Пьеса кончается музыкою.

Комедія «О Навуходоносорѣ царѣ» не раздѣляется на части. Начало ся называется «предисловецъ»; онъ состонтъ изъ обращенія къ царю Алексѣю Михайловичу. Восхваляются добродѣтели царя, а въ противоноложность имъдѣлается указаніе на невѣріе и гордость Навуходоносора, объявившаго себя богомъ и повелѣвшаго броситъ трехъ отроковъ въ печь за непослушаніе. Затѣмъ объявляется, что это событіе явится «комедійно передъ царемъ и боярами 3).

Навуходоносоръ со своими боярами, съ шестью слугами и шестью воору-

2) Юнымъ се образъ старъйшихъ слушать, На младый разумъ свой не уповати, Старымъ—да юнымъ добре наставляютъ, Ничто на волю младыхъ не спущаютъ.

<sup>1)</sup> Посмотрѣвъ на руцѣ и пощупавъ, и паки глаголетъ:
О! нѣсть мозолей, зѣло мягки длани,
Водретвуй отселѣ, лѣности престани.
Слышишь, приказчикъ, на село возъмите,
А свињи пасти ему прикажите:

То комидійно мы кочемь явите, И аки само дёло представити. Свётности твоей и всёмь предстоящимь Кияземь, боляромь, вёрно ти служащимь. Въ утёху сердець здрави убо зрите, А насъ въ милости своей сохраните.

женными воинами выходить на сцену, садится на царское мъсто, величаеть собственное могущество, называеть себя богомъ боговъ и приказываеть казначею выдать золото на изготовленіе его статуи, которой, по его повельнію, должны поклоняться всь народы. Казпачей уходить исполнять царское приказаніе, а царь повельваеть другому боярину, Зардану, устроить близъ статуи пещь, въ которой должень быть брошенъ всякій, кто не захочеть поклоняться царскому изображенію. Въ глубинъ сцены двъ завъсы. Пока за ними приготовляють статую и пещь, царь приказываеть позвать музыкантовъ,—нужно чъмъ-нибудь наполнить пьесу. Авторъ оставляеть здъсь мъсто для такъ называемыхъ «ликовствованій» (здъ будутъ «ликовствованія»). Публику занимали пми сколько угодно и какъ угодно

Затъм поднимается одна завъса, показывается статуя, поднимается другая завъса—показывается пещь. Бояринъ Амиръ докладываетъ царю, что уже всъ люди стоятъ на полъ Деиръ. Царь обращается къ «гудцамъ» и приказываетъ играть. Начинаютъ «трубить и пискатъ». Всъ люди падаютъ индъ, но три отрока не кланяются; Амиръ велитъ ихъ изловить. Затъмъ представляется то, что разсказано у Даніила пророка. Разъяренный царъ требуетъ поклоненія, и отроки не повинуются, ихъ бросаютъ въ пещь. Является ангель, отроки поютъ свою пъснь тъми словами, какъ въ библіи. Царь, видя такое чудо, раскаявается, поклоняется истинному Богу, и приказываетъ почитать уцълъвшихъ отроковъ. Комедія кончается эпилогомъ, съ обращеніемъ къ царю — съ благодарностью за выслущаніе дъйства 1). Въ заключеніе, желаютъ царю мирнаго царствованія, побъдъ, многольтія и небеснаго вънца.

Значеніе Симеона Ситіяновича въ русской исторіи, помимо его ученыхътрудовь, имѣеть важность тѣмъ, что съ его именемъ соединяется зародышъ московской духовной Академіи — перваго высшаго учебнаго заведенія въ сѣверной Руси. Ему приписывають составленіе проекта или «привилегіи» на основаніе духовной Академіи: этоть проекть быль написань при царѣ Федорѣ Алексѣевичѣ оть царскаго имени; но осуществиться ему было суждено уже по

смерти царя 2).

Въ этомъ проектѣ государь, — вспоминая благословеніе, данное святьйшими патріархами восточными, бывшими въ Москвѣ при отцѣ его Алексѣѣ Михайловичѣ, на заведеніе училищъ, — соизволяетъ на заведеніе Академіи, въ которой преподаваться должны науки гражданскія и духовныя, начиная «отъ грамматики, піптики, риторики, діалектики, философіи разумительной, естественной и нравной даже до богословіи, учащей вещей божественныхъ». Мъсто для новой Академіи отводилось въ монастырѣ Заиконоспасскомъ въ Китай-городѣ, и на содержаніе ея приписывалось нѣсколько монастырей в) и пустынь. Кромѣ того, не возбранялось частнымъ благодѣтелямъ давать пожертвованія

а во вліянін католичества современня ки не напрасно обвиняли Симеона.

3) Андреевскій (гдѣ заводиль прежде училище Ртищевь), Даниловь, Строминскій, Пѣсножскій, Борисоглѣбскій и Медвѣдева пустынь со всѣми крестьянскими и бобыль-

скими дворами и угодьями.

<sup>1)</sup> Благодаримъ тя о сей благодати, Яко новолиль дъйства послушати, Свётлое око твое созерцаме Комидійное сіе дёло наше.

<sup>2)</sup> До сихъ поръ еще вполнъ не доказано, что дъйствительно Симеонъ былъ авторомъ этого проекта, тѣмъ болье, что проекть былъ подписанъ Өедоромъ уже по смерти Симеона. Но въ доказательство, что проекть этотъ былъ еще ранье составленъ Симеономъ, можно привести то, что въ этомъ проекть есть цѣликомъ мѣста изъ Симеоновыхъ проповѣдей, заключающіяся въ его книгѣ "Вечеря Духовная"; кромѣ того, въ проектѣ предполагается помѣстить Академію въ Заиконоспасскомъ монастыръ, гдѣ постоянно жилъ Симеонъ (См. Ист. М. Ак. Смирнова, стр. 16). Во всякомъ случаѣ, если бы даже не Симеонъ писалъ этотъ проектъ при его жизни (писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не былъ къ царю), то вліяніе Симеона на этотъ проектъ проектъ проектъ проектъ проектъ весомнать нетерпимостью, свойственною духу западной церкви, а во вліяніи католичества современнъжи не напрасно обвиняли Симеона.

на пропитаніе и на одежду учениковь. Начальникъ заведенія должень быль называться «блюститель». Какъ блюститель, такъ и учители должны быть изъ православныхъ русскихъ или же грековъ, но греки допускались не пначе, какъ по свидътельству о своей непоколебимости въ православіи, подписанному вседенскими патріархами. Ученыхъ изъ Малороссіи и Литвы дозволялось допускать въ званіе одюстителя и учителей не иначе, какъ съ большою осторожностью, сдълавши о нихъ строгое изслъдование, а отнюдь не довърять ихъ словеснымъ и письменнымъ удостовъреніямъ. Новообращенныхъ изъ другихъ въръ въ православную полагалось вовсе не допускать въ эти званія. Лина, вступавшія въ должности олюстителя и учителя, должны обыли приносить присягу въ томъ, что они неизмънно пребудутъ въ православной въръ. Всъ. принадлежавшие къ Академии, какъ блюститель съ учителями, такъ и ученики. получали изъятіе отъ обычнаго для всёхъ суда въ приказахъ. Учениковъ во встхъ дълахъ, исключая уголовныхъ, судиль блюститель съ учителями, и даже по уголовнымъ дъламъ нельзя было ихъ требовать въ приказъ безъ въдома блюстителя. Блюститель и учители во всёхъ дёлахъ, были судимы собственнымь судомъ, въ присутствии уполномоченныхъ отъ царя и патріарха. Учители безъ разръшенія блюстителя и своихъ товарищей не могли переходить въ другую службу, а послъ долгой службы въ Академін они награждались особымъ жалованьемь. Тучшимь ученикамь объщана по окончаніи курса оть царя награда, и для поощренія объщано «неучившихся свободнымь ученіямь лиць». кром'ь только «благородных» детей», не возводить въ зпачительныя должности. Затъмъ, кромъ новозаводимаго училища въ Москвъ, никому не дозволялось, безъ въдома блюстителя и учителей, держать въ своихъ домахъ домашнихъ наставинковъ для обученія греческому, латинскому, польскому и другимъ иностраннымъ языкамъ.

Учреждаемая Академія не была, однако, однимъ только учебнымъ заведеніемъ. По проекту, она долженствовала быть чемь-то въ роде инквизиціи или тайной полиціи по религіознымъ дъламъ. Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы не являлись «неправомудрствующіе» въ въръ. не заводили распрей и раздоровъ, а если такіе люди явятся, то доносить о инхъ царю. Царь сь совъта патріарха, по одному только свидътельству олюстителя и учителей. не принимая никакихъ «словесъ и разсужденій», объщаль судить обвииенныхъ безъ всякаго помилованія. Равнымъ образомъ, блюститель учители наблюдали, чтобы никто не держаль у себя польскихъ и датинскихъ, лютеранскихъ, кальвинскихъ, еретическихъ книгъ, а также волшебныхъ, чародъйныхъ, гадательныхъ и всъхъ вообще возбраняємыхъ церковью писаній. По доносу, сділанному блюстителемь и учителями. подвергался сожженію безъ всякаго милосердія. Въ числь возбраняемыхъ церковью ученій особенно боялись такъ-называемой «естественной магіи». Влюститель и учители должны были наблюдать, чтобы гдь-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и. по ихъ доносу, такіе преподаватели, вивсть со своими слушателями, предавались сожжению. Вст переходящие изъ другихъ въръ въ православную состояли подъ надзоромъ олюстителя съ учителями и записывались въ особыя книги. Стопло только донести на нихъ. что они не вполнь хранять православную въру и церковныя преданія — ихъ ссылали на Терекъ или въ Сибирь, а если бы оказывалось, что они держатся своей старой въры, изъ которой перешли въ православіе, то они осуждались на сожженіе. Гавнымъ образомъ, чужеземцы, пришедшіе изъ другихъ государствъ, будучи прежде православной въры, за принятіе въ Россіи какой-нибудь другой въры осуждались на сожжение. Если кто изъ русскихъ или чужеземцевъ произнесетъ какое-нибудь укоризненное слово противъ православной втры или церковныхъ преданій или, напр., скажетъ что-нибудь противь призыванія святыхъ. поплоненія иконамъ, почитанія мощей, тоть предавался суду блюстителя и учителей и осуждался на сожжение. Наконецъ. вст пностранцы иныхъ втръ. притажавшіе въ Россію, такъ-называемые тогда «ученые свободныхъ наукъ дюли», состемли подъ надзоромъ блюстителя и учителей Академіи, подвергались ихъ испытанію, пелучали оть пихъ свидътельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалованье, достигать почестей; и если олюститель съ учителями находили ихъ негодными пребывать въ Россіи, то ихъ высылали за-границу. Таковъ былъ проектъ перваго высшаго училища въ Московскомъ Государствъ, такова была заря ученаго образованія, которое гро-

зило худшимъ мракомъ, чъмъ прежнее невъжество. Симеонъ Петровскій-Сптіяновичь скончался 25 августа 1680 г. на пятьдесять второмь году оть рожденія и погребень въ Заиконоспасскомъ монастырф. Если при жизин опъ пользовался царскою милостью и почетомъ, то вскоръ посль смерти ими его подверглось гоненію. Вопрось, касавшійся его личности и сочиненій, быль вмаста вопросомь о судьба и значеніи западнорусскихь, препмущественно кіевскихъ ученыхъ въ Москвь, а вмъсть съ ними шло дъло и о принессиной ими съ собою наукъ. Какъ ни слабыми могутъ намъ теперь казаться их в научный средства, но въ московской Руси и они произвели потрясеніе. Уже важно то, что богослужебная реформа была дъломъ, тъсно связаннымъ съ ихъ прибытіемъ; но не одна она возстановила противъ нихъ пълую массу народа, отнавшаго отъ церкви въ нъдрахъ православной церкви, принявшей сдъланныя трудомъ этихъ пришельцевъ исправленія; многіе ихъ не любили. Ихъ знанія, ихъ ученость отзывались чёмъ-то чуждымъ, не истинно православнымь, и притомъ явное превосходство ихъ свъдъній задъвало гордость московскихъ книжныхъ людей; тайное перасположение гивздилось въ сердцъ многихъ, и самъ натріархъ Іоакимъ, жившій долго въ Кіевъ и вообще знавшій малороссійских ученых на ихъ родинь, относился къ нимъ недружелюбно. Въ Моский возникала такая мысль: ужъ если, по недостатку ученыхъ великоруссовь. замінять ихъ иноземцами, то лучше приглашать грековь, чімь кіевлянь. Безпрестанныя смуты и измёны и безъ того бросали въ глазахъ великоруссовъ дурную тынь на малороссіянъ восоще: ихъ привыкали считать народомъ двоедушнымъ, непостояннымъ и ненадежнымъ. Такой взглядъ невольно перепосился и на прибывавшихъ въ Москву ученыхъ. При Алексъв, а еще больше при Федоръ они пользовались поддержкою царей, но послъ смерти Оедора они лишились ея, когда въ церковныхъ дълахъ сталъ ихъ педругъ

У Симеона быль между учениками Семень Медвъдевъ, подъячій приказа тайных діль. Это быль человікь оть природы способный и горячій. Жизнь съ книгами увлекала его. Онъ постригся въ монахи и по смерти Симеона Ситіяновича получиль важное въ то время мъсто въ Занконоспасскомъ монастыръ. Оно было особенно важно потому, что, какъ мы говорили, существовало уже предположение основать Академию и помъстить ее въ Занконоспасскомъ монастыръ, Семенъ Медвъдевъ, получившій въ монашествъ имя Сильвестра, во всемъ върный своему учителю, подобно ему выказывался при дворъ своимъ умъньемъ стиходъйствовать. Когда царь Федоръ женился на Апраксиной, Медвъдевъ явился съ брачнымъ привътствіемъ (напеч. 1682), а когда, скоро послъ того. царь отощель въ въчность, Сильвестръ написалъ «Плачъ и утвшеніе» — длинное стихосплетеніе, состоящее изъ многихъ «плачей» и многихъ соотвътствующихъ имъ утъщеній. Началь прежде всего плакать сугубоглавый орель россійскій, за плачемь слідуеть двінадцать стиховь утішенія орлу, затімь воиньтоть воинь, который начертань на россійскомь орль, излиль двадцать стиховт плача; за это воину следуетъ шестнадцать стиховъ утешенія; за воиномъ уже слъдуетъ плачъ царицы; ей огромное утъщение въ сорокъ восемь виршей; за нарицею заплакали царевны, но онв плачуть немного, имъ не каждой особо, а разомь всемь одно длинное утешеніе; затемь плачуть все Россіи одна за другою. Великая, Малая, Бълая, каждая плачеть особо и каждой особое свое уть-

Іоакимъ. Нуженъ былъ съ ихъ стороны какой-нибудь поводъ къ явному обли-

ченію ихъ въ неправославіи, чтобы поднялась противъ нихъ буря.

шеніе.
Сильвестру очень хотёлось быть пачальникомъ новой Академіи. Но патрі-

архъ Іоакимъ, не териввшій Симеона Ситіяновича, не долюбливалъ и ученика его Сильвестра. Патріархъ уже отправилъ Прокопія Возницына въ Турцію искать просв'ютителей россійскаго юношества между греками, болбе, по его

мнънію, надежными, чъмъ были малоруссы и ихъ питомцы.

Въ Константинополъ въ 1683 году патріархъ Діонисій указаль русскому посланцу на двухъ ученыхъ грековъ, братьевъ, которые были, по убъждению патріарха, способны положить основаніе школьному просвіщенно вы Московскомъ Государствъ. Случайно повторялось древнее событие 1х въка: подобными образомъ константинопольскій патріархъ указаль на двухъ братьевь грековъ солунскихъ, способныхъ ввести между словянами крещение и съ нимъ вибств енижную грамотность. Братья, на которыхъ указаль тогда натріархь Дюнисій. назывались Лихудами. Если върить показаніямъ ихъ самихъ, они происходили изъ очень древняго, знатнаго рода: предокъ ихъ, по имени Константинъ, въ XI в. быль зятемь императора Константина Мономаха; тесть хотель сделать его даже своимъ преемникомъ. Но тогда счастянвве повезло Комненамъ, чъмъ Лихудамъ. Лихуды, не получивши престола, продолжали быть знатнымъ родом: Византійской имперіи. Въ 1453 г. Лихуды, не желая подчиняться невърнымъ завоевателямъ, ушли и поседплись въ Кефалоніи. На этомъ-то островъ родились и упомянутые два брата: старшій (род. въ 1633 г.) назывался Іоаниъ, второй (девятнадцатью годами моложе брата) — Спиридонъ. По обычаю, которому то гда следовали многіе богатые греки, Лихуды после перваго образованія, полученнаго на родинъ отъ священника, учились въ Венеціи, потомъ въ Падуъ п пробыли долго въ Италіи. Іоаннъ, по возвращеніи на родину, былъ посвященъ въ санъ іерейскій; Спиридонъ почувствоваль наклонность къ монашеской жизни и постригся подъ именемъ Софронія. За нимъ вскоръ овдовъль стариній брать его, и также постригся подъ именемъ Іоанникія, оставивши міру двухъ сыновей.

Старшій брать получиль важное місто начальника школь вы двухы городахь, меньшой вы одномы. Если вібрить имь, они уже имізни важную власть и значеніе. Вы 1683 году они отправились вы Константинополь, какъ видно, показать переды патріархомы свои знанія. Патріархы заставляль ихъ говорить

поученія. Въ это-то время онъ представиль ихъ русскому посланцу.

Въ іюль 1683 года они отправились въ Россію; они были на пути задержаны въ Польшъ. Король Янъ Собъскій приняль ихъ отлично, но істуиты, смекнувши, что эти греки готовятся быть водворителями книжнаго высшаго воспитанія въ той Московін, куда сами ісзунты такъ напрасно хотіли пробраться подъ тёмъ же предлогомъ, упросили короля задержать Лихудовъ подъ какими-нибудь благовидными предлогами. Кажется, іезуитамъ котвлось попытаться склонить ученыхъ грековъ на свою сторону. Король возилъ Лихудовъ сь собой въ походъ противъ турокъ и заставляль ихъ вести диспуты съ језунтами. Когда, наконецъ, братьямъ Лихудамъ надовло это праздное препровежденіе времени, они тайно ушли изъ Польши, добрались до Кіева, оттуда приоыли къ гетману Самойловичу и, при содъйствіи последняго, благополучно явились въ Москву 6 марта 1685 года. Привздъ этихъ ученыхъ иноземцевъ былъ не но сердцу Сильвестру Медвъдеву. Въ концъ того же года онъ подалъ царевиъ Софіи тоть самый составленный, какъ думають, Симеономъ при Федоръ Алексъевичь проекть или привилегію на основаніе Академіи, о содержанія котораго мы говорили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. Софія была благосклонна къ Сильвестру; но глава духовенства не промъняль бы Лихудовъ на десятомъ учениковъ Ситіяновича. Лихудовъ помѣстили въ Богоявленскій монастырь. Тамъ Лихуды тотчасъ открыли школу, имъ дали учениковъ; вследъ затемъ на деньги двъ тысячи рублей, пожертвованныя однимъ грекомъ Мелетіемъ, начали строить большое зданіе для Академіи въ Заиконоспасскомъ монастырь; могучій тогда любимецъ царевны Софіи, Василій Голицынъ, даваль на это дело пожертвованія. Въ 1686г. по окончаніи постройки зданія, Лихуды перешли въ Заиконоспасскій монастырь. Такъ открылась московская духовная Академія, пазванная

греко-датино-словянскою. Кром'в прежних учениковь, которые поступили кълихудамъ съ самаго ихъ прівзда, въ Академію были переведены всв ученики
прежней типографской школы и, сверхъ того, по царскому повелівню, поручено
лихудамъ учить «до сорока дівтей знатныхъ родовъ, а затімъ немало изъ дівтей всякихъ чиновъ» поступало къ нимъ. Большихъ успіховъ можно было на
будущее время ожидать отъ преподаванія новоприбывшихъ наставниковъ: учепики чрезвычайно скоро научились объясняться по-гречески и по-латыни.

Теперь уже кіевляне и ихъ ученики должны были ожидать, что ученые греки не только подорвуть ихъ въсъ и значение въ Москвъ, но и постараются представить неправославнымъ ихъ воспитаніе, опиравшееся болъе на датинскихъ книгахъ, чъмъ на греческихъ. Уже одинъ изъ западно-русских в пришельцевъ, Бялободскій, написавшій сочиненіе о безразличіи церквей. въ присутствии обоихъ царей, Ивана и Петра, держалъ диспуть съ Лихудами, п потеривль пораженіе. Всябдь затемь Сильвестрь Медердевь, ненавидевшій прівзжихъ грековъ за то, что ему черезъ нихъ не удалось быть начальникомъ Академін, вздумаль обвинить Лихудовъ въ неправославін. Быди у Сильвестра друзья и сообщники и между ними окольничій Шакловитый, паходившійся въ милости у царевны Софіи. Медвъдевъ написаль книгу, подъ названіемъ «Манна»; въ ней доказывалось, что въ таинствъ евхаристіи хлъбъ и вино претворяются вы тёло и кровь въ моменть произнесенія священникомъ словъ Христа: «прінмите и ядите...» Лихуды отвічали на это сочиненіе опроверженіемь, которое названо «Акосъ или врачеваніе, противополагаемое ядовитымъ угрызеніямъ зміевымъ». Въ этомъ сочиненіи, написанномъ съ большою ученостью, Лихуды доказывали, что, по ученію православной церкви, одного произнесенія Христовыхъ словъ недостаточно для такого великаго дъйствія и св. Дары прелагаются въ моментъ последующаго затемъ призыванія св. Духа и произнесснія словъ: «преложи я Духомъ Твоимъ Святымъ». Послъ этихъ двухъ сочиненій открылась жаркая полемика по поводу вышеозначеннаго вопроса. Медведевь и его сторонники пустили въ ходъ сочинение киевскаго игумена Оеодосия Сафоновича: «Выкладь о церкви святой», и оть себя написали «Тетрадь на Іоанникія и Софронія Лихудовь», а монахъ Евенмій, бывшій ученикъ Славинецкаго, приставшій къ Лихудамъ, разразился противъ Медвъдева ругательнымъ сочиненіемъ подъ названіемъ «Неистовное Бреханіе». Затемъ Лихуды написали «Мечень Духовный», сочиненіе, въ которомъ изложили въ формѣ діалоговь свой споръ, происходившій во Львовъ съ іезуптомъ Руткою, о всъхъ различіяхъ между православною и римско-католическою церквами. Толки о времени пресуществленія изъ монашескихъ келій перешли въ мірскіе домы и даже на улицу. Люди, мало понимавшие суть богословскихъ тонкостей, увлекались этимъ вопросомъ; торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществленія. Церкви грозиль новый расколь. Патріархь Іоакимь приняль сторону Лихудовъ. Нужно было заставить малороссійскихъ духовныхъ заявить ст своей стороны голось въ пользу Лихудовъ. Гоакимъ отнесся съ этимъ къ кіевскому митрополиту Гедеону и къ Лазарю Барановичу. Малороссійскіе архіерен были этимъ вопросомъ поставлены въ весьма неловкое положение: въ киевской коллегін давно уже учили о пресуществленін такъ, какъ писаль Медвъдевь; вь «Лиоось» Петра Могилы изложено то же ученіе. Гедеонъ и Лазарь сперва было уклонялись отъ прямого отвъта, но патріархъ пригрозиль имъ соборомъ и приговоромъ четырехъ прочихъ вселенскихъ натріарховъ. Тогда оба архипастыря дали отвъть въ смыслъ ученія, проповъдуемаго Лихудами.

Заручивникь такимъ заявленіемь, патріархъ Іоакимъ созвалъ соборь. Въ это время началось дѣло Шакловитаго, повлекшее за собою паденіе Софіи. Медывдевъ также запутанъ въ это дѣло. Онъ бѣжалъ съ намѣреніемъ укрыться въ Польшѣ, по былъ схваченъ на пути, привезенъ въ Москву, принесъ передъ соборомъ покаяніе и, отрекшись отъ своихъ миѣній, самъ переименовалъ свою книгу вмѣсто «Манна»—«Обмана». Въ январѣ 1690 года Медвѣдева сослали въ Троицкій монастырь, но черезъ годъ, по доносу одного изъ соучастниковъ

казненнаго уже Шакловитаго, онъ обвиненъ былъ въ соумышлении съ Шакловитымъ и, послъ страшныхъ пытокъ огнемъ, обезглавленъ 11-го февра-

ля 1691 года.

Патріархъ Іоакимъ, осудивши Медвъдева и кіевское ученіе о пресуществленін, вельль составить отъ своего имени книгу, подъ названіемъ «Остенъ». Книга эта написана Евоиміемь. Въ ней изложена вся исторія происходившаго спора. Въ добавление къ ней патріархъ іерусалимскій Досибей прислаль собраніе свидьтельствь, доказывающихъ справедливость ученія Лихудовъ. Кіевская партія потерпъла жестокое пораженіе. Московскій соборъ призналь неправославными не только сочинение Медебдева, но и писания Симеона Полоцкаго, Галятовскаго, Радивиловскаго, Барановича, Транквилліона, Петра Могилы и др. О Требникъ Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинскаго зломудреннаго ученія и вообще о всёхъ сочиненіяхъ малорусскихъ ученыхъ замъчено, «что ихъ книги повотворенныя и сами съ собою не согласуются, и хотя многія изъ нихъ названы сладостными именами, но вст. даже и лучшія, заключають вь себъ душетлительную отраву латинскаго зломудрія и новичества». Въ Москвъ утвердилось-было мнъніе, что приходящіе изъ Малороссін и Бълоруссін ученые заражены латинскою ересью, что, путешествуя са-границею и довершая тамъ свое образование, они усвоиваютъ иноземные понятія и обычан, что не слёдуеть слушать ихъ и ёздить къ нимь учиться. Говорили, что «вмъсто благословеннаго единно-словянскаго ученія, они преподають латинское ученіе, отъ котораго инчего добраго нельзя надвяться, кромъ противности и рати на святую церковь. Въ давнія времена въ Малороссін процвътало восточное благочестіе, какъ и у насъ, великороссіянъ. оно благодатію Божіею, яко солнце, сіяеть, а когда вошли туда злохитрые іезунты и принесли туда ученіе датинское, что сталось? Куда дівались тамоший князья реликіе, православные: Острожскіе, Чарторійскіе, Четвертинскіе и иные.

Черезъ нъсколько времени сила Лихудовъ поколебалась. Патріархъ іерусалимскій, Досноей, прежде благоволившій къ нимъ, не получивши отъ нихъ требуемой суммы въ пользу гроба Господия, въ 1693 году написалъ къ обонмъ царямъ и къ патріарху Адріану, заступившему мъсто умершаго Іоакима, что Лихуды — обманщики, тайные латинники, что они, получивши отъ патріарха благословеніе на обученіе греческому языку, учатъ латинскому и, вмъсто богословскихъ наукъ, «забавляются» физикою и философіею: доносиль на нихъ, что они фальшиво называютъ себя князьями, что на самомъ дъль они люди незнатнаго происхожденія, убогіе, ремесленные и пр. Справедливость патріаршаго донесенія поддерживали проживавшіе тогда въ Москвъ греки, завидовавшіе Лихудамъ. По этимъ навътамъ Лихуды, въ 1694 году. были удалены

оть завъдыванія Академіей и отъ преподаванія.

Вмѣсто нихъ стали управлять Академіею двое изъ ихъ учениковъ 1), а въ 1699 году назначенъ быль первый «ректоръ» Академія Палладій Роговскій. Лихуды оставались нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ и учили латинскому и итальянскому языкамъ. Царь Петръ нашель, что они могутъ быть ему полезлыми, назначиль имъ жалованье, и приказываль родителямъ отдавать Лихудамъ дѣтей для обученія итальянскому языку, но греки не оставили ихъ въ покоѣ: они вооружили противъ нихъ патріарха Адріана и обвиняли ихъ уже въ политическихъ преступленіяхъ. Адріанъ донесъ царю, что Лихуды пересылаютъ въ Константинополь свѣдѣнія о Московскомъ Государствѣ. Враги Лихудовъ добились-таки, что, въ 1701 году, они были удалены въ Ипатіевскій костромской монастырь.

Удаленіе Лихудовъ изъ Академін ободрило кіевскую партію. Въ числъ переселившихся въ Москву малоруссовъ, быль нѣкто Гавріилъ Домецкій. Онъ быль архимандритомъ Симонова монастыря и составилъ для своей обители уставъ, подъ названіемъ «Киновіонъ, или изображеніе иноческаго житія».

<sup>1)</sup> Неколай Семеновъ и Өедоръ Поликарновъ.

Уставъ этотъ соблазиялъ строгихъ великорусскихъ ревнителей древняго аскетизма. Въ этомъ уставъ монахамъ вмѣнялись въ обязанность опрятность и чистота: бъльнымъ и недужнымъ монахамъ позволялось вкушатъ какую угодно инщу, хотя бы даже и въ постъ, потому что для нездороваго человѣка не должно быть поста, да и самый постъ, по уставу Домецкаго, долженъ состоять бълге въ количествъ, чѣмъ въ качествъ принимаемой пищи и питья, а потому братіи исдавалось вино, ниво, медъ, только некрѣпкіе и въ умѣренномъ количествъ. Транеза братіи полагалась здоровая и вкусная; признавались необходимымъ даже для иноковъ развлеченія, только приличныя и не безнравственныя. Такая синсходительность не мѣшала Домецкому вооружаться противъ иьянство, о чемъ отъ него осталась даже проповѣдь. «Что это за монашество,—теворили про этотъ уставъ великороссіяне,—когда въ монастырѣ ставятъ ушаты съ пивомъ и медомъ, а монахи между собою въ шахарду играютъ. Латинскія штуки! Польскій законъ!»

На соборъ, поразившемъ анаесмою Медвъдева, во время общаго гоненія на кісвлянъ, Домецкій лишился званія архимандрита, но въ 1694 году новгородскій митрополитъ Іовъ пригласилъ его въ Новгородъ, и далъ въ управленіе Юрьевскій монастырь. Тогда Домецкій попытался выступить на защиту своихъ семляковъ и написалъ опроверженіе противъ книги «Остенъ». «Можно ли давать такое названіе книгь, — выражался онъ: — Остенъ значитъ колъ прободающій, какъ будто церковь можетъ такъ сурово поступать! Неприлично обращаться къ архіереямъ невъдомо отъ кого и говорить словно къ малычъ дътямъ: бей! коли! Несправедливъ «Остенъ» къ ученымъ кісвскимъ: они первые и лучшіе защитники православной церкви. Патріархъ Никонь хорошо сознаваль это, когда вызываль ихъ изъ Кіева, и все дълаль при ихъ пемещи». Затъмъ Домецкій снова доказываль, что латинская церковь всегла была согласна съ греческою по вопросу о пресуществленіи, и подтверждаль свою мысль свидътельствомъ многихъ отцовъ церкви, особенно Златоуста.

Противъ Домецкаго поднялся инокъ Дамаскинъ, землякъ и давній пріятоль митрополита Іова; онъ нападаль на кіевскихъ ученыхъ вообще. «Почему можно познать кіевлянина? -- говорить онъ. — Потому, что слышимъ оть исго хулу на четырепрестольныхъ патріарховъ, на греческіе монастыри и на всьхъ грековъ; онъ читаетъ польскія и литовскія книги, и подражаетъ обычаямь и нравамь, которые, по нашему разуменію, не восточной части... Онь Віевъ паче міры хвалить, а въ Великой Россіи «книгь не сказываеть» (т.-е. не признаеть, чтобь были книги), ученія греческаго не любить, а латинское принимаеть; самь собою какъ сатана стоять хочеть». Обращая рычь къ малорусскимъ ученымъ, онъ говоритъ: «вы, новые мудрецы, выучите по-латыни b. c, d или немного поболъе этого, да и величаетесь; другихъ унижаете, всякій санъ и архісрейскій, и священническій ни во что вміняете, дюдей искуспыхь въ св. писаніи обзываете неуками и невіждами. Мы уважаемъ свободкыя науки, но пусть онъ передаются намъ такими людьми, которые со страхомъ слушають и исполняють божественныя повельнія, а кто въ безстрашіп пребываеть и въ сластяхъ, тому схоластическія науки не только не приносять пользы, но вредны. У такого промысель свиръпъеть, обращается на то, что свыше мъры; такой сходастикъ скорбе, чъмъ всякій неученый, сдъдается пакостинкомъ церковнымъ и ересеизобрътателемъ».

Но этимъ не ограничился Дамаскинъ: онъ писалъ Іову послапіе за послапіємь, убъждаль прогнать Домецкаго, не знаться съ малоруссами. «Призови,—говорилъ онъ,—лучше людей греческаго воспитанія, изволь поискать онаго краспосодѣланнаго монастырскаго благочинія, которое нынѣ обрѣтается на Аоонской горѣ, а не въ польскихъ, литовскихъ и малороссійскихъ странахъ; кіевляве все древнее благочестіе измѣнили, перешли отъ смиреннаго на гордое, отъ скромнаго на пышное; и въ одеждахъ, и въ поступкахъ, и въ нравахъ — все у нихъ латиноподобно. Если хочешь насладиться божествепными книгами, вы-

зови греческихъ переводителей и писцовъ и увидишь чудо преславное, а въ этихъ датинникахъ намъ иътъ никакой нужды. Можно, очень можно, обойтись безъ кіевлянъ: не Богъ посылаетъ ихъ на насъ, а сатана на предыденіс... Изветы Дамаскина, наконецъ, подъйствовали: Іовъ удалилъ Домецкаго. Домецкі

убхаль въ Кіевъ, гдъ оставался до смерти.

Но кіевской наукт этимъ не быль нанесенъ ударь. Дамаскинъ могъ вытьснить Домецкаго изъ Новгорода, а между тъмъ, въ Москвъ, съ наступленіемъ XVIII въка, окончательно восторжествевали кіевляне. Малорус в Стефань Яворскій, назначенный мъстоблюстителемъ патріаршаго престола послъ умершаго Адріана, внушилъ царю Петру, что кіевскіе ученые могуть быть всего полезнъе для русскаго просвъщенія, и царь, задавнись мыслыю перэсадить въ Россію западное просвъщеніе, увидъль въ малорусскихъ духовныхъ превосходное орудіе для своихъ цълей; съ тъхъ поръ малоруссы заняли мъс а преподарателей въ московской Академіи; преподаваніе шло по кіевскому образцу; даже большинство учениковъ въ Москвъ было изъ малороссіянь 1); наконець, на всъ важивйшія духовныя мъста возводимы были малороссіяне. Такь не безплоднымь осталось для русскаго просвъщенія перенесеніе кіевской образованности въ Москву въ половинъ XVII въка 2).

### XI.

### ЮРІЙ КРИЖАНИЧЪ.

Въ то время, когда кіевскіе монахи приносили съ собою въ Москву свою исключительно церковную ученость, съ узкими схоластическими взглядами и отжившими свое время предразсудками. въ области умственнаго труда въ Россіи явился человъкъ съ світлою головою, превосходивний современниковъ имротою взгляда, основательностью образованія и многосторонними свъдьніями. Это быль Юрій Крижаничь. Онь быль родомь хорвать, происходиль изь старинной, но объднъвшей фамиліи, родился въ 1617 году отъ Гаспара Крижанича, небогатаго землевладъльца. Лишившись отца на энестиадцатомъ году возраста, Юрій сталь приготовлять себя къ духовному званію. Онъ учился спачала на родинъ, въ Загребъ, потомъ въ Вънской семинаріи, а вслъдъ затьмъ перешель въ Болонію, гав занимался, кромв богословскихъ наукъ, юридическими. Владья въ совершенствъ, кромъ своего родного языка, изменкимъ, датинскимъ, и итальянскимъ, онъ, въ 1640 году, поселился въ Римъ и вступиль въ греческій коллегіумъ св. Анастасія, спеціально учрежденный папами для распространенія Уніи между последователями греческой веры. Въ это время Крижапичь быль посвящень въ сань загребскаго каноника. Онъ изучиль тогла греческій языкъ, пріобръль большія свъдънія въ византійской литературъ и сдъдался горячимъ сторонникоми уніи. Его цалью было собрать вет важнайшія сочиненія такъ-называемыхъ схизматиковъ, т.-е. писавшихъ противъ догматовь папизма. Плодомъ этого было ивсколько сочиненій на латинскомъ языкв. а въ особенности «Всеобщая библіотека схизматиковъ». Это предпріятіе но-

<sup>1)</sup> Напр., въ 1764 году въ классѣ философіи изъ 34 учениковъ только было три великороссіянина.

<sup>2)</sup> Лихуды въ 1706 году, прибывши въ Новгородъ, замѣнили Домедкаго для митрополита Іова и завели, по его повелѣнію, два училища: — одно греко-датинское, другое — словянское для дѣтей всѣхъ званій и, кромѣ того, четырнадцать такъ-наз. грамматическихъ школъ въ уѣздахъ новгородской епархии. Въ 1709 году Софроній поступиль на должность префекта московской духовной Академіи. Поанникій прожиналь въ Новгородѣ до 1716 года, когда умеръ митрополить Іовъ; затѣмъ онъ перешель въ Москву и въ слѣдующемъ году скончался. Въ 1722 году Софроній биль пазначенъ архимандритомъ въ Рязань и прожилъ тамъ до своей смерти, случнешейся въ 1730 году. У Іоанникія осталось двое смновей, за которыми признано княжеское достоинство.

ведо его къ ознакомденію съ русскимъ языкомъ, такъ какъ ему нужно было знать и сочиненія, писанцыя по-русски противъ Уніи. Оставивши коллегіумъ, Юрій быль привязань къ Риму до 1656 года, состоя членомъ иллирскаго общества св. Геронима. Въ этотъ періодъ времени онъ, однако, не оставался постоянно въ Римъ, быль и въ другихъ мъстахъ Европы, и, между прочимъ, въ Константинополь, гдь еще основательные познакомился съ греческою письменностью. Пребывание его въ Константинополь оставило въ немъ самое враждебное чувство къ тогдашнимъ грекамъ, въ особенности за ихъ невъжество, высокомбріе и лживость. При всёхъ своихъ ученыхъ работахъ Крижаничъ постоянно оставался словяниномъ, любилъ горячо свой народъ, и самымъ вопросомъ объ Уніи, занимавшимъ его спеціально, интересовался главнымъ образомъ по отношенію къ своему отечеству. Изучая долгое время исторію церкви и много думая надъ нею, онъ пришелъ, наконецъ, ко взглядамъ, которые по своей высотъ расходились съ узкими воззръніями какъ сторонниковъ римской пропаганды, такъ и ихъ противниковъ. Его любовь къ словянству не могла помириться съ тъмъ печальнымъ положениемъ словянского племени, какое онс занимало въ исторіи европейской образованности. Церковныя распри раздізляли словянь; откуда бы ни исходили причины разъединенія церквей, онъ одинаково были гибельны для словянства, онъ были чужды ему. Крижаничь уразумёль, что вёковой спорь между восточной и западной церковью истекаеть не изъ самой религии, а изъ мірскихъ политическихъ причинъ, изъ соперничества двухъ древнихъ народомъ-грековъ и римлянъ за земную власть, за титулы: римскій папа хотель властвовать надь церковью по преданію о Римской имперін, которая уже исчезла и никогда не могла быть возстановлена, по ми'ьнік Крижанича: «Пусть, — говориль онъ, — австрійскіе государи называются римскими императорами, могутъ носить это имя, но это будетъ суета и обманъ; того, что разорено, нельзя уже поставить на ноги». Съ другой стороны и греки стали противъ Рима за свою земную власть. И въ Царьградъ, новомъ Римъ парство ихъ погибло. Такимъ образомъ, вопросъ о раздъленіи церквей ести исключительно вопрось грековь и римлянь, а къ словянамь не должень относиться. Нечего имъ мъщаться въ чужую распрю. Пусть себъ выдумываютт церковное главенство и въ Римъ, и въ Царьградъ, пусть патріархъ съ папок спорять за первенство, -- словяне не должны изъ-за нихъ чинить раздора мсжду собою и защищать чужія привилегіи, чужую верховную власть, а делжнь знать единое царство духовное, единую церковь, не имъющую рубежей, распространенную во всемь свъть. Крижаничь пришель къ убъжденію, что весн словянскій міръ должень сдёлаться единымь обществомь, единымь народомь При такомъ взглядъ онъ естественно сосредоточилъ внимание на России, какт на самой общирной странь, населенной словянскимъ племенемъ. Не знаемъ, по какой причинъ Крижаничь быль въ Вънъ въ 1658 г. Въ это время туда прі-**Т**халъ московскій посланникъ Яковъ Лихаревъ съ товарищами. Русскіе послы какъ и прежде бывало, набирали иноземцевъ, желавшихъ поступить на царскую службу, объщая имъ царское жалованье, «какого у нихъ и на умъ нъть» Къ нимъ въ гостинницу «Золотого Быка», гдъ они остановились, явился Юрії Крижаничь съ предложеніемъ своей службы царю. Первое впечатлівніе, какос на него произвели русскіе, было тяжелое; онь самъ послѣ сознавался, что его розмутило нерящество и зловоніе пом'єщенія русскихъ пословъ. Т'ємъ не мен'є однако, мысль служить всесловянскому двлу преодольда вь немь все, и онь человъкъ ученый и образованный, отправился искать отечества въ земль, считаемой на Западъ варварскою и дикою.

Следуя изъ Вены въ Москву, Крижаничъ въ первыхъ месяцахъ 1659 г., проезжая черезъ Малороссію и уже приближаясь къ границамъ Великой Руси паткнулся на войско царское, шедшее противъ Выговскаго. Крижаничъ повернулт назадъ и пробылъ въ Малороссіи до октября, проживая въ Нежине у Василія Золотаренка, бывшаго тогда нежинскимъ полковникомъ. Вероятно онъ посещаль и другія места, какъ можно видеть изъ того, что онъ познако-

мился съ тамошними учеными, наблюдаль состояніе страны и народа, замѣчаль безпорядки и пороки тамошняго общества и коснулся тогдашнихъ событій 1).

Наконець, Крижаничь прибыль въ Москву, къ единому словянскому государю; но недолго пришлось, однако, ученому мужу въ словянской странъ трудиться для своей любимой идеи всесловянства. Его воззрѣнія на единую, независимую отъ земныхъ споровъ церковь Христову столько же были ложны съ точки зрѣнія защитниковъ обряднаго православія, какъ и латинствующаго католичества.

20-го января 1661 года Крижанича сослали въ Тобольскъ. Причины и подробности этого событія намъ неизвістны. Изъ намековь, встрівчаемых вы его сочиненіяхъ, можно догадываться, что онъ открыто признаваль себя припадлежащимъ въ одно и то же время и римско-католической, и греческой церкви, готовъ быль причащаться и въ русскомъ храмъ, но не хотъль принимать вторичнаго крещенія, а по московскимъ понятіямъ того времени, всякій, принимающій православіе, должень быль вторично креститься. Впрочемь, это только быль одинь изъ многихъ поводовъ, не дававшихъ ему поладить съ Москвою. Указъ о ссылкъ его выданъ былъ изъ приказа лифляндскихъ дълъ, которымъ тогда завъдывалъ Нащокинъ. Быть можеть, его почему-нибудь заподозрѣвали въ недоброжелательствѣ Россіи по поводу тогдашнихъ шведскихъ и польскихъ дель. Во всякомъ случат несомненно, что его удалили не за какуюнибудь вину, а по подозрѣнію. Ссылка его была благовидно обставлена. Онъ отправленъ въ Тобольскъ не въ качествъ опальнаго, а съ тъмъ, чтобы оыть у государевыхъ дёлъ, у какихъ пристойно. Ему положили жалованья семь рублей съ полтиною въ мъсяцъ. Крижаничъ пробылъ въ ссылкъ шестнадцать льть, не теряль присутствія духа и написаль тамь самыя замьчательныя свои сочиненія. По смерти царя Алексъя Михайловича, 5-го марта 1676 года, Крижаничь, получивши царское прощеніе, возвратился въ Москву. Дальньйшая судьба его неизвъстна.

Не всъ сочиненія этого замъчательнаго человъка являлись въ печати и не всв извъстны ученымъ по рукописямъ. Крижаничъ, между прочимъ, оставиль послъ себя грамматику подъ названіемь: «Грамматично изказаніє». Эта грамматика, по его мнѣнію, русскаго или словянскаго языка, но это скорѣе какой-то особый имъ созданный всесловянскій языкъ. Онъ называеть его «русскимъ» потому, что Русь есть корень всего словянства. «Всемъ единоплеменнымъ народамъ глава — народъ русскій и русское имя, потому что всѣ словяне вышли изъ русской земли, двинулись въ державу Римской имперіи, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другіе изъ той же русской земли двинулись на западъ и основали государства ляшское и моравское или чешское. Тъ, которые воевали съ греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у грековъ стало извъстиъе, чъмъ имя русское, а отъ грековъ и наши лътописцы вообразили, будто нашему народу начало идетъ отъ словинцевъ, будто и русскіе, и ляхи, и чехи произошли отъ нихъ. Это неправда, русскій народъ испоконъ въка живеть вь своей родинь, а остальные, вышедшіе изъ Руси, появились, какъ гости, въ странахъ, гдё до сихъ поръ пребывають. Поэтому, когда мы хотимъ называть себя общимъ именемъ, то не должны называть себя новымъ словянскимъ, а стародавнимъ и кореннымъ русскимъ именемъ. Не русская отрасль плодъ словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль-отродки русскаго языка. Наиначе тотъ языкъ, которымъ пишемъ книги, не можетъ поистинъ называться словенскимъ, но долженъ называться русскимъ или древнимъ книжнымъ языкомъ. Этотъ книжный языкъ болье подобенъ нынъшнему общенародному русскому языку, чьмъ како-

<sup>1)</sup> Существують два сочиненія Крижанича, относящіяся до Малороссів: одно— "Путно описаніе", описаніе путп оть Львова до Москвы; другое—"Бесёда сь черкасомь въ особё черкаса", Въ послёдиемъ сочиненіи, оть имени малорусса, онъ увёщеваеть жителей Малороссіи оставаться въ вёрности царю и не входить въ союзъ съ поляками.

му-нибудь другому словянскому. У болгаровь нечего заимствовать, потому что тамъ языкъ до того нотерянъ, что едва остаются отъ него следы; у поляковъ ноловина словь заимствована изъ чужихъ языковъ: чешскій языкъ чище ляшскаго, но также немало испорченъ; сербы и хорваты способны говорить на своемь языкъ только о домашнихъ делахъ, и кто-то написалъ, что они говорять на всехъ языкахъ и пикакъ не говорять. Одно речение у нихъ русское, другое венгерское, третье ивменкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валаниское кли албанское; только между горами. гдв ивть провзда для тортовцевь и инородныхъ людей, уцълъла чистота первобытнаго языка, какъ и помию изъ моего дътства». Кинжный языкъ западной Руси Крижаничъ считастъ странию испорченнымъ, какъ по причинѣ множества чужихъ словъ, такъ и ио заимствованию оборотовъ, чуждыхъ духу словянской ръчи. «Я не могу чи-<del>тать</del> кіевскихь кингь.—говорить онь,—безь омерзѣнія и тошноты. Только въ Великой Руси сохранилась ръчь, пригодная и свойственная нашему языку, какой изтъ ин у хорватовъ и ни у кого другого изъ словянъ. Это оттого, что на Руси всв бумаги государственныя, приказныя, законодательныя и касаощінся народнаго устроенія писались своимъ домашнимъ языкомъ. Только тамъ, гдъ есть государственное дъло и народное законодательство на своемъ языкъ, только тамъ языкъ можетъ быть обпльнымъ и день-ото-дня устроиваться». Но съ русскимъ языкомъ Крижаничь хочеть слить сербско-хорватское <mark>нарьчіе, и такимъ образомъ составить новый книжный словянскій языкъ —</mark> мысль, чрезвычайно смёлая и естествению невозможная для одного лица. Самъ Крижаничь сознаеть это. «Не можеть, — говорить онь, — одинь человъкъ мето знать безъ испытанія и совъта иныхъ, какъ мит грышному случилось работать надъ этимъ дъломъ. Живя въ отлученіи отъ человъческаго общества и совъта, я не могъ и не могу составить такой книги, въ которой по алфавитному порядку были бы разставлены и истолкованы всъ слова. Что касается до этой грамматики, то пусть посябдующіе грудолюбцы обличать, прибавять и исправять то, что я пропустиль и въ чемъ ощибся»....

Несмотря на всв недостатки этой грамматики, опытный филологь словинских нарвчій, О. М. Бодянскій, замьчаеть, что Крижаничь, котораго онъ называеть отцомь сравнительной словянской филологіи, «строго и систематиче-ки-стройно проведь свою основную идею, сдъдаль много остроумныхъ, глубо-ко-върныхъ и поразительныхъ замъчаній о словянскомъ языкъ и о разныхъ нарвчіяхъ; первый подмътиль такія правила и особенности, которыя только вы новъйшее время обнародовали лучніе европейскіе и словянскіе филологи,

«нарэнсь на всъ пособія и богатства научныхъ средствъ».

Самый важный памятинкъ литературной дѣятельности Крижанича — его политическія думы, такъ называемые «Разговоры о владѣтельствѣ». Это— сторимсъ замѣчаній и размышленій о всевозможиѣйнихъ предметахъ общественней жилни, государственнаго устройства, безопасности страны, благосостолнія и воснитанія народа. Авторъ обличаетъ недостатки и пороки, встрѣчаемые въ Россіи, приводитъ для сравненія то, что видѣлъ онъ у другихъ народовъ или вычиталь о нихъ въ книгахъ, и подаетъ совѣты относительно разныхъ улучшеній, по его миѣнію, пригодныхъ для Россіи. Сочиненіе это написано къмкомъ изобрѣтеннымъ, составляющимъ смѣсь словяно-церковнаго, русскаго и сербскаго съ примѣсью другихъ словянскихъ нарѣчій; часть его изложена полатыни. Авторъ иногда принимается за форму діалога между лицами, котсрыхъ онъ назвалъ Бернеомъ и Хервоемъ.

Сперва авторъ разсуждаеть о главныхъ экономическихъ сторонахъ жизни — о торговлъ, о ремеслахъ, о земледъліи и ископаемыхъ богатствахъ.

Крижаничь подагаеть, что Россія — страна, небогатая средствами для торговли: ея природа скудна и географическое положеніе не представляеть учебствь. Всего болье пренятствуеть торговлю неспособность русскихъ и восбие словянь къ торговымъ занятіямъ, и поэтому они всегда проигрывають тъ торговыхъ сношеніяхъ съ иностранцами; къ тому же русскіе купцы не зна-

ють ариеметики. Лучшее средство поднять торговаю—захватить оптовую торговлю съ иноземцами въ царскія руки, однако, такъ, чтобы это служило не отягощеніемь для народа, а, напротивь, облегченіемь. Казна должна быть только посредницею между русскими и иностранцами. Казна не должна выбщиваться во внутреннюю торговлю. Казна общеть покупать у русскихь товары, стараясь платить за нихъ подороже и сбывать иноземцамъ, а получаемые отъ последних товары сбывать русским съ наименьшею прибылью. Не следуеть донускать монополій (самотерства), исключая развѣ такого случая, когда откупщикъ взялся бы продать товарь дешевле ходячей цъны. Не должно допускать иноземцевь къ торговав внутри страны, дозволять имъ держать лавки или склады, имъть въ Москвъ намъстинковъ, ходатаевъ или консудовъ... «Если бы нъмцевъ на Руси не было,--говорить нашъ мыслитель,--торговля этого парства была бы въ лучшемъ положении. Нъмцы настоящая саранча, скнипы, пагубная зараза земли». Предлагая изсколько средствы для улучшенія торгобли. Крижаничь считаеть полезнымь, чтобы правительство не дозволяло никому открывать давки съ товарами, пока не выучатся письму и счету. Въ отдъль о ремеслахъ Крижаничь предлагаеть, въ числь средствь къ улучшеню ремесель въ Россіи. ввести, между прочимь, такое правило, чтобы каждый рабъ, имъющій болъе одного сына. заявивши о себь въ приказъ, отлаваль одного изъ дътей учиться ремеслу съ тъмъ, чтобы хорощо выучившійся получаль свободу. Цълымъ городамъ, которые у себя заведутъ какое-инбудь ремесло, сивдуеть давать льготы оть податей. Заметивши, что русскія женщины ничего не умьють, Крижаничь, для распространенія рукоділій, совытуеть заведить пколы для дъвочекъ, которыхъ учили бы разнымъ рукодълямъ и хозийственнымь занятіямь. При выходь замужь такія воспитанницы должны будуть показывать свидьтельства о своемъ обучении и успъхахъ. «Землельліе.--по выраженію Крижанича, всему богатству корень и основаніе: земледвлень мормитъ и обогащаетъ и ремесленинка, и торговца, и болярина, и государя. Эта часть знакома Крижаничу хорошо: онь, какь вилно, съ дътства приглядълся къ жизни поселянина и подробно распространяется о видахъ растеній, которыя, по его мивнію, годятся для возділыванія въ Россія, о земледільческих и доиашнихъ орудіяхъ и т. п. По его мижнію, полезно было бы также разводить табакъ: онъ доказываеть, что въ умъренномъ употреблении табака изтъ никакого гръха, все равно, какъ въ умъренномъ употребления вина. Касаясь вопроса о добыванін руды. Крижаничь не думаеть. чтобы Россія была очень богата рудами. вопреки всеобщему стремлению къ отысканию металловъ, и падъется на пріобрътение этого рода богатствъ путемъ торговди. Въ главъ о силь, Крижаничь распространяется объ оружін, объ одеждахъ вонновъ, о военныхъ пріемахъ: находить, между прочимь, русское военное платье того времени неудобнымъ и некрасивымъ: «наши волны. — говорить опъ. — ходять въ тесномъ плать в. будто зашитые въ машокъ, головы у нихъ голыя, какъ у тельцовъ, а нечесанныя бороды делають ихъ скорее подобными дикарямь, чемь храбрымь ратникамъ».

Третій отдъль сочиненія, самый обширивійшій, носить заглавіе О мудрости», и здъсь-то авторы проявляется всъмь своимь существомь. «Мудрость. — говорить Крижаничь, — переходить оть народа кь народу. Народы, въ древности отличавшіеся всякою умѣлостью, въ наше время впали въ невѣжество. Другіе, нѣкогда грубые и ликіе, теперь славятся мудростью, таковы: нѣмцы, французы, итальянны. Въ послѣдніе вѣка они произвели много полезныхь изобрѣтеній: компась, многогласное пѣніе, книгопечатаніе, часы, пушки, гравпрованіе и пр. Только о нась, словянахъ, говорять, какъ будто намь судьба во всемъ отказала и мы не можемъ ничему выучиться. Но вѣдь и остальные народы не въ одинъ день и не въ одинь голь выучивались другь отъ друга; и мы можемъ научиться, если только будемъ имѣть охоту и прилежаніе. Теперь пришло время для нашего народа учиться: Богъ возвысиль на Руси такое словянское государство, какому подобнаго не было въ нашемъ народѣ въ преж-



# 



Большая гербовая печать царей.



SE SE SE

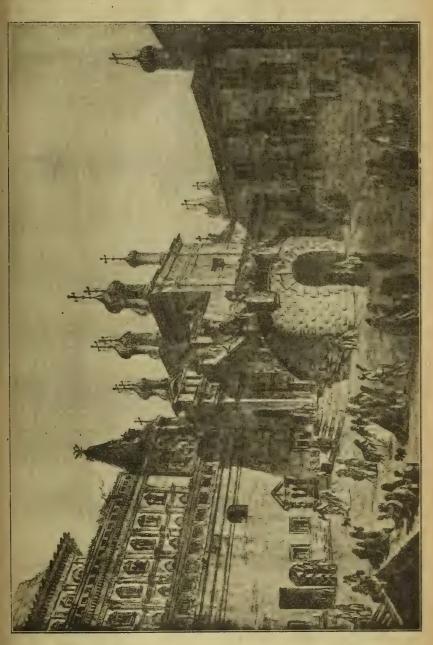

Кремлевская площудь въ XVIII вене. Оригиная въ Эрмптаже.

нихъ въкахъ, — а мы видимъ и у другихъ народовъ: когда государство возрастаетъ до высокой степени величія, тогда и науки начинаютъ процветать въ народъ». Но прежде оказывается необходимымъ разогнать предразсудки, господствовавшие на Руси противъ науки. Монахи были главными врагами ученія; они-то мізшали, по выраженію Крижанича, стереть съ себя плівсень старинной дикости, «они боятся, чтобы молодежь, научившись наукамъ, не пріобръла у людей большаго почета, чъмъ старики». Главный доводъ враговъ науки заключается въ томъ, что ученіе приносить съ собою ересь. «Но развъ, — возражаеть Крижаничь, — на Руси поднялся расколь не отъ глупыхъ безграмотныхъ мужиковъ и не отъ глупыхъ причинъ? Ради того, что срачица перемънена въ саванъ, или при аллилуйъ приписано: слава тебъ, Господи! в т. п.; не говорю уже о суевъріи, которое немногимъ лучше ереси». Что же такое знаніе? спрашиваеть Крижаничь. «Знаніе, — говорить онь, — есть познаніе причинь вещей; кто не знаеть причинь, тоть и самой вещи не знаетъ. Возьмемъ въ примъръ солнечное и лунное затменіе. Кто видить, что солнце и мъсяцъ померкаютъ, и не знаетъ, отчего это происходитъ, тотъ ничего не знаеть и не разумъеть, и боится бъды отъ этого явленія, а кто знаеть, что все это происходить по обыкновенному теченію небесных тіль, а не по какому-нибудь чуду, тотъ разумфеть самую вещь и ничего не боится». Затемъ Крижаничь правильно объясняеть законы затменія, и въ этомъ стоптъ гораздо выше кіевскихъ и западнорусскихъ ученыхъ. Между всеми мірскими науками самою благородною наукою считаетъ Крижаничъ политику, науку общественнаго и государственнаго строенія. Начало политической мудрости есть познаніе самихъ себя, познаніе природы своей страны, народной жизни, собственной силы и слабости законовъ, и обычаевъ своего народа, и средствъ благосостоянія его, такъ какъ, съ другой стороны, незнаніе самихъ себя есть корень общественнаго зла. Исходя изъ такой точки зрвнія, Крижаничъ подвергаеть безпощадной критикъ всъ стороны жизни русскихъ и словянъ, которыхъ онъ всегда старается поставить въ одну категорію народностей съ русскими. Языкъ-«самое совершенное орудіе мудрости», у словянъ, по мнѣнію Крижанича, не отличается высокими достоинствами въ ряду другихъ европейскихъ языковъ. Онъ, по своей сущности, уступаеть нъмецкому, и потому неудивительно, что нъмцы превосходять другіе народы. «Нашъ языкъ убогь, непріятенъ для уха, искаженъ, необработанъ, ко всему недостаточенъ. Онъ самый неспособный къ пъснямъ, музыкъ, къ поэтической ръчи, а въ переводъ церковныхъ книгъ въ конецъ извращенъ и выдвинутъ изъ своего мъста. Мы, словяне, между другими народностями являемся какъ-будто нъмой человъкъ на пиру. Мы не въ силахъ составить какой-нибудь благородный замысель, вести бестды о государственныхъ предметахъ или какого-нибудь иного мудраго разговора. Люди нашего народа, живучи въ чужой землъ и научась чужому языку, таятъ свое происхождение и прикидываются не словянами. Ляхи много хвастаютъ своею вольностью, а я самъ видёль такихъ, которые ложно выдавали себя за пруссаковъ». Русская одежда, помимо своей неизящности и неудобства, порицается имъ за безполезную роскошь и яркость цвътовъ. «Чужіе народы, — говорить онь, — ходять въ черныхъ и сърыхъ одеждахъ безъ золота и каменьевъ, безъ снурковъ и бисерныхъ нашивокъ; цевтныя ткани идутъ только на церковныя да на женскія одежды, а у насъ на Руси одинъ бояринъ тратитъ на свою одежду столько, сколько бы у другихъ стало на трехъ князей. Даже простолюдины обшивають себь рубахи золотомь, чего въ другихъ мъстахъ не дълають и короди. Нъмцы въ жестокіе морозы ходять безъ шубъ, а мы не можемъ жить безъ того, чтобъ не закугаться въ шубу оть темени до пятъ. Иноземцы укоряють нась за грубость и нечистоту. Деным мы прячемь въ роть. Мужикъ держить полную братину вина и запустить туда оба пальца, и такъ гостю пить подаеть. Квась продають мерзко. У многихъ посуда никогда не моется. Датскій посоль о нашихъ послахъ сказаль: «если эти люди еще разъ ко мит придутъ, то я велю имъ сгородить свиной хлъвъ, потому что гдв они постоять, тамъ иолгода нельзя жить безъ смрада». Постройки наши неудобны, окна низки. мало воздуха, люди слъпнутъ отъ дыма. Къ лавкамъ прибиты доски, а подъ досками въчный соръ». Сознаваясь въ дурныхъ качествахъ словянскаго племени, Крижаничъ скороитъ о томъ, что иноплеменники презираютъ словянъ и **сами словяне уничтожають себя**, свой языкъ, св**ой народ**ъ, отдають во всемъ предпочтение иноземцамъ, а последние, пользуясь этимъ, поживляются насчеть словянъ. «Ксеноманія, т.-е. чужеовсіе — это смертоносная немощь, заразившая нашъ народъ... Ни одинъ народъ нодъ солицемъ не былъ искони такъ обиженъ и осрамленъ отъ иноплеменниковъ, какъ мы, словяне, отъ ибмцевъ, а между темъ нигде иноплененники не пользутся темъ почетомъ и выгодами, какъ у насъ на Руси, да у ляховъ. Откуда голодъ, притъсненія, мятежи, всякая нужда народа русскаго, камь не отъ иноплеменниковъ? Куда идуть слезы, потъ, невольный пость и подати, награбленныя съ народа русскаго? Все это пропиваютъ нъмцы, торговцы, да полковники, да разныхъ народовъ послы, да крымскіе разбойники». Авторъ очень подробно распространяется о томъ злѣ, какое, по его мивнію, наносять всякіе иноземцы словянскому племени, приводить многіе примітры печальныхь послідствій для народовь оть потачки чужеземцамъ, сознаетъ, что общеніе съ иноземцами можетъ принести много добраго, но говорить, что надобно различать добро отъ зла, тъмъ болѣе, что иноплеменники инчего не дають даромь, а всегда хотять, чтобы мы поплатились имъ съ лишкомъ. Они приносять къ намъ добрыя науки, но не думають о нашемъ благъ; иноземные духовные разоряють наше церковное устроеніе, <del>обращають святыню</del> въ товарь. За деньги посвящають недостойныхъ па<mark>сты-</mark> рей, разр**ъщаются бра**ки, дозволяють одному мужу перемънить пять-шесть жень; за деньги, безъ исповъди, отпускають гръхи, скитаясь между нами, выпрашивають милостыню. Такъ поступають на Руси восточные пастыри, а западные, приходя изъ Рима къ ляхамъ, выдумали юбилен, милостивые годы, <del>объявляли прощеніе</del> грѣховъ за милостыню, посылаемую въ Римъ, прих**одятъ** къ намъ подъ видомъ торговли и приводятъ насъ къ крайнему убожеству. У ляховъ нъмцы, шотландцы, армяне, жиды обладаютъ встям благами, упитывають свои желудки, а туземцамь оставляють земледвльческій трудь, воеваніе, да сеймовые крики, да судебныя хлопоты. На Руси везд'я ницета, и народпые торговцы да воры изъбдають весь тукъ земли нашей, а мы только глядимъ. Тъ, подъ видомъ знатоковъ, приходятъ къ намъ со врачевствомъ, тъ заводять рудокопни, делають стекла, оружіе, порохь и пр., а никогда не научать делать то же насъ, хотять на веки оть насъ корыствоваться. Те объщають выучить насъ военному искусству, по такъ, чтобы всегда остаться нашими учителями. Иные говорять намь, будто у нихъ есть какая-то тайная наука, невиданная на Руси, по не надобно върить имъ; у нихъ ничего пътъ... Залили и затопили иноплеменинки наши земли, ибмцы выжили насъ изъ цьлыхъ державъ: изъ Моравіи, изъ Поморья, изъ Силезіи, изъ Пруссія; въ чешскихъ городахъ уже мало словянскаго рода. У ляховъ всѣ города набиты нѣмцами, жидами, армянами, шотландцами, итальянцами, а мы у нихъ холопы, землю для нихъ пашемъ, да войны ведемъ для ихъ пользы: опи бы сидъли себъ въ каменныхъ домахъ, а насъ обзывали бы свиньями и псами! А на Руси, что увлается! Инородные торговцы вездъ держатъ товарные склады и откупы п всякіе промыслы; вольно имъ ходить по нашей земль и покупать наши товары дешевою цёною, а къ намъ привозить свои по дорогой цёнё и притомь безполезные... Гдв только есть пригожія мвета для торговли — все это отпали у нась нъмцы, отогнали нась отъ моря, оть судоходныхъ ръкъ, загнали въ широкое поле землю орать... Иные обольщають насъ суетными именами ака**демій и высшихъ училищъ,** степенями докторовъ, **магис**тровъ, но все это пустяки: земля наполняется множествомъ бездъльныхъ писакъ и книжниковъ! лучше было бы имъ въ молодости учиться полезнымъ и потребнымъ для народа ремесламъ, а то мудрые учители учатъ ихъ грамматикъ, а не другимъ болье корыстнымъ знаніямъ: я еще не видалъ изъ нашего народа ни одного врача, математика, музыканта или архитектора...» Замѣчательно, что при всей нищеть, какую видить Крижаничь у русскихъ, онъ находить, что простой народь на Руси все еще живеть зажиточнье, чѣмъ во многихъ земляхъ, богаче одаренныхъ природою, гдѣ все обиліе достается только на долю достаточнаго класса. «На Руси, — говорить онъ, — убогіе люди, какъ и богатые, все еще ѣдять ржаной хлѣбъ, рыбу и мясо, а въ другихъ земляхъ мясо и рыба очень дороги, да и дрова на вѣсъ покупають... Смѣются нѣмцы надъ тѣмъ, что русскіе ѣдятъ такую соленую рыбу, которую прежде почуешь носомъ, чѣмъ увидишь глазомъ. а о томъ фарисеи не пишутъ, какъ у нихъ принесутъ на столь сыръ съ червями...»

Переходя къ образу правленія, Крижаничь является, съ одной стороны, защитникомъ самодержавія. Превосходство этого образа правленія для него выказывается изъ того, что самодержавный государь можеть удобите исправлять пороки и дурные обычаи, вкравшіеся въ его государство: «Государь созоветь встхъ насъ и вст мы «ядрено» будемъ помогать ему, всякій по своей силь, какъ устроить и обособить то, что полезно и добро для общества и всего народа». Въ противоположность, авторъ указываеть на ляховъ: «на Руси, по крайней мъръ, одинъ господинъ имъетъ власть живота и смерти, а у ляховъ сколько владътелей, столько королей и тирановъ, сколько бояръ, столько судей и палачей. Всякій можетъ уморить своего кліента, никто его объ этомъ не

спросить и не накажеть».

Тъмъ не менъе, однако, Крижаничъ посвятилъ цълый отдълъ «О крутомъ владанію», гдъ преподалъ довольно жестокій урокъ русскому управленію: «Нъкоторые люди думаютъ, — говорить онъ, — что тиранство въ томъ состоить, чтобы мучить невинныхъ людей лютыми муками, а не въ дурныхъ, отяготительных для народа уставахь; но дурные законы на самомъ деле еще хуже лютыхъ мукъ. Если какой-нибудь государь установить дурные тяжелые для народа законы, наложить неправедныя дани, поборы, монополіи, кабаки, тотъ и самъ будеть тираномъ и преемниковъ своихъ сделаетъ тиранами. Если кто изъ преемниковъ его будетъ щедръ, милосердъ, любитель правды, но не отменить прежнихь отяготительныхь законовь, тоть все-таки тирань. Мы видимъ этому примъръ и на Руси. Царь Иванъ Васильевичъ былъ нещадный «людодерецъ и безбожный мясникъ, кровопійца и мучитель». Въ наказаніе ему Когь попустиль такъ, что изъ трехъ сыновей одного онъ самъ убилъ, у другого Богъ умъ отняль, третьяго Борисъ Федоровичь малымъ убиль; и такъ все царство отпало отъ рода царя Ивана. Борисъ возвысилъ «самодержавіе» (монополіи) и всякое народное обдирательство, созидаль города и церкви на народное ограбленное добро, но Богъ возставилъ противъ него не боярина, не именитаго человъка, а бродягу и растригу. Растрига лишилъ Бориса царства, уничтожиль его племя и самь за свою глупую наглость сгинуль. Но на этомь не престаль бичь Божій надъ нашимъ народомъ до тъхъ поръ, пока «оная кровабая, плававшая въ сиротскихъ слезахъ казна» вся не была разграблена иноплеменниками; пожаръ, истребившій Москву, искоренилъ прежнее богомерзкое «людодерство», и города, построенные на крови земледъльцевъ, достались въ руки инымъ властителямъ. Но посмотрите, что въ наше время случилось въ этомъ преславномъ русскомъ государствъ! Вотъ всъ поколънія державы русскаго народа, Малороссія и Бълоруссія обратились къ своему русскому госу-дарству, отъ котораго за нъсколько въковъ были отторгнуты. Что же потомъ случилось! То же, что нъкогда въ Израилъ при Геровоамъ. Тогда нъкоторые люди вфрно совфтовали и говорили: не отягощайте новыхъ подданныхъ, не гоняйтесь за великою казною и приходомъ; пусть лучше царь-государь имъетъ большое войско, всегда готовое на его повеленіе, пусть онъ имъ будеть ограждень, какъ стъною, и съ его помощью истребить крымскихъ разбойниковъ. Но думъ, привыкшей къ старымъ законамъ царя Ивана и царя Бориса, полюбилось иное; сейчась же установлены были проклятые кабаки. И воть, мои украинцы, новые подданные, какъ только отвъдали законъ этой власти, сейчасъ раскаялись и опять къ ляхамъ обратились. А отчего это? Отъ обдирательства народа. Эти думники, совътующіе заводить монополіи, кабаки, и всячески угнетать бёдныхъ подданныхъ, имёютъ въ виду только ту корысть, которая у пихъ передъ глазами, а на будущее не смотрятъ, думаютъ пріобръсти своему государю большую казну, а приносять великое убожество и неиспов'адимую потерю. Такимъ-то путемъ идутъ дъла въ этомъ государствъ, начиная съ царя Ивана Васильевича, который положиль начало жестокому правленію. Еслибь можно было собрать вмёстё всё деньги, неправеднымъ и безбожнымъ способомъ содранныя съ народа со временъ означеннаго царя Ивана Васильевича, то онъ бы не вознаградили десятой части тъхъ потерь, которыя понесло это государство отъ жестокаго образа правленія. Недаромъ Сираховъ сынъ ска-<del>заль, что ивть ничего хуже</del> алчности. За неправильныя обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство отъ одного рода и дается другому, но даже — отъ цълаго народа и передается другому народу. Примъръ мы видимъ въ Римской имперіи: чужіе народы разорвали между собою римское царство. Ближайшій примірь намь представляють ляхи. Оть излишней расточительности ляшское государство прибъгло къ обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы, и попало въ чужую власть. Ляхи, не въ силахъ будучи удовлетворить своей расточительности, поневоль сделались жестокими и безжалостными тиранами надъ своими подданными: тиранство идетъ рядомъ съ расточительностью; всякій расточитель дізается тираномь, если есть ему кого обдирать. И царь Иванъ, и царь Борисъ пошли по тому же пути, и до сихъ поръ государство ихъ идеть темъ же путемъ; но видите, къ какому концу готово прійти Польское королевство, и оно непрем'єнно придеть къ нему, если во-время не опомнится... Не хочу быть пророкомъ, но пока свътъ и человъческій роль не изм'внятся, я кр'впко ув'врень, что и этому царству придеть время, когда весь народъ возстанеть на ниспровержение безбожныхъ, жестокихъ законовъ царя Ивана и царя Бориса».

Далье Крижаничь подробно разбираеть дурныя стороны тогдашняго государственнаго и законодательнаго строя. «Въ прелютыхъ, тиранскихъ законахъ царя Ивана, — говоритъ онъ, — всъ приказные, начальствующія должностныя лица должны присягать государю вежми способами приносить государевой казив прибыль и не опускать никакого способа къ умноженію ея-Воть беззаконный законь! воть проклятая присяга! Изъ этого необходимо вытекаетъ, что приказные отъ царскаго имени, какъ для царя, такъ и для самихъ себя, всякимъ возможнымъ способомъ томять, мучать, обдирають несчастныхъ подданныхъ. А вотъ другой тиранскій законъ: высокіе сов'ятники, связанные вышесказанною клятвою, приказнымъ людямъ въ увздахъ не дають никакого жалованья или дають малое, а между темъ велять носить имъ цветное и дорогое платье, и крыпко запрещають имъ брать посулы. Какой же промысель остается бъднымъ людямъ на прожитье? Одно воровство. Правители областей, цъловальники и всякія должностныя лица привыкли продавать правду и заключать сдълки съ ворами для своей частной выгоды. Одинъ правитель, прітхавши въ свою область, показаль всему народу свою милость темъ, что объщаль никого не казнить смертью. Это значило: воруйте, братцы, свободно разбойничайте, крадьте, да мнъ приносите! И за четыре года воры върно исполняли приказаніе. То и дёло, что носились вёсти — тамъ людей зарёзали, тамъ обобрали; дошло до того, что люди не могли спать спокойно въ своихъ избахъ; никто не былъ казненъ смертью — на то царское милосердіе! Но что этому причиною? Бъдный подъячій сидить въ приказъ по цълымъ днямъ, а иногда и по ночамъ, а ему дають алтынъ въ день или двънадцать рублей въ годъ, а въ праздники велять ему показываться въ цвътномъ платьъ, которое одно стоить болье двынадцати рублей. Чымы же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Чъмъ же они живуть? Легко понять: продажею правды. Неудивительно, что въ Москвъ много воровъ и разбойниковъ. Удивительно, какъ могутъ честные люди вь Москвъ жить!... Что можеть быть неправеднъе, какъ брать оть суда въ

казну всякіе пересуды и десятины. Посламъ также не дается достаточно на ихъ обиходъ. Отсюда происходить крайнее неуважение и холодность къ дълу, и многіе придавленные нуждою забывають пользу своего народа и за подарки еходять съ иноземцами во всякія неприличныя сділки. Хвастается Олеарій, что за деньги можно добыть изъ приказовь какія угодно тайныя діза... Всь европейцы называють это преславное государство тиранскимъ, гоборятъ, что русскіе инчего не дізлають иначе, какт только принуждаемы бывають палками и батогами. Правда, русскіе люди дълають все не изь чувства чести, а изъ страма казни, по этому причиною жестокое правленіе, и сслибы п'ємецкій или какойлибо другой народъ былъ подъ такимъ правленіемъ, то усвоилъ бы еще хуже правы. Русскіе встми народами считаются лживыми, невтрными, жестокосердыми, склонными къ кражъ и убійству, невъжливыми въ бесъдъ, нечистоплотными въ жизни. А отчего это? Оттого, что вездъ кабаки, монополіи, запрещенія, откупы, обыски, тайные соглядатан; везді люди связаны, ничего не мотутъ свободно дълать, не могутъ свободно употреблять труда рукъ и пота лица своего. Все дълается втайнъ, со страхомъ, съ тренетомъ, съ обманомъ, вездъ приходится укрываться отъ множества «оправниковъ» (чиновниковъ), обдирателей, доносчиковъ или, лучше сказать, палачей. Привыкши всякое дело делать скрытно, потакать ворамъ, всегда находиться подъ страхомъ и обманомъ, русские забывають всякую честь, делаются трусами на войне и отличаются всякою невъжливостью, нескромностью и неопрятностью... Если нужна имъчьянибудь милость, туть они сами себя унижають, молятся, быють челомь до отвращенія... Нъть нигдъ на свъть такого мерзкаго, отвратительнаго, страшнаго пьянства, какъ на Руси, а всему причиною кабаки. Нигдъ нельзя выпить нива или вина, какъ только въ царскомъ кабакъ. А тамъ посуда такал, что гоцится въ свиной хліввь. Питье премерзкое, и продается по бъсовской цінь. Самые кабаки не вездъ подъ рукою у людей, только въ большомъ городъ по ивскольку кабаковъ; иные медкіе дюди чуть не всю жизнь лишены вина, а какъ придется имъ выпить, то они бросаются безъ стыда, какъ общеные, думають, что исполняють Божью и царскую заповъдь...»

Крижаничъ коснулся дозволенія, даваемаго нікоторымъ лицамъ приготовлять напитки по особымъ торжественнымъ случаямъ, и видить въ этомъ средство пріученія народа къ пьянству, порицаеть даже царскіе пиры, на которыхъ нельзя не пить подъ страхомъ прегръшить противъ Бога и царя. Авторь оставиль намь некоторыя черты тогдашняго пира: «хозяинь, — говоить онь, — только о томь и хлопочеть, чтобы поскорве напоить гостей и обратить ихъ въ свиней. Посадитъ гостей около пустого стола, сидятъ три-четыре часа безъ хлъба и безъ всякой пищи, а между тъмъ чарка идетъ кругомъ и многіе, выпивши натощакъ, опьяньють и уже не думають о пищь. Нигдь, ии у нъмцевъ, ни у другихъ словянъ иътъ такого гадкаго пьянства, нигдъ не видно, чтобы въ грязи, по улицамъ валялись мужчины и женщины, и умирали отъ пьянства. Въ Малороссін люди также порядочно напиваются, но здъщиее пьянство несравненно сильнъе и отвратительнъе тамошняго, а что всего глупре — это то, что у насъ сами правители — причина, заводчики и повелители этому зду». Но въ чемъ же средство къ улучшению? Какъ исправить такое общество, гдъ правители явно дружать съ ворами? Какъ исправить алчныхъ должностныхъ лицъ, привыкшихъ къ грабежамъ и коварной изобрътательпости? «Пусть государь будеть архангель, говорить Крижаничь, все-таки онь ис въ силахъ запретить грабежи, обиды и людскія обдирательства». Одно есть средство — народная свобода, но авторъ не допускаетъ такой свободы, какъ у ляховь, гдв никто никого не слушаеть и гдв столько же тирановь, сколько властителей. Такая свобода прямо ведеть къ тираніи. «Пусть царь дасть людямъ всъхъ сословій пристойную, умфренную, сообразную со всякою правдою свободу, чтобы на царских в чиновниковъ всегда была надъта узда, чтобъ они не могли исполнять своихъ худыхъ намфреній и раздражать людей до отчаянія. Свобода есть единственный щить, которымь подданные могуть прикрывать себя противъ злобы чиновниковъ, единственный способъ, посредствомъ котораго можетъ въ государствъ держаться правда. Никакія запрещенія, никакія казни не въ силахъ удержать чиновниковъ отъ худыхъ дѣлъ, а думныхъ людей отъ алчныхъ, разорительныхъ для народа совътовъ, если не будетъ свобопы».

Затвиъ Крижаничъ представляетъ царя говорящимъ къ своему народу и объщающимъ ему улучшение государственнаго строя и исправление законодательства. Царь остается самодержавень: онь даеть народу свободу, права, льготы, но даетъ добровольно, непринужденно и не можетъ отиять данное, если ст противной стороны будуть даны къ этому важные поводы. Между темъ тоть же царь допускаеть такія правила, которыя кладуть контроль на его власть. Онъ и его преемники обязаны при вступленіи на престоль давать присягу въ сохраненіи народной свободы, и только послѣ этой присяги пародъ присягаеть царю. Онъ теряеть право на престоль, если пзмынить выры, если отдасть дочь за иноземца, если будеть отчуждать части государства, если введеть въ государство иноземное войско, исключая случаевъ войны съ вибшними непріятелями. Царь не можеть жениться иначе, какъ на природной русской или на словянкъ. Женщины не могутъ быть возводимы на престолъ. Послъ смерти каждаго царя народный сеймъ дълаетъ пересмотръ и оцънку его правленія и требуеть отъ преемника исправленія техь уставовь, которые бы оказались противными народному благу. Жителямъ, исключая духовныхъ, оставлено прежнее раздъленіе на служилыхъ и на платящихъ дань. Духовные будутъ изъяты отъ всякихъ поборовъ и повинностей и должны судиться собственнымъ судомъ. Высшій служилый классь раздъляется на три вида: князья, бояре и «племяне» (слово, которымъ Крижаничъ хочетъ замвнить выражение «двти боярскіе»). Считается полезнымь утвердить въ государствъ высшій аристократическій классь, въ предотвращеніе того, чтобы цари не подпали подъ власть стръльцовъ, подобно тому, какъ римскіе императоры подъ власть претеріанцевъ или султаны подъ власть янычаръ. Но привилегін, даваемыя высшему классу, никакъ не должны доходить до того, чтобы сильные люди держали у себя войско, творили судъ или расправу, собирали самовольно сеймы и<mark>ли</mark> закупали себъ земли. Видно стараніе удержать земли въ общественномъ владъніи, а потому один бояре могутъ имъть помъстья. Людямъ высшаго класса происвоиваются разные почетные знаки, напр., гербы, высокія шапки, перья **и т. п. Весь оста**льной народъ долженъ былъ платить поборы, но не иначе, какъ въ случав нужды государственной. Безъ нужды царь обязывался не брать пикакихъ поборовъ. Не должно быть никакихъ кабаковъ и никакихъ монополій и пошлинъ. Города присылаютъ своихъ пословъ на сеймъ и, по ихъ желанію, устанавливается у нихъ порядокъ и власти, какъ высщія, такъ и меньшія. У городовъ свои судьи, но высшіе судьи изъ боярскаго рода. Иноземцамъ запрещается торговать внутри государства. Ненависть къ иноземцамъ простирается до того, что закономъ не дозволяется никому путеществовать за-границей и принимать иностранцевъ на службу, кромъ словянъ, которымъ во всемъ даются равныя права съ грусскими. Относительно просвъщенія предлагается странное правило: «только дети высшихъ классовъ, и то не все, а самыя богатыя могуть учиться греческому и латинскому языкамъ, исторіи, философіи и политикъ, а люди низшіе и убогіе должны заниматься полезными науками, такъ-наз. «трудовными», математикою, астрономісю, медициною и пр. «Философія, говорить онъ въ другомь мъстъ, если станеть общимь достояніемь народа, то повлечеть за собою многіе вопросы и волненія, будеть отвращать людей отъ труда къ праздности, что мы и видимъ у нѣмцевъ. Не должно всѣ кушанья подправлять медомъ, потому что медъ производить тошноту; точно такъ же и философію не следуеть передавать всему народу, а только сословію благородному и некоторымъ изъ черни, для того призваннымъ, насколько это нужно для службы государю, иначе достойнъйшій предметь пошльеть, жемчугь мечется передъ свиньями».

Эти основы улучшенія, развитыя пространно у автора, показывають, что Крижаничь быль способные подвергать критикы тогь общественный строй, какой онъ нашель на Руси, чемь изобретать меры къ водворенію нокаго порядка вещей. Возвышение аристократического класса, запрещеніе **вздить** за-границу, раздъленіе наукъ, изъ которыхъ однъ предоставлялись одному, а другія другому классу, наконець, крайняя нетерпимость къ иноземцамъ, особенно, нъмцамъ, служили бы препятствіемъ къ тому преуспъянію, котораго котълъ достичь авторъ для русскаго народа. Ненависть къ иноземцамъ у Крижанича делается понятною, какъ у словянина, котораго задушевною целью было поднять свое униженное племя и обратить громадныя силы Руси на освобожденіе словянь оть чужеземцевь, на возстановленіе ихь и на устроеніе племенного союза между ними. Это ясно видно въ отделе «Объ ширенію господства». «Ты единый царь, — говорить онъ, обращаясь къ Алексъю Михайлогичу, — ты намъ данъ оть Бога, чтобы пособить и задунайцамъ, и ляхамъ, и чехамъ, дабы они познали свое угнетеніе и униженіе, помыслили о своемъ просвътленіи и сбросили съ шеи измецкое ярмо». По мизнію Крижанича, измцы и Россіи готовять это ярмо. «Ненасытима алчность немецкая; всего имъ мало, хотвлось бы имъ весь народъ и всю державу нашу пожрать однимъ глоткомъ. Не удалось имъ учинить въ Россін того, что у нихъ было въ мысли, т.-е. захватить господство надъ народомъ, такъ какъ они уже захватили царственное величіе въ уграхъ, чехахъ, ляхахъ, Литвъ и въ другихъ странахъ, гиъваются, скрежещуть, рвутся отъ злости, какъ бы русское государство подчинить своей власти. Нъсколько разъ они уже подходили близко къ исполнению своего намъренія, да только Богъ уничтожаль ихъ высокомърныя думы и освободиль отъ прелютаго ярма нъмецкаго. А все-таки нъмцы не отступаются отъ своей думы... Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но всю свою силу, языкъ, разумъ. Не разумъють они, что такое честь и достоинство, не могутъ сами себъ помочь, нужна имъ внъшняя сила, чтобъ стать на ноги и занять мъсто въ числъ народовъ. Ты, царь, если не можещь въ настоящее тяжелое время пособить имъ поправиться совершенно и привести къ прежнему бытію ихъ государства, то по крайней мірь можещь исправить ихъ словянскій языкъ и открыть имъ умственныя очи природныя, своими книгами, чтобы они познали свое достоинство и стали бы думать о своемъ возстановленін. Чехи, а за ними недавно и ляхи, подверглись такой же печальной участи, какъ и задунайцы; ляхи хотя и хвастають тёнью независимаго королевства и своею безпутною свободою, но они, сами по себъ, не могуть выбиться изъ своего срама; нужна помощь извить, чтобы поставить ихъ на ноги и возвратить къ прежнему достоинству. Эту помощь, это народное просвътление смысла, только ты, царь, съ Божьею помощью, можешь даровать ляхамъ...»

Крижаничу не нравится расширеніе русскихъ предѣловъ на сѣверъ и на востокъ. Онъ не раздъляетъ мнвнія тъхъ, которые совътуютъ идти все далъе и далъе на востокъ Сибири и закладывать новые остроги. По его мнънію, надобно ограничиться частью Сибири, а съ дальнейшими народами заключить мирь. Какой-то нъмецъ въ Сибири пророчиль, что царь овладъеть Китаемъ. Крижаничь по этому поводу говорить: «это врагь хочеть отвлечь нась оть возмежныхъ дълъ и обратить на невозможное, чтобы русскій народъ пошелъ на глупое завоеваніе Китая, а Русскимъ государствомъ завладёли бы немцы и татары». Не следуеть, по его мненію, также думать о берегахь Варяжскаго моря. Лучше обратиться къ Черному морю: «берега его и пристани будутъ болье выгодны и потребны, чымь берега Варяжскаго моря. Крымскіе татары много въковъ уже обижаютъ окрестные народы. Пора уничтожить ихъ наглость и разбои. Русскому государству надлежить проживать въ миръ со всъми съверными, восточными и западными народами, а воевать съ одними татарами. Дауры, калмыки и другіе восточные народы нась не знають, если мы ихъ не ищемъ; шведы медлительны, тяжелы и немногочисленны; ляхи и литовцы ни на кого не идуть войною, если ихъ не затронуть. Одни крымцы



Трапеза въ Содовецкомъ монастыръ.



Царь Веодоръ Аленстевичъ. Съ рис. проф. В. П. Верещагина.

всегда требують откупа и дани и никогда не перестануть нападать на нась. Покуда же мы будемъ откупаться оть нихъ дарами и терпъть безпрестанные разбои и опустошенія, отдавать безбожному врагу чуть ли не доходы всей земли нашей, а свой народь осуждать на голодь и отчанніе?.. Крымская держава болью ребъть земель подручна Россіи. Тамъ превосходныя приморскія пристани. Туда будуть доставляться изъ разныхъ странъ близкимъ путемъ товары, которые теперь нъмцы чуть ли не за полсвъта возять въ Архангельскъ. Крымская страна богата, можеть производить вино, хлъбъ, масло, медъ, годныхъ къ военному дълу лошадей, какихъ мало на Руси. Тамъ есть мраморъ, разный камень много строевого дерева, годнаго на постройку; не знаю, есть ли серебряная и мъднай руда... Если только отъ Бога суждено русскому народу когда-нибудь обладать крымскою державою, то не безъ важныхъ причинъ могъ бы преславный царь или кто-нибудь изъ твоихъ преемниковъ перенести туда твою царскую столицу.... Для успъха противъ татаръ онъ считаеть нужнымъ пригвасить ляховъ, а но покореніи Крыма совътуетъ изгнать изъ страны всъхъ мусить ляховъ, а но покореніи Крыма совътуетъ изгнать изъ страны всъхъ мусить ляховъ, а но покореніи Крыма совътуетъ изгнать изъ страны всъхъ мусить ляховъ, а но покореніи Крыма совътуетъ изгнать изъ страны всъхъ мусить ляховъ,

сульмань, которые не захотять принять крещеніе.

Столько же, какъ нъмцевъ, ненавидитъ Крижаничъ и грековъ. Онъ указываеть на нихъ, какъ на слугъ турецкаго владычества, укорлеть за плутов ство въ торговић; приводить въ примфръ, какъ опи стекольца продають за драгоцінные камин и жемчугь, какъ торгують священными предметами. Грекі льстять русскимь и сочиняють нельпыя басни, будто бы для возвеличенія Россін, а между темь, злословять вообще всёхь словянь, называють ихъ рабами варварами, говорять, что русских надобно вразумлять ударами кнута. Во просъ о грекахъ приводитъ автора къ вопросу о соединении церквей. Хотя Крижаничь, какъ мы сказали, въ исходной своей точкъ относится безпристрасти къ древнему церковному спору, положившему начало раздъленія церквей, і видить причину его во временныхъ мірскихъ вопросахъ, а не въ сущности ре лигін, но береть подъ свою защиту римскую церковь; доказываеть, что она не можетъ быть признана ересью, какъ того хотятъ греки, опровергаетъ раз ныя басни, выдуманныя греками на римско-католическую церковь и на западныхъ христіанъ. Остаться чуждыми этого спора, считать въ основаніи обі церкви святыми, устранивши отъ себя спорные пункты — вотъ, по его мнъ нію, положеніе, которое должны принять словяне. «Мы, — говорить онъ, приняли святую въру отъ грековъ, ляхи отъ римлянъ. Мы должны хранить то что приняли, но до ссоръ греческихъ и римскихъ намъ дъла нътъ; пусть патрі архъ и папа хоть въ бороды вцёнятся за свое первенство, а мы не должнь изъ-за нихъ вести между собою раздоры. Мы, напротивъ, должны мирить римлянь съ греками. Постараемся выслушать ихъ обоихъ по-пріятельски. Отг нашего народа, отъ болгаръ, начался раздоръ; нашъ народъ былъ причинок зла, пусть же нашъ народъ станетъ причиною добра...»

Кромъ этого сочиненія, Крижаничъ написаль еще по-латыни сочиненіє «О промыслів», которое, какъ кажется, предназначаль для паслідника престола, но, должно быть, оставиль свое намъреніе и посвятиль его князю Ивану Борисовичу Ръппину. Сочиненіе это изложено въ формъ діалога между двумя лицами, изъ которыхъ одно называется Валеріемъ. другое Августиномъ. Главная цёль этого сочиненія указать действіе промысла Божія надъ царствомъ в царями; оно представляеть менте интереса, чтмъ предъидущее, заключает <mark>въ с</mark>ебъ до извъстной степени повтореніе на иной ладъ того, что сказано вт <mark>послъднемъ, но содержитъ также любопытныя черты, касающіяся современ</mark> иыхъ порядковъ и взгляда автора на нихъ. Въ припискъ къ предисловію авторт указываеть педостатки правителей, и въ этомъ указаніи нельзя не видіти яснаго намека на тогдашняго русскаго царя. «Есть люди, — говорить онъ, облеченные властью, съ хорошими намъреніями и съ желаніемъ добра для всёхъ, съ готовностью управлять народомъ справедливо, но они не знають силы вещей, они, невъжды, не учились тому, что нужно знать имъ; они неспытны въ искуствъ управлять, самомъ тонкомъ и трудномъ для изученія пскусствъ; они совращены ложными понятіями; ихъ окружають льстецы, невъжественные совътники, лицемъры-архіерен, лжепророки, астрологи, алхимики, и Богь отнимаетъ у нихъ благодать, наказывая какъ ихъ самихъ, такъ и цълый народъ, которымъ они управляють, за гръхи ихъ». Замъчательна обличительная выходка Крижанича противъ господствовавшаго тогда преслъ**дованія людей,** обвиняемыхъ въ дум'ї государя—противъ страшнаго «слова и **дьла»**; «злобно толкують (подслушанныя) чужія слова и обвиняють человък<mark>а</mark> въ хуль на государя, когда на самомъ дъль не было никакой хулы; за невинныя слова людей тащать къ допросамъ, къ пыткамъ, замучивають ихъ безпощаднымъ образомъ. Судьи же стараются угодить царю, а при этомъ и въ срою пользу выжимають деньги съ обиженныхъ». Съ горечью касается онъ того обычая ссылки безъ суда и яснаго осужденія, которому подвергался онъ, сидя въ Тобольскъ. «Ни въ чемъ, — говорить онъ, — не высказываются такъ свойственныя тиранамъ изобратательность, коварство, неправда и жестокость, какъ тогда, когда они ссылають людей, или удаляють изъ столицы (ab urbe). Тиранъ прикидывается милостивымъ и, подъ личиною милосердія, мучитъ лю**дей, сокрушает**ъ (destruit) ихъ и тёмъ самымъ держитъ всёхъ остальныхъ **въ какомь-то паническ**омъ страхѣ, такъ что инкто не можетъ считать свое положеніе безопаснымь ни на одинь чась; всі ждуть сь часу на чась громового удара надъ собою... Такого рода жестокости были обычны греческимъ императорамь, отличавшимся вообще тиранствами; у нихь брать брата, сынь отца ослъпляли, оскопляли, ссылали»...

Но тотъ же Крижаничъ, такъ сильно вопнощій противъ тираніи и правительственнаго произвола, требуетъ немилосерднаго наказанія за человъческія преступленія и блудодъянія. Онъ негодуеть на русскихъ, зачьть они дозволяютъ жить посреди себя сретикамъ, зачьть строго не преслъдують волшебниковъ и виновныхъ въ содомскомъ гръхъ. Онъ указывастъ на сожженіе такого рода преступниковъ на Западъ, какъ на примъръ, достойный подражанія.. Какъ католикъ, онъ желалъ бы, чтобы русская церковь относилась дружелюбно и братски къ западной, устраняя только спорные пункты, главнымъ сбразомъ, о папъ; онъ хотълъ бы, чтобъ католики-словяне (ппоплеменникамъ сиъ вообще не дастъ мъста) были принимаемы въ Россіи, какъ свои, но относится нетерпимо къ лютеранству и кальвинству: эти въры у него, какъ у истаго католика, не болъе, какъ проклятыя ереси.

Кром'в этихъ сочиненій Крижанича изв'єстны: написанное имъ разсу-

жденіе о св. крещенін и обличеніе Соловецкой челобитной.

Сочиненіе о крещеній опять-таки изложено въ форм'в діалога между лицами, изъ которыхъ одно называется Богданомъ, другое — Милошемъ. Богданъ изображаетъ собою тогдашняго русскаго; Милошъ — самего Крижанича. Цъль сочиненія — показать неправильность перекрещиванія римскихъ католиковъ, присоединявшихся къ восточной церкви; вопросъ — очень близкій Крижаничу; въ его сочиненій ясно видно, что онъ терпѣлъ отъ того, что не хотълъ подвергаться обряду перекрещиванія.

— Если ты, — говоритъ Богданъ Милошу. — умрешь не перекрестившись, то погибнешь отъ голода, наготы и срамоты, и будешь погребенъ какъ скотина, а если перекрестишься, будешь сытъ и одвтъ; теперь тебя называютъ еретикомъ, а тогда будешь для вовхъ честенъ и дорогъ. Не перекрестишься — умирать тебя въ ссылкъ, а перекрестишься — возвратятъ тебя въ Москву, будешь

жить покойно, денегь наживешь...

— Лучше мнѣ, — говорить на это Милошъ, — умереть безъ iерейскаго прощенія, чѣмъ оскверниться вторымъ крещеніемъ и отступить отъ Христа.

Видно, что Крижаничь огорчался и темь, что его не хотели признавать саив священника. «Здешніс архіерен. — говерить онь, — разсвящають римско-католическихь священниковь и разстригають иноковъ»... Еще сильное томило его щедро надёленную дёятельную натуру то бездействіе, на которос поневоль обрекала его ссылка въ дикій край «Я никому не нужень, —

говоритъ онъ: — никто не спрашиваетъ дѣлъ рукъ моихъ, не требуютъ от меня ни услугъ, ни помощи, ни работы, питаютъ меня по царской милости

какъ будто какую скотину въ хлъву».

Въ обличени, которое обращено къ составителямъ Соловецкой челобит ней, Крижаничъ, — предвидя, что первое возраженіе, какое противъ него сдълають, будеть упрекъ въ томь, что онъ латинистъ, — счелъ нужнымъ заявити что онъ хотълъ присоединиться къ восточной церкви, но отъ него потребовал второго крещенія, а на это онъ не могь согласиться. Онъ объясняетъ, чт «уважаетъ русскія книги и проклинаетъ латинскія, сущія ереси, а не вымы шлечныя. Какія же это сущія ереси? Лютерова, Кальвинова, Гусова и т. 1 Онъ латинскія, потому что затъяны были въ латинскомъ народъ, т.-е. въ та комъ народъ, который принялъ латинское богослуженіе. Но дъло идетъ не томъ, что считается ересью въ нъкоторыхъ русскихъ церковныхъ книгахт Въ нихъ взводятся на латинскій народъ сущія клеветы, видятъ ересь тамъ, гд пъть ее вовсе, клевещутъ на латинъ, будто они въруютъ и дълаютъ такъ, как сни не въруютъ и не дълаютъ; говорятъ, что они проклинаютъ то, чего без нечестія проклинать нельзя».

И здѣсь Крижаничъ вѣренъ самому себѣ въ церковномъ вопросѣ; онъ ка толикъ, онъ защитникъ римско-католической церкви, но это не мѣшаетъ ем принадлежать всею душою, всѣмъ сердцемъ православной вѣрѣ. Онъ пишетчто у него даже было желаніе годвориться въ Соловецкой обители. «Многразъ, — пишетъ онъ, — я просилъ объ этомъ, да не могъ достать человѣка который бы доставилъ мое слезное челобитье его царскому величеству».

Расколъ былъ довольно знакомъ Крижаничу; живучи въ Тобольскъ, он часто бесъдоваль съ сосланнымъ туда Лазаремъ, видъль тамъ и Аввакума 1 Но какъ человъкъ образованный, усвоившій взглядъ шире русскихъ богосло вовъ того времени, Крижаничъ не могъ придавать важности темъ мелочамт за которыя такъ спорили раскольники съ православными. Онъ вспоминаетт что когда его везли въ Тобольскъ еместе съ поддъякомъ Оедоромъ въ ссылку, т Осдоръ умывался изъ одного ковща съ нимъ, а когда онъ зачерпнулъ воды татарина, Оедоръ не хотъль болъе умываться изъ этого ковша, считая ег поганымъ. Крижаничъ видитъ въ этомъ не болѣе, какъ пустосвятство. Он не вдается въ вопросъ о перстосложении, объ измъненияхъ въ словахъ, именах и т. п. «Все это, — говорить онь, — съ вашей стороны фарисейская святости излишнее и ненужное благочестіе или, лучше сказать, нечестіе ... Сугубо аллидуја нъсколько остановило его вниманје, но и то не въ смыслъ благочестія а по отношенію къ исторіи богослуженія, темь более, что объ этомь предмет у него были изустныя состязанія съ Лазаремъ. Онъ признаетъ житіе Ефвро сина, сочинение, на которое опирались раскольники, положительно подлож нымъ, и по поводу вопроса о томъ, сколько разъ следуетъ произносить алли луія, приводить примъръ западной церкви, гдф произносять аллилуія въ разно время богослуженія и три раза, и два, и одинъ разъ. Вообще Крижаничъ совъ туетъ различать молитвословіе отъ въры: молитвословіе подвергается измъне піямъ, а въра остается единою, неизмънною; такъ, въ послъдующія времен введены были различные виды богослуженія, посты, обряды, которыхъ не был прежде, а въра отъ этого не измънилась. Напрасно раскольники твердятъ, буд то новоисправленныя книги неправильны и будто греческія книги, съ которых сдъланъ былъ переводъ, искажены. Есть множество старыхъ рукописей гре

<sup>1)</sup> Встреча вта была довольно характерная: Аввакумъ, возвращаясь изъ Даурі въ Москву черезъ Тобольскъ, хотель видеть Крижанича. Крижаничъ, войдя къ нем сказаль: "Благослови, отче! Аввакумъ закричаль ему: "не подходи, скажи: какой т веры? Крижаничъ отвечаль: "Я верую во все то, во что веруетъ св. апостольска церковь, и священическое благословение принимаю въ честь. О вере тотовъ обт ясняться передъ архіереемъ, а передъ тобою, который самъ подвергся сомнёнію в верер, мнё широко говорить нечего. Если не хочешь благословить, благословить Бога ты оставайся съ Богомъ".

скихъ въ библіотекахъ въ Парижѣ, Флоренціп, Венецін; въ нихъ можно вить, что греческія печатныя богослужебныя книги не заключають ничего ереческаго. Крижаничь укоряеть своихъ противниковъ въ непоследовательсти: они уважають память Максима Грека, а между тёмъ именно Максимъ екъ первый заявилъ о необходимости исправленія книгь по греческимъ поинникамъ и самъ исправляль ифкоторыя явныя ошибки. Наконецъ, не привая большой важности всемъ раскольническимъ пріемамъ по ихъ отношенію истинному благочестію, авторъ видить въ поступкахъ своихъ противниковъ ть великій грѣхъ, что они отрываются отъ церкви, не хотятъ слушать ея иказаній и темь нарушають любовь, которая должна господствовать въ Хриовой церкви. По отношенію къ расколу, онъ смотрить такъ, что собственно скольники не виноваты въ томъ, что предпочитаютъ старыя книги и соблюютъ такіе обряды, которые были измѣнены церковью. Въ предисловіи къ оей грамматикъ онъ высказалъ яснъе этотъ взглядъ. «Мое мнъніе таково, ворить онь, — ошибки языка не могуть вести къ осужденію, а исправленіе игь никого не спасаеть: спасеніе даеть намъ благочестивое сердце, неутомие въ добродътеляхъ. Поэтому, если бы церковныя книги и въ десять разъ **ли хуже переведены п**о отношенію къ рѣчи, не говоря о смыслѣ), то все-так**и** исправление ихъ никому не препятствовало бы спасаться. Не стоить изъ-за лыхъ причинъ поднимать церковный раздоръ, не следуетъ соблазняться амматическими ошибками и разорять духовную любовь». Такого взгляда на сколъ еще не было у тъхъ, которые спорили съ непокорными. Крижаничъ маль такь, какь стали думать о расколь наши духовные уже въ больс вднее время, когда просвъщение отръшило ихъ отъ узкаго буквализма. Въ время, когда писаль Крижаничь, православные, какъ и ихъ противники, идавали одинаковую важность внѣшности 1).

Крижаничь представляеть собою выходящее изъ ряда явленіе. Въ его иненіяхъ встръчаются такія сужденія, которыя опередили тогдашнія хочія понятія. Правда, Крижаничь не быль чуждь предразсудковь, свойственкъ своему кругу и въку; его увлеченія переходять за предълы благоразумія правды; но съ тъми же предразсудками и увлеченіями переплетаются и приаки проницательности и замъчательно яснаго взгляда на предметы: Крижачъ признаетъ существование волшебствъ, но уже не въритъ предззаніямь о паденіи Турецкой имперіи, которымь такъ въриль Галявскій въ силу своего кіевскаго воспитанія. Крижаничь признаеть грологію, но уважаеть астрономію и, какъ видно, имбеть въ ней сведенія. мъ теперь можетъ показаться чудовищнымъ исключительное право родовихъ и зажиточныхъ людей учиться древнимъ языкамъ и философіи и остаеніе реальныхъ наукъ на долю прочаго народа; но нельзя вм'єст'є съ тімь замътить, что Крижаничь видить безплодіе и односторонность схоластичеаго образованія, и хочеть, чтобъ наука прямо служила пользв человвческаго щества и содъйствовала улучшенію его быта. Крижаничь достаточно видъль своей жизни докторовъ и магистровъ, чванившихся своими дипломами, надухъ свъдъніями въ такъ-называемыхъ свободныхъ наукахъ, но не знавшихъ да приложить наборъ формуль, заученныхъ въ школь. Эти люди при всъхъ омхъ знаніяхъ ни на что не оказывались способными въ общественной жизни. ижаничу не желательно было видъть умноженіе такихъ ученыхъ въ Россіи,

<sup>1)</sup> Крижаничъ въ своемъ "Обличенін" касается отчасти и римскаго католичества. 
кт. онъ находитъ правильнымъ, что на Западѣ читаютъ три символа вѣры: апольскій. аеанасьевскій и никейскій, а русская церковь знаетъ одинь ницейскій. Онъминаетъ, что въ западной церкви говорять поученія и проповѣдуется слово Бона греки давно уже перестали учить пародъ въ Великой Руси и никогда не гонять проповѣди,—что прежде была принята литургія св. Іакова, а потомъ, вмѣсто да составили литургію Василій и Іоанпъ Златоусть; на Западѣ же въ употребленіи ургія св. Петра, но теперь она измѣнилась. Замѣчая, что прежде были священи и женатые и холостые, онъ не одобряетъ прегражденія холостымъ людямъ пути священству.

гдъ еще не было никакой науки, но гдъ уже грамотъи показывали стремле ломать головы надъ предметами, отнюдь не содъйствующими ни расшире духовной деятельности, ни увеличению матеріальнаго благосостоянія наре Крижаничь хочеть просвъщенія, но еще болье хочеть онъ народнаго благо стоянія: въдь только сытый, одътый и укрытый отъ непогоды можеть созн потребность ученія: стало быть и ученіе должно быть таково, чтобъ оно спос ствовало и главнымъ образомъ направлялось къ тому, чтобъ вст были сы одъты и укрыты. Для блага русскаго народа Крижаничъ прежде всего и п всего требуеть отманы господствовавшаго въ Россіи правила, по которому государствъ все должно быть устроено какъ можно прибыльнъе для государе казны, да кром'в того для воровь, служившихъ государю за жалкія крохи. по скудости явнаго вознагражденія за службу, обиравшихъ всепоглощающ казну. Отъ Крижанича не ускользаеть нищета, грубость и безнравственис русскаго народа, но онъ видитъ причину этихъ золъ въ законодательствъ, хв и способв управленія. Онъ прежде всего требуеть такого преобразова которое бы принесло съ собою иное коренное правило государственнаго стр правило, совершенно противоноложное тому, которое до сихъ поръ госи ствовало, — правило, чтобъ какъ можно прибыльнъе было для народа во вс отношеніяхъ. Съ превосходнымъ критическимъ взглядомъ на существовав въ то время на Руси порядокъ, Крижаничъ соединяетъ и замъчательно вър разумъніе смысла русской исторіи предшествовавшаго времени 1).

Нътъ сомнънія, что вражда Крижанича къ иноземцамъ, особенно нъмцамъ, переходитъ въ крайность, но и здъсь, при всъхъ увлеченіяхъ, нел не отдать чести дальновидности Крижанича. Какъ западный словящинъ, К жаничь хорошо знаеть, что сдёлали для его соотчичей и соплеменниковь н цы: онъ стращится, чтобы того же не было и съ Россіею. Онъ сознаетъ и восходство намцевь во многомъ, что насается улучшенія быта и расширо знаній (впрочемь, помимо той мишуры, которая для болье слабыхь умо чъмъ умъ Крижанича, представлялась чистымъ золотомъ). Но какая пол отъ этого превосходства будеть для словянъ, если они отдадутся пеосмотрите но на волю намцевъ? Ничего-кромъ порабощенія. Въ словянской странт, к наплывуть нёмцы, действительно явится по наружности много лучшаго, ч въ этой странъ прежде не было; но это лучшее будеть служить къ пользъ т же нъмцевъ, а словяне станутъ у нихъ рабочею силою. Крижаничъ не вид и видъть не могъ нигдъ примъра, чтобы нъмцы заботились о просвъщени благосостоянін словянь; напротивь, гдв только они соприкасались со сло нами, тамъ всегда старались сделать словянъ такъ или иначе своими работ ками и покорить ихъ себъ духовно и матеріально. Обезьянническое перенима пріемовь чуждой образованности мало можеть содійствовать самобытно развитно духовныхъ силь народнаго творчества, а еще менье благосостоя народной массы, которой болье всего добивался Крижаничь. Последующ исторія это и доказала: русскій челов'якъ не сділался менте нев'яжестве бъденъ и угнетенъ оттого, что Россія наводнилась иноземцами, занимавши государственныя и служебныя должности, академическія кресла и професс скія каоедры, державшими въ Россіи ремесленныя мастерскія, фабрики, заво и магазины съ товарами. Курная изба крестьянина нимало не улучшила какъ равно и узкій горизонть крестьянскихь понятій и свъдьній не расі

<sup>1)</sup> Нельзя не обратить вниманія на то, что критическій умъ Крижанича, въ ловинъ XVII въка, призналь прямо за чистую басню призваніе трехъ братьевь, рика, Синеуса и Трувора, басню, которую и до сихъ поръ пъкоторые ученые упо выдають за истину. "Когда,—говорить Крижаничь,— великій богатырь Владимиръ с дался славень побореніемъ своихъ сопротивниковъ, а сще славнье принятіемъ христі ской въры, то люди, желая его восхвалить, выдумали эту сказку, чтобы придать д ность его племени». Складъ имени Гостомысла не укрылся оть проницательности к жанича: "Выдумали, что некто умыслиль призвать гостей на Руси; и воть сказочи даль призывателю соотвётственное имя: Гостомыслъ".

ся оттого, что владёлець сдёлался полу-русскимь человёкомь, убираль свой в на европейскій образець, изъяснялся чисто по-нъмецки и по-французски аваль возможность ипоземцамъ наживаться въ русскихъ столицахъ насчетъ стьянскаго труда. Русскій духь не пріобрыль способности самодыятельнаго рчества въ области науки, литературы, искуствъ оттого, что въ Россіи были земцы и объиноземившіеся русскіе, писавшіе на иноземныхъ языкахъ для земцевъ, а не для русскихъ; напротивъ, если эта самодъятельность да-либо проявлялась, то единственно тогда, когда русскій духъ скольнибудь освобождался отъ иноземнаго давленія. Только тогда и русская мысль ла творить что-нибудь, имъвшее цъну самобытнаго проявленія человьчего достоинства. Духовное и матеріальное самоподчиненіе иноземному вліяне можетъ содъйствовать ни развитио народнаго образования, ин увеличенароднаго благосостоянія. Съ другой стороны, надобно также признать, общество, долго стоящее на низкой степени образованности, не можетъ че двинуться впередъ по пути улучшенія, какть только сближаясь и знакоь съ другими обществами, которыя уже стали выше его. Такимъ образомъ, и, съ одной стороны, для благосостоянія Россіи и ея самобытнаго движенія редъ ей нужно было избъгать духовнаго и матеріальнаго порабощенія отъ земцевь, то, съ другой стороны, для той же цѣли ей необходимо было сблиъся съ иноземцами, знакомиться съ пріемами ихъ быта, потому что только знакомство могло пробудить въ русскихъ потребность воспитанія и быбора дствъ для достиженія этой потребности. Предстояла довольно скользкая среа; — удержаться на ней составляло сущность мудрости. Крижаничь, какъ литель, не удержался на ней. Крижаничь вналь въ односторонность, въ йность, — скажемъ болъе — въ нельпость; но Крижаничъ быль правъ въ ъ опасеніяхъ, которыя привели его къ этой нельпости.

Взглядъ Крижанича на старый вопросъ о раздъленіи церквей стоитъ крайней мъръ съ одной стороны — выше обычнаго въ его время отношенія этому вопросу. До тъхъ поръ написаны были громадныя кучи книгъ въ загу той или другой церкви, были принимаемы понытки примирить и соглаь давнія недоумьнія: все было напрасно. Крижаничь требуеть того, чего бы ребоваль просвъщенный христіаниць нашего времени. Онь не разбираеть дметовъ спора, а подходитъ прямо къ истинной причинъ его. Эта причинавнее соперничество духовныхъ властей, унаслъдованное еще отъ болье вняго соперничества грековъ и римлянъ, а впослъдствіи сплетшесся съ ными политическими явленіями, давно уже исчезнувшими. Единственный ь къ тому, чтобы эта, чуждая словянамъ въ своемъ источникъ, причина не ождала раздора — безъ всякихъ попытокъ къ формальному соединенію квей, всегда приводившихъ только къ противному, — уважать объ церкви, ъ равно христіанскія, не поднимать споршыхъ вопросовъ, забыть ихъ, обраъ вниманіе на болъс существенное, общее какъ той, такъ и другой церкви. ть наше время едва ли можно сказать что-нибудь болье благоразумнаго по му предмету. Тъмъ не менъе, однако, Крижаничъ не могъ стать на точку лить безразличнаго отношенія къ христіанскимъ втроисповтданіямь: онъ таки болъе всего католикъ, и это въ особенности замътно въ его взглядъ на тестантство, къ которому онъ не можеть относиться съ равною любовью,

ъ къ православію.

Что касается до всесловянской иден, то ни у кого она не была выражена такою любовію и полнотою. Крижаничь первый искаль будущаго центра вянской взаимности въ Россіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не впадаетъ въ поическія утопіи, не мечтаетъ о всесловянскомъ царствѣ подъ московскимъ
шетромъ, не подвигаетъ царя къ нелѣпой мысли о завоеваніи словянъ, наичвъ, хочетъ достигнуть этого желаниаго единства путемъ сближенія дунаго, поставивши племенное начало руководящею нитью, требуя предпонія словянъ другимъ иноземцамъ, хочетъ, чтобы всѣ словяне признаваемы
и за единый народъ, помимо всякихъ различій, условливаемыхъ церков-

ными и государственными связями. Само собою разумъется, нужна была ра бота въковъ, чтобы перевести во всеобщее сознание и приблизить къ осуще ствлению эту великую идею. Она была еще въ зародышъ; ее заглушили на долго печальныя судьбы словянскихъ народовъ, подвергнувщихся, послѣ Крі жанича, еще большему порабощенію оть иноплеменниковъ. Идея эта стал входить въ историческую жизнь только въ XIX въкъ, и скоро уклонилась в различные пути, какъ неизбъжно бываеть со всъми историческими задачам Но какъ бы ни расходились между собою идущіе по этимъ различнымъ п тямъ, -- обратясь назадъ, они увидятъ въ Крижаничъ своего общаго патр арха и найдуть въ его думахъ источникъ для своего примиренія. То, что за явиль Крижаничь, остается въ главной своей мысли неизмънною истином только Россія — одна Россія можеть быть центромъ словянской взаимност и орудіемъ самобытности и цёлости всёхъ словянъ отъ иноплеменниковъ, і Россія просвъщенная, свободная отъ національныхъ предразсудковъ, Россіясознающая законность племенного разнообразія въ единствъ, твердо увърег ная въ своемъ высокомъ призваніи и безъ опасенія съ равною любовью пред ставляющая право свободнаго развитія всёмъ особенностямъ словянска міра, Россія—предпочитающая жизненный духъ единенія народовъ мертв шей буквъ ихъ наспльственнаго, временного сцъпленія.

### XII.

### ЦАРЬ ӨЕДОРЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ.

Два царствованія первыхъ государей Романова дома были періодов господства приказнаго люда, расширенія письмоводства, безсилія закона, п стосвятства, повсемѣстнаго обдирательства работящаго народа, всеобщаго обм на, побѣговъ, разбоевъ и бунтовъ. Самодержавная власть была на самомъ дѣл малосамодержавная: все исходило отъ бояръ и дьяковъ, ставшихъ во глаг управленія и въ приближенія къ царю; царь часто дѣлалъ въ угоду другим то, чего не хотѣлъ, чѣмъ объясняется то явленіе, что при государяхъ, н сомнѣнно честныхъ и добродушныхъ, народъ вовсе не благоденствовалъ.

Еще менње можно было ожидать дъйствительной силы отъ особы, носи пией титулъ самодержавнаго государя по смерти Алексъя Михайловича. Ста пий сынъ его Федоръ, мальчикъ четырнадцати лътъ, былъ уже пораженъ низлечимою болъзнью и едва могъ ходить. Само собою разумъется, что влас

была у него въ рукахъ только по имени.

Въ царской семь тосподствоваль раздоръ. Шесть сестеръ новаго г сударя ненавидъли мачеху Наталью Кирилловну; съ ними за-одно были тетки, старыя дъвы, дочери царя Михаила; около нихъ естественно собрал кружокъ бояръ; ненависть къ Наталь Кириллови распространялась на ро

ственниковъ и на сторопниковъ последней.

Прежде всёхъ и болёе всёхъ долженъ былъ потерпёть Артамонъ Сергевичъ Матвъевъ, какъ воспитатель царицы Натальи и самый сильный человъ въ последніе годы прошлаго царствованія. Его главными врагами, — кропаревенъ, въ особенности Софіи, самой видной по уму и силѣ характера, женщинъ, окружавшихъ царевенъ — были Милославскіе, родственники ца съ материнской стороны, изъ которыхъ главный былъ бояринъ Иванъ Миха ловичъ Милославскій, злобившійся на Матвъева за то, что Артамонъ Сергевичъ обличалъ передъ царемъ его злоупотребленія и довелъ до того, что ца удалилъ его въ Астрахань на воеводство. Съ Милославскими за-одно бы сильный бояринъ оружничій Богданъ Матвъевичъ Хитрово; и у этого человъ ненависть къ Матвъеву возникла оттого, что послъдній указывалъ, какъ и трово, начальствуя Приказомъ Большого Дворца, вмъстъ со своимъ племя никомъ Александромъ обогащался законнымъ образомъ насчетъ дворцовы

имѣній, похищаль въ свою пользу находившіеся у него въ завѣдываніи дворповые запасы и о́раль взятки съ дворцовыхъ подрядчиковъ. Царь Алексѣй
михайловичъ о́ыль такой человѣкъ, что, открывая ему правду насчетъ о́ояръ,
матвѣевъ не могъ подвергнуть виновныхъ достойному наказанію, а только
подготовиль себѣ непримиримыхъ враговъ на будущее время. У Хитрово о́ыла
родственница, боярыня Анна Петровна; она славилась своимъ постничествомъ,
по была женщина злая и хитрая: она дъйствовала на слабаго и о́ольного царя
вмѣстѣ съ царевнами и вооружала его противъ Матвѣева; сверхъ того врагомъ
Матвѣева о́ылъ окольничій Василій Волынскій, поставленный въ Посольскій
приказъ, человѣкъ малограмотный, но богатый, щеголявшій хлѣбосольствомъ
п роскошью. Созывая къ себѣ на пиры вельможъ, онъ всѣми силами старался
возстановить ихъ противъ Матвѣева. Наконецъ, могущественные бояре: князь
Юрій Долгорукій, государевъ дядька Федоръ Федоровичъ Куракинъ, Родіонъ
Стрѣшневъ также о́ыли нерасположены къ Матвѣеву.

Гоненіе на Матвъева началось съ того, что по жалобъ датскаго резидента Монса Гея, будто Матвъевъ не заплатилъ ему 500 рублей за вино, -Матвъева 4 іюля 1676 года удалили отъ Посольскаго приказа и объявили ему, что онъ долженъ вхать въ Верхотурье воеводою. Но это былъ только одинъ предлогъ. Матвъевъ, доъхавини до Лаишева, получилъ приказаніе тамъ остаться и здъсь начался рядъ придирокъ къ нему. Сперва потребовали отъ него какую-то книгу, лечебникъ, писанный цифрами, котораго у него не оказалось. Въ концъ декабря сдълали у него обыскъ и привезли за карауломъ въ Казань. Его обвиняли съ томъ, что, завъдуя государевою аптекою и подавая царю ле-Лекарь Давидъ карство, онъ не допивалъ послв царя остатокъ лекарства. Берловъ доносилъ на него, что онъ вмъстъ съ другимъ докторомъ, по имени Стефаномъ, и съ переводчикомъ Спафари, читалъ «черную книгу» и призываль нечистыхъ духовъ. Его доносъ подтверждаль подъ ныткою холопъ Матввева, карликъ Захарка, и показывалъ, что онъ самъ видвлъ, какъ, по призыву Матвъева, въ комнату приходили нечистые духи, и Матвъевъ съ досады, что карликъ видълъ эту тайну, прибилъ его.

11 іюня 1677 года бояринъ Иванъ Богдановичъ Милославскій, призвавши Матвѣева съ сыномъ въ съѣзжую избу, объявилъ ему, что царь приказалъ лишить его боярства, отписать всѣ помѣстья и вотчины къ дворцовымъ селамъ, отпустить на волю всѣхъ его людей и людей его сына, и сослать Артамона Сергѣевича, вмѣстѣ съ сыномъ, въ Пустозерскъ. Вслѣдъ затѣмъ отправлены были въ ссылку двое братьевъ царицы Натальи Кирилловны, Иванъ и Афанасій Нарышкины. Перваго обвинили въ томъ, что онъ говорилъ человѣку, по фамиліи Орлу, такія двусмысленныя рѣчи: «ты Орелъ старый, а молодой Орелъ на заводи летаетъ: убей его изъ пишали, такъ увидишь милость царицы Натальи Кирилловны». Эти слова были объяснены такъ, будто они относились къ царю. Нарышкина присудили бить киутомъ, жечь огнемъ, рватъ клещами и казнить смертью, но царь замѣнилъ это наказаніе вѣчною ссылкою

въ Ряжскъ.

Въ первые годы своего царствованія бедоръ Алексъевичъ находился въ рукахъ бояръ, враговъ Матвъева. Наталья Кирилловна съ сыномъ жила въ удаленіи, въ селѣ Преображенскомъ, и находилась постоянно подъ страхомъ и въ загонѣ. Въ церковныхъ дѣлахъ самовольно управлялъ всъмъ патріархъ Іоакимъ, и царь не въ силахъ былъ воспренятствовать ему притѣснять низложеннаго Никона и отправить въ ссылку царскаго духовника Савинова. Патріархъ Іоакимъ замѣтилъ, что этотъ близкій къ особѣ царя человѣкъ настроисаетъ молодого государя противъ патріарха, созваль соборъ, обвинилъ Савинова въ безиравственныхъ поступкахъ, и Савиновъ былъ сосланъ въ Кожеезерскій монастырь; царь долженъ былъ покориться.

Политика Москвы въ первыхъ годахъ Өедорова царствованія обращалась главнымъ образомъ на малороссійскія дъла, которыя впутали Московское Государство въ непріязненныя отношенія къ Турціи. Чигиринскіе походы,

страхъ, внушаемый ожиданіемъ нападенія хана въ 1679 году, требовали напряженныхъ мъръ, отзывавшихся тягостно на народъ. Цълые три года всъ вотчины были обложены особымъ налогомъ по полтинъ съ двора на военныя издержки: служилые люди не только сами должны были быть готовы на службу, но и ихъ родственники и свойственники, а съ каждыхъ двадцати-пяти дворовъ ихъ имъній они должны были поставлять по одному конному человъку. На юго-востокъ происходили столкновенія съ кочевыми народами. Еще съ начала царствованія Алексъя Михайловича, калмыки, подъ начальствомъ своихъ тайшей, то дълали набъги на русскія области, то отдавались подъ власть русскаго государя и помогали Россіи противъ крымскихъ татаръ. Въ 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими козаками: правительство приняло сторону калмыковъ и запрещало козакамъ безпоконть ихъ; тогда главный калмыцкій тайша или хань, Аюка, сь другими подначальными ему тайшами, подъ Астраханью даль русскому царю шертную грамоту, по которой объщался сть имени всъхъ калмыковъ находиться навсегда въ подданствъ московскаго государя и воевать противъ недруговъ. Но такіе договоры не могли имъть надолго силы: донскіе козаки не слушали правительства и нападали на калмыковъ, отговариваясь тъмъ, что калмыки первые нападали на козачьи городки, брали въ плънъ людей, угоняли скотъ. Калмыки съ своей стороны представляди, что миръ нарушенъ козаками, царскими людьми, а потому и шерть, данная царю, уже теряла силу, и отказывались служить царю. Аюка сталь переговаривать и дружить съ крымскимъ ханомъ, а его подчиненные нападали на русскія поселенія. Предълы западной Сибири безпокоили башкиры, а далже, около Томска, дълали наобъги киргизы. Въ восточной Споири возмутились якуты и тунгусы, платившіе ясакъ, выведенные изъ терптнія грабительствами и насиліями воеводъ и служилыхъ людей, но были укрощены.

Во внутреннихъ дълахъ сначала происходило мало новаго <sup>1</sup>), подтверждались или расширялись распоряженія предыдущаго парствованія <sup>2</sup>). Въ народѣ не утихало волненіе, возбужденное расколомъ, напротивъ, все болѣе и болѣе принимало широкій размѣръ и мрачный характеръ. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа, поучали его не ходить въ церковъ, не креститься тремя перстами, толковали, что приближаются послѣднія времена, наступаетъ царство антихриста, скоро затѣмъ міръ сей постигнетъ конецъ, и теперь благочестивымъ христіанамъ ничего не остается, какъ отрекаться отъ всѣхъ прелестей міра и добровольно идти на страданіе за истинную вѣру. Такія пустыни появлялись во многихъ мѣстахъ на сѣверѣ, на Дону, но особенно въ Споири. Воеводы посылали разгонять ихъ, но фанатики сами сожигались, не допуская къ себѣ гопителей и въ этомъ случаѣ оправдывали себя примѣромъ мучениковъ, особенно св. Манееы, которая сожглась, чтобы

не поклониться идоламъ 8).

Такъ, между прочимъ, издано было нѣсколько распоряженій относительно вотчинъ; запрещено было давать вотчины и помѣстья церквамъ въ 1677 году.
 Еще до ссылки Матвѣева расширена была привилегія, даниля при Алексѣѣ

<sup>2)</sup> Еще до ссылки Матвева расширена была привелегія, данная при Алексіє Михайловичі серебряных діль мастеру Ножевникову на исканіе серебряной, золотой и мідной руды. Ножевниковь съ товарищами нісколько літь уже скиталоя по сівернымь краямь и не нашель руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогіє камни и всякія пскопаемыя богатства на Волгі, Камі и Окі. Видно, что правительство очень завимала мыль отысканія металловь. Нелишнимь считаюмь также упомянуть о подтвержденіи укава царя Алексія Михайловича, чтобы не посылать въ Москву рыбу, меньше указанной міры, а мелкую педорослую рыбу велісно бросать обратно въріку, чтобы не перевести заводу". Распоряженіе это замічательно тімь, что показываеть заботливость правительства о сбереженій рыков, важной отрасли хозяйства.

<sup>9)</sup> Въ Тобольскомъ увадъ, напр., чернецъ Данило съ единомышленниками завелъ пустынь, куда набралось до трексотъ душъ обоего пола. Двъ чернецы и двъ дъвн всенародно бъсповались, бились о землю, кричали, что видить Пресвятую Богородицу, которая повелъваеть имъ убъждать людей, чтобъ не крестились тремя перстами, не ходили въ церковь, не поклонялись четырекконечному кресту, который есть не что иное, какъ антихристова печать. Данило всъхъ приходящихъ и старыхъ и малыхъ по-

Въ 1679 году царь Федоръ Алексъевичъ, уже достигшій семнадцатильтпяго возраста, приблизиль къ себъ двухъ любимцевъ: Ивана Максимовича Языкова и Алексъя Тимовеевича Лихачева. Это были люди ловкіе, способные и, сколько можно заключить по извъстнымъ намъ событіямъ, добросовъстные. Языковъ былъ назначенъ постельничимъ. Молодой царь, воспитанный Симеономъ Полоцкимъ, былъ любознателенъ, посъщалъ типографію и типографскую школу, любиль читать и поддавался мысли своего учителя Симеона образовать высшее училище въ Москвъ. Мало-по-малу становится замътнъе усиленіе правительственной дъятельности. Изданъ рядъ распоряженій, прекращавшихъ злоупотребленія и запутанность въ дёлахъ по владінію и вотчинами и помъстьями. Такъ, напр., вощло въ обычай, что владълецъ вотчины продаваль или передаваль другому — родственнику или же чужому по крови, послъ себя свое имвніе, съ условіемь, чтобы тоть содержаль его вдову и двтей или родственниковъ — обыкновенно лицъ женскаго пола, напр., дочерей или племянниць; получившій вотчину обязань быль выдавать замужь такихь дівиць, какъ бы родныхъ сестеръ своихъ. Но такія условія не исполнялись, и по этому поводу состоялся законъ отбирать такія вотчины, если владёлець не исполнитъ условія, на которомъ получилъ вотчину, --- и отдавать ихъ прямымъ обойденнымъ наслъдникамъ. Бывали еще такія злоупотребленія: мужья насиліями и побоями принуждали женъ своихъ продавать и закладывать ихъ собственныя вотчины, полученныя въ приданое при выходъ замужъ. Постановлено было не записывать вы повсемъстномы приказъ, какы дълалось до того времени, такихъ актовъ, которые совершались мужьями отъ имени женъ безъ ихъ добровольнаго согласія. Ограждены были также вдовы и дочери, получавшія послѣ мужьевь и отцовь прожиточныя имінія, которыя у нихь нерідко отнимали наслъдники. Въ это время вообще замътно желаніе, чтобы вотчины не выходили изъ рода владъльцевъ, и потому запрещалось впредь отдавать по духовнымъ вотчины мимо прямыхъ наследниковъ, а также и дарить ихъ въ чужія руки. Самыя помъстья подчинялись тому же родовому началу: было постановлено, чтобы выморочныя помъстья давались только родственникамъ, хотя бы и дальнимъ, прежнихъ владъльцевъ. Родственникъ имълъ право законно искать возвращенія себѣ помъстьевъ, поступившихъ въ чужой родъ. Такимъ образомъ, помъстное право почти исчезло и переходило въ вотчинное. Сынъ считаль себя въ правъ просить правительство дать ему помъстье или какуюнибудь награду, следовавшую его отцу за службу, если отецъ не успель ее получить.

Въ ноябръ того же 1679 года уничтожилось нѣкогда важное званіе губныхъ старостъ и цѣловальниковъ. Повсемѣстно велѣно было сломать губныя избы и всѣ уголовныя дѣла передавались вѣдѣнію воеводъ: вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожались разныя мелкія подати на содержаніе губныхъ избъ, тюремъ, сторожей, палачей, издержка на бумагу, чернила, дрова и пр. Тогда же были уничтожены особые сыщики, присылаемые изъ Москвы по уголовнымъ дѣламъ, сборщики, также пріѣзжавшіе изъ Москвы, горододѣльцы и приказчики разныхъ наименованій: ямскіе, пушкарскіе, засѣчные, осадные, у житницъ головы и пр. Всѣ ихъ обязанности сосредоточивались въ рукахъ воеводъ. Правительство, вѣроятно, имѣло цѣлью упростить управленіе и избавить народъ

отъ содержанія многихъ должностныхъ лицъ.

Въ мартъ 1680 года предпринято было межевание вотчинныхъ и помъщичьихъ земель — важное предприятие, которое вызывалось желаниемъ прекратить споры по поводу рубежей, доходившие очень часто до дракъ между крестыянами спорившихъ сторонъ, а иногда и до смертоубійства. Всёмъ помѣ-

стригаль въ монашество и убъждаль не допускать къ себъ ратныхъ людей, но самимъ предать себя сожжению; съ этою цълью они заранве приготовили смолы, пеньки, бересту и услышавши что тобольский воегода послаль противъ нихъ отрядъ, сожились въ своихъ избахъ. Ихъ примъръ увлекъ другихъ къ такому же изувърскому подвигу.

предписано объявить о числё имёющихся у нихъ крестьянскихъ дворовъ. Относительно самихъ крестьянъ не было сдёлано важныхъ измёненій въ законодательствъ, но изъ дёлъ того времени видно, что крестьяне почти уже окончательно сравнялись съ холопами по своему положенію, хотя все-таки юридически отличались отъ послёднихъ тёмъ, что въ крестьяне поступали по судной, а въ холопы по кабальной записи. Тёмъ не менъе, владълецъ не только бралъ своихъ крестьянъ въ дворовые, но даже бывали случаи, когда продавалъ вотчинныхъ крестьянъ безъ земли.

Льтомъ 1680 года царь Өедоръ Алексъевичъ увидълъ на крестномъ ходъ дъвицу, которая ему понравилась. Онъ поручилъ Языкову узнать кто она, и Языковъ сообщилъ ему, что она дочь Семена Өедоровича Грушецкаго, по имени Агаеья. Царь, не нарушая дъдовскихъ обычаевъ, приказалъ созвать толпу дъвицъ и выбралъ изъ нихъ Агаеью. Бояринъ Милославскій пытался разстроитъ этотъ бракъ, чернилъ царскую невъсту, но не достигъ цъли и самъ потерялъ вліяніе при дворъ. 18 іюля 1680 года царь сочетался съ нею бракомъ. Новая царица была незнатнаго рода и, какъ говорятъ, по происхожденію полька. При дворъ московскомъ стали входить польскіе обычан, начали носить кунтуши, стричь волосы по-польски и учиться польскому языку. Самъ царь, воспитанный Симеономъ Ситіяновичемъ, зналъ по-польски и читалъ польскія книги. Языковъ послѣ царскаго брака получилъ санъ окольничаго, а Лихачевъ заступиль его мъсто въ званіи постельничаго. Кромѣ того, приблизился къ царю молодой князь Василій Васильевичъ Голицынъ, впослѣдствіи игравинй важнъй-

шую роль въ Московскомъ Государствъ.

Заключенный въ это время мирь съ Турціею и Крымомъ лотя и не быль блистателенъ, но по крайней мъръ облегчалъ народъ отъ тъхъ усилій, которыхъ требовала продолжительная война, и потому былъ принять съ большою радостью. Правительство обратилось къ внутреннимъ распоряженіямъ и преобразованіямъ, которыя показывають уже нъкоторое смягченіе нравовъ. Такъ, еще въ 1679 году быль составлень, но потомъ повторенъ въ 1680 и, въроятно, приведенъ въ исполнение законъ, прекращавший варварския казни отсъчения рукъ и ногъ и замѣнившій ихъ ссылкою въ Сибирь. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ позорное наказаніе кнутомъ зам'внилось пенею, какъ, напр., за порчу межевыхъ знаковъ или за корчемство. Въ челобитныхъ, подаваемыхъ царю, запреидалось раболъпное выражение: чтобы царь умилосердился «какъ Богъ»; запрещалось простымь людямь при встрвчв съ боярами вставать съ лошадей и кланяться въ землю. Для распространенія христіанства между магометанами въ мат 1681 г. постановлено было отобрать крестьянъ христіанской втры отъ татарскихъ мурзъ. но оставлять имъ попрежнему власть надъ ними, если они примутъ христіанство; да сверхъ того положено поощрять принимавшихъ крещеніе инородцевъ деньгами.

Межеваніе земель, предпринятое въ прошломъ году, не только не достигало цѣли прекращенія дракъ по поводу границъ владѣпій, но еще усплибало ихъ, потому что пока оно еще не было окончено, то возбуждало новые вопросы о границахъ; до правительства доходили слухи о безчинствахъ, которыя дѣлали вотчинники и помѣщики, о нападеніяхъ ихъ другъ на друга и убійствахъ. Въ маѣ 1681 года изданъ былъ законъ объ отнятіи спорнычъ земель у тѣхъ владѣльцевъ, которые начнуть самоуправства и будутъ посылатъ своихъ крестьянъ на драку, и о строгомъ наказаніи крестьянъ, если они безъ вѣдома владѣльцевъ станутъ драться между собою за границы; велѣно было также ускорить дѣло размежеванія и умножить число межевщиковъ, выбираемыхъ писцами. Вмѣсто того, чтобы по старому обычаю предоставить имъ брать такъ-называемые кормы съ обывателей, имъ пазначено было денежное жалованье, деньга съ четверти земли, а другая деньта в польтельность статура деньта съ четверти земли, а другая деньта польтельность статура в польтельность на при деньта съ четверти земли, а другая деньта польтельность статура в польтельность.

га давалась подъячему съ тъми, которые съ нимъ были для подмоги.

Въ іюлѣ того же года вышло два важныхъ распоряженія: были уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы. Поводомъ къ этому

измъненію было то, что порядокъ отдачи на откупъ вель за собою безпорядки и убытки кази:: откупщики винной продажи перебивали другъ у друга барыши и пускали дешевле свое вино, стараясь одинъ другого подорвать. Вмъсто откуповъ опять введены были върные головы и цъловальники, выбранные пать торговых в промышленных в людей. Для пабтжанія безпорядков в запрещались вообще изъятія и особыя права на домашнее производство хмельныхъ наинтковь, исключая помъщиковь и вотчинниковь, которымь позволялось приготовлять ихъ, но только внутри своихъ дворовъ и никакъ не на продажу.

Среди всёхъ этихъ заботъ правительства умерла парица Аганья (14 іюля 1681 г.) отъ родовъ, а за нею и новорожденный младенецъ, крещенный

полъ именемъ Иліи.

Не знаемъ, какъ подъйствовало на болъзпеннаго царя это семейное несчастіе, но д'вятельность законодательная и учредительная не пріостанавливалась. Важное дело межеванія встречало большія затрудненія: помещики и вотчинники жаловались на писцовъ, которымъ было поручено межеваніе. а писцы, которые были также изъ помъщиковъ, на землевладъльцевъ: такимъ образомъ правительство должно было отправлять еще особыхъ сыщиковъ для разопрательства споровъ между владъльцами земель и межевщиками. и грозило тъмъ и другимъ потерею половины ихъ помъстій: другая половина отдавалась жень и дьтямъ виновнаго. Сдъланы были изменения въ порядкъ приказнаго дълопроизводства: всъ уголовныя дъла, которыя производились частью въ Земскомъ приказъ, а иногда и въ другихъ, вельно было соединить въ одномъ Разоойномъ приказъ: Холопій приказъ облав уничтожень вовсе и всѣ дѣла изъ него перенесены были въ Судный приказъ. Наконецъ. затѣвалось важное дъло составленія дополненій къ Уложенію и по встмъ приказамъ вежьно было написать статьи по такимъ случаямъ, которые не были приняты во внимание Уложениемъ.

Въ церковномъ быту совершались важныя преобразованія. Быль созванъ церковный соборъ, одинъ изъ важныхъ въ русской исторіи. На этомъ соборъ (какъ на Стоглавомъ и другихъ) отъ имени царя дълались предложенія или вопросы, на которые сл'ядовали соборные приговоры. Возникла потребность основанія новыхъ епархій, особенно въ виду того, что везді умножались «церковные противники». Правительство предлагало завести у митрополитовъ подначальныхъ имъ епископовъ, но соборъ нашелъ такой порядокъ неумъстнымъ, опасаясь, что отъ этого между архіереями будуть происходить распри о сравнительной ихъ «высости». Соборъ предпочель другую мъру: учредить въ нъкоторыхъ городахъ особыя независимыя епархіи. Такимъ образомъ. были основаны архіепископства въ Сѣвскѣ 1). въ Холмогорахъ 2). въ Устюгь 3), въ Енисейскъ: вятская епископія возвышена была въ архіепископію: назначены были епископы: въ Галичь. Арзамась. Уфь. Танбовь (Тамбовъ 4). Воронежъ 5), Болховъ 6) и въ Курскъ. На содержание новыхъ архиерействъ отводились разные монастыри съ ихъ вотчинными крестьянами и со всьми угодьями. Со стороны царя было сдълано указаніе на отдаленныя страны Сибири, гдъ пространства такъ велики, что отъ епархіальнаго города надобно вхать цвлый годъ и даже полтора, и эти страны легко двлаются убъжищемъ противниковъ церкви: но соборъ не ръщился тамъ учреждать епархій «малолюдства ради христіанскаго народа», а ограничился постановленіемь посылать туда архимандритовь и священниковь для наученія въ въръ.

6) Болховъ, Мденскъ, Карачевъ, Кромы, Орелъ, Новосиль.

Города Сѣвскъ, Трубчевскъ, Путивль, Рыльскъ.
 Холмогоры, Архангельскъ, Мезень, Кевроль, Пустозерскъ, Пинега, Вага съ пригородами.

<sup>3)</sup> Устюгь, Сольвычегодскъ, Тотьма съ пригородами.

<sup>4)</sup> Тапбовъ, Козловъ, Доброе Городище съ пригородами.
5) Воронежъ, Елецъ, Романовъ, Орловъ, Костинскъ, Коротоякъ. Усмань и пр. Сюда былъ назначенъ епископомъ св. Митрофанъ.

По вопросу о противодъйствіи расколу соборъ, не имъя въ рукахъ матеріальной силы, главнымъ образомъ предавалъ это дъло свътской власти: вотчинники и помъщики должны извъщать архіереевъ и воеводь о раскольничьихъ сходонщахъ и мольбищахъ, а воеводы и приказные люди будутъ посылать служилыхъ людей противъ тъхъ раскольниковъ, которые окажутся непослушными архіереямъ. Сверхъ того соборъ просилъ государя, чтобъ не давались никакія грамоты на основаніе новыхъ пустынь, въ которыхъ обыкновенно служили по старымъ книгамъ; вмъстъ съ тъмъ велъно уничтожить въ москвъ палатки и амбары съ иконами, называемыя часовнями, въ которыхъ священники совершали молебны по старымъ книгамъ, а народъ стекался туда толпами, виъсто того, чтобы ходить въ перкви и слушать литургію; наконецъ, постановлено было устроить надзоръ, чтобъ не продавались старопечатныя книги и разныя писанныя тетрадки и листочки съ выписками изъ св. писанія, которыя были направлены противъ господствующей церкви въ защиту старо-

обрядства и сильно поддерживали расколь.

На этомъ же церковномъ соборъ было обращено внимание на давнія безчинства, противъ которыхъ напрасно вооружались прежніе соборы: запрещалось монахамъ шататься по улицамъ, въ монастыряхъ держать кръпкіе напитки, разносить по кельямъ пищу, устраивать пиры. Замъчено было, что черницы во множествъ по домамъ сидъли, по перекресткамъ, и просили милостыню; большая часть ихъ даже никогда не жила въ монастыряхъ, ихъ постригали въ домахъ и онъ оставались въ міру, нося черное платье. Такихъ черницъ вельно было собрать и устроить для нихъ монастыри изъ нъкоторыхъ бывинхъ прежде мужскими. Монахинямъ запрещалось самимъ управлять монастырскими вотчинами, а это дёло поручалось назначеннымъ отъ правительства старикамъ, дворянамъ. Запрещалось въ домовыхъ церквахъ держать вдовыхъ священниковъ, потому что, какъ замвчено было, они вели себя безчинно. Обращено было внимание на нищихъ, которыхъ тогда накопилось повсюду чрезвычайное множество; они не только не давали никому проходу по улицамъ, но съ криками просили подаянія, въ церквахъ во время богослуженія. Ихъ вельно разобрать, и тъхъ, которые окажутся больными, содержать на счетъ царской казны, «со всякимъ довольствомъ», а лёнивыхъ и здоровыхъ принудить къ работъ. Дозволено было посвящать священниковь въ православные приходы, находившіеся во владеніяхъ Польши и Швеціи, но только съ темъ, если последуеть объ этомъ просьба отъ прихожанъ съ надлежащими документами и съ грамотами отъ своего правительства. Это правило было важно въ томъ отношеніи, что подавало поводъ русской церкви вифшиваться въ духовныя дъла сосъдей 1).

Въ томъ же ноябръ 1681 года состоялся указъ о созвани собора служилыхъ людей для «устроенія и управленія ратнаго дъла». Въ самомъ указъ было сбращено вниманіе на то, что въ прошедшія войны непріятели Московскаго Государства показали «новые въ ратныхъ дълахъ вымыслы», посредствомъ которыхъ одерживали верхъ надъ московскими ратными людьми; надлежало разсмотръть эти «нововымышленныя непріятельскія хитрости» и устроить гойско такъ, чтобы въ военное время оно могло вести борьбу противъ пепріятеля.

Соборъ собрался въ январъ 1682 года. Выборные люди съ перваго же раза выразили сознание необходимости ввести европейское раздъление войска па роты, вмъсто сотенъ, подъ начальствомъ ротмистробъ и подручниковъ, вмъсто сотенныхъ головъ. Вслъдъ затъмъ выборные люди подали мысль

<sup>1)</sup> На соборѣ этомъ было замѣчено, что Ряза Господня, присланиая при патріархѣ Филаретѣ изъ Персіи, была разрѣзана на кусочки, которые хранились въ разныхъ мѣстахъ въ ковчегахъ: велѣно было всѣ эти кусочки собрать и держать въ одномъ ковчегѣ въ Успенской церкви. Въ Благовѣщенскомъ соборѣ было много частицъ мощей въ небреженіи: велѣно было большую часть ихъ роздать по монастырямъ и церквамъ, остальныя же хранить за царскою печатью, а въ великую иятницу, какъ прежде и дѣлалось, приносеть для омовенія въ Успенскій соборъ.

уничтожить мъстничество, чтобы всъ, какъ въ приказахъ, такъ и въ полкахъ и въ городахъ, не считались мъстами, и поэтому всъ такъ-называсмые «разрядные случаи» искоренять, дабы они не служили поводомъ къ помъхъ въ дълахъ.

Мы не знаемъ навърпо, сами ли выборные люди по своему усмотрънію сдълали это предложение, или мысль эта была внушена имъ отъ правительства. во всякомъ случав мысль эта достаточно созрвла въ то время, потому что во все продолжение предшествовавшихъ войнъ, по царскому повельнию, всъ были безъ мъсть, а въ посольскихъ дълахъ мъстничество уже давно было устранено. За два года передъ тъмъ состоялся указъ, которымъ постановлялось устранить рсякое мъстничество въ крестныхъ ходахъ: въ этомъ указъ было сказано, что уже и прежде въ такихъ случаяхъ между служилыми людьми не наблюдалось мъстничество, но въ послъднее время стали являться челобитныя съ указапіемъ разныхъ прежнихъ случаевъ; поэтому-то на будущее время сочтено было <u>необходимымъ поставить правиломъ. чтобы такихъ челобитныхъ болъе не было</u> подъ страхомъ наказанія. Такимъ образомъ, обычай считаться мъстами самъ собою уже выходиль изъ употребленія; служилые люди привыкли обходиться безъ мъстничества; только немногіе приверженцы старыхъ предразсудковь хватались за разрядные случаи для удовлетворенія своего тщеславія и докучали этимъ правительству. Оставалось только юридически уничтожить мъстничество, чтобы на будущее время оно не вошло опять въ силу. Царь представиль этоть вопрось на обсуждение патріарха сь духовенствомь и боярь съ думными людьми. Духовенство признало мъстническій обычай, противный христіанству, Божьей заповъди о любви, источникомъ зла и вреда для царственныхъ дълъ; сояре и думные люди прибавили, что следуеть все разрядные случаи искоренить совершенно. На основаніи такого приговора царь приказаль сжечь вст разрядныя книги, дабы впередъ никто не могъ считаться прежними случаями, возноситься службою своихъ предковъ и унижать другихъ. Книги были преданы огню въ съняхъ царской передней палаты, въ присутствіи присланныхъ оть патріарха митрополитовъ и епископовъ и назначеннаго для этого дёла отго царя боярина Михаила Долгорукова и думнаго дьяка Семенова. Всъ. у кого въ домахъ были списки съ этихъ книгъ и всякія письма, относившіяся къ мъстническимъ случаямъ, должны были доставлять въ разрядъ, подъ страхомъ царскаго гнъва и духовнаго запрещенія. Затьмь вмъсто разрядныхъ мъстническихъ **гнигъ** велѣно было въ разрядѣ держать родословную книгу и составить новую для такихъ родовъ, которые не записаны были въ прежней родословной книгъ, по которымъ члены значились въ разной царской служов; всъмъ позволено было держать у себя родословныя книги, но уже онъ не имъли значеніи при отправленіи служебныхь обязанностей 1). Несмотря на уничтоженіе м'єстничества. тогдашнее правительство не думало, однако, лишать служилыхъ людей отличій по знатности ихъ положенія. Такимъ образомъ установлялись правила, какъ следуетъ каждому сообразно своему чину ездить по городу: бояре, окольинчіє и думные люди могли, напр., вздить въ каретахъ и саняхъ въ обыкновенные дни на двухъ лошадяхъ, въ праздники на четырехъ, а на свадьбахъ на шести; другимъ же, ниже ихъ чиномъ (спальникамъ, стольникамъ, стряпчимъ,

<sup>1)</sup> Тогда же быль, въроятно, составлень проекть, по которому бояре, окольниче и думные люди раздълялись по степени, не по роду, а по занимаемымъ имп мъстамъ. Такимъ образомъ, боярамъ давались разныя названія: однимъ по городамъ, надъ которыми ихъ назначали намъстниками (напр., намъстникъ астраханскій занималь между намъстниками четвертое мъсто по важности города, а между боярами вообще одиннадиатую степень; псковскій—между намъстниками пятое мъсто, между боярами тринадиатую степень; смоленскій—между намъстниками шестое мъсто, между боярами одинвадатую степень и т. д.), другимъ чины, переведенные съ греческаго языка и завмствованные изъ византійской придворной жизни, папр., боляринь надъ пъхотою. боляринь надъ кояною ратью, боляринь и дворецкій и т. д. Въ этомъ проектъ, не приведенномъ въ исполненіе, въроятно, за смертью цари Федора, видънь зародышъ той чиновничьей лъстницы, которую создаль Петръ табелью о рангахъ.

дворянамъ), дозволялось зимою **ъздить въ саняхъ на одной лошади, а лътомъ** верхами. Подобно тому же являться ко двору дозволено было сообразно чину.

Предстояло еще одно важное преобразованіе: въ декабръ 1681 года послѣдоваль указъ: прислать въ Москву выборныхъ людей торговаго сословія со всѣхъ городовъ (кромѣ сибирскихъ), а также изъ государевыхъ слободъ и селъ «для уравненія людей всякаго чина въ платежѣ податей и въ отправленіи выборной службы». Но этотъ соборъ, сколько намъ извѣстно, не состоялся.

Царь между тъмъ день ото дня ослабъвалъ, но ближніе его поддерживали въ немъ надежду на выздоровленіе, и онъ вступилъ въ новый бракъ съ Мареой Матвъевной Апраксиной, родственницей Языкова. Первымъ послъд-

ствіемъ этого союза было прощеніе Матвъева.

Сосланный бояринь и всколько разъ писаль царю изъ ссылки челобитныя, оправдывая себя оть ложно взведенныхъ на него обыненій, просиль ходатайства патріарха, обращался къ разнымъ боярамъ и даже къ своимъ врагамь; такъ, напр., онъ писалъ къ злейшему изъ своихъ враговъ Богдану Матвъевичу Хитрово, убъждалъ воспомянуть прежнюю милость его къ нему и «работишку его», Матвъева, поручалъ просить о томъ же боярыню Анну Петровну, которая, какъ мы сказали, постоянно клеветала на Матвъева: «Я — писаль онъ изъ Пустозерска — въ такое мъсто посланъ, что и имя его пастоящее Пустозерскъ: ни мяса, ни калача купить нельзя; хлъба на двъ денежки не добудешь; одинъ борщъ 'вдятъ, да муки ржаной но горсточк'в прибавляють, и такъ дълають только достаточные люди; не то, что купить, именемъ Божьимъ милостыни выпросить не у кого, да и нечего. А у меня. что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено: растеряно, раскрадено, разсыпано, выточено...» Въ 1680 г., посят бракосочетанія царя съ Грушецкой, Матвъева въ видь облегченія перевезли въ Мезень съ сыномъ, съ учителемъ сына шляхтичемъ Поборскимъ и прислугою, всего до 30 человъкъ, давали ему 156 руб. жалованья, кромъ того, отпускали хлъбнаго зерна, ржи, овса, ячменя. Но это мало облегчило его участь. Умоляя снова государя даровать ему свободу, Матвъевъ писаль, что такимъ образомъ «будеть на день намь холопемъ твоимъ и сиротамъ нашимъ по три денежки...» «Нерковные противники, —писалъ Матвъевъ въ томъ же письмъ, -- Аввакумова жена и дъти получають по грошу на человъка, а малые по три денежки, а мы, холопи твои. не противники ни церкви, ни вашему царскому повельнію». Впрочемь, мезенскій воевода Тухачевскій любиль Матвъева и старался чемь только могь облегчить судьбу сосланнаго боярина. Главный недостатокъ состояль въ томъ, что въ Мезени трудно было доставать хлѣба. Жители питались дичью и рыбою. которыя были тамъ въ большомъ изобиліи, но отъ недостатка хльба свирьиствовала тамъ цынга.

Въ январъ 1682 года, какъ только царь объявиль своей невъстой Мароу Апраксину, отправленъ быль капитанъ стремяного полка Иванъ Лишуковъ въ Мезень съ указомъ объявить боярину Артамону Сергъевичу Матвъеву и сыну его, что государь, признавъ ихъ невинность, приказалъ вернуть ихъ изт ссылки, возвратить имъ дворь въ Москвъ, подмосковныя и другія вотчины в пожитки, оставшіеся за раздачею и продажею; пожаловаль имъ въ вотчину изъ дворцовыхъ селъ Верхній Ландехъ съ деревнями (въ суздальскомъ увадъ). и приказаль свободно отпустить боярина съ сыномъ въ городъ Лухъ, давши имъ подорожную и ямскія подводы, а въ Лухъ дожидаться новаго царскаго указа. Этой милостью Матвъевъ быль обязань просьбъ царской невъсты, которая была его крестница. Хотя царь и объявиль, что признаеть Матвъева совершенно невиннымъ и ложно оклеветаннымъ, хотя передъ освобождениемъ Матвъева велъль отправить въ ссылку одного изъ его клеветниковъ, врача Давида Берлова, но не ръшился, однако, возвратить боярина въ Москву: — очевидно, препятствовали царскія сестры, ненавидівшія Матвісва, и молодая царица не имъла еще настолько силы, чтобы привести царя къ такому поступку, который бы до крайности раздражиль царевень. Тъмъ не менъе, одна-



Коронованіе царей Іоанна и Петра Аленсьевичей. Св. рпс. К. Брожа.

ко, молодая царица въ короткое время пріобрѣла столько силы, что примириль царя съ Натальей Кирилловной и царевичемъ Петромъ, съ которыми, по вы раженію современника, у него были «неукротимыя несогласія». Но недолю пришлось царю жить съ молодою женою. Черезъ два мѣсяца съ небольшим послѣ своей свадьбы, 27 апрѣля 1682 года, онъ скончался, не достигши 21 года отъ рожденія.

## XIII.

## ЦАРЕВНА СОФЬЯ.

Событія, посл'вдовавшія по смерти царя Оедора, р'взко бросаются въ гла за своимъ несходствомъ съ прежними явленіями исторической жизни въ Россіи Во главъ правленія стала дъвица, — событіе небывалое до того времени н Руси. Но не сладуеть видать въ немь признака коренного изманенія понятій господствовавшихъ въ Россіи; событіе это совершилось само собою вслідстві того, что царская семья очутилась въ такихъ условіяхъ, въ какихъ не был прежде. Царскія дочери до тёхъ поръ жили затворницами, никъмъ не видимыя кромф близкихъ родственниковъ, и не смъли даже появляться публично. Эт зависьло, главнымъ образомъ, отъ того монашескаго взгляда, который господ ствоваль при московскомъ дворъ и дошель до высшей степени силы при Рома новыхъ. Боязнь гръха, соблазна, искущенія, суевърный страхъ порчи, изгла за, — все это заставляло держать царевенъ взаперти. Ведичіе ихъ происхо жденія не допускало отдачи ихъ въ замужество за подданныхъ, а отдавать их за иностранныхъ принцевъ было трудно, потому что тогдашнее благочесті приходило въ соблазнъ при мысли о брачномъ союзъ съ неправославными. На добно замътить, что вообще уединеніе женщинь, а въ особенности дъвицт господствовавшее въ высшемъ классъ московскихъ людей, исходило не изъ на родныхъ обычаевъ и не было темъ гаремнымъ положениемъ женскаго пола, н которое онъ осужденъ на Востокъ; оно происходило изъ опасенія гръха и со олазна, истекало изъ того благочестія, которое считало монашество высшим богоугоднымъ образцомъ жизни и признавало нравственнымъ долгомъ каждо христіанской души приближаться къ этому образцу 1). Теремное удаленіе жен щинъ отъ общества могло быть то строже, то слабъе, смотря по тому, въ ка кой степени кругъ, въ которомъ онб жили, подчинялся такому монашеском взгляду. Гдт болте было желанія, чтобь домъ походиль на монастырь, там отъ женщины, ради сохраненія ея цъломудрія, не только тълеснаго, но и ду шевнаго, требовали строгаго затворничества; гдв, напротивъ того, меньше к этому стремились, тамъ женщина была менье связана. Притомъ же умъ всегд очень уважался на Руси; и умной личности женскаго пола не трудно было за явить себя, если только въ томъ семейномъ кругу, въ которомъ она находилась сслабнуть связывавшія ее путы монашескихь приличій. Дочери царей Михаи ла Оедоровича и Алексъя Михайловича, людей крайне набожныхъ и строго со блюдавшихъ всякую мелочную обрядность благочестія, естественно были осу ждены на теремное заключеніе, при жизни своихъ отцовъ, и выходили тольк въ церковь. Постоянный строгій надзоръ тяготъль надъ ними. Но со смерты Алексъя Михайловича этотъ надзоръ прекратился. Мачихи онъ не терпъли: притомъ не считали себя нравственно обязанными повиноваться еще слишком молодой женщинъ. Старшій братъ Өедоръ быль вь такомъ состояніи, что н только не могь присматривать надъ сестрами, а самъ нуждался въ присмотр и уходь: другой брать, Ивань, быль молодь и слабоумень, о Петры и говорит печего: онъ былъ еще ребенокъ. Шесть царевенъ очутились на полной свободъ

Отъ этого женщина пожилая свободно обращалась въ обществъ, и если был умна, то пользовалась даже нъкоторымъ аначеніемъ.

могли вести себя, какъ угодно; по ихъ сану никто изъ подданныхъ не смѣдъ имъ перечить. Нѣкоторыя изъ нихъ воспользовались своей свободой только для того, чтобы нарядиться въ польское платье или же для того, чтобы заводить любовныя связи; третья изъ нихъ по возрасту, Софьи, хоти также вела далеко не постную жизнь, но отличалась отъ другихъ замѣчательнымъ умомъ и способностями. Она болѣе своихъ сестеръ приблизилась къ Өедору и почти не отходила отъ него, когда онъ страдаль своими недугами; такимъ образомъ, она присучила бояръ, являвшихся къ царю, къ своему присутствію, сама привыкла прислушиваться къ разговорамъ о государственныхъ дѣлахъ и, вѣроятно, до извѣстной степени уже участвовала въ нихъ при своемъ передовомъ умѣ. Ей было тогда за 25 лѣтъ. Иностранцамъ она казалась вовсе некрасивою и отличалась тучностью, но послѣдняя на Руси считалась красотою въ женщинѣ.

Смерть царя Оедора съ перваго же разу возбудила важный вопросъ: кто будетъ царемъ? Положеніе было почти такое же, какъ по смерти Грознаго. Изъ двухъ царевичей старшій Иванъ быль слабоумень, бользнень и вдобавокъ подсльповать, младшій Петрь быль десяти льть, но выказываль уже необычайныя способности. Возведеніе Ивана на престоль повлекло бы за собою на все время царствованія необходимость передать правленіе въ чужія руки и естественно прежде всего усилило бы значение власти Софыи, какъ самой умной изь особь царской фамиліи. Избраніе Петра потребовало бы также боярской опеки на непродолжительное время. Нужно было рышить вопросъ тотчасъ же, и воть, въ самый день смерти Оедора, какъ только ударъ колокола возвъстилъ Москвъ о кончинъ царя, бояре събхались въ Кремль. Между ними большинство уже было на сторон'в Петра; главными руководителями его партіи были два брата Голицыныхъ: Борисъ и Иванъ, и четверо Долгорукихъ (Яковъ, Лука. Борись и Григорій), Одоевскіе, Шереметевы, Куражинь, Урусовь и др. Бояре эти прибыли на совътъ даже въ панцыряхъ, опасаясь смятенія. Бывшій любимецъ царскій, Языковъ, не выназываль явнаго расположенія ни къ той, ни къ другой сторонъ.

Патріархъ Іоакимъ, какъ самое почетное лицо послѣ царя, предсѣдательствоваль въ этомъ совѣтѣ духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ и держаль къ нимъ рѣчь о необходимости немедленнаго выбора между двумя братьями умершаго бездѣтнаго царя, — «скорбнымъ главою» Іоанномъ и отрокомъ Петромъ. Онъ спрашивалъ: кого желаютъ избрать царемъ? Совѣтъ раздѣлился: большинство был за Петра, нѣкоторые поддерживали право первородства царевича Ивана. Чтобы прекратить недоумѣніе, патріархъ предложилъ совершить

избраніе царя согласіемъ всёхъ чиновъ Московскаго Государства,

Немедленно созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякаго

гванія гости, торговые, тяглые и всяких чиновь выборные люди.

За нъсколько мъсяцевъ передъ тъмъ, въ декабръ 1681 года царь Өсдоръ указалъ созвать земскій соборъ «для уравненія людей всякаго чина въ платежъ податей и въ отправленіи выборной службы». Выборные люди были тогда налицо въ Москвъ, и могли явиться, по зову патріарха, для выбора цари немедленно въ Кремль именно потому, что уже находились въ Москвъ по другому дълу.

Выборные люди были спрошены съ Краснаго крыльца патріархомь въ

такомъ смыслѣ:

«Изволеніемъ и судьбами Божьими, великій государь царь Өедоръ Алексъевичъ всея Великія, и Малыя, и Бълыя Россіи, оставя земное царствіе, переселился въ въчный покой. Остались по немъ братія его, государевы чада: великіе князья Петръ Алексъевичъ и Іоаинъ Алексъевичъ. Кому изъ нихъ быть преемникомъ? или обоимъ вмъстъ царствовать? Объявите единодушнымъ согласіемъ намъреніе свое передъ всъмъ ликомъ святительскимъ, и синклитомъ царскимъ, и всъми чиновными людьми».

Неуливительно, что вста чины Московскаго Государства высказались въ пользу Петра. Слабоуміс Ивана было встамъ извъстно. Въроятно, многимъ также извъстны были и проблески необыкновенныхъ способностей младшаго царекича. Выборные закричали:

«Да будетъ единый царь и самодержецъ всея Великія и Малыя и Бълыя

Госсіи царевичь Цетръ Алексвевичь!»

Но раздались и противные голоса. Главнымъ крикуномъ былъ дворянинъ Максимъ Исаевичъ Сумбуловъ. Онъ началъ доказывать, что первенство принадлежитъ Ивану Алексъевичу 1). Его поддерживали немногіе, особенно изъстръльцовъ.

Патріархъ снова сделаль вопрось:

«Кому на престолъ Россійскаго царства быть государемь?»

Раздались-было снова голоса въ лользу Ивана, но ихъ покрыль громкій крикъ:

«Да будеть по изоранію всёхъ чиновь Московскаго Государства вели-

кимъ государемъ царемъ Петръ Алексъевичъ».

Новоизбранный царь находился въ это время въ хоромахъ, гдъ лежало тъло бедора. Патріархъ и святители отправились къ нему, нарекли царемъ и благословили крестомъ, а потомъ посадили на престолъ, и всъ бояре, дворяне, гости, торговые, тяглые и всякихъ чиновъ люди принесли ему присягу, поздравляли его съ восшествіемъ на престолъ и подходили къ царской рукъ.

Тяжело это было царевив Софьв, но и она, вмвств съ сестрами, должна была подходить къ Петру и поздравлять съ избраніемъ на царство сына нена-

вистной мачихи.

Во всъ концы Московскаго Государства отправлены были гонцы приво-

дить къ присягъ народъ. Послали звать Матвъева въ Москву.

На другой день отправлялось погребеніе Өедора. Трупъ царя несли стольшики въ саняхъ, а за нимъ въ другихъ саняхъ несли молодую вдову Мареу Матвъевну. Софья только одна изъ царевенъ, въ противность обычаю, шла за гробомъ, рядомъ съ Петромъ, которому одному, какъ царю, слъдовало присутствовать при погребеніи по тогдашнему церемоніалу. Софья такъ громко голосила, что покрывала вопль цълой толпы черницъ, которыя по обряду должны были причитывать надъ умершимъ. По окончаніи погребенія Софья, возвращаясь домой, всенародно вопила и причитывала: «Братъ нашъ, царь Өедоръ, нечаянно отошелъ со свъта отравою отъ враговъ. Умилосердитесь, добрые люди, надъ нами, спротами. Нътъ у насъ ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иванъ, нашъ братъ, не избранъ на царство. Если мы чъмъ передъ вами или боярами провинились, отпустите насъ живыхъ въ чужую землю къ христіанскимъ королямъ...»

Народъ былъ сильно встревоженъ словами Софьи, и особенно озадаченъ

быль обвиненіемь кого-то вь отравленіи царя.

Въ тотъ же день начались пререканія у Софьи съ царицею Натальею. Петръ, не дождавшись конца длиннаго обряда погребенія царя, простился съ мертвымь братомь, и ушель. Софья, вернувшись во дворець, послала отъ имени всъхъ сестерь монахинь упрекать царицу Йаталью — зачъмъ молодой царь ушелъ до окончанія погребенія. «Дитя долго не вло», отвъчала Нагалья Кирилловна: брать ся Иванъ Нарышкинъ при этомъ сказаль: «Кто умеръ, тотъ пусть лежить, а царь не умеръ».

Нарышкины тотчась подняли голову, особенно этоть самый молодой Ивань Кирилловичь, недавно вернувшійся изъ ссылки; онь началь высокомърно обращаться съ боярами и хотъль разыгрывать роль правителя государства за малольтствомъ царя. Всъ видьли и замъчали, что, по молодости льть,

это ему вовсе не пристало.

Казалось, трудно было оспорить законность царствованія Петра, царскаго сына, избраннаго волею Земли. Нарушеніе народной воли могло совер-

<sup>1)</sup> Впоследствіп Сумбуловь быль за это пожаловань Софьей думнымь дворянипомь; по когда Петрь взяль верхь, Сумбуловь удалился въ Чудовь монастырь.

питься только путемь бунта — и для этого въ Москвъ нашелся готовый горючій матеріаль.

Въ царствованіе Алексъя Михайловича, какъ мы уже говорили, во времена безпрестанныхъ бунтовъ, стръльцы были върными охранителями царской особы. Царь ласкаль ихъ преимущественно передъ другими служилыми людьии. Они получали лучшее противь другихъ жалованье, не участвуя въ тяглъ, могли свободно заниматься торговлею и промыслами, даже богатый нарядъ ихъ показываль особую благоскленность къ нимь царя: ихъ кафтаны укращались разноцвътными, шитыми золотомъ, перевязями, на ногахъ были у нихъ цвътные сафьянные сапоги, а на головахъ бархатныя шапки съ собольими опушками. Парскія милости и отличія привели ихъ. однако, скоро къ тому, что они начали зазнаваться и неохотно терибли то, что безропотно сносили всь русскіе люди того времени. Ихъ начальники обращались съ ними такъ, какъ вообще въ 10 время обращались начальники съ подчиненными: посылали ихъ работать на себя, заставляли покупать на собственный счеть нарядную одежду, которая должна была имъ идти отъ казны, удерживали ихъ жалованье въ свою пользу, били батогами, переводили противъ воли изъ города въ городъ и т. п. Еще вимою, при жизни Өедора. стръльцы подали жалобу на своихъ начальниковъ, но Иванъ Максимовичь Языковъ, который разбиралъ эту жалобу, приказалъ перепороть кнутомъ челобитчиковъ. Въ апрълъ. за нъсколько дней передъ смертью царя, цвлый полкъ биль челомь на своего полковника Семена Гриботдова, что онъ своихъ подчиненныхъ обираеть. бьетъ, посылаетъ на себя работать и т. п. На этоть разь Языковь, разобравь дёло, приказаль Грибоедова посадить въ тюрьму, а вследъ затемъ Грибоедовъ, по царскому указу, лишенъ полковничьяго чина, вотчинъ и сосланъ въ Тотьму. По вопареніи Петра, стръльцы смекнули, что теперь на «верху» будуть въ нихъ нуждаться, и 30 апръля подали челобитную разомъ на всъхъ своихъ полковниковъ, числомъ шестнадцать, кромъ того, на одного генераль-маюра создатскаго бутырскаго иолка: вибстб съ тъмъ они грозили, что расправятся сами, если имъ не учинять правосудія. Бояре, заправлявшіе тогда дѣлами, боялись раздражить вымодившую изъ терпънія вооруженную толпу и думали привязать къ сеот стръльцовъ уступчивостью: они дали челобитчикамъ объщание отставить полковниковъ, и тотчасъ велъли посадить этихъ полковниковъ полъ стражу въ рейтарскомъ приказъ; но стръльцы требовали выдачи ихъ головою для расправы имъ самимъ и не довольствовались объщаніемъ наказать виновныхъ по розыску. Патріархъ хотьль во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрельцовъ надъ своими начальниками. такъ какъ она могла послужить примфромъ и поводомъ всеобщаго неуваженія къ власти: патріархъ отправиль по всемь полкамь духовныхь лиць уговаривать, чтобы стрельцы ничего не дълали своимъ полковникамъ и ожидали царской расправы. Стръльцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали, чтобы съ виновныхъ взысканы были взятые ими неправильно поборы, и чтобы, кромъ того, они были наказаны батогами.

На слѣдующій день, перваго мая, удалены были изъ дворца Языковъ съ сыномъ и Лихачевы съ ихъ друзьями. Это было сдѣлано, съ одной стороны, въ угоду стрѣльцамъ, съ другой—оттого, что Нарышкины не любили ихъ. Вмѣсто стставленныхъ стрѣлецкихъ полковинковъ, назначены были другіе, угодные стрѣлецкому кругу, а обвиненныхъ вывели передъ рейтарскимъ приказомъ для наказанія и правежа. Стрѣльцы подавали на нихъ счеты. Имъ вѣрили на-слово безъ всякаго изслѣдованія. Сначала полковниковъ одного за другимъ, раздѣвщи, «клали на землю», и въ присутствіи цѣлой толпы стрѣльцовъ двое палачей били ихъ батогами до тѣхъ поръ, пока стрѣльцы не закричатъ довольно. Тѣхъ, на которыхъ особенно были злы стрѣльцы, клали по два и по три раза; другимъ досталось меньше. Это было собственио наказаніе: затѣмъ слѣдовалъ правежъ, продолжавшійся цѣлыхъ восемь дней. Несчастныхъ полковниковъ

били ежедневно два часа по ногамъ до тѣхъ поръ, пока они не заплатили того, что на нихъ насчитывали; въ заключеніе ихъ выслали изъ Москвы.

Нарышкины и ихъ сторонники потачкою, данною стръльцамъ, самп. такъ сказать, разлакомили ихъ къ самоуправству и заохотили къ бунтамъ. Теперь стръльцамъ все стало ни почемъ. Они толпами ходили по улицамъ, грозили боярамъ, дерзко обращались со своими начальниками, а нъкоторыхъ даже сбросили съ каланчи. Тутъ-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемены правительства. Выборные люди, избравшіе Петра на царство, 6 мая были распущены; соборъ объ уравненіи податей и службь быль отсрочень. Быть можеть, это сделалось по кознямь техъ, которые замышляли перевороть. Трудно ръшить, въ какой степени сама Софья саправляла этимъ дівломъ; но она, безъ сомнівнія, знала о замыслів поднять стрельцовь, составленномь ея благопріятелями. Главными зачинщиками были: бояринъ Иванъ Михайловичъ Милославскій, двое Толстыхъ и князь Иванъ Хованскій, прозванный «тараруемъ». Хованскій, призвавъ къ себъ одного за другимъ вліятельных в стральцовъ, говорилъ имъ: «Видите, въ какомъ вы теперь ярмъ у бояръ; а кого царемъ выбрали? Стрълецкаго сына по матери; теперь уже не даютъ вамъ ни платья, ни корму, а что дальше будеть? Станутъ отправлять васъ и сыновъ вашихъ на тяжелыя работы, отдадуть васъ въ неволю постороннему государю. Москва пропадеть: вбру православную искоренять. Съ королемъ польскимъ въчный миръ ностановили по Поляновскому договору! Отъ Смоленска отреклись... Теперь пусть Богь насъ благословитъ защищать отечество наше: не то что саблями и ножами, зубами надобно кусаться...» Такія подущенія начали распространяться между стрѣльцами: какая-то малороссіянка, Федора Родимица, шаталась между ними и раздавала деньги отъ имени Софыи. Изъ новопоставленныхъ стрълецкихъ начальниковъ изкоторые ходили тайно къ боярину Милославскому, который тогда притворился больнымъ и никуда не выходилъ изъ дому, и слёдались горячими сторонниками предполагаемаго переворота. Изъ этихъ стрълецкихъ начальниковъ болѣе всѣхъ дѣйствоваль тогда подполковникъ Циклеръ. Возмутители волновали стръльцовъ разсказами о томъ, будто бы Нарышкины намфрены произвести розыскъ надъ стръльцами, которые силою истребовали наказанія своимъ начальникамъ; будто бы зачинщиковъ хотятъ казнить, другихъ разсылать по городамъ и вообще забрать стрельцовь въ крепкія руки.

День ото дня возростало между стръльцами волненіе, при помощи распространяемыхъ всякаго рода слуховъ и сплетенъ. 11 мая прітхалъ въ Москву Артамонъ Сергъевичъ Матвъевъ. Зная, какая роль ожидаетъ его при новомъ царъ, всъ спъшили къ нему съ поздравлениемъ, и сами стръльцы поднесли ему хльбь-соль. Артамонь Сергьевичь съ перваго же раза высказаль неодобреніе послёдних действій правительства. Онъ быль недоволень уже и темь, что братьевъ царицы Натальи слишкомъ рано по ихъ лѣтамъ возвели въ высщее достоинство: одинъ изъ нихъ. Иванъ, былъ сдъланъ бояриномъ и оружничимъ, достигнувши едва 23-лътняго возраста. Но еще болъе порицалъ Матвъевъ крайнюю слабость, выказанную по отношению къ стръльцамъ, и говорилъ: «ОНИ ТАКОВЫ, ЧТО если имъ хоть немного попустить узду, то они дойдутъ до крайняго безчинства...» Слова эти тотчась стали извъстны между стръльцами, и Матвъевъ сдълался у нихъ врагомъ. Три дня спустя, 14 мая, стала ходить между стръльцами такая сплетня: братъ царицы Натальи, Иванъ, надъваль на себя царскій нарядъ, садился на тронъ, примъривалъ на свою голову царскій вънецъ и говорилъ, что онъ ему идстъ лучше, чъмъ кому-нибудь другому; вдова царя Оедора, Мареа Матвъевна, царевна Софія и царевичь Иванъ стали его за это укорять, а онъ бросился на царевича и върно задушиль бы его, если бы парица и царевичъ не закричали и на крикъ ихъ не прибъжали караульные и не отняли царевича изъ рукъ Нарышкина. Эта сплетня пущена была только предварительно, чтобы приготовить стральцовь къ другому слуху, который сильнъе долженъ быль ихъ взволновать. 15 мая, во вторникъ, въ полдень,

когда бояре собрались на совъть, между стръльцами раздался крикъ: «Иванъ Нарышкинъ задушилъ царевича Ивана Алексъевича!» Самый день былъ выбранъ какъ бы преднамъренио, чтобы напомнить объ убіеніи Димитрія царевича, совершенномъ именно 15 мая. Поднялась тревога: стръльцы схватились за оружіе, ударили въ набатъ во многихъ церквахъ; огромная толпа со знаменами и барабаннымъ боемъ бросилась съ криками въ Кремль. Затворить отъ нихъ воротъ не успъли. Въ Кремлъ стояло много боярскихъ каретъ. Стръльцы напали на кучеровъ, побили ихъ, перерубили лошадямъ ноги и бросились на дворець. Бояре метались, не зная, что имъ дълать: немногіе изъ нихъ успъли выскочить изъ Кремля; другіе въ страх'в прятались по угламъ во дворців. Стръльцы вопили: «Давайте сюда губителей царскихъ, Нарышкиныхъ! они задушили царевича Ивана Алексвевича! А не выдадите — всехъ предадимъ смерти!» Тогда, по совъту Матвъева и патріарха, царица Наталья, взявши за руки царевичей, Петра и Ивана, въ сопровождении патріарха и бояръ вышла на Красное крыльцо. Стръльцы, увъренные, что царевича Ивана нътъ на свъть, были поражены его появленіемь и спрашивали: «точно ли ты прямой царевичь Иванъ Алексвевичь?» Иванъ отввчаль: что онъ «живъ, никто не думалъ его изводить, ни на кого не имъетъ злобы и ни на кого не жалуется». Но стръльцы, настроенные возмутителями, закричали: «Пусть молодой царь отдасть корону старшему брату! Выдайте намъ всъхъ измѣнниковъ! Выдайте Нарышкиныхъ; мы весь ихъ корень истребимъ! Царица Наталья пусть идетъ въ монастырь!»

Патріархъ сошель-было съ лъстницы и сталъ уговаривать мятежниковъ, но они закричали ему: «Не требуемъ совъта ни отъ кого; пришло намъ время разобрать: кто намъ надобень!» Между стръльцами было много раскольниковъ, и потому понятно, что увъщанія патріарха не подъйствовали. Стръльцы мимо патріарха вломились на крыльцо. Большпнство бояръ въ ужасъ убъжали съ крыльца во дворецъ, по не убъжали съ ними начальникъ стрълецкаго приказа Михаилъ Юрьевичъ Долгорукій, Артамонъ Сергъевичъ Матвъевъ и Михаилъ Алегуковичъ Черкасскій. Долгорукій прикрикнулъ-было на стръльцовъ, пригрозилъ имъ висълицею и коломъ. Стръльцы за это сбросили его съ крыльца на разставленныя копья, изрубили въ куски; потомъ стръльцы бросились на Матвъева. Матвъевъ отодвинулся отъ нихъ къ царицъ, взялъ за руку Петра. Стръльцы оттащили его отъ царя. Князъ Черкасскій сталъ отбивать Матвъева у стръльцовъ, повалилъ его на землю, легъ на него, закрывалъ его собою. Стръльцы избили Черкасскаго, разорвали на немъ платье, вытащили изъ-подъ него Матвъева и сбросили на копья. Царица въ ужасъ убъжала съ сыномъ и

царевичемъ въ Грановитую палату.

Стръльцы ворвались во дворецъ; у нихъ былъ, составленный заранъе возмутителями, списокъ обреченныхъ на смерть, числомъ до сорока человъкъ. Первою жертвою ихъ во дворцъ быль отставленный стрълецкій начальникъ Горюшкинъ и Юреневъ, которые вздумали-было защищать входъ во дворецъ. Но главною целью поисковъ мятежниковъ были Нарышкины. Стрельцы бегали по царскимъ покоямъ, заглядывали въ чуланы, шарили подъ кроватями, переворочали постели, тыкали копьями въ престолъ и жертвенники въ придворныхъ церквахъ, вездъ искали Нарышкиныхъ и, принявши за Аеанасія Нарышкина молодого стольника Өедөра Салтыкова, убили его, а узнавщи свою ошноку, послади тело убитаго съ извиненіемъ къ его отцу. Думный дьякъ Ларіоновъ спрятался, по однимъ извъстіямъ, въ трубу, по другимъ — въ сундукъ; его вытащили, сбросили съ крыльца на копья и разсъкли на части: «Ты, причали они, — завъдывалъ стрълецкимъ приказомъ и насъ въщалъ! Вотъ тебъ за это!» Тогда же ограбили его домъ и нашли у него каракатицу, которую онъ держалъ въ видъ редкести. «Это зиъя, — кричали стръльцы, воть этою-то змѣею онь отравиль царя Өедора». Убили затѣмъ сына Ларіонова Василія за то, что зналь про зм'єю у отца и не донесь. Наконець, стр'єльцы добрались до Аванасія Нарышкина, брата царицы Натальи; они нашли его



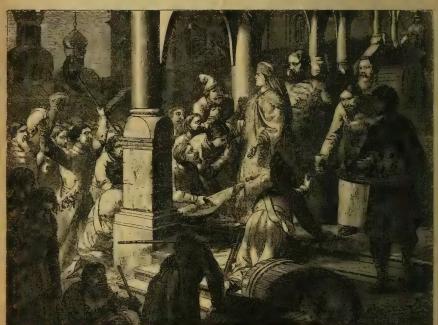

Царевна Софія благодарить стрёльцовь за ихъ вёрность царевнчу Ивану.



Пріємь польских пословь парими Іоаппомь и Петромь Алексвеничами въ присутствій царевны Софій.



Стрелецие выборные приносять повинную царевив Софыв.

подъ престоломъ церкви Воскресенія на Сёняхъ: его указалъ имъ карликъ царицы Хомякъ. Стрёльцы вытащили Аванасія, поволокли на крыльцо и сбросили на копья. Но Ивана Нарышкина някакъ не могли найти. Онъ запрятался въ теремъ восьмилътней царевны Натальн, младшей сестры Петра.

Между тъмъ другіе стръльцы поймали въ Кремлъ между Чудовымъ мопастыремъ и патріаршимъ дворомъ князя Григорія Ромодановскаго съ сыномъ Андреемъ. Они истязали старика, рвали ему волосы и бороду. «Помнишь, — кричали они, — какія ты намъ обиды творилъ подъ Чигириномъ, какъ голодомъ насъ морилъ, ты сдалъ Чигиринъ туркамъ измѣною». Ромодаповскаго съ сыномъ постигла та же участь, какъ и другихъ.

«Любо ли? любо ли? кричали убійцы, расправляясь со своими жертвами, а другіе, махая шапками, кричали въ отвътъ: «Любо! любо!» Изуродованныя тъла убитыхъ тащили стръльцы на площадь; передъ ними въ поруганіе, какъ будто для почета, шли другіе стръльцы и кричали: «Бояринъ Артамонъ Сергъевичъ Матвъевъ тдетъ! Бояринъ Долгорукій! Бояринъ Ромодановскій

тдеть! Дайте дорогу!»

Выступивши изъ Кремля, стръльцы бросились въ домъ князя Юрія Долгорукаго и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы имъ. Старикъ приказалъ отворить имъ погреба свои. Стръльцы ковшами напились боярскаго меду и вина и ушли со двора, какъ вдругъ за ними вслъдъ побъжалъ холопъ князя Долгорукаго и донесъ имъ, что старый князь сказалъ своей негъсткъ, женъ убитаго Михаила: «не плачь, щуку съъли да зубы остались: скоро придется имъ сидъть на зубцахъ Бълаго и Земляного города». Услышавши это, стръльцы вернулись въ домъ Долгорукаго, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверхъ трупа наложили соленой рыбы и приговаривали: «ѣшь, киязь, вкуспо! это тебъ за то. что наше добро ѣлъ» 1). День былъ тогда ясный, но къ вечеру поднялась такая буря, что москвичамъ казалось, что преставленіе свъта наступаетъ. На ночь стръльцы разставили караулы въ Кремлъ и Бъломъ городъ, чтобы никого не пропускать, въ надеждъ на другой день продолжать свою расправу.

На другой день, часовъ въ десять утра, опять раздался набатъ; стръльцы съ барабаннымъ боемъ и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Имъ отвътили, что его нътъ. Снова стръльцы ворвались во дворецъ искать свою жертву, убили думнаго дьяка Аверкія Кириллова, убили бывщаго своего полковника Дохтурова, потребовали выдачи иноземнаго врача Даніэля, котораго обвиняли въ отравленіи Өедора, и такъ какъ нигдъ не могли найти его, то въ досадъ убили его помощника Гутменша и 22-лътняго сына Даніэлева, Михаила; хотъли-было умертвить и Даніэлеву жену, но царица Мареа Матвъевна выпросила ей жизнь. Несмотря на всъ поиски, стръльцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. Царицына постельница Клушина запрятала его въ чуланъ и заложила подушками. Стръльцы шарили повсюду, тыкали копьями подушки, за которыми скрывался бояринь, но не нашли его. Вывсто него, по ошибкъ, быль убить схожій съ нимъ юноша, родственникъ Нарышкиныхъ, Филимоновъ. Хотъли-было тогда стръльцы умертвить отца царицы Натальи; царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только съ темъ, чтобы онъ немедленно быль сосланъ въ Кирилло-бълозерскій монастырь и постригся въ монахи. Троихъ его несовершеннольтних сыновей приговорили также отправить въ ссылку.

Не нашедши Ивана, толпа съ криками и непристойными ругательствами вышла изъ Кремля, разставивши опять караулы у воротъ. Они кричали, что не усмирятся до тъхъ поръ, пока имъ не выдадутъ Ивана Нарышкина и доктора Ланіэля. По всей Москвъ происходило безчинство; были и убійства. Тогда

Тогда же другіе стрільцы замучили одного изъ Нарышьиныхъ, по имени Ивана Өомича, въ его собственномъ домі на Замоскворічью.

погибъ и бывшій любимецъ Өедора Языковъ, котораго нашли въ домъ одного

священника. Ему отрубили голову на площади.

17 мая, рано утромъ, въ Иъмецкой слободъ поймали въ одеждъ нишаго и въ лаптяхъ несчастнаго Даніэля. Опять ударили въ набатъ; стръльцы, напившіеся до безобразія, въ одиъхъ рубахахъ съ бердышами и копьями, шли огромною толпою ко дворцу и вели впереди свою жертву; къ нимъ вышла царица Мареа Матвъевна и царевны. Онъ увъряли разъпрившихся стръльцовъ, что Даніэль невиновенъ, что онъ сами отвъдывали лекарство, которое подавали царю. Все было напрасно. Даніэля повели въ застънокъ, пытали, а потомъ разсъкли на части.

Но стръльцы этимъ не удовольствовались, настойчиво требовали выдачи Ивана Нарышкина и говорили, что не уйдутъ изъ дворца, пока имъ не выда-

дуть его.

Тутъ царевна Софія начала говорить царицѣ Натальѣ: «Никоимъ образомъ нельзя тебѣ избыть, чтобы не выдать Ивана Кирилловича Нарышкина. Развѣ намъ всѣмъ пропадать изъ-за него?»

Hamb boomb uponagaib nab-sa nero: "

Царица отправилась съ царевною въ церковь «Спаса за Золотою Ръшет-

кою» и приказала привести туда Ивана.

Иванъ Нарышкинъ вышелъ изъ своего закоулка, причастился св. Таинъ и соборовался. Софія изъявляла сожальніе объ его судьов и сама дала царицъ Натальв образъ Богородицы, чтобъ та передала своему брату. «Быть можетъ, — говорила Софія, — стръльцы устращатся этой св. иконы и отпустятъ Ивана Кирилловича». Бывшій при этомъ бояринъ Яковъ Одоевскій сказалъ царицъ Натальв: «Сколько тебъ, государыня, ни жальть брата, а отдать его пужно будетъ; и тебъ, Иванъ, надобно идти поскорве. Не всъмъ изъ-за тебя погибнуть».

Царица и царевны съ Нарышкинымъ вышли изъ церкви и подошли къ золотой ръшеткъ, за которою уже ждали стръльцы. Отворили ръшетку; стръльцы, не уважая ни иконы, которую несъ Нарышкинъ, ни присутствія парственныхъ женщинъ, о́росились на Ивана съ непристойною бранью, схватили за волосы, стащили внизъ по лъстинцъ и проволокли черезъ весь Кремль въ застънокъ, называемый Константиновскимъ. Тамъ подвергли его жестокой пыткъ, оттуда повели на Краспую площадь, подпяли на копьяхъ вверхъ, по-

томъ изрубили на мелкіе куски и втаптывали ихъ въ грязь.

Стрълецкое возмущение тотчасъ повлекло за собою и другія смуты: взбунтовались боярскіе холопы. Стръльцы имъ потакали, и вмъстъ съ ними напали толпою на Холопій приказъ, разломали сундуки, отбили замки, разорвали кабальныя книги и разныя государевы грамоты. Стръльцы, присвоивая себъ право распоряжаться законодательствомъ, кричали: «Даемъ полную волю на всъ четыре стороны всъмъ слугамъ боярскимъ. Всъ кръпости на нихъ разоданы и разбросаны». Но большая часть освобожденныхъ холоповъ возвращалась къ своимъ прежнимъ господамъ, а иные воспользовались своей свободой, чтобы вновь закабалить себя другимъ.

Царевна Софія, какъ бы изъ желанія прекратить безчинства, призвала къ себъ выборныхъ стръльцовь и объявила, что назначаеть на каждаго стръльца по десяти рублей. Эта сумма, независимо отъ обыкновеннаго жалованья, идущаго стръльцамъ, будетъ собрана съ крестьянъ имъній церковныхъ и приказныхъ людей. Сверхъ того, стръльцамъ предоставлено было продавать имущество убитыхъ и сосланныхъ ими лицъ 1). Наконецъ, по просъбъ стръльцовъ, положено было выплатить имъ, пушкарямъ и солдатамъ за нъсколько лътъ назадъ заслуженное жалованье, что составляло 240,000 рублей. Софія

<sup>1)</sup> Сосланные тогда были, кромѣ Нарышкиныхъ, двое Лихачевыхъ: постельничій Алексѣй и казначей Михайло Тимовеевичи; двое Языковыхъ: окольничій Павелъ Петровичъ и чашпикъ Семенъ Ивановичъ; сыпъ Матвѣева Андрей; двое думныхъ дяяковъ, одинъ думный дворянинъ, трое стольниковъ и прежніе смѣненные стрѣлецкіе начальники.

наименовала стръльцовь «надворною пъхотою» и уговаривала болъе никого не убивать и оставаться спокойными. Она назначила надъ ними главнымъ начальникомъ князя Хованскаго. Стръльцы очень любили его и постоянно величали своимъ «батюшкою». Кириллъ Нарышкинъ былъ постриженъ и отправленъ въ Кирилло-бълозерскій монастырь.

Стръльцы составляли всю силу въ Москвъ; стръльцы были преданы Софьъ, предавали ей въ руки верховное правленіе, но ни Софья, ни стръльцы не докончили своего дъла: на престолъ все-таки оставался Пстръ, а за нимъ была Русская земля, избравшая его царемъ. Надобно было придать дълу

благовидность.

И вотъ, по наущению Хованскаго, дъйствовавшаго ревностно въ пользу Софьи, выборные стръльцы принесли царевиъ челобитную, писанную уже не только отъ имени стръльцовъ, но и «многихъ чиновъ Московскаго Государства», въ которой заявлялось желаніе, чтобы на престолъ царствовали оба брата, а въ заключеніи челобитной было сказано, что если кто тому воспротиентся, то стръльцы опять придуть съ оружіемъ и будетъ «немалый мятежъ». Софія передала эту просьбу боярской думъ. Думные люди собрались въ Грановитой Палать, пригласили патріарха и властей. Нъкоторые, посмълье, заикнулись-было, что двумъ царямъ быть не приходится, но другіе сообразили, что если стануть противиться, то ихъ постигнеть судьба Матвъева и другихъ думиыхъ людей, противныхъ стръльцамъ, и разочли, что лучше имъ теперь же заслужить благосклонность Софыи и стръльцовъ. Они стали доказывать, что двуцарствіе будеть не только не вредно, но даже полезно для правленія государствомъ, и приводили примъры изъ византійской исторіи, когда разомъ царствовали двее государей. Для обльшаго освященія этого нововведенія нужно было утвердить его земскимь соборомь, подобно тому какъ и Петръ получилъ царство черезъ земскій соборъ, но выборные люди, бывшіе въ Москвъ, уже разъвхались. Собирать ихъ вновь для новаго выбора было опасно: могло выйти, что они стали бы упорно на свой прежній выборь, и служилые люди, дворяне и дъти боярскіе, по приговору собора, принялись бы укрощать возникшее въ Месквъ стрълецкое своеволіе и посягательство произвести самовольно перевороть въ государствъ. Прибъгнули къ обману: созвали разнаго званія людей, находившихся въ Москвъ, готовыхъ говорить то, что прикажутъ имъ стръльцы. и дали этому сборищу видъ земскаго собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на престолъ двумъ царямъ, и старшинство предоставить Ивану Алексъевичу. Черезъ три дня, 29 мая, стръльцы подали боярамъ новую челобитную, чтобы, по молодости обоихъ государей, правление было вручено царевить Софін Алексъевить. Вслітдь затімь вы разосланной во всть концы государства грамотъ извъщалась вся Россія, что, по челобитью всъхъ чиновъ Московскаго Государства, царевичь Иванъ Алексъевичь, прежде добровольно уступившій царство брату своему Цетру, согласился, посл'я долгаго отказа съ своей стороны, вступить на царство вмѣсть съ оратомъ, а по малольтству государей царевна Софія Алексъевна, «по многомъ огрицаніи, согласно прошенію братін своей, великихъ государей, склоняясь къ благословенію святьйшаго патріарха и всего священнаго собора, призирая милостивно на челобитіе боярь, думныхъ людей и всего всенароднаго множества людей всякихъ чиновъ Московскаго Государства, изволила воспріять правленіе... Зат'ємь объявлялось, что государыня царевна будеть сидеть съ боярами въ Палате, думные люди будуть докладывать ей о всякихъ государственныхъ дълахъ, и ея имя будеть писаться во всёхь указахь съ именами царей. Такъ совершалось похищеніе верховной власти при помощи войска, напоминавшаго римскихъ преторіанцевъ и турецкихъ янычаръ.

Но образовавшееся вновь правительство находилось въ необходимости потакать стръльцамъ, которые его создали и поддерживали. 6 іюня стръльцы опять подали челобитную, написанную стръльцомъ Алекстемъ Юдинымъ, самымъ близкимъ человъкомъ къ Хованскому. Челобитная эта подавалась отъ

имени не однихъ стръльцовъ, но также пушкарей, солдатъ, гостей, посадскихъ людей, ямщиковъ и жителей московскихъ слободъ. Стръльцы представляли совершенное ими убійство върною службою государямъ и просили, чтобы за такую службу на Красной площади быль поставлень столпъ съ написанными на немъ именами «побитыхъ злодвевъ» и съ описаніемъ преступленій, за которыя они были убиты, чтобы стръльцамъ и людямъ другихь сословій, участво**гавшимъ въ** убійствахъ, даны были похвальныя жалованныя грамоты за красными нечатями, чтобы ни бояре и никто другой не смѣлъ обзывать ихъ бунтовщиками и изменниками подъ страхомъ безпощаднаго наказанія. Желая имъть на своей сторонъ торговыхъ людей, стръдьцы хотъли угодить имъ и въ той же челобитной домогались, чтобы во всёхъ приказахъ и во всёхъ городахъ, гдъ только есть пріемь и расходь царской казны, сидъли выборные люди изъ торговаго сословія. Зато челобитчики отказались отъ всякаго общенія съ боярскими людьми (холопами), которые стали «пріобщаться къ нимъ въ совътъ», чтобы сдълаться свободными. Правительство безпрекословно согласилось на все и издало печатную грамоту въ смыслъ поданной челобитной. полковникамъ Циклеру и Озерову было поручено поставить Стрълецкимъ, столиъ на площади, какого хотели стрельцы.

Стрвлецкій бунть возбудиль надежду, что теперь можно добиться и другихъ перемънъ. Поднялись раскольники, пораженные проклятіемъ собора и преслъдуемые мірскою властію. До сихъ поръ самые рьяные изъ нихъ бъгали въ лъса, пустыни; другіе, которых в было гораздо больше, въ страх в притаились и съ виду казались покорными. Въ стрълецкомъ званіи было такихъ на половину; Москва и подгородныя слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти въ расколъ. Какъ только почуяли они нетвердость тяжелой руки, давившей ихъ, тотчасъ подняли голову. Стали въ Москвъ открыто расхаживать пропов'єдники и поучали народъ не ходить въ оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечнаго креста. «Неучимужики и бабы, — говорить современникъ, — незнающіе складовъ, толиами собирались тогда на Красной площади и совъщались какъ утвердить имъ старую въру, а чуть только кто противникъ скажеть слово, на того сейчасъ нападутъ, и всенародно прибъютъ, воображая, что этимъ они правую въру обороияють». Самъ Хованскій, и прежде втайн'в державшійся старообрядства, теперь заявиль себя явно сторонникомъ старой въры.

Стръльцы одного изъ полковъ, собравшись на сходку, положили составить челобитную государямъ противъ патріарха и просить возстановленія старой въры, но между ними не нашлось мудреца, который бы могь хорошо сложить подобную челобитную. Такого мудреца нашли имъ жители Гончарной слободы, въ лицѣ монаха, по имени Сергія. Когда этотъ монахъ вмѣстѣ съ четырьмя слобожанами сложилъ челобитную и далъ ее прочитать передъ стръльцами своему товарищу, Саввѣ Романову, стрѣльцы изумились и пришли въ изумленіе. «Мы еще не слыхали, — говорили они, — такого слога, такого описанія ересей. Надобно, братья, постоять намъ за старую вѣру и кровь свою пролить за Христа. Мы за тлѣнное дѣло чуть головъ своихъ не положили, а какъ не умереть за вѣру?»

Доложили Хованскому. Привели къ нему Сергія. Сергій прочиталь ему свою челобитную. Выслушавши ее, Хованскій похвалиль сочинителей, но сказаль: «Ты, отче, какъ я вижу, инокъ смиренъ, тихъ, немногословенъ, не будеть тебя на такое великое дъло; противъ нихъ надобно ученому человъку отвъть держать».

«Хоть я и немногословень, отвътиль Сергій, да върую словесамъ Сына Божія: не пецытеся, како и что возглаголите».

Но туть другіе раскольники сказали, что когда придется до спора, то за это діло возьмется Никита Пустосвять, который хотя поневоль и покорился собору, но теперь крыпко стоить за правую віру.

«Зналъ я его, — сказалъ Хованскій, — противъ того имъ нечего говорпть! Тотъ всъмъ уста загородитъ! Никто не устоитъ противъ Никиты. Я вамъ во всемъ буду помогать, хотъ самъ и не искусенъ на это дъло, а того и въ умъ своемъ не держите, чтобъ васъ по старому стали казнить, въщать и жечь въ

срубахъ!»

Раскольники настаивали, чтобъ соборъ былъ всенародно на Лобномъ мъстъ или въ Кремлъ, въ присутствии царей и патріарха, въ пятницу, 23 іюня, ле въпчанія царей, которое было назначено въ воскресенье. «Намъ, — говорили они, — хочется, чтобы цари государи вънчались въ истинной православной въръ христіанской, а не въ латино-римской». Хованскій хотълъ-было угогорить ихъ отложить этотъ соборъ, увъряя, что цари будутъ вънчаться по старому, но раскольники настояли на своемъ, чтобъ соборъ быль въ пятницу.

Въ назначенный день утромъ раскольники двинулись въ Кремль стройнымъ ходомъ. Никита несъ крестъ, Сергій Евангеліе, другой монахъ Савватій икону Страшнаго Суда. Къ нимъ приставали мужчины и женщины изъ народа, сами не понимая, что вокругъ нихъ дълается. Хованскій, показывая видъ, что не знаетъ, зачъмъ пришли эти люди, вышелъ къ нимъ въ сопровожденіи при-

казныхъ и спращивалъ:

«Коея ради вины пріидосте, отцы честные?»

Никита отвъчаль: «Прініохомъ великимъ государемъ челомъ побить о старой, православной христіанской въръ, чтобъ вельли патріарху служить по старымъ книгамъ и служили бы на семи просфорахъ, а не на пяти, а крестъ на просфорахъ быль бы истинный, тресоставный крестъ, а не крыжъ лвоечастный. Если патріархъ не изволитъ служить по старымъ книгамъ, такъ пусть велятъ ему государи дать намъ правильное свое разсмотръніе: зачъм опъ по старымъ книгамъ не служить, и намъ возбраняетъ служить? Зачъм предаетъ проклятію и засылаетъ въ дальное заточеніе тъхъ, что по старымъ книгамъ читаютъ и поютъ? Пусть дастъ намъ отвътъ на письмъ: какія ереси пашелъ онъ въ старыхъ книгахъ? Пусть отвътить намъ: благочестивы или пеблагочестивы были прежніе цари, великіе князья и святъйшіе патріархи, которые по старымъ книгамъ служили и пъли? А мы, Богу помогающу, въ конецъ обличимъ всякія затъйки и ереси въ новыхъ книгахъ».

Хованскій взяль отъ нихъ челобитную, пошелъ во дворецъ и, воротив-

шись, сказалъ:

«Противь этой челобитной будеть дѣла недѣли на три; надобно книги свидѣтельствовать. Патріархъ упросилъ государей до среды: въ среду приходите послѣ обѣдни».

«А какъ же государей будутъ вънчать?» спросиль Никита. «По старому, какъ я вамъ говорилъ», отвътилъ Хованскій.

«Пусть патріархъ служить литургію на семи просфорахъ. — сказалъ Никита, — и кресть на просфорахъ пусть будеть истинный, а не крыжъ».

«Вели же напечь просфорь и принеси сюда; я патріарху поднесу и велю служить по старому», отвъчаль Хованскій.

Раскольники разошлись.

Въ воскресенье толпы парода наполнили весь Кремль, ожидая выхода государей къ вънчанію. Никита съ просфорами, испеченными нъкосю искусною вдовицею, отправился къ собору, но не могъ пробраться за толпою народа и въ

досадъ вернулся назадъ. Совершилось вънчаніе по обычному чину.

Раскольники хлопотали, чтобы всѣ стрѣльцы подписались подь челобитпой, и чтобы такимъ образомъ противники ихъ увидали на сторонѣ раскола
опасную для себя силу. Тутъ оказалось, что расколъ между стрѣльцами не
такъ былъ крѣпокъ, какъ думали фанатики. Не всѣ стрѣльцы и пушкари приложили руки къ челобитной. Многіе говорили: «это дѣло не наше, а патріаршее. Если намъ руки прикладывать, такъ и отвѣтъ надобно давать противъ
натріарха и властей. Мы не умѣемъ отвѣчать. Да съумѣютъ ли старцы дать
отвѣтъ противъ такого собора? Они только намутятъ и уйдутъ». Но не при-

кладывая рукъ къ челобитной, стръльцы все-таки положили на томъ, чтобъ не давать никого жечь и въшать за въру.

3 іюля явились къ Хованскому выборные стръльцы по его приказанію.

«Всь ли готовы стоять за старую въру?» спросиль ихъ Хованскій.

«Не только стоять, но и умереть готовы», отвъчали ему.

Хованскій ввель ихъ въ Крестовую палату къ патріарху. Патріархъ ласково уговариваль ихъ не мѣшаться въ духовныя дѣла, которыя не касаются ихъ, какъ людей военныхъ; но книжники, пришедшіе вмѣстѣ со стрѣльцами, надѣясь на Хованскаго, вступили съ патріархомъ въ споръ о старыхъ и новыхъ книгахъ и требовали, чтобы патріархъ съ властями вышелъ на Лобное

мъсто для всенароднаго пренія о въръ.

Настала среда, 5 іюля. Раскольники двинулись въ Кремль. Никита песъ кресть; другіе несли Евангеліе, икону Страшнаго Суда, образъ Богородицы, множество старыхъ книгъ. аналои, подсвъчники со свъчами. За ними валила огромная толпа народа. У Архангельскаго собора поставили аналои, разложили образа и книги, зажгли свъчи. Натріархъ прежде всего выслалъ къ нимъ священника съ печатными тетрадями. въ которыхъ обличался Никита, какъ онъ на соборъ принесъ повинную и отрекся отъ старой въры. Стръльцы набросились на этого священника и, въроятно, убили бы его, если бы не спасъ его монахъ Сергій, сочинитель челобитной. Священника поставили на скамьъ и вельци начать чтеніе. Его прерывали постоянно криками и бранью; наконецъ, Сергій сказаль ому:

«Всуе трудишися, никто тебя не слушаеть!»

Вмъсто священника, сталъ читать самъ Сергій свое обличеніе противь перковнаго «премъненія». Говориль къ народу и Никита, стоя на подмосткахъ, казывалъ православныя церкви хлъвами и амбарами и приправлялъ свою ръчь разными непотребными словами.

Между тъмъ отъ патріарха пришли звать раскольниковъ въ Грановитую палату: «Тамъ будуть царица и царевны, а передъ всѣмъ народомъ имъ быть

SOHOOSE

 Тутъ народъ завопилъ: «А! патріархъ стыдится передъ всѣмъ народомъ дать свидътельство отъ божественныхъ писаній. Здѣсь полобаетъ быть собору.

ла и какъ помъститься въ палатъ такому множеству!»

Во дворцѣ произошло смятеніе. Патріархъ не хотѣль выходить на площадь, а зваль раскольниковъ въ Грановитую палату. Царевна Софія собиралась идти въ Грановитую палату. Хованскій сталь уговаривать ее не ходить, говориль, что стрѣльцы поднимутъ бунтъ, и патріарху будеть худо, а если она туда пойдеть съ боярами, то всѣхъ побьютъ. Софія поняла, въ чемь дѣло, видѣла. что Хованскій хочеть дѣйствительно полнять бунтъ противъ патріарха и потому намѣревается устроить такъ, чтобы присутствіе царевны не стѣсияло буйства раскольниковъ; съ другой стороны, она была увѣрена въ преданности къ себъ стрѣльцовь. «Да будетъ воля Божія. — сказала Софія, — я не оставлю перкви Божіей и ея пастыря!»

Вивств съ Софією рішились идти въ Грановитую палату царица На-

талья Кирилловна и царевны: Татьяна Михайловна и Марья Алекстевна.

Хованскій обратился къ боярамъ и говорилъ: «Пожалуйте, попросите паревну, чтобъ она не ходила въ Грановитую палату съ патріархомъ. А если расъ не послушаетъ, то пусть будетъ вамъ извъстно, что насъ всъхъ побыотъ, какъ недавно нашу братью побили, и разграбятъ домы наши».

Приступили бояре къ Софіи, умоляли освободить и себя и всёхъ ихъ отт напрасной смуты. Софія отвічала: «Я готова за св. церковь положить свою

TOHORY

Затъмъ, обратившись къ Хованскому, она сказала: «Посылай святъйшаго патріарха, чтобы онъ со встми властями и книгами шель къ намъ въ Грановитую палату».

Хованскій исполниль приказаніе. Было уже около четырехь часовь по-

逐步 逐步 逐步

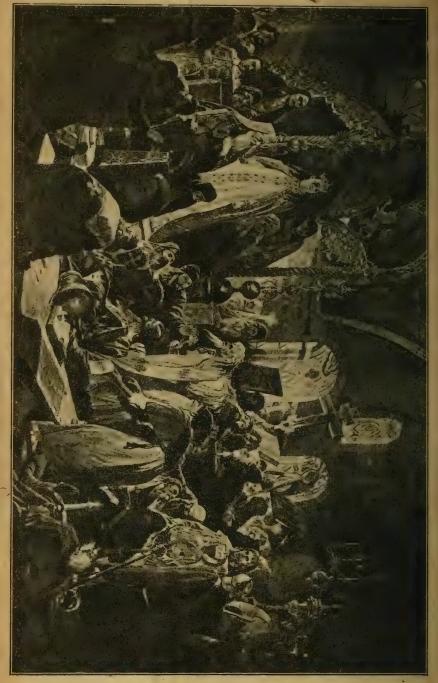

Никита Пустосвять. Съ картины В. Пелова

FF FF FF FF



Парадный заль въ Грановитой палать, въ Москвъ.



Пренія раскольниковъ въ Грановитой палать при царовив Софіи. Съ рис. Кошелева.

полудни. Патріархъ, напуганный Хованскимъ, въ ужасъ, со слезами, не чая себъ живота, отправилъ впередъ себя множество книгъ и рукописей греческихъ и словянскихъ. Съ ними пошли: холмогорскій архіепископъ Асанасій, воронежскій Митрофанъ, тамбовскій Леонтій и нъсколько другихъ духовныхъ. Обиліе древнихъ книгъ должно было показывать противникамъ, что у православныхъ есть сильныя средства защиты. За ними слъдовалъ и патріархъ съ восемью митрополитами и четырьмя архіепископами. Звонили въ колокола.

Всѣ усѣлись по чину въ Грановитой палатѣ; на царскомъ тронѣ сѣла Софія съ теткою Татьяною, а близъ нихъ царица Наталья и царевна Марья 1). Были съ ними бояре и думные люди. Хованскій пригласилъ Никиту и Сергія

въ Грановитую палату и поклялся, что имъ ничего дурного не будетъ.

Тогда Никита и товарищи его взяли крестъ, Евангеліе, свъчи, аналой, иоложили книги на головы и двинулись на Красное крыльцо. Тутъ произошла драка. По извъстіямъ раскольниковъ, причиною ея было то, что какой-то православный попъ зацъпилъ Никиту за волосы, а стръльцы начали тузить поповъ. Пришелъ Хованскій, прекратилъ безпорядокъ и провелъ раскольниковъ въ Грановитую палату.

Они разставили аналоп, разложили на нихъ священныя вещи и книги и поставили передъ образами зажженныя свъчи въ подсвъчникахъ, принесен-

ныхъ съ собою.

«По какой причинъ пришли въ царскія палаты и чего требуете отъ

насъ?» спросилъ патріархъ.

«Пришли царямъ государямъ побить челомъ, чтобы дали свое царское разсмотръніе съ вами, новыми законодавцами, чтобъ служба Божія была по

старымъ служебникамъ».

Патріархъ сказалъ: «Это не ваше дъло. Простолюдинамъ не подобаетъ исправлять церковныхъ дълъ и судить архіереевъ. Архіереевъ только архіереи судятъ, а вамъ должно повиноваться матери своей церкви; у насъ книги исправлены съ греческихъ и съ нашихъ харатейныхъ книгъ по грамматикъ. Вы же грамматическаго разума не коснулись и не знаете, какую силу онъ въ

себъ содержить».

«Мы не о грамматикъ пришли съ тобою говорить, — отвъчаль Никита, — а о церковныхъ догматахъ. Вотъ я тебя спрошу, а ты отвъчай: зачъмъ на литургіи вы берете крестъ въ лѣвую руку, а тройную свъчу въ правую? Развъ огонь честнъе креста?» Тутъ началъ-было ему объяснять холмогорскій архіепископъ Афанасій, какъ вдругъ Никита замахнулся на него рукою и закричалъ: что ты, нога, выше головы ставишься! Я не съ тобою говорю, а со святъйшимъ патріархомъ».

Софія вскочила съ своего м'єста и закричала: «Что это такое! Онъ при

насъ архіерея бьеть! Безь насъ навърное убиль бы его!»

«Нътъ, государыня, — сказали изъ толпы, — онъ не билъ, а только ру-

кою отвель».

«Помнишь ли, Никита, — сказала Софія, — какъ блаженной помяти отцу нашему и святъйшему патріарху и всему освященному собору ты принесъ повинную и поклялся великою клятвою: аще впередъ стану бить челомь о въръ, да будетъ на мнъ клятва св. отець и семи вселенскихъ соборовъ. Такъ говорилъ ты въ то время, а нынъ опять за то же дъло принялся!»

«Что далъ повинную, я въ этомъ не запираюсь,—возражалъ Никита.— Далъ за мечомъ и срубомъ! Я подавалъ челобитную, а мнъ никто не отвъчалъ изъ архіереевъ, только Семенъ Полоцкій книгу на меня сложилъ «Жезлъ». Позволишь, государыня, я буду отвъчать противъ «Жезла»; а останусь вино-

вать, дълайте со мной, что хотите!»

«Нътъ тебъ дъла говорить съ нами; и на очахъ нашихъ тебъ не подобаеть быть!» сказала Софья.

<sup>1)</sup> Сынъ Артамона Матећева Андрей говорить, что при этомъ были и цари.

Затемъ Софья опять съла на свое мъсто и приказала думному дьяку чи-

гать раскольничью челобитную.

Какъ дочитали до того мъста, гдъ сказано было, что чернецъ Арсеній. еретикъ и жидовскій обръзанецъ, вмъстъ съ Никономъ поколебали душу царя Алексъя Михайловича, Софья опять вскочила со своего мъста и, взволнованная, сказала:

«Если Никонъ и Арсеній были еретики, такъ и отецъ и братъ нашъ были еретики! Значитъ, цари не цари, архіереи не архіереи; мы такой хулы

не хотимъ слышать. Мы пойдемъ прочь изъ царства!»

«Какъ можно изъ царства вонъ идти! Мы за государей головы свои положимъ», говорили думные. Но между раскольниками раздались такіе голоса: «И пора вамъ, государыня, давно въ монастырь. Полно-да царствомъ мутить! Намъ бы здоровы были отцы наши государи, а безъ васъ-да пусто не будетъ!»

Софья прослезилась и, обратясь къ стрельцамъ. начала говорить:

«Эти мужики на васъ развъ надъются? Вы были върные слуги дъду нашему, отцу и брату, оборонителями церкви святой, и у насъ зоветесь слугами. Зачъмъ же такимъ невъждамъ попускаете чинить коикъ и вопль въ нашей палатъ».

Выборные стръльцы успокоивали ее. Софія съла на свое мъсто.

Челобитную дочитали. Начался споръ. Патріархъ и архіереи указывали на древніе харатейные списки, обличали нелъпыя ошибки и опечатки въ Филаретовомъ служебникъ. Малоученые раскольники, не въ силахъ будучи одолъть противниковъ доводами, только поднимали вверхъ руки, показывали двуперстное сложеніе и кричали: «вотъ какъ!»

Уже стало вечеръть. Раскольникамъ объявили, чтобы они расходились

и что имь будеть указъ послъ.

Раскольники вышли со всёми аналоями, книгами, образами и кричали во все горло, поднимая два пальца вверхъ: «Побъдихомъ! Побъдихомъ! Вотъ какъ въруйте!» Толпы народа слъдовали за ними. Расколоучители остановились на Лобномъ мъстъ и стали поучать народъ, а оттуда отправились въ церковь «Спаса въ Чигасахъ», отслужили со звономъ благодарственный молебенъ и потомъ уже разошлись по домамъ.

Софія нозвала къ себъ выборныхъ стръльцовъ, обласкала ихъ, прикавала напоить медомъ и виномъ въ такомъ количествъ, что на десять человъкъ было вынесено по ушату. «Не промъняйте насъ, — говорила имъ Софія, и все Россійское государство на какихъ-инбудь шестерыхъ чернецовъ».

«Мы, государыня, — отвъчали ей стръльцы, — не стоимъ за старую

въру. Это дъло патріарха и всего освященнаго собора».

По приказанію царевны, преданные ей стръльцы стремяннаго полка схватили Никиту Пустосвята, съ нимъ другихъ пятерыхъ расколоучителей и привели ихъ въ приказъ. Никитъ отрубили голову на площади. Его товарищей

разослали въ ссылку. Раскольники притихли.

Раскольничье дело показало Софіи, что ей необходимо избавиться отъ опеки тёхъ, которые до того времени служили ей опорою. Князю Хованскому Софія болье всего обязана своимъ возвышеніемъ. Этотъ бояринъ, какъ покровитель раскола, теперь началъ явно дъйствовать въ разръзъ съ видами Софіи. Сама Софія даровала ему опасное могущество, назначивши начальникомъ стръльцовъ. Всъ стръльцы были ему преданы больше, чъмъ царевнъ, и готовы были на все, что бы онъ ни затъралъ. Чувствуя свою силу, Хованскій зазнался, величался своимъ происхожденіемъ отъ Гедимина, началъ высокомърно обращаться съ прочими боярами, говорилъ въ глаза боярамъ, что отънихъ Московское Государство только терпитъ вредъ, что имъ, Хованскимъ, держится все царство, что когда его не станетъ, въ Москвъ будутъ ходить по колъно въ крови. Всъ бояре его не терпъли; онъ поссорился съ сильнымъ бояриномъ Иваномъ Михайловичемъ Милославскимъ, съ которымъ вмъстъ за-одно подготовляять переворотъ, установившій двоевластіе.

Въ дни, следовавшие за казнью Никиты, стрельцы, надеясь на Ховансьаго, безпрестанно волновались, самовольничали. Царская семья жила въ постоянномъ страхъ, ожидая новаго нашествія на дворець. Бояре каждую мимуту боялись за свою жизнь; духовенство опасалось раскольничьяго бунта. Въ іюль, тотчась посль казни Никиты, какой-то крещеный татарскій царевичь Матвъй распустилъ между стръльцами слухъ, будто хотять извести стръльповъ; стръльцы толпою били челомъ царямъ, чтобъ выдали имъ всъхъ бояръ. На этоть разъ бояре избавились отъ бъды; схватили царевича Матвъя, принудили подъ пыткою отказаться отъ своего извёта, а потомъ приказали четрертовать. Но за Матвъемъ явились другіе въ такомъ же родъ возмутители, Этихъ возмутителей также пытали и казнили. Стръльцы самовольно подвергли пыткъ и смерти одного своего полковника Янова. День ото дия опасность увеличивалась для царскаго семейства и бояръ. Въ августъ Хованскій разсорился со своею царскою думою за то, что дума не одобряла предположеннаго имъ налога съ дворцовыхъ волостей въ пользу стръльцовъ по 25 рублей на человъка. Вышедин изъ думы къ стръльцамъ, Хованскій сказаль: «Дъти, знайте, мив бояре грозять за то, что я вамь добра хочу! Мив стало двлать нечего! Какъ хотите, такъ и промышляйте». Стръльцы заволновались еще сильнъе.

19-го августа разнесся слухъ, будто во время крестнаго хода, — который бываетъ въ этотъ день въ Донской монастырь, — стръльцы хотятъ перебить всю царскую семью, всъхъ бояръ, и возвести на престолъ Хованскаго. Все царское семейство не участвовало въ этомъ крестномъ ходѣ и на другой же день перебралось въ Коломенское село. Затъмъ бояре стали разъѣзжаться изъ Москвы: частъ ихъ отправлялась къ царямъ, другіе разъѣхались по своимъ вотчинамъ. Изъ всѣхъ думныхъ людей остался въ Москвѣ одинъ Хованскій; онъ во всемъ потакалъ стрѣльцамъ. Около его кареты всегда шло по пятидесяти стрѣльцовъ съ ружьями, а на дворѣ стоялъ стрѣлецкій караулъ, человѣкъ во сто. По Москвѣ ходили угрожающіе для стрѣльцовъ слухи; говорили, будто боярскіе люди, по наущенію своихъ господъ, нападутъ на стрѣлецкихъ женъ и дѣтей, въ то время, когда стрѣльцы будутъ на праздникѣ новолѣтія 1 сентября. Наступилъ этотъ праздникъ, на немъ не было ни царей, ни бояръ, и народу пришло мало.

На другой день, второго сентября, въ Коломенскомъ селъ оказалось прилъпленнымъ къ воротамъ подметное письмо отъ имени одного московскаго стръльца и двухъ посадскихъ. Въ немъ извъщалось, что Хованскій собирается убить обоихъ государей, царицу Наталью, царевну Софію, патріарха и архіереевъ; одну изъ царевенъ думаетъ отдать за своего сына, а прочихъ постричь въ монастыри; затъваетъ перебить бояръ, которые не любятъ старой въры, нозмутитъ по городамъ посадскихъ и крестьянъ, чтобы они перебили воеводъ, приказныхъ, господъ и боярскихъ людей, а потомъ хочетъ самъ взойти на престолъ и выбрать народомъ такого патріарха и архіереевъ, которые бы любили старыя книги. «Хованскій,—сказано было въ этомъ письчъ,—призывалъ къ себъ нъсколько человъкъ посадскихъ и стръльцовъ, давалъ имъ деньги, поручая волновать народъ, и объщалъ стръльцамъ отдать имущество и вотчины убитыхъ людей» 1).

Софія со всѣмъ царскимъ семействомъ немедленно переѣхала въ монастырь Саввы Сторожевскаго, и 5 сентября разослала съ гонцами по разнымъ городамъ грамоту ко всѣмъ служилымъ людямъ, а также и къ боярскимъ слугамъ. Въ этой грамотъ извъщалось все служилое сословіе Московскаго Государства, что стрѣльцы, по наущенію Хованскаго, произвели мятежъ и убійства

<sup>1)</sup> Доносчики въ заключение говорили: "когда Господь Богъ все утишигъ, тогда мы вамъ, государямъ, объявимся; именъ намъ своихъ написать невозможно, а примъты у насъ: у одного на правомъ плечъ бородавка черкая, у другого на правой ногъ, поперекъ берца, рубецъ, посъчено, а третьяго объявимъ мы потому, что у него примътъ никакихъ нътъ".

Подписано: "вручить государынъ Царевнъ Софьъ Алексъевиъ".

15 и 16 мая: это діло, прежде признанное царскою грамотою за вірную службу царямь, — теперь оглашалось воровствомь и изміною; даліве разсказывалось, какъ, по наущенію Хованскаго, раскольники приходили въ Кремль, какъ Никита оплъ архіерея; наконець, объявлялось, что бояринь князь Хованскій съ сыномь своимъ Андреемь, при номощи воровь и измінниковь, «мыслять зло государямь»: хотять перебить безь останку всіхь боярь, окольничную, думныхъ и олижнихь людей. «Помните Господа Бога и свое объщаніе, — говорилось въ грамоть. — послужите намь, великимь государямь, для очищенія отъ воровь и измінниковь царствующаго града Москвы. Идите къ намь, желикимь государямь, со всею своею службою и запасами тотчась, оезсрочно съ великимь поспішеніемь, днемь и ночью, ничімь не отговариваясь, чтобы скорымь собраніемь устращить воровь и измінниковь и не допустить ихъ до большого дурна и до расширенія воровства...»

Проживши въ Саввиномъ монастыръ до 13 сентября, царская семья переъхала въ село Воздвиженское, какъ будто къ престольному празднику, и отсюда посланъ былъ указъ, чтобы къ 18 сентября съъхались туда къ царямъ всъ бояре, окольниче, думные люди, стольники, стряпче, московске дворяне

и жильцы.

Наканунъ назначеннаго срока. 17 сентября.—день именинъ Софін, село Воздвиженское наполнилось огромнымъ множествомъ знатныхъ людей. Хованскій съ сыномъ Андреемъ еще не пріъхали, но уже были на пути. Послъ собъдни царебна Софія созвала думу и приказала прочитать подметное письмо.

Думные люди, уже озлобленные противъ Хованскаго, приговорили его казнить смертью. Софія отправила боярина князя Лыкова съ отрядомъ схва-

тить Хованскихъ на дорогъ и привести въ Воздвиженское.

Старый Хованскій, побхавшій отдъльно оть сына, остановился отдохнуть въ патріаршемъ сель Пушкинъ и, по тогдашнему боярскому обычаю, вельть себь раскинуть шатеръ. Лыковъ окружилъ его ставку и, узнавши, что сынь Хованскаго, Андрей, находится въ своей подмосковной вотчинъ, послалъвзять его.

Взяли Хованскаго отца, связали и повезли, а за инмъ вслъдъ отправили и Хованскаго сына. Когда Лыковъ подвезъ Хованскихъ къ царскому двору, вышли посланные и сказали, чтобы онъ не въъзжалъ съ нимъ во дворъ, а остановился у воротъ. Изъ двора вышли всъ думные люди и съли на скамьяхъ передъ воротами. Думный дьякъ Шакловитый читалъ приговоръ: Хованскихъ обвиняли въ неправильномъ распоряжении денежною казною въ пользу стръльцовъ, въ потачкъ наглому невъжеству стръльцовъ, въ неправомъ сулъ, въ дерзкихъ ръчахъ, въ подущении раскольниковъ, въ неповиновении царскимъ указамъ и пр. Затъмъ прочитано было подметное письмо: дьякъ произнесъ: «роровскія дъла ваши съ этимъ письмомъ сходны. Злохитрый замыселъ вашъ обличился. Государи приказали васъ казнить смертью».

«Господа бояре. — сказаль старикъ Хованскій, — извольте выслушать: кто быль настоящій заводчикь бунта стрыденкаго, оть кого онь умышлень и учинень. Донесите ихъ царскимь величествамъ, чтобы намь съ ними дали эчныя ставки, а такъ скоро и безвинно насъ бы не казнили. Если же мой сынъ такъ дълалъ, какъ написано въ сказкъ (приговоръ), то я предаю его про-

CHITRES.

Допустить Хованскаго до такого рода оправданія— значило раскрывать много такого, что хот'єли утанть. Бояринь Милославскій бол'єв вс'єхъ этого боялся и далъ знать царевн'ь Софь'є о словахъ Хованскаго. Софья выслала приказаніе немедленно исполнить приговоръ.

Стрълецъ стремяннаго полка отрубилъ головы — сначала отцу, потомъ сыну. Казнь исполнялась передъ дворцовыми воротами у московской большой

дороги.

Совершивши такое дъло. Софья боялась мщенія стръльцовъ за ихъ «батюшку», и тотчасъ разослала думныхь людей по городамъ торошить слу-

жилыхъ, чтобы они какъ можно скоръе или къ Троицъ, а сама вслъдъ затъмъ отправилась туда же съ царскою семьею и заперлась въ монастыръ. Тамъ было безопаснъе, стъны кръпки, на стънахъ пушки; оборону Троицкой лавры взялъ на себя ближній бояринъ, любимецъ Софьи, князь Василій Васильевичъ Голицынъ.

Опасенія Софьи оказались не напрасны; у Хованскаго быль еще мень шой сынь Ивань, занимавшій должность комнатнаго стольника при дарт Петрь. Онь убъжаль въ Москву, принесь извъстіе о смерти отда, говориль, что бояре идуть на Москву съ тъмь, чтобы истребить всъхъ стръльцовь и сжечихъ дворы. Стръльцы заволновались, захватили въ свои руки Кремль, обладъли пушечнымъ дворомъ, забрали орудія и порохъ, разставили караулы у всъхъ московскихъ воротъ, — ожидали, что на нихъ нападутъ боярскіе люди, по приказанію своихъ господъ. Патріархъ быль въ опасномъ положеніи. Онъ уговариваль стръльцовъ покориться, а они за то грозили убить его, какъ только бояре пошлють противъ нихъ своихъ людей.

Прошло нъсколько дней: на Москву нападенія не было. Стръльцы, узнавши, что царская семья у Троицы, убъдили патріарха послать туда чудовскаго архимандрита Адріана звать царей въ Москву.

Но Софья уже не боялсь стръльцовъ. Въ крепкій монастырь не такт легко было имъ проникнуть, какъ въ кремлевскій дворецъ; притомъ же туда безпрестанно отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтобъ стръльцы прислали по двадцати человъкъ лучшей братьи отъ каждаго полка.

Самонадѣянность и наглость стрѣльцовъ смѣнилась малодушіемъ. Тъ которымъ приходилось идти въ числѣ выборныхъ, считали себя обреченным на смерть. Всѣ стрѣльцы думали, что имъ теперь будетъ «конечный переводъ» Московскіе люди, которые прежде такъ боялись ихъ, теперь подсмѣивалиси надъ ними, и говорили: «куда вамъ, мужикамъ, владѣть разумными людями и государямъ указывать!» Стрѣльцы съ покорностью упросили патріарха чтобы онъ отправилъ съ ихъ выборными какого-нибудь архіерея.

Выборные отправились къ Троицъ и съ ужасомъ поминутно встръчались на дорогъ съ ратными людьми, созванными для укрощенія стръльцовъ. Явившись передъ Софьей, выборные пали ницъ, во всемъ повинились. Царевна, проговоривши имъ приличное нравоученіе, сказала, чтобы немедленно всъ полки надворной пъхоты (стръльцовъ) подали повинную челобитную за об-

щимъ рукоприкладствомъ.

Выборные воротились въ Москву съ этимъ приказаніемъ. При участія патріарха, стрівльцы составили требуемую челобитную, обіншались впередь не самовольствовать и не мёшаться въ чужія дёла. Софья объявила имъ, что если кто впередъ станетъ хвалить прежнія діза стрізльцовъ, тоть будеть казнент смертью; тому же подвергается и всякій, кто будеть слышать о такихъ похвалахъ и не донесетъ. Сами стръльцы, конечно, по внушенію Софьи, били челомъ о томъ, чтобы сломать столпъ, поставленный въ оправдание ихъ злодъяний. Софья съ царскимъ семействомъ вступила въ Москву. Новоприбывшие служилые люди занали всъ караулы въ Кремлъ. Всъмъ боярскимъ людямъ объявлена похвала за върность своимъ господамъ; но стрълецкія смуты не остались безъ послъдствій: множество холоповъ и крестьянь во время этихъ смутъ покинули своихъ прежнихъ владъльцевъ, и въ следующе годы правительство издавало распоряженія, чтобы ловить бъглыхъ, наказывать и препровождать къ прежнимъ господамъ. Начальство надъ стръльцами повърено было Шакловитому. Это быль человъкъ ръшительный. Стръльцы попытались-было начать прежнія буйства, но Шакловитый тотчась же казниль интерыхь изь нихь, а потомы се всъхъ полковъ удалилъ изъ Москвы въ украинные города наиболже задорныхъ и безпокойныхъ.

Съ этихъ поръ Софья именемъ двухъ царей безпрекословно семь лѣтъ управляла государствомъ. Во внутреннихъ дѣлахъ не происходило жикакихъ

ажныхъ измѣненій, кромѣ кое-какихъ перемѣнъ въ дѣлопроизводствѣ 1). Праительство по прежнему противодъйствовало обычному шатанію народа и дъало распоряжение объ удержании жителей на старыхъ мъстахъ. Разбои усилиались; даже люди знатныхъ родовь вытажали на дорогу съ разбойничьими найками 2). Помъщики дранись между собою, навзжали другъ на друга со своми людьми, жгли другъ у друга усадьбы; ихъ крестьяне, по ихъ приказанію, **ълали нападенія** одни на другихъ, истребляли хлѣоъ на поляхъ и производили южары. Межеваніе, начатое при Өедорь, продолжаясь при Софьь, приводило ъ самымъ крайнимъ безпорядкамъ. Помфщики, недовольные межеваніемъ, осылали своихъ крестьянъ на межевщиковъ съ оружіемъ, не давали имъ грить земли, рвали веревки, а нъкоторыхъ межевщиковъ поколотили и извъчили. За такія самоуправства правительство определило наказывать кнуомъ и ссылать въ Сибирь; но безчинства отъ этого не прекращались. Небоатые помъщики находились подъ произволомъ богатыхъ, владъвшихъ многими рестьянами; кто быль сильнье, тоть у сосъда отнималь землю. И бъдняку рудно было тягаться съ богачемъ. Въ самой Москвъ преисходили въ то время езпрестанныя безчинства, воровства и убійства. Правительство дѣлало расоряжение подъ строгимъ наказаниемъ, чтобы въ городъ не стръдяли изъ ужей, не дрались на кулачкахъ, не сшибали съ ногъ людей и не били полисйскихъ служилыхъ (капитановъ и стръльцовъ). Но самою важною причиною муть быль расколь, который не только не прекращался оть преследованій, о возрасталь въ страшныхъ размёрахъ. Въ 1682 году, послё казни Никиты **Густосвята разосла**на была грамота ко всёмъ архіереямъ, чтобъ они сыскивали аскольниковъ и предавали ихъ казни. Еще строже быль указъ конца 1684 г. Вельно было хватать всякаго, кто не ходиль въ церковь, не исповъдывался, е пускаль къ себъ священника въ домъ; такихъ приказано было подвергать ыткъ: если обвиненный подъ пыткою обвинялъ кого-нибудь въ соучастіи, и ого вельно хватать, давать ему очныя ставки, производить объ немъ обыскъ вь случав сомнёнія, пытать. Покаявшіеся были отправлены для исправленія ъ духовному начальству, а непокорныхъ велёно было сжигать живьемъ. За крывательство раскольниковъ и за недонесение положено было бить кнутомъ. о напрасно правительство думало испугать раскольниковъ огнемъ: они самп ожигались, воображая себь, что тьмъ приносять жертву Богу. Такія ужасаовищномъ видъ въ Олонецкой землъ. Въ 1687 году нъкто расколоучитель мельянь Ивановь изъ Повънца сошелся съ другимъ фанатикомъ Игнатіемъ, оторый завель себъ пустынь близъ Каргополя, считаемъ быль за святого гужа и совратилъ многихъ каргопольцевъ. Они съ толпою послъдователей заватили Палеостровскій монастырь на Онежскомъ озерѣ. Когда противъ нихъ ослано было войско подъ начальствомъ Мишенскаго, раскольники зажгли юнастырь; ратные люди потушили пожаръ; часть раскольниковъ съ Игначемъ сгоръла в), а Емельянъ съ остальными убъжаль. Два года его отыскиали, онъ скрывался со своими товарищами въ непроходимыхъ лъсахъ. Ратные юди, не поймавши Емельяна, свиръпствовали надъ другими раскольниками и езъ жалости разоряли пристанища поселянъ, гдъ жители упорствовали въ асколь. Въ 1689 году Емельянъ опять очутился въ Палеостровскомъ моналыръ, вмъстъ съ соловецкимъ монахомъ Германомъ; съ ними было до 500 чеовъкъ. Девять недъль сидъли они запершись въ монастыръ. На всъ убъжденія даться они отвъчали ругательствами противъ церкви, отстръливались отъ атныхъ людей и наконецъ, когда увидели невозможность держаться долее, ажгли монастырь и всѣ сгорѣли. Вездѣ, гдѣ собирались толпы раскольниковъ,

Какъ, напр., замъна Разбойнаго приказа Сыскнымъ.
 Таковы были: князья Лобановъ-Ростовскій и Иванъ Микулинъ; они разбивали юдей на Тронцкой дорогь подъ Москвою: ихъ наказали кнутомъ.

в) По извъстіями раскольниковь, ихъ сторько 2,700 человъкъ.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



Возвращеніе Петра въ Москву изъ Лавры. Съ рис. Негодаева.



Масловъ читаетъ вабунтовавшимся стрыльцамъ письмо Царевны Софыя.





Новодъвнчій Монастырь (па Дъвичьсиь поле) въ Москве съ видомъ келій, где безпыходно провела последніе годы жизии царовиа Софья Алексвевиа.



припасались ими горючія вещества, чтобы прибъгнуть къ этому средству спасенія, когда придуть гонители. Являлись учители, пропов'ядывавшіе, что даже и безъ гоненія самое богоугодное дело сжечься, и уговаривали целыя толны мужчинь, женщинь и дътей предавать себя «крещенію огнемь», царствія ради

Изъ внъшнихъ дълъ правленія Софьи самымъ важнымъ событіемъ было заключение въ 1680 году съ Польшею мира, прекратившаго долговременную тяжелую распрю за Малороссію. Какъ следствіе этого мира быль походь въ Крымъ Василія Васильевича Голицына, погубившій гетмана Самойловича 1). Черезъ два года былъ предпринятъ другой походъ, къ которому, также какъ и къ первому, склонили Россію Австрія и Польша. Кромъ того, бывшій константинопольскій патріархъ Діонисій, низложенный турецкимь правительствомь за расположение къ Россіи, убъждаль русскихъ воспользоваться удобнымъ случаемъ для освобожденія христіанъ оть турецкаго ига, потому что между самими турками тогда происходили междоусобія (султанъ Магометъ IV быль низверженъ войскомъ и на его мъсто посаженъ брать его Сулиманъ II). а австрійцы и венеціанцы одерживали верхъ надъ турками. Молдавскій господарь Щербанъ съ своей стороны убъждалъ московское правительство послать пойско на турокъ и увърялъ, что всъ христіане, находящіеся подъ турецкою властью, возстануть при появленіи русскаго войска. При такихъ блестящихъ надеждахъ московское правительство двинуло весною 1689 года 112,000 войска на Крымъ; съ войскомъ было до 350 пушекъ. Начальство взялъ на себя любимецъ Софыи Голицынъ. Къ нему примкнулъ малороссійскій гетманъ Мазепа со своими козаками. Русское войско прошло черезъ степь, одержало верхъ въ битвъ съ ханомъ и дошло до Перекопа. Но Голицынъ не ръшился перейти на полуостровъ. Его испугалъ недостатокъ воды, особенно чувствительный при сильномъ майскомъ знов. Остановившись подъ Перекопомъ, Голицынъ завелъ переговоры съ ханомъ и, не дождавшись ихъ окончанія, поспѣшно отступиль, убъгая отъ преслъдовавшихъ его татаръ.

Этоть неудачный походъ совершенно урониль Голицына. На него стали смотръть, какъ на неспособнаго труса, но Софья силилась представить и этотъ походъ геройскимъ деломъ. Не только самъ Голицынъ получилъ въ награду вотчину, 300 рублей денежной прибавки къ жалованью и разные подарки, но и всъ участники похода были щедро награждены. Софья до слъпой страсти была предана этому человъку. Въ письмахъ своихъ она называла его: «свъ-

томъ батюшкою, душою своею, сердцемъ своимъ», и т. п. 2).

Любовь Софьи не спасла Голицына, а его неудачный походъ въ Крымъ сдълался ближайшимъ поводомъ къ паденію самой царевны. Давняя вражда Софыи съ царицею Натальей и Нарышкиными, ея нелюбовь къ Петру не пре-

1) См. біогр. "Преемники Богдана Хмельницкаго".

<sup>1)</sup> См. біогр. "Преемники Богдана Хмельницкаго".

2) Приводимъ для образчика одно изъ этихъ писемъ: "Свъть мой братецъ васенка, здравствуй батюшка мой на многія льта и паки здравствуй, Божією и предвятия Богородицы и твоимъ равумомъ и счастіемъ побъдивъ агаряны, подай тебъ Господи и впредь враги побъждати, а мнъ свътъ мой, въры не имъется што ты къ намъ возвратитца, тогда въры поиму, какъ увижю во объятіяхъ своихъ тебя, свътъ моего. А что, свътъ мой, иншешь, чтобы я помолилась, будто я върна гръшная передъ Богомъ и недостойна, однакоже дерзаю, надъяся на его благоутробіе аще и гръшная. Ей всегда того прошю, штобы свъта моего въ радости видеть. Посемъ здравствуй, свътъ мой, о Христъ на въки неищетные. Аминь". Въ другомъ своемъ писанномъ въ Крымъ, Софъя высказываетъ ту же горячую любовь къ своему пробиму... Батюшка мой платить за такіе трулы неисчестные радость моя, овъть очей любимцу... "Ватюшка мой платить за такіе труды неисчестные радость моя, свёть очей моихъ, мнв ввры не имвтца, сердце мое, что тебя, свёть мой видеть. Веливъ бы мнв день той быль, когда ты, душа моя, ко мив будешь; еслибы мив возможно было, я бы единымъ днемъ тебя поставила передъ собою. Писма твои, врученны Богу, къ памъ всё дошли въ пелости изъ подъ Перекопу... Я брела пъща изъ Воздваженскова, толко подхожу къ монастырю Сергія Чудотворца, къ самымъ святымъ воротамъ, а отъ васъ отписки о бояхъ: я не помню, какъ ввошла, чла плучи, не вёдаю, чъмъ его свъта благодарить за такую милость его и матерь его, пресвятую Богородицу, и преподобнаго Сергія, чудотворца милостиваго..."

кращались съ явтами. Софья была правительницею государства только при малольтствь царей. Оба царя пришли въ совершенный возрасть. Иванъ Алексвевичь еще въ 1684 году сочетался бракомъ съ Прасковіей, дочерью боярина Оедора Борисовича Салтыкова. По своему малоумію онь не угождаль Софьв потерею власти. Но воть и Петръ достигь шестнадцати льть, окружиль себя «потъшными» — молодежью, собранною вначалъ изъ товарищей дътскихъ игрь царя, а потомъ изъ охотниковъ разнаго званія. Петръ проводиль съ ними время въ воинскихъ упражненіяхъ, строилъ земляныя крѣпости и ораль ихъ, а въ 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получилъ страстное желаніе строить суда, плавать по морю и началь свои первые опыты на Переяславскомъ озеръ. Царица Наталья, стращась козней Софіи, боялась отлучекъ сына и его горячности, а потому поспъщила его женить. 27 января 1689 года Петръ сочетался бракомъ съ Евдокіей Федоровной Лопухиной, дочерью окольничаго. Событіе было важное и даже, можно сказать, роковое для Софыи, такъ какъ по русскимъ понятіямъ женатый человікъ считался совершеннолітнимъ. и Цетръ въ глазахъ своего народа получилъ полное нравственное право избавить себя отъ опеки сестры.

Еще ранъе этого времени, въ 1687 году, Софья, предупреждая ожидаемую опасность со стороны Петра, загъвала вънчаться царскимъ въицомъ. Для этого ей нужна была опора стръльцовъ. Шакловитый, преданный ей всею душою, подготовилъ челобитную какъ будто отъ всъхъ чиновъ Московскаго Государства и началъ склонять стръльцовъ содъйствовать своему плану. Вмъстъ съ тъмъ онъ чернилъ передъ ними царицу Наталью и Нарышкиныхъ, увърялъ, что они имъютъ злые умыслы на Софью, при этомъ дълалъ намеки на возможность избіенія Нарышкиныхъ и даже на убійство самого Петра; но козни его не удавались: нашлось только всего пять человъкъ, готовыхъ на какос угодно смълое дъло. Мысль о вънчаніи на царство Софьи была оставлена. Въ 1689 г., іюля 8, былъ крестный ходъ въ Казанскій соборъ. Софья прежде всегда участвовала въ подобныхъ крестныхъ ходахъ, вмъстъ съ обоими царями, какъ правительница государства. Петръ на этотъ разъ послалъ ей сказать, чтобъ сна не ходила: это имъло такой смысль, что Петръ уже не считаль ее правительницею. Софья не послушалась и пошла за крестами, а Петръ черезъ то

самъ не пошелъ въ крестный ходъ, и утхалъ изъ Москвы. Возвратился Голицынъ изъ своего вторичнаго крымскаго похода. Петръ пе соглашался назначать ему и его товарищамъ награды, и хотя на этотъ разъ не сталь спорить съ сестрою, но когда Голидынъ и другіе участники крымскаго похода, получившіе награды, явились къ Петру съ благодарностью за награды, то Петръ не пустилъ ихъ къ себъ на глаза. Туть Софія увидъла, что ея власти скоро будеть конець. Оставалось или покориться своей судьов, или отважиться сдълать перевороть. Шакловитый хотъль-было взволновать на попытку стръльцовь такимъ же порядкомъ, какъ дълалось прежде. — ударить въ набать и поднять тревогу, какъ будто царевит угрожаеть опасность; но стръльцы, за исключеніемъ очень немногихъ, сказали, что они по набату дъла не стануть начинать. Софья ухватилась-было за средство, которое ей такъ удалось въ былыя времена съ Хованскимъ. Въ царскихъ хоромахъ «на верху» появилось подметное письмо, въ которомъ предостерегали царевну. что ночью, съ 7-го на 8-е августа явятся изъ Преображенскаго «потышные» царя для убіенія царя Ивана Алексъевича и вськь его сестерь. Шакловитый вечеромь 7-го августа призваль четыреста стрёльцовь съ заряженными ружьями въ Кремль, а триста поставиль на Лубянкъ. Его подручники 1) начали наущать стръльцовь, что надобно убить «медвъдицу», старую царицу, а «если сынъ станеть эступаться за мать, то и ему спускать нечего». Но и это не удалось. Пятисотный стрълецкаго стремяннаго полка Ларіонъ Елизарьевъ съ семью другими стръльцами составиль замысель предупредить Петра. Двое изъ его това-

<sup>1)</sup> Никита Гладкій, Кузьма Черный, Стрижевь, Петровь и Кондратьевь.

рищей, Мельновъ и Ладогинъ, отправились ночью въ Преображенское извъстить

царя, что противъ него затъвается недоброе.

Пробужденный отъ сна Петръ выскочилъ въ одной сорочкъ, босой, бросился въ конюшию, сълъ на коня и ускакалъ въ ближайшій лъсъ. Туда принесли ему платье. Онъ одълся, /и вмъстъ съ Гавриломъ Головкинымъ во весь духъ пустился въ Троицкую лавру, куда поспълъ черезъ пять часовъ. Къ нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потъшные и стръльцы Сухарева Полка. Утромъ съ ужасомъ узнала Софья и ея приверженцы о бъгствъ Петра. Елизарьевъ со своими товарищами и полковникъ Пиклеръ, прежде самый ревностный сторонникъ Софьи, тотчасъ уъхали къ Петру и откревенно объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стръльцовъ на умерщвленіе царицы Натальи и приверженныхъ Петру бояръ. Петръ приказалъ написать грамоты во всъ стрълецкіе полки, чтобы къ 18 августа къ нему явились въ Троицу всъ полковники и начальники съ десятью рядовыми стръльцами отъ каждаго полка для важнаго государева дъла.

Софья принимала свои мёры: разставляла караулы по Земляному городу и приказывала всё грамоты, какія будуть оть Петра, доставлять къ пей. Созвавши къ себт полковниковъ, она грозила имъ отрубить головы, если они пойдуть къ Троицѣ. Сама, между тѣмъ, видя неудачу своихъ замысловъ, Софья думала примириться на время съ Петромъ и посылала къ нему одного за другимъ двухъ бояръ, Троекурова и Прозоровскаго, и убъждала брата возвратиться въ Москву для примиренія. Эти бояре вернулись безъ успѣха. Софья отправила къ Троицѣ патріарха Іоакима, но тотъ сдѣлалъ еще хуже для Софьи: онь остался у Тропцы. Патріархъ, тотчасъ послѣ смерти Федора, былъ сторонникомъ Петра; онъ только по необходимости согласился на двуцарствіе и въ душѣ не былъ расположенъ къ Софьѣ, тѣмъ болѣе, что Софья оказывала благосклонность къ врагу патріарха Сильвестру Медвѣдеву, а приверженцы царевны поговаривали о сверженіи Іоакима съ патріаршества и о поставленіи, вмѣсто него, Сильвестра.

Царь Петръ, не дождавшись стръльцовъ, которыхъ требовалъ къ Троицъ, посладъ въ другой разъ грамоту въ Москву съ прежнимъ приказаніемъ явиться къ нему всъмъ полковникамъ и начальнымъ людямъ съ десятью рядовыми отъ каждаго полка, да сверхъ того, приказывалъ явиться изъ всъхъ московскихъ сотенъ и слободъ всъмъ старостамъ съ десятью тяглецами; на этотъ разъ за ослушаніе объщалась смертная казнь. Пять полковниковъ, много урядниковъ

и рядовыхъ стръльцовъ отправились къ Троицъ.

Софья, видя, что борьба съ Петромъ неравна, устроить съ нимъ мировую черезъ другихъ не удается, сама повхала къ Петру, но ее не пустили и приказали воротиться назадъ изъ села Воздвиженскаго.

Вслѣдъ за нею прибылъ, 1-го сентября, недавно отъѣхавшій изъ Москвы къ Тронцѣ стрѣлецкій полковникъ Нечаевъ съ требованіемъ выдать Шакловитаго, Медвѣдева и другихъ сообщниковъ, на которыхъ указали стрѣльцы.

Софья до того была раздражена этимъ требованіемъ, что приказала-было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась, разсудивши, что этимъ поступкомъ въ ея положеніи она скорѣе проиграетъ, чѣмъ выиграетъ. Она собрала стрѣль-

цовъ и говорила имъ въ такомъ смыслъ:

«Письма, что привезли изъ Троицы, составлены ворами. Какъ можно выдавать людей? Они подъ пыткою оговорять другихъ, людей добрыхъ; девять человъкъ девять-сотъ оговорятъ. Злые люди разссорили меня съ братомъ, выдумали какой-то заговоръ на жизнь младшаго царя; изъ зависти къ върной служоъ Оедора Шакловитаго, за то, что онъ день и почь трудится для безонасности и добра государства, они очернили его зачинщикомъ заговора. Я сама котъла уладить дъло, узнать причину козни и поъхала къ Троицъ, а братъ, по наущенію злыхъ совътниковъ, не допустилъ меня къ себъ и пе велълъ туда ъхатъ, и я воротплась со стыдомъ. Сами знаетс, какъ я управляла государствомъ семь лътъ, принявши правленіе въ смутное время; подъ моимъ пра-

вленіемъ заключенъ честный и твердый миръ съ нашими сосъдями христіанскими государями, враги въры христіанской приведены въ ужасъ и страхъ нашимъ оружіемъ. Вы, стръльцы, за вашу службу получили важныя награды, и я къ вамъ всегда была милостива. Не могу повърить, чтобы вы стали мит исвърны и повърили измышленіямъ враговъ мира и добра! Они ищутъ головы не Шакловитаго, а моей и моего брата Ивана. Я объщаю вамъ награду, если останетсь мить върны и не будете мъшаться въ это дѣло, а тѣ, которые будутъ пепослушны и начнутъ творить смуту, будутъ наказаны. Помните: если нойдете къ Троицъ, здѣсь останутся ваши жены и дѣти...»

Потомъ Софья позвала къ себъ толну посадскихъ и говорила имъ ръчь въ томъ же духъ. Стръльцовъ и служилыхъ иноземцевъ поили виномъ, даже

Нечаеву поднесли водки.

Между тъмъ Петръ, не получая отвъта отъ Нечаева, послалъ спова требованіе выдать Шакловитаго со всъми сообщниками, и приказывалъ служилымъ иноземцамъ прибыть къ нему къ Троицъ. Генералъ Гордонъ, начальникъ
иноземцевъ, по поводу этого царскаго приказанія обратился къ завъдывавниему
иноземнымъ приказомъ, князю Василію Васильевичу Голицыну. «Я доложу объ
этомъ старшему царю», сказалъ Голицынъ Гордону. Но Гордонъ не счелъ пужнымъ ждатъ доклада, — онъ понималъ, что Голицынъ только тапетъ время,
выжидая, не обратятся ли обстоятельства къ пользъ Софыи. Гордонъ отправился 5 сентября къ Троицъ съ служилыми иноземцами и былъ принятъ очень
ласково. Нетръ допустилъ иноземцевъ къ своей рукъ и велълъ имъ дать по
чаркъ водки.

Переходъ иноземцевъ привелъ дъла Софьи еще ближе къ печальной развязкъ. На стръльцовъ не было надежды. Они похватали подручниковъ Шакловитаго, черезъ которыхъ онъ прежде пытался взволновать стръльцовъ, и отвезли ихъ къ Троицъ. Въ числъ схваченныхъ главиъйшій былъ Обросимъ Петровъ, который передъ тъмъ уже нъсколько дней скрывался у попомари, и чуть только попытался выйти, — тотчасъ былъ схваченъ. Онъ во всемъ со-

знался еще до пытки.

Ясно, что отозвались Софь и смерть Хованскаго, и сборъ служилыхъ для укрощенія стрѣлецкаго своеволія, и грамота, въ которой стрѣльцамъ поставили въ воровство переворотъ, призведенный ими въ пользу Софьи. Не было теперь у стрѣльцовъ большого желанія отважиться на черезъ-чуръ смѣлое дѣло за ту, которая уже показала имъ, какъ она благодаритъ за услуги и какъ можно положиться на ея объщанія. На московскія сотни и слободы еще менъе можно было надѣяться Софьв, когда стрѣльцы, люди военные, пе шли за нею. Софья съ Шакловитымъ рѣшились попытаться поднять за себя Россію: это уже зпачило, какъ говорится, все поставить на карту разолъ.

Шакловитый изготовилъ грамоту къ людямъ всёхъ чиновъ Московскаго Государства отъ имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственниковъ Нарышкиныхъ: «опи ни во что ставятъ старшаго царя Ивана, забросали его комнату полъньями, изломали его царскій вънецъ; потъшные Петровы дълаютъ людямъ насилія, а царь Петръ никакихъ челобитныхъ не слушаетъ и пр.». Но этой грамотъ не суждено было быть

разосланною.

6 сентября, уже вечеромъ, толпа стръльцовъ явилась передь дворцомъ и требовала выдачи Шакловитаго. Софья думала подъйствовать на нихъ твердостью и угрозами и сказала повелительно, что не выдастъ, и что они не должны мъщаться въ ея дъла. «Если намъ не выдадутъ Шакловитаго, — закричали стръльцы, — то мы ударимъ въ набатъ». Бояре, окружавшіе Софью, испугались: «Государыня царевна, — сказали они, — нельзя имъ перечитъ, нельзя спасти Шакловитаго; будетъ бунтъ; тогда мы всъ пропадемъ: лучше его выдать». Софъъ оставалось послушаться. Шакловитый былъ выданъ и на другой день около часа пополудни привезенъ къ Тронцъ.

Вечеромъ, около пяти часовъ, въ тотъ же день, прибылъ къ Троицъ Ва-

силій Васильевичь Голицынъ съ нъсколькими думными людьми 1). Царь не до-

пустиль ихъ къ себф. Имъ вельно было ждать рышенія.

Начались допросы и пытки. Шакловитый сначала во всемъ запирался, но послъ первой пытки сталъ виниться на половину, а когда его повели пытать въ другой разъ, то, не допустивши до пытки, сознался, что разговаривалъ со стръльцами о томъ, какъ бы произвести пожаръ въ Преображенскомъ селъ и убить царицу, однако, упорно отрицалъ умыселъ на жизпь царя Петра. Шакловитый обвинялъ въ соучасти и Васильевича Голицына.

У Василія Голицына быль двоюродный брать Борись, ревпостнѣйшій приверженець Петра, любимець его и главный распорядитель, какъ оказалось, по слѣдствію надъ заговорщиками. Обвиненіе въ измѣнъ ложилось пятномъ на весь родъ Голицыныхъ. Заступленію Бориса обязанъ былъ Василій Голицынъ тѣмъ, что его хотя наказали, но за другія вины. 9 сентября онъ былъ призванъ во дворецъ вмѣстѣ съ сыномъ Алексѣемъ. Думный дьякъ прочиталъ ему приговоръ, по которому онъ лишался боярства и вмѣстѣ съ сыномъ и семьею ссылался въ Каргополь: это постигало его за то, что онъ, мимо царей, подавалъ доклады царевнѣ Софьѣ и сверхъ того, за дурныя распоряженія во время крымскаго похода, причинившія разореніе государству и отягощеніе народу 2). Боярина Неплюева осудили на ссылку въ Пустозерскъ за дурное управленіе въ Сѣвскѣ, гдѣ онъ прежде былъ намѣстникомъ; Змѣевъ удаленъ въ свои костромскія вотчины; прочихъ простили. Напрасно Василій Голицынъ написалъ въ свое оправданіе длинное объясненіе въ семнадцати пунктахъ: царь не читалъ его.

11 сентября, въ 10 часовъ вечера, противъ Лавры, у большой дороги, вывели преступниковъ на смертную казнь при большомъ стечении народа. Шакловитому отрубили голову топоромъ. То же сдълали стръльцамъ: Обросиму Петрову и Кузьмъ Чермному. Полковнику Семену Рязанцеву велъли положить голову на плаху, потомъ велъли ему встать, дали нъсколько ударовъ кнутомъ и отръзали кусокъ языка. Такому же наказанію подвергли еще двоихъ 3).

Наконецъ, Петръ отправилъ къ старшему брату письмо, въ которомъ представлялъ, что имъ обоимъ, будучи въ совершенномъ возрастъ, пора править государствомъ самимъ, а не дозволять третьему лицу, сестръ, вмъшиваться въ правленіе. Съ своей стороны Петръ объщался почитать, какъ отца, стар-

шаго брата. Слабоумный Иванъ не прекословилъ.

Вслъдъ за письмомъ Петра отправленъ былъ въ Москву бояринъ Троекуровъ съ приказаніемъ Софьъ переселиться въ Новодъвичій монастырь. Софья нъсколько дней упрямилась и успъла еще переслать письмо и деньги своему другу, Василію Голицыну. Наконецъ, въ концѣ сентября она поневолѣ должна была ѣхать въ монастырь. Ей дали просторное помѣщеніе окнами на Дѣвичье ноле, позволили держать при себѣ свою кормилицу, престарѣлую Вяземскую, двухъ казначей и девять постельницъ. Изъ дворца отпускалось ей ежедневно опредѣленное количество разной рыбы, пироговъ, саекъ, караваевъ хлѣба, меду, пива, браги, водки и лакомствъ. Царицамъ и царевнамъ позволено было посѣшать ее во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать въ храмовыхъ праздникахъ, но у воротъ постоянно стояли карау-

3) Пятидесятника Муромцева и стръльца Лаврентьева; паказанныхъ сослади въ

Сибирь.

Съ бояриномъ Леонтіемъ Романовичемъ Неплюевымъ, окольничимъ Венедиктомъ Андреевичемъ Змѣевымъ, думнымъ дворяниномъ Григоріемъ Ивановичемъ Калачовымъ и думнымъ дьякомъ Емельяномъ Игнатьичемъ Украинцевымъ.
 Ренерадъ Гордонъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ, что Борисъ Голицынъ,

<sup>2)</sup> Генераль Гордонь вы своихы запискахы разсказываеть, что Борись Голицыны, принявши оты Шакловитаго послёднее признаніе, не показаль его тотчась Петру, чтобь уничтожить изъ признанія то, что касалось Василія Голицына; но Нарышкины донесли обы этомы царю. Борись извинялся передь паремь, что было уже поздио и онь по этой причина не показаль бумаги тотчась. Петръ не лишиль его милости и доверія, но царица Наталья и Нарышкины питали къ нему за это злобу.

лы изъ солдать полковъ Семеновскаго и Преображенскаго. Вдова царя Өедора, Мареа Матвъевна, и супруга царя Ивана, Прасковья Өедоровна, очень ръдко посъщали Софью, но сестры были съ нею попрежнему дружны и вмъстъ втихо-

молку ругали Петра и жаловались на свою судьбу.

Съ паденіемъ Софьи началась самобытная дъятельность Петра, и вмъстъ съ темъ наступалъ и новый періодъ въ исторіп Россіи. Вниманіе Петра, какъ извъстно, обратилось на югъ: была построена корабельная верфь въ Воронежь, и начаты походы въ Азовъ. Въ январъ 1696 года скончался бользиенный, слабоумный Иванъ. Двоевластіе кончилось. Азовъ быль взять. Петрь началь десятками отправлять своихъ подданныхъ учиться за-границу, а въ началь 1697 г. рышился вхать туда самы инкогнито, поды именемы урядника иреображенскаго полка Петра Михайлова, т.-е. въ томъ чинъ, въ какомъ онъ состояль тогда, начавши, для примъра другимъ, военную службу съ низшаго чина. Его неутомимая дъятельность, его недовольство старыми порядками, посылка людей за-границу и, наконецъ, неслыханное до того времени намъреніє самому фхать учиться у иноземцевь, уже возбудили противь него злые умыслы. 23 февраля, когда царь, готовясь къ отъезду, веселился на прощание съ боярами у своего любимца иноземца Лефорта, ему дали знать, что пришель съ допосомъ пятисотенный стредецъ, Ларіонъ Елизарьевъ (тотъ самый, который предувъдомилъ Петра о замыслахъ Шакловитаго) съ десятникомъ Силинымъ. Ихъ позвали къ царю и они объявили, что Иванъ Циклеръ, уже пожалованный въ думные дворяне, собирается убить царя. Циклеръ передъ тъмъ только получиль отъ царя назначение построить Таганрогь и быль этимь недоволенъ. Оказавши важную услугу Петру въ дълъ Шакловитаго, онъ ожидалъ, что будеть важнымь человъкомь у царя и обманулся, такъ что онь сдълался врагомъ царя, которому такъ услужилъ въ прежние годы.

Пиклеръ былъ схваченъ и подъ пыткою показалъ на окольничаго Соковнина, заклятаго старовъра, брата боярыни Морозовой и княгини Урусовой (признаваемыхъ раскольниками до сихъ поръ за мученицъ). Соковнинъ подъ пыткою сознался, что действительно говориль о возможности убить государя, такъ какъ государь вздить или одинъ, или съ малымъ числомъ людей. Соковнинъ при этомъ оговорилъ зятя своего, Оедора Пушкина, и сына его Василія. Вражда къ Петру происходила, по ихъ показанію, оттого, что царь началь посылать людей за море учиться, невъдомо чему. Обвиненные притянули къ дълу двухъ стрълецкихъ пятидесятниковъ. Всъхъ ихъ присудили къ смертной казни. Циклеръ передъ казнью объявиль, что въ прежніе годы, во время правленія Софьи, царевна и покойный бояринъ Иванъ Милославскій уговаривали его убить царя Петра. Петръ приказалъ вырыть изъ земли гробъ Милославскаго и привезти въ Преображенское село на свиньяхъ. Гробъ открыли. Соковкину и Циклеру рубили прежде руки и ноги, потомъ отрубили головы: кровь ихъ лилась въ гробъ Милославскаго. Пушкину и другимъ отрубили головы. На Красной площади быль поставлень столпь съ желъзными спицами, на ко-

торыхъ были воткнуты головы казненныхъ.

Вследь затемь Петръ усилиль карауль у вороть Новодевичьяго мона-

стыря, а самъ убхалъ за-границу.

Въ то время, какъ Петръ въ Голландіи учился строить корабли, а потомъ тадилъ по Евроит присматриваться къ иноземнымъ обычаямъ, въ Москвъ управляли бояре, согласно начертаніямъ царя. Московскимъ стръльцамъ пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себъ въ столицъ, занимаясь промыслами, величались значеніемъ царскихъ охранителей, всегда готовые, какъ мы видъли, обратиться въ мятежниковъ. Теперь ихъ выслали въ отдаленные города на тяжелую службу и притомъ на скудномъ содержаніи. Четыре полка (Чубарова, Колзакова. Чернаго и Гундертмарка) были отправлены въ Азовъ. Черезъ нъсколько времени, на смъну имъ, послали другіе шесть полковъ. Прежніе четыре полка думали-было, что имъ позволятъ изъ Азова возвратиться въ Москву, какъ вдругь имъ приказали идти въ Великія Луки, на

литовскую границу, въ войско князя Ромодановскаго. Они повиновались, но въ мартъ 1698 года многимъ стало невыносимо: сто пятьдесятъ-пять человъкъ самовольно ушли изъ Великихъ Лукъ въ Москву бить челомъ отъ лица всъхъ товарищей, чтобъ ихъ отпустили по домамъ. Въ прежнія времена случаи самовольнаго побъга со служібы были не ръдкостью и сходили съ рукъ, по на этотъ разъ начальникъ Стрълецкаго приказа, бояринъ Троекуровъ, велълъ имъ немедленно идти назадъ, а четырехъ выборныхъ, которые къ нему пришли объясняться, за дерзкія слова приказалъ сейчасъ же засадить въ тюрьму. Стръльцы отбили своихъ товарищей, буянили и не хотъли идти изъ Москвы. Бояре двинули на инхъ солдатъ Семеновскаго полка и выгнали изъ Москвы силою.

Стрѣльцы воротились къ пославшимъ ихъ товарищамъ. Ромодановскій въ это время, по указу, пришедшему изъ Москвы, долженъ былъ распустить всѣхъ своихъ служилыхъ людей, но такое распоряженіе не простиралось на стрѣльцовъ; ихъ четыре полка велѣно было разставить по западнымъ пограничнымъ городамъ, а тѣхъ, которые самовольно ходили съ челобитной въ Москву, сослать въ Малороссію на вѣчныя времена. Стрѣльцы заволновались и не выдали Ромодановскому своихъ товарищей, ходившихъ въ Москву; Ромодановскій, распустивши передъ тѣмъ служилыхъ, не имѣлъ возможности схватить виновныхъ стрѣльцовъ. Стрѣльцы, пошумѣвши, ушли, какъ будто повинуясь приказанію идти въ назначенные имъ города, и на дорогѣ, и на берегу Цвины, 16 іюня устроили кругъ. Туть одинъ изъ ходившихъ въ Москву, стрѣлецъ Масловъ, стоя на телѣгѣ, началъ читать письмо отъ царевны Софъи, въ которомъ она убѣждала стрѣльцовъ придти къ Москвѣ, стать таборомъ нодъ Новодѣвичьимъ монастыремъ и просить ее снова на державство, а если солдаты станутъ не пускать ихъ въ Москву, то биться съ ними.

Стръльцы поръшили идти на Москву. Раздавались голоса о томь, что надобно перебить всъхъ нъмцевъ, бояръ, самого царя не пускать въ Москву и даже убить его за то, что «сложился съ нъмцами». Впрочемъ, это были только один толки, а не приговоръ всего круга.

Когда въ Москвъ заслышали, что идутъ къ столицъ стръльцы, то на многихъ жителей напалъ такой страхъ, что они съ имуществомъ разъъзжались по деревнямъ. Бояре, не допуская стръльцовъ до столицы, выслали противь нихъ на ретръчу гойско въ числт 3700 чел. съ 25 пушками. Начальство надъ этимъ войскомъ взялъ бояринъ Шеинъ съ двумя генералами: Гордономъ и княземъ Кольцо-Мосальскимъ. Высланное боярами московское войско встрътилось со стръльцами 17 іюня близъ Воскресенскаго монастыря. Сначала Шеинъ отправилъ къ нимъ въ станъ генерала Гордона. Гордонъ потребовалъ, чтобы стръльцы немедленно ушли въ назначенныя имъ мъста и выдали бы сто сорокъ человъкъ изъ тъхъ, которые только передъ тъмъ ходили въ Москву: ихъ считали главными зачинщиками бупта.

«Мы. — отвъчали стръльцы, — или умремъ, или непремънно будемъ въ Месквъ хоть на три дня, а тамъ пойдемъ, куда царь прикажетъ».

«Васъ къ Москвъ не пропустятъ. Объ этомъ не помышляйте» — сказалъ имъ Гордонъ.

«Развъ всъ номремъ, тогда въ Москвъ не будемъ», —отвъчали стръльцы. Двое старыхъ стръльцовъ начали объяснять Гордону свои нужды, какъ стръльцы терпитъ и голодъ и холодъ, какъ строили кръпости, тяцули суда съ пушечною и оружейною казною вверхъ Дономъ отъ Азова до Воронежа, — какъ имъ даютъ мъсячнаго жалованья столько, что едва достаетъ на двъ педъли, говорили, что теперь они хотятъ только повидаться съ женами и дътьми своими. Толна стръльцовъ подтверждала справедливость сказаннаго двумя ихъ товарищами.

«Я совътую вамъ, — сказалъ Гордонъ, — чтобы гаждый полкъ особо обдумалъ и посовътовался о томъ, что вы дълаете».

«Мы всѣ за-одно», — возражали ему стрѣльцы.

«Такъ знайте же. — сказалъ Гордонъ. — если вы теперь не примете милости его царскаго величества и мы принуждены будемъ силою привести васъ къ повиновению, тогда уже не будеть вамъ пощады. Даю вамъ сроку четверть часа».

Гордонъ отъбхалъ въ сторону и черезъ четверть часа опять послалъ къ

нимъ за отвътомъ. Но стръльцы стояли на своемъ.

Шеннъ отправилъ къ стръльцамъ Кольцо-Мосальскаго. Тогда изъ толпы стръльцовъ вышелъ десятникъ Зоринъ съ челобитной, гдв. между прочимъ. говорилось, будто воевода Ромодановскій хотъль ихъ пубить, неизвъстио за что, а въ заключение объяснялось, что стрельцы затемъ пришли къ Москвъ. что въ Москвъ «великое страхованіе, городъ затворяють рано вечеромъ и поздно утромъ отворяють, всему народу чинится наглость; опи слышали. что идутъ къ Москвъ нъмцы и то знатно послъдуя брадобритію и табаку во всесовершенное благочестія исповерженіе».

И въ стрълецкомъ станъ и въ станъ Шеина отслужили молебны, при-

готовились къ бою.

Шеннъ послалъ противъ стръльцовъ Гордона съ 25 пушками, а между тъмъ кавалерія стала окружать ихъ станъ.

Поставивши свои пушки, Гордонъ два раза высылаль къ стръльцамъ

дворянь съ совътомъ опомниться и покориться.

«Мы васъ не боимся, —сказали стръльцы. — у насъ самихъ есть сила». Тогда Гордонъ приказалъ дать залпъ, но такъ, что ядра пролетъли надъ головами стрельцовъ.

Стръльцы подняли крикъ, замахали шапками п произносили имя св.

Cepria.

То быль ихъ условленный знакъ.

Тогда Гордонъ приказаль выстрелить по нимь изъ пушекъ и положиль многихъ на мъсть. Стръльцы смъшались. Гордонъ даль другой, третій, четеертый залиь; стръльцы бросились въ разсынную. Оставалось только ловить и

вязать ихъ. Убито у нихъ было 29 человъкъ и ранено 40.

Тотчасъ дали знать въ Москву; бояре приказали Шенну произвести розыскъ. Начались пытки кнутомъ и огнемъ. Стръльцы повинились, что было у нихъ намърение захватить Москву и бить бояръ, но никто изъ нихъ не показаль на царевну Софью. Шениъ самыхъ виновныхъ приказаль повъсить на мъстъ, а другихъ разослать по тюрьмамъ и монастырямъ подъ стражу 1).

Бояре полагали, что судь темь и кончился, но не такъ посмотрель на это дъло Петръ, когда къ нему въ Въну пришло извъстіе о бунтъ стръльцовъ «Это, —писаль онь Ромодановскому, —свия Ивана Милославского растеть...»

и тотчасъ поскакалъ въ Москву.

**Царь прибыль въ столицу** 25 августа, а на другой день 26-го въ **Пре**ображенскомъ сель началь делать то, что такъ возмущало стрельцовь: Петръ началь собственноручно образывать бороды боярамь и приказаль имъ одаться въ европейское платье, какъ будто желая сразу нанести ръшительный ударъ русской старинь, подвигнувшей на бунть стрыльцовь.

Съ половины сентября начался новый розыскъ. Изъ разпыхъ монастырей вельно было свезти стръльцовь: затъмь иныхъ размъстили по московскимъ монастырямъ, а другихъ содержали въ подмосковныхъ селахъ подъ крвикимъ карауломъ. Число всъхъ содержавшихся стръльцовъ было 1714 человъкъ 2).

Допросъ происходилъ въ Преображенскомъ селъ подъ руководствомъ князя Федора Юрьевича Ромодановскаго, завъдывавшаго Преображенскимъ приказомъ. Устроено было четырнадцать застънковъ и каждымъ застъпкомъ завъдывалъ одинъ изъ думныхъ людей и ближнихъ бояръ Петра. Признація

2) Изъ отправленных 1 Шенномъ планимх убажало изъ монастырей 109 чел.

<sup>1)</sup> По показанію Гордона казнено было до 130 чел., а по монастырямъ разослано 1845 чел.

добывались пытками. Подсудимыхъ сначала пороли кнутомъ до крови на вискъ, (т.-е. его привязывали къ перекладинъ за связанныя назадъ руки); если стрълецъ не давалъ желаемаго ответа, его клали на раскаленные уголья. По свидътельству современниковъ, въ Преображенскомъ селъ ежедневно курилось до тридцати костровъ съ угольями для поджариванья стрельцовъ. Самъ царь съ видимымъ удовольствіемъ присутствоваль при этихъ варварскихъ истязаніяхъ. Если пытаемый ослаовваль, а между тымь нужень быль для дальныйшихъ показаній, то призывали медика и лечили несчастнаго, чтобъ подвергнуть новымь мученіямь. Подъ такими пытками стрільцы сперва сознались, что у нихъ было намърение поручить правление царевит Софьт и истребить итмиевъ, но никто изъ нихъ не показывалъ, чтобы царевна сама подущала ихъ къ этому замыслу. Петръ подозръвалъ сестру и приказалъ пытать стръльцовъ сильнъе, чтобы вынудить у нихъ показанія, обвиняющія Софью. Тогда некоторые стрельцы показали, что одинь изъ ихъ товарищей (который въ розыске не оказывался), Васька Тума, привезъ изъ Москвы письмо отъ имени (офьи, получивши его черезъ какую-то нищую. Это письмо передано было пятидесятпику Обросимову, а тотъ передалъ его стръльцу Маслову, послъдній читаль это письмо передъ полками на Двинъ. Слъдуя этимъ показаніямъ, нашли нищую: но она ни въ чемъ не созналась и умерла въ мученіяхъ подъ пыткою. Взяли кормилицу Софын Вяземскую и четырехъ ся постельницъ, подвергли ихъ жестокимъ пыткамъ. Показанія этихь женщинъ были таковы, что изъ нихъ можно было только, при сильныхъ натяжкахъ, обвинить Софью. Сама Софья, допрошенная Петромъ, объявила, что никогда не посылала никакихъ писемъ въ стрелецкие полки. Сестра ея Мароа сказала только, что слышала отъ своей служительницы Жуковой о желанія стръльцовъ придти въ Москву и возвести на царство Софыо. Жукову подвергли пыткъ: она наговорила на одного полуполковника. Этого въ свою очередь подвергли пыткъ, а Жукова потомъ сказала, что она его оговорила напрасно. Когда же ее снова стали пытать, она опять обвиняла его: это можеть служить образчикомъ, какого рода были отбираемыя тогла показанія.

30 сентября у всёхъ вороть московскаго Бёлаго города разставлены были висълицы. Несмътная толпа народа собралась смотръть, какъ повезутъ преступниковъ. Въ это время патріархъ Адріанъ, исполняя предковскій обычай, наблюдаемый архипастырями, просить мплости опальнымъ, прівхаль къ Петру съ иконою Богородицы. Но Петръ былъ еще до этого нерасположенъ къ патріарху за то, что посл'ядній повторяль старое нравоученіе противъ брадобритія; Петръ принялъ его гнъвно. «Зачъмъ пришелъ сюда съ иконою? — сказаль ему Петрь: — убирайся скоръе, поставь икону на мъсто и не мъшайся не въ свои дела. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя ооязанность и долгь передъ Богомъ охранять народъ и казнить злодвевъ, которые посягають на его благосостояніе». Патріархь удалился. Петрь, какъ говорять, собственноручно отрубиль головы пятерымь стрыльцамь вы сель Преображенскомъ. Затъмъ длинный рядъ телъгъ потянулся изъ Преображенскаго села въ Москву; на каждой телътъ сидъло по два стръльца: у каждаго изъ пихъ было въ рукъ по зажженной восковой свъчъ. За нимъ бъжали ихъ жены и дъти съ раздирающими криками и воплями. Въ этотъ день перевѣшано было у разныхъ московскихъ воротъ 201 человѣкъ.

Снова потомъ происходили пытки, мучили, между прочимъ, разныхъ стрълецкихъ женъ, а съ 11 октября до 21 въ Москвъ ежедневно были казни; четверымъ на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другимъ рубили головы; большинство въшали. Такъ погибло 772 человъка, изъ нихъ 17 октября 109-ти человъкамъ отрубили головы въ Преображенскомъ селъ. Этимъ занимались, по приказанію царя, бояре и думные люди. а самъ царь, сидя на лошади, смотрълъ на это зрълище. Въ разные дни подъ Новодъвичьимъ монастыремъ повъсили 195 человъкъ прямо передъ кельями царевны Софыя, а троимъ изъ нихъ, висъвшимъ подъ самыми окнами, дали въ руки бумагу въ

видъ челобитныхъ. Послъднія казни надъ стръльцами совершены были въ февраль 1699 г. Тогла въ Москвъ казнено было разными казнями 177 человъкъ.

Тъла казненных в лежали неприбранныя до весны, и только тогда гельно было зарыть ихъ въ ямы близъ разных в дорогъ въ окрестностяхъ столицы, а надъ ихъ могилами вельно было поставить каменные столпы съ чугунными досками, на которыхъ были написаны ихъ вины; на столпахъ были спицы съ воткнутыми головами.

Софья, по приказанію Петра. была пострижена подъ именемъ Сусанны въ томъ же Новодѣвичьемъ монастырѣ, въ которомъ жила прежде. Сестра ея. Мароа. пострижена подъ именемъ Маргариты и отправлена въ Александровскую слободу въ Успенскій монастырь. Прочимъ сестрамъ запрещено было вздить къ Софьѣ, кромѣ Пасхи и храмового праздника Новодѣвичьяго монастыря.

Несчастная Софья въ своемъ заключения томилась еще пять лътъ подъ

самымъ строгимъ надзоромъ и умерла въ 1704 году.

## XIV.

## РОСТОВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ ДИМИТРІЙ ТУПТАЛО.

Говоря о важных в русских исторических деятелях XVII века, нельзя умолчать о духовномы лице, действовавшемы преимущественно вы конце XVII столетія; оно имееть важное значеніе не только для своего времени, но и для последующих времень по тому благочестивому уваженію, какое къ его намяти оказываеть русскій народь.

Св. Димитрій (по происхожденію малороссіянинъ) занимаетъ одно изъ самыхъ блестящихъ мъстъ въ кругу кіевскихъ ученыхъ, распространявшихъ по Русской земль начатое Петромъ Могилою дьло русского просвышения. Онъ родился въ мъстечкъ Макаровъ, верстахъ въ пятидесяти отъ Кіева, на правой сторонь Дивира, въ декаоръ 1651 года. Отецъ его быль козацкій сотникъ по имени Савва Григорьевичъ Туптало, мать называлась Марья, ребенокъ названь быль въ крещени Даніиломь 1). Когда онь достигь отроческаго возраста, родители отдали его учиться въ Кіевъ. Отецъ Данила быль ктиторомъ Кирилловскаго монастыря и. въроятно, проживаль въ самомъ Кіевъ. Одаренный отъ природы живымъ воображеніемъ и глубниою чувства. Данило предался религіозной созерцательности и ръшился постричься. Печальная судьба Малороссіи, какъ видно, содъйствовала такому настроенію: кругомь себя онъ видъль кровь, слезы. нищету; одна обда влекла за собою другую обду, и не предвидалось исхода плачевному состоянію края. Въ Кіевъ даже ученіе не могло идти своимъ обычнымъ порядкомъ. Естественно было предаться мысли о непрочности земныхъ благъ и искать пристанища въ иноческой жизни. Въ 1688 г. Данило былъ постриженъ въ кіевскомъ Кирилловскомъ монастыръ пруменомъ Мелетіемъ Дзикомъ 2) и нареченъ Димитріемъ. Несмотря на молодость, онъ скоро обратилъ на себя вниманіе своимъ необыкновеннымъ даромъ слова; на 25-мъ году отъ роду, въ 1675 году, онъ былъ посвященъ въ Густынскомъ монастыръ Лазаремъ Барановичемъ въ јеромонахи. Съ этихъ поръ начались странствованія Димитрія изъ монастыря въ монастырь, изъ края въ край. Гдв только онъ ни поселялся,

<sup>1)</sup> Говоря о своемъ рожденін въ дневникѣ, онъ сказаль: "и въ тоть часъ воеводняя Радзивилова... и крещеніемъ святымъ просвыщень въ Въроятно, она была его воспріемницей: это была должно быть жена Януша Радзивилла, молдавская княжна, сестра жены Тимовея Хмельницкаго.
2) Въ Ростовъ въ келіп Дмитрін сохрапяется современная картина, изобра-

<sup>2)</sup> Въ Ростов въ келін Дмитрін сохраняется современная картина, наображающая, какъ молодой Данило, кланяясь въ ноги отцу и матери, испрашиваеть ихъ родительскаго благословенія на поступленіе въ монастырь. Члены семьи въ малороссійскихъ одеждахъ того времени.

тамъ начиналь говорить поученія, и къ нему стекались толпы народа; слава о новопоявившемся знаменитомъ проповъдникъ переходила изъ города въ городъ. Архіепископъ Лазарь Барановичъ перевель его изъ Густынскаго монастыря къ себъ въ Черниговъ, и Димитрій пробыль около двухъ лъть пропосъдинкомъ при Лазаръ Барановичъ. Отправившись въ Литву для поклоненія чудотворной иконь, находившейся въ Новодворскомъ монастырь, Димитрій быль сначала приглашень на короткое время для проповедничества въ Вильно, а потомы облорусскій епископы Феодосій Васильевичь убъдиль, его переселиться въ Слуцкъ: Димитрій проповъдываль тамъ въ Преображенскомъ монастыръ. Но въ концъ 1679 года скончался его покровитель Осодосій, а всятав за нимъ окончиль жизнь другой его благопріятель, ктиторь Преображенскаго монастыря Скочкевичь. Проговоривши надъ последнимъ надгробное слово 1), Димитрій черезъ місяць убхаль изъ Слуцка на родину. Молодого проповідника наперерывъ приглашали изъ разныхъ мъстъ Малороссіи. Гетманъ Самойловичъ убъдиль его поселиться въ Батуринъ, а затъмъ, по его ходатайству, Лазарь Барановичъ, въ 1681 году, назначилъ Димитрія игуменомъ Максаковскаго мопастыря. Лазарь, любившій, какъ извъстно, играть словами, сказаль Димитрію при этомъ такую любезность: «Вы называетесь Димитріемъ и потому я желаю вамъ не только игуменства, но и митры. Пусть Димитрій получить митру». На следующій годь Димитрій быль сделань Батуринскимь игуменомь. Но пребываніе въ Батуринъ было ему не совсъмъ по душь; въ слъдующемъ году онъ оставиль игуменство и удалился въ Кіево-печерскую лавру, гдв быль принять радушно архимандритомъ Варлаамомъ Ясинскимъ. Здёсь Димитрій началъ со-ставлять сборникъ житія святыхъ—Четіи Минен. Трудъ этотъ былъ наміченъ еще Петромъ Могилою, но оставался безъ исполненія. Черезъ два года мы застаемь Димитрія снова въ Батуринъ нгуменомъ Николаевскаго монастыря. Не знаемь, какъ отнесся Димитрій къ паденію Самойловича, но оно не имъло на него дурного вліянія. Преемникъ Самойловича Мазепа былъ также благосклоненъ къ Димитрію. Окончивши половину своихъ Миней, Димитрій возвратилъ въ Москву бывшія у него Макарьевскія Минен 2), извъщаль объ окончаніи своего труда и просилъ благословенія патріарха Іоакима на печатаніе, но такъ какъ благословение долго не получалось, то Димитрій, не дожидаясь его, отдалъ свои Минеи въ печать въ Кіево-печерскую лавру, подъ надзоромъ архимандрита Варлаама. Патріархъ, узнавши объ этомъ, быль очень недоволенъ, придирался, требоваль перепечатки пркоторыхь мрсть, запрещаль печатать далье безь своего разръшенія; однако, Димитрій отклониль оть себя дальнъйшія преслъдованія. Онъ, вмъсть съ Мазеной, побываль въ Москвъ въ самое смутное время паденія Софьи (въ 1689 г.) и успъль понравиться Іоакиму, который даль ему благословение продолжать свой трудь. По возвращении на родину, Димитрій проживаль вь Батуринь и трудился надъ своими Минеями. Преемникъ Гоакима, патріархъ Адріанъ, не только не придирался къ печатанію, но, поставивши на кіевскую митрополію печерскаго архимандрита Варлаама, особенно просиль его содъйствовать печатанію Димитріевыхъ Миней.

Въ 1692 г. Димитрій опять оставиль игуменство, чтобы исключительно заняться Минеями; но въ 1694 году его заставили принять игуменство въ Глуховскомъ монастырѣ, а въ 1697 году преемникъ Лазаря Барановича, Іоаннъ Максимовичъ, вызвалъ его въ Черниговъ и сдѣлалъ архимандритомъ Елецкаго монастыря. Занимаясь Минеями, Димитрій не переставалъ писать и говорить проповѣди. Черезъ два года его перевели въ Новгородъ-Сѣверскій Спасскій монастырь, и здѣсь въ 1700 году опъ окончилъ три чети (четверти) своихъ Миней и напечаталъ въ Лаврѣ; вслѣдъ затѣмъ судьба нежданно призвала его въ далекій край.

За которое получиль, по его словамъ, шесть доктей добраго голдандскаго полотна.

Ихъ выписаль пзъ Москвы Иннокситій Гизель, который думель писать Минен, по не успіль.

Петръ Великій искаль достойное духовное лицо для замыщенія каоедры сибирскаго митрополита и приказаль кіевскому митрополиту Варлааму прислать къ нему въ Москву такого архимандрита, который бы годился на это мъсто. Варлаамь указаль на Димитрія. Въ февраль 1701 года Димитрій, по царскому приказанію, прібхаль въ Москву, а марта 23-го быль рукоположень

въ архіерейскій санъ.

Но Димитрій, достигши ужь 50 льть оть роду, быль слабь здоровьемь; тяжело было бы ему вхать въ далекую невъдомую и притомъ суровую страну. Онь вналь въ недугъ. Петръ, узнавши объ этомъ, самъ прівхаль къ нему и замътиль, что Димитрій болье печалень, чьмъ болень, и приказаль сказать ему откровенно причину своей тоски. «Меня. — сказаль Димитрій, — посылають въ суровый край, вредный для моего здоровья, а на мнъ лежить послушаніе — окончить «Житія Святыхъ». — «Оставайся въ Москвъ» — сказаль ему на это Цетръ.

Димитрій остался въ Москвъ, солизился и подружился со своимъ землякомъ Стефаномъ Яворскимъ, занимавшимъ тогда мъсто олюстителя патріар-

щаго престола, и продолжаль заниматься своими Минеями.

Въ январъ 1702 года, по смерти ростовскаго митрополита Іосафа, Петръ пазначилъ Димитрія въ Ростовъ. Это было послъднее мъстопребываніе Димитрія. Пріъхавши въ свою епархію, онъ тотчасъ же указалъ въ соборной церви мъсто для своего погребенія и сказалъ: «се покой мой, здъ вселюся во въкъ въка».

Здъсь окончиль онь свей многольтній трудь «Житія Святыхь», которыя были напечатаны вполнъ въ 1705 году въ типографіи Кіево-печерской давры. По своему обыкновению. Димитрій и въ Ростовъ говориль постоянно проповеди; въ Ростове, какъ и въ Малороссіи, полюбили его и стекались къ нему слушатели. Но въ великорусскомъ краз потребовалась отъ него еще иного рода діятельность. Димитрій, познакомившись съ великорусскимъ духовенствомь, ужаснулся крайняго невѣжества и отсутствія внутренняго благочестія. «Нерадивые іереи, — говорять онь въ своемъ увъщанія къ священникамъ, — ленятся ходить къ убогимъ больнымъ для исповеди и причастія, а ходять только къ богатымъ, и многіе бъдняки умирають безъ св. Таинъ... Случилось намъ на пути въ Ярославль забхать въ одну деревню и спросить тамошняго пона: «гдъ у тебя животворящія Христовы тайны?..» — Попъ не разумълъ моего слова. Я спросиль: «гдъ тъло Христово?»—Попъ опять не поняль моего слова. Тогда одинь изъ бывшихъ со мною священниковъ спросиль его: «гдъ запасъ?» — Тогда попъ взяль «неопрятный» (зъло гнусный) сосуденъ и показалъ въ немъ хранимую въ небрежении великую святыню... Удивяся о семъ, неба и земли ужаснитеся концы. Пречистыя Христовы тайны держить священникъ не въ церкви на престоль. а у себя между клопами, тараканами и сверчками, съ которыми и онъ самъ и домашние его живутъ и почивають». Чтобы пресъчь такія злоупотребленія. Димитрій писаль и всколько увъщаній духовнымъ съ наставленіемъ, какъ вести себя, и видъль необходимость положить начало книжному просвъщению. Онъ завель въ Ростовъ духовпое училище пли семинарію, которая раздѣлялась на три класса и имѣла при Анмитрів до 200 учениковъ. Онъ содержаль это училище изъ собственных в доходовь, занимался имъ съ большой любовью, самъ поевряль успъхи учениковъ, наблюдаль за ихъ нравственностью и благочестіемь, а льтомъ собираль ихъ у себя въ загородной своей дачъ, объясняль имъ самъ лично мъста изъ св. иисанія, обращался съ ними чрезвычайно кротко, по-отечески, и былъ очень любимъ ими. Это былъ первый образчикъ великорусскихъ семинарій. Кромъ общаго цевъжества, надъ великорусскимъ краемъ тяготъло еще другое зло расколь; и противь этого зла счель обязанностью выступить Димитрій. Онъ паписаль большое сочинение противъ раскола — «Розыскъ о раскольничьей брынской въръ», а когда отъ Петра послъдоваль указъ о томъ, чтобы всъ обрили бороды, то Димитрій написаль сочиненіе о брадобритін, въ которомъ дока-

зываль, что бритье бородь не составляеть граха. Самь Димитрій разсказываеть, какъ два нестарые великорусса остановили архіерея при выходѣ изъ церкви послъ литургін и спрашивали его: какъ онъ думаеть? Они тотовы лучше положить головы на плаху для отстченія, чтмъ бороды. — А что отростеть, — спросиль Димитрій: — борода или голова? — Борода, сказали сму. — Такъ лучше вамъ отдать бороду, чемъ голову; борода будетъ отростать столько разъ, сколько ее будуть орить, а отсъченная голова не пристанеть къ тълу, развъ — въ воскресение мертвыхъ! — Димитрій говорилъ бородолюбдамъ, что напрасно они боятся брить бороду, воображая себъ, будто этимъ исказять образь и подобіе Божіе: доказываль. что образь и подобіе Божіе совстмъ не въ тълъ, не въ зримомъ образъ человъка, а въ его душъ. Петръ нашель въ Ростовскомъ митрополить поддержку своимъ преобразовательнымъ планамъ въ этомъ отношении. Димитрій, при своемъ строгомъ благочестіи, не могь раздълять уваженія великоруссовь къ бородамь, такъ какъ родился въ Малороссін, гдъ козаки давно уже брили бороды и гдъ этотъ обычай дълался всенароднымъ.

Димитрій быль большой постникь и, какь разсказывають, вжаль вы великую четыредесятницу только разъ въ недёлю. Онъ вообще отличался умфренностью въ жизни. быль кротокъ, простодушень и охотно помогаль бъдпякамь. Въ своемъ духовномъ завъщаніи, написанномъ за два года до смерти, Димитрій выразился о себѣ такъ: «Съ восемнадцатильтияго возраста до приближенія моего къ гробу я не собираль ничего, кромѣ книгъ; у меня не было ни золота, ни серебра, ни излишнихъ одеждъ... Пусть никто не трудится искать послѣ меня какихъ-нибудь складовъ». Качества Димитрія еще при жизни возвышали его въ глазахъ благочестивыхъ людей.

Недаромъ боялся Димитрій Сибири; и менье суровый климать Ростовскаго края зловредно подъйствоваль на его здоровье, эслабленное многольтними трудами и строгимь постничествомь. Уже въ 1708 году Димитрій жаловался, что не въ состояніи работать: глаза ослабьли, очки уже не могли ему помогать, рука при писаніи дрожала... Въ 1709 году Димитрій сталь страдать удушливымъ кашлемъ и 27 ноября скончался. Его нашли въ кельь мертвымъ, стоящимъ на кольняхъ для молитвы. Другъ Димитрія. Стефанъ Яворскій, похорониль его въ мъсть, указанномъ самимъ Димитріемъ по прівздъ въ Ростовъ. Посль покойнаго. Стефанъ взяль его многочисленныя книги, перешедшія въ библіотеку московской синодальной типографіи.

Інтературные труды Димитрія имѣють важное значеніе именно потому, что были сильно распространены въ русскомъ обществѣ до послѣдняго времени. Едва ли какой другой духовный писатель имѣлъ такой обширный кругъ читателей. Самымъ распространеннымъ сочиненіемъ Димитрія были. безъ сомивнія, его Четіи Минеи. имѣвшія нѣсколько изданій. Составляя ихъ. онъ пользовался Макарьевскими Минеями, рукописью Симеона Метафраста, доставленною ему съ Аоона, русскими прологами, патериками и разными западными сборниками. Хотя составитель сознаваль, что не все бывшее у него въ рукахъ имѣло одинаковую степень достовѣрности въ качествѣ источниковъ, и потому многое не вносиль въ свой сборникъ, тѣмъ не менѣе. однако. нельзя сказать, чтобы Димитрій подвергалъ строгой критикѣ сказанія, которыми пользовался.

Проповъди Димитрія (которыхъ осталось множество и изъ которыхъ не всѣ еще извъстны) представляютъ собственно мало чертъ важныхъ для исторіи своего времени, какъ по своему складу, такъ и по содержанію: это такія проповъди, которыя могли быть примънимы ко всякой странъ и во всякое время. Но онъ не остались безъ значенія въ исторіи русскаго просвъщенія по тъмъ кнутреннимъ достоинствамъ, которыя сдълали ихъ любимою книгою русскихъ людей на долгое время. Вліяніе кіевской схоластики отразилось во многомь и на нихъ, — это замътно въ стремленіи пускаться въ символизмъ. Такъ, напр., въ своей проповъди на Вербное Воскресеніе. Димитрій задаетъ вопросъ: зачъмъ Христосъ въѣхаль въ Іерусалимъ, сидя на ослѣ? — и выводитъ, что это совер-

иилось по подобію осла съ гръшникомъ 1). Въ другой проповъди онъ приглашаеть всё деревья преклонить верхи свои передь терномъ, и деревьямъ даеть символизацію святыхь: финикъ — это праведникъ; маслина — учители церковные; виноградъ — это вообще люди, жительствующіе по Бозъ; а тернъ знаменуетъ страданіе... Подобно кіевскимъ проповъдникамъ, онъ приводить въ своихъ проповъдяхъ разные анекдоты изъ древней исторіи, и басни, которымъ простодушно вфрить; напримфръ, разсказывая извъстную басию о птицъ Фениксъ, которая, проживши однимъ воздухомъ, безъ пищи и питья пятьсотъ льть, сама себя сожигаеть, чтобы изь ея пепла образовался зародышть новой птицы — онъ допускаеть дъйствительное существованіе цы, живущей будто въ Аравіи и Индіи... Или, напримъръ, говоря о Дельфійскомъ оракуль, онъ готовъ его прорицание признать истиннымъ 2). Но если Димитрій во многихъ чертахъ своихъ пропов'єдей и въ схоластическомъ построеніи многихъ изъ нихъ отдаваль дань тому кругу, въ которомъ воспитанъ, за то проповъди его стоятъ гораздо выше проповъдей всъхъ его предшественпиковъ настолько, насколько онъ были плодомъ не упражненія на заданную тему, а истиннаго вдохновенія, которымъ была преисполнена даровитая и любящая натура проповъдника. Проповъди Димитрія отличаются живостью образовъ, и въ особенности глубиною чувства; въ последнемъ едва ли кто изъ русскихъ проповъдниковъ и послъ Димитрія превосходиль его. Онь писаны на языкъ церковно-словянскомъ, съ примъсью русской ръчи. Такой языкъ даже въ то время, когда эти проповъди писались, былъ слишкомъ книжнымъ и удаленнымъ отъ обыкновеннаго разговорнаго языка. Въ послъдующія времена, при дальнъйшемъ развитии литературнаго языка, онъ казался устарълымъ, а между темъ проповеди Димитрія долго читались съ большею охотою, чемъ сочиненія другихь, болье новыхь проповедниковь. Проповеди его имеють ту замъчательную особенность, что при книжномъ языкъ, при несвойственныхъ русской річи оборотахъ оні отличаются ясностью и какъ-то легко читаются. Нъкоторыя изъ проповъдей Димитрія, прочитанныя въ церкви и теперь могутъ произвести то же потрясающее впечатление на слушателей. Такова между прочимъ его превосходная проповёдь на день женъ Муроносицъ, замёчательная и тъмъ, что въ ней встръчаемъ примънительность къ своему времени, чего у Димитрія вообще мало. Проповъдникъ припоминаетъ слова, произнесенныя Ангеломъ къ женамъ Муроносицамъ при гробъ воскресшаго Спасителя: «возста, нъсть здъ!» «Гдъ же Христосъ по своемъ воскресении? Конечно вездъ, какъ Богъ, но не вездъ своею благодатью». И вотъ проповъдникъ ищетъ его. «Не въ храмахъ ли онъ, воздвигнутыхъ въ его честь? Нътъ, его домъ святой сдълался разбойничьнить вертепомъ. Соберутся люди въ церковь, будто на молитву, а между тъмъ празднословять о уплъ, о войнъ, о пиршествахъ, осуждають другихь, ругаются надъ ближними, разбивають хульными словами ихъ доброе имя; иные, стоя въ храмъ, будто и молятся устами, а въ умъ своемъ помышляють о семьв, о богатствв, о сундукахь, о деньгахъ; иной дремлеть стоя въ церкви, а иной помышляеть о воровствъ, убійствъ, прелюбодъяніи или замышляеть месть своему ближнему. Случается вдобавокъ, что духовныя лица, пьяные, бранятся между собою, сквернословять и дерутся въ алтарь. Неть, не храмъ это божій, а вертень разбойниковь: благодать божія отгоняется отъ оскверненнаго св. мъста, какъ пчела, гонимая дымомъ. Нъкогда Господь бичемъ отъ вервій изгналь продающихъ и купующихъ изъ церкви. А что, если бы онъ теперь видимо пришелъ въ святой свой храмъ съ этимъ бичемь? Но пътъ, Господи, уже то время прошло, когда ты изгонялъ безчинии-

2) "Знать, по повельнію Божію, въ наученія человькомъ, паче естества своего

камень проглагодаль чудесне"...

<sup>1) &</sup>quot;Лънивъ осель, авнивъ и грешникъ: многимъ біеніемъ едва убедиши осла въ яремъ, а развращениато гръшника и наказаньями многими неудобь обратить можеши но исправленію: осель, аще и біемый, не скоро грядеть, въ пути едва волочится, а бъгати скоро никогда же въсть: и гръшникь не спъшнть ко спасенію, аще иногда и біемый бываеть различными отъ Бога попущеньми"...





Петръ I въ келін царевны Софін. Съ рисунка А. Васильена.





Паревна Софія Алексвевна, во время казни стрвльцовь (въ 1698 г.) Съ карт. И. Е. Рапина.

ковъ изъ храма; нынъ наше окаянное время настало; уже мы тебя изгоняемъ; теперь можно сказать о храмъ Господнемъ: нъсть здъ Бога; быль, да пошелъ прочь. Возста, иъсть здъ»... Но въдь писаніе учить, что всякій человъкь есть храмъ божій. Стало быть во всякомъ человъкъ можно искать Христа. Но что же? Многіе, — говорить Димитрій, — крещены и просвъщены истинною рврою, но мало такихъ, въ которыхъ бы Господь обиталъ, какъ въ своемъ храмь: и воръ крещенъ, и тать, и разбойникъ и прелюбодъй, и всякій злодъй просвъщенъ правовъріемъ, но Христа въ немъ не спращивай: нъсть здъ. Развъ давно когда-то быль Христосъ въ этомъ воръ въ младенческіе годы, а когда онъ пришель въ возрасть, отошель оть него Христось! Возста, нъсть здъ! Иной на видъ кажется добродътельнымъ, благочестивымъ, онъ богомолецъ, постникъ, нищелюбъ, подвижникъ... Но все это лицемъріе... Не ищи въ немъ Христа. Насть зда! Трудно сыскать драгоцанный жемчугь въ морской глубина, золото, серебро въ ивдрахъ земли; а еще трудиве — Христа, обитающаго въ людяхъ. Многіе изъ насъ только по имени христіане, а живутъ по скотски, по свински. Крестомъ Христовымъ ограждаемся, а Христа на крестъ распинаемъ своими мерзкими дълами»... Проповъдникъ начинаеть искать Христа въ людяхъ разныхъ званій. «Посмотримъ, — говорить онъ, — на духовнаго сановника и спросимъ его: съ какимъ намфреніемъ и желаніемъ достигь ты своего сана? Ради славы и чести Божіей или для своей славы и чести? Ради ли пріобрътенія душъ человъческихъ во спасеніе, или для пріобрътенія собственныхъ богатствъ? Поистинъ, не одинъ бы нашелся, который достигь этого сана не для пользы людей, а для своей корысти. Не служить пришель спасенію человьческихъ душъ, а для того, чтобы ему служили подначальные... 1). Посмотримъ, - продолжаетъ онъ, - на низшія духовныя власти, на іереевъ и дьяконовъ, и спросимъ каждаго: что тебя привело въ священный чинъ? желаніе ли спасти себя и иныхъ? Нътъ, ты пошелъ сюда для того, чтобы прокормить себя, жену и дътей. Поискалъ Інсуса не для Інсуса, но для хлъба куска. Иной. бзявши ключь разумбнія, и самъ не входить и входящихь не пускаеть, а иной и ключа разумбнія не браль. Самь ничего не разумбеть: слепець слепцовь водить, и купно въ яму впадаетъ. Не скоро здёсь сыщешь Христа: нёсть здё! Можетъ быть въ монастыряхъ поискатъ Христа? но и въ нихъ все испортилось. Инчего не стало... Не въ народъ ли поискать Христа? Но гдъ же болъе воровства, какъ не въ народъ? Если есть въ народъ какіе-нибудь добрые люди, такъ и тъ за своими дълами и утъсненіями забыли Бога и отъ молитвы отступили. Не въ людихъ ли великихъ, боярахъ и судіяхъ искать Христа? Но къ нимъ нътъ доступа. Скажутъ: не пора, инымъ временемъ придешь; да не зачемъ и ходить къ нимъ. Въ нихъ едва ли когда и бывалъ Христосъ: вт. наши злыя времена и правда скудна и милосердія ність; а гдісти правды, ни милосердія, там'є не ищи Христа! Н'єсть здів!

«Гдъ же обрести его? Придется сътовать съ Магдалиною, говорящею: взяща Господа моего отъ гроба и не въмъ, гдъ положища его. Гръхи наши взяли отъ насъ Господа нашего и не знаемъ, гдъ искать его. Иной кто-нибудь скажетъ: Господь со мною и я съ нимъ, я върую въ него, молюсь ему и поклоняюсь ему. А что изъ того, что ты поклоняешься? Поклонялись ему и тъ, которые во время его вольнаго страданія прегибали передъ нимъ колъна, а потомъ били по главъ тростью. Ты кланяешься Христу и бъешь Христа, потому что озлобляешь и мучишь своего ближняго, насилуешь его и грабишь, отнимаень у него неправильно достояніе; ты молишься Христу и плюешь ему въ лицо, испуская изъ устъ твоихъ скверныя слова, укоряя и осуждая своего

«...отвижицо

Въ этой проповъди Димитрій задълъ и раскольниковъ. «Наша церковь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) При этомъ, какъ бы боясь раздражить духовныя власти, онъ дѣлаеть оговорку: "Простите меня, превысочайщія власти духовныя, я не о всѣхь говорю, а только о нѣкоторыхъ и въ томъ числѣ о себѣ".

такъ умалилась отъ раскола, что съ трудомъ можно найти истиннаго сына церкви: чуть не въ каждомъ городъ выдумывается новая, особая въра. Простые мужики и бабы догматизують о сложении трехъ перстовъ, да о томъ, какой крестъ неправый и новый, а иные хотя и остаются въ церкви, но притворно: у нихъ нътъ Христа, нътъ Бога. Нъстъ здъ!»...

Кромъ множества проповъдей болъе или менъе талантливо написанныхъ, Димитрій оставиль по себъ много благочестивыхъ размышленій и наставленій 1), написаль катехизись въ вопросахъ и отвътахъ («Зерцало православнаго исповъданія въры», «Лътопись» — священная исторія съ нравоучитель-

пыми размышленіями), сочиненіе неоконченное.

По значенію для исторіи своего в'єка, самое важнійшее сочиненіе Димитрія есть безспорно «Розыскъ о брынской въръ» (брынскою назваль онъ раскольничью въру оттого, что раскольники гивздились въ Брянскихъ или Брынскихъ льсахь), раздъленный на три части: 1) о раскольничьей въръ, 2) о раскольничьемъ ученіи и 3) о раскольничьихъ двлахъ. Въ первой части, доказавши песправедливость раскольничьихъ обвиненій на православную церковь, Димитрій обличаеть раскольничьих в учителей въ томъ, что опи по своему невѣжеству писали такъ, что изъ ихъ словъ невольно выходять еретическія мивнія. Замвчательно, что расколъ во времена Димитрія раздробился до того, что насчитывали де 22 толковъ. Во 2 части «Розыска» авторъ критически доказываетъ ложность разныхъ ученій. Главное зло, по мнівнію Димитрія, въ томъ, что раскольники «чуть только умфють читать и писать, тотчась считають себя великими богословами и учителями въры». Димитрій подробно распространяется о брадобритін, доказываетъ, что борода не имъетъ никакого значенія въ дълъ религіи, и даже тъ правила, какія существовали о небритіи бороды, считаеть происходящими отъ временъ господства иконоборства. Димитрій отвергаеть раскольничьи бредни объ антихристъ, о приближеніи послъднихъ временъ, когда храмы должны сдёлаться хлёвами и истинные христіане будуть спасаться вь пустыкяхъ, доказываетъ неправильное примъненіе раскольниками словъ св. писанія о нерукотворныхъ храмахъ, которыя раскольники приводили для того, чтобы не ходить въ церковь. Димитрій вооружается при этомъ противъ иконоборцевъ и отвергающихъ поклоненіе св. мощамъ и, повидимому, имъетъ здъсь въ виду уже не старообрядцевъ, а такихъ отщепенцевъ отъ церкви, которые не стояли подобно старообрядцамъ за букву, а, напротивъ, думали оторваться отъ буквы. Отщененцы этого рода, какъ оказывается, не переставали существовать въ Россін съ XVI въка, а, можеть быть, и съ болье ранняго времени. Такимъ обрасомъ, мы узнаемъ, что въ Ростовъ одинъ посадскій человъкъ по имени Трофимъ, призванный Димитріемъ, по доносу одного попа, не только не сталъ кланяться иконамъ, но началъ приводить противъ иконопоклоненія такіе доводы, которые обыкновенно приводились лютеранами и кальвинистами. Подобное говоритъ Димитрій и относительно поклоненія мощамъ: «Я слышалъ недавно объ одномъ лжеучителъ и развратителъ людей божінхъ, который тайно училъ пе почитать мощей». Въ опровержение такихъ учений, противныхъ православпой церкви, Димитрій въ своемъ «Розыскъ» подробно распрестраняется о законности почитанія того и другого. Замічательно, что Димитрій встрівчаль такихъ раскольниковъ, которые исторію евангельскую считали только притчею, а не действительно происходившимъ событіемъ и всему хотели давать только аллегорическое значеніе. «Никогда не происходило того, — говорили они, — чтобы Христосъ нятью хльбами и двумя рыбами накормиль нять тысячъ народа въ пустынъ. Это одна пригча. Пустыня — это жилище язычниковъ, къ которымъ Христосъ пришель, оставивши іудеевъ. Пять хлѣбовъ пять чувствъ, двъ рыбы — двъ книги: Евангеліе и Апостолъ. Лазарево воскре-

<sup>1)</sup> Напр. "Врачевство духовное", "Внутрепній человѣкь въ клѣти сердца своего уединенъ", "Боговдожновленное наставленіе христіанское", "Апологія во утоленіе печали человѣка", нѣсколько размышленій подъ разными названіями, относящимися къ страстямъ Христовымъ и пр.

шеніе пе было на дёлѣ; это одна притча. Болящій Лазарь — это умъ, побъждаемый немощью человѣческою; смерть Лазаря — грѣхи; сестры Лазаревы, Мареа — плоть, Марія — душа; гробъ — житейскія заботы; камень па гробъ — сердечная окаменѣлость; воскресеніе Лазарево — раскаяніе во грѣхахъ. Входъ Христа въ Герусалимъ тоже одна притча. Ослица — жидовскій родъ; жеребенокъ — язычники; Христосъ оставляетъ жидовъ и переходитъ къ язычникамъ и пр.». «И другія чудесныя Христовы дѣянія, — говеритъ Димитрій, — описанныя въ евангельской исторіи, безумные раскольничьи мудрецы считаютъ притчею, а не дѣйствительными событіями; они разсѣяваютъ между простымъ народомъ свои плевелы и облыгаютъ евангельскую повѣсть». Все это едва лиможетъ относиться къ старообрядчеству, а, напротивъ, свидѣтельствуеть, что рядомъ со старообрядчествомъ развились еъ русскомъ народѣ гораздо ранѣе возникшія раціональныя умствованія, пришедшія къ явленію такихъ сектъ,

какъ молокане, духоборцы и пр. Третья часть «Розыска» въ особенности замъчательна тъмъ, что въ ней собраны разныя извъстія изъ исторін раскола и, между прочимъ, о раскольпичьихъ самосожженіяхъ. Нъкоторыя событія были извъстны Димитрію ближайшимь образомь. «Доносиль мив, — пишеть Димитрій, — одинь старый ісромонахъ Игнатій, что въ Пошехонскомъ увзяв, гдв онъ быль прежде попомъ, сожглось разомъ 1920 человъкъ, по наущению боярскаго крестьянина Ивана Десятины. Сожигатели устранвають въ лесахъ большія избы и засадять въ нихъ по душъ по сту, по двъсти, а маленькимъ дътямъ прибьютъ гвоздями одежду къ лавкъ, на которой ихъ усадять, потомъ обложать избу соломой, хворостомъ и зажгутъ. Другая подобная страшная секта называется морильщики; сожигатели подговариваютъ людей къ самосожжению, а морильщики проповъдують такое ученіе: Какая польза оставаться въ этой жизни? Въры правей на земль уже нътъ. Отцовъ духовныхъ нътъ. Архіерен и священники — волки; церкви — хлівы; антихристь уже царствуеть въ мірів; стращный судь наступаеть. Кто хочеть истипно спастись, тоть должень подражать мученикамь п исповединкамь и скончаться оть голода и жажды, чтобы, избавившись отъ евчныхъ мукъ, воцариться со Христомъ. Пострадаемъ же здъсь педолго, чтобы не пріобщиться къ тъмъ, которые, оставивши истинную въру, гонять и мучать насъ за нее. Есть у этихъ морильщиковъ въ лъсахъ избы съ маленькими дверцами, а иногда и вовсе безъ дверецъ, и землянки; уговорять простаковъ и засадять иногда одного, а иногда двухъ или трехъ и болѣе — на голодную смерть. Бъдняки посидятъ два-три дня, потомъ кричатъ, умоляютъ, чтобы ихъ выпустили, но никто ихъ не слушаеть; они въ безуміи бросаются другь на друга и кто кого одолжеть, тоть того загрызеть».

Во времена Димитрія вполнъ существовало главное развътвленіе раскола на поповщину и безпоповщину: поповщина -- последователи Аввакума; они принимали только техъ священниковъ которые или были посвящены до исправленія книгь, или, будучи священниками, вступая въ поповщину, отвергались стъ православной церкви, перекрещивали тъхъ, которые къ нимъ приставали; безпоповщина — уже и тогда раздълялась на разные оттънки (волосатовщина, андресвщина, иларіоновщина, стефановщина, козминищина, серапіоновинна, и пр.). Всъ безпоновцы соглашались въ томъ, что не считали возможнымъ какоз-инбудь священство на землъ послъ исправленія киигъ, предоставляя мірянамъ самимъ совершать такіе обряды и богослуженія, какіе по коричей позволялись въ крайнемъ случат мірскимъ лицамъ. Они отвергали бракъ и учили, что лучше жить безъ вѣпчанія, чѣмъ вѣнчаться по-еретически. Изъ нихъ-то являлись сожигатели. Замъчательнымъ толкомъ по своей уродлибости является такъ-называемая тристовщина, возникшая на Окъ въ селъ Навловъ-Перевозъ: нъкто назвалъ себя Христомъ, подобралъ красивую дъвицу изъ села Ландеха, назвалъ ее Богородицею, и ходилъ съ нею по селамт и дедевнямь. Одинь монахь Пахомій видьль его и разсказываль Димитрію, какъ въ сель Работки на Волгь, сорокъ версть пиже Нижилго-Новгорода, собралось

множество народа въ пустой и ветхой церкви. Миимый Христосъ вышелъ изъ алтаря къ людямъ; на головъ у него было обверчено что-то на подобіе вънца, какъ пишуть на иконахъ, а къ вънцу прицъплены клочки бумаги съ изображеніемъ херувимовъ («а быть можетъ — замъчаетъ простодушно Димитрій — были бъсы»). Люди падали передъ нимъ на землю и вопили: «Господи! помилуй насъ! Создатель нашъ, помилуй!» «Недавно,—товоритъ далъе Димитрій,—появились какіе-то рогожничи или рубищники, шатавшіеся по міру въ рогожахъ и выдававшіе себя за святыхъ...» Наконецъ,—замъчаетъ Димитрій,—есть такіе толки, которые не пристаютъ ни къ поповщинъ, ип къ безпоповщинъ, и не принимаютъ пикакого крещенія; живутъ безъ вънчанія и чужды христіанства: какое уже тамъ христіанство, когда крещенія нътъ!» Кромънихъ, по словамъ Димитрій, существовали еще и субботики, постившіеся въ субботу. Димитрій приводитъ, какъ догадку; что это возобновленіе секты жидовствующихъ, открытыхъ въ Новгородъ при зеликомъ князѣ Иванъ Васильевичъ.

«Знайте, правовърные, — говоритъ Димитрій въ заключеніе «Розыска», — что всякій, ведущій дружбу съ раскольниками и дающій имъ подаяніе, есть врагъ самому Христу... Сынъ, любящій врага отца своего, не любитъ самого отца и за то недостоинъ, чтобы отець любилъ его. Такъ и христіанинъ, если любитъ враговъ Христовыхъ, раскольниковъ и еретиковъ, то значитъ не любитъ истинно Христа и самъ Христосъ его не любитъ... Если ты Христа истинно любишъ, удаляйся отъ тѣхъ, которые хулятъ церковь, лаютъ на нее, какъ

исы, воють, какъ волки и на части терзають ее...»

По свидътельству современниковъ, Димитрій писалъ и драматическія сочиненія, заимствуя сюжеты изъ священной исторін. Ему приписывають шесть драмъ, изъ которыхъ издана (Лът. рус. лит. т. IV) такъ-называемая «Рождественская драма или комедія». Какъ кажется, она болве прочихъ была распространена и, вообще, можетъ служить образчикомъ рождественскихъ виршей въ формъ дъйствій и разговоровъ. Здъсь перемъщаны лическія олицетворенія разныхъ отвлеченныхъ понятій съ евангель-скими событіями Рождества Інсуса Христа. Самой драм'в предшествуетъ антипрологь и прологь. Въ антипрологь Человьческая Натура скорбить о своемъ паденіи, о затемненіи своихъ душевныхъ способпостей, объ ожидающей ее смерти. Надежда утвшаеть ее, обвщая возстановление золотого въка, а съ Надеждою вмъстъ являются Любовь, Кротость, Незлобіе, Радость; но противъ Надежды возстаеть Разсуждение и говорить, что Человъческую Натуру ожидаеть не золотой, а жельзный выкь, — и вмысты съ Разсуждениемы заговорили Брань, Ненависть, Ярость, Злоба, Плачъ. Натура въ отчаянін призываеть Смерть. Является Смерть и величается своимъ владычествомъ надъ родомъ человъческимъ. Смерть хочеть возсъсть на престоль, но Жизнь не допускаеть ее, объщаетъ Человъческой Натуръ безсмертіе 1). Самая драма начинается также символическимъ разговоромъ Земли съ Небомъ. Земля скорбить о своемъ горъ»: «Увы! Увы! за гръхъ Адама и Евы я осуждена производить волчецъ, виъсто прекрасныхъ цвътовъ. Я была прекрасна, доброплодна, рождала не оранная, а теперь я тощая, полита потомъ. Никогда не возвратиться мит къ первому состоянію, не освятиться по проклятіи!» — «Не сътуй, Земля», говорить ей Не-50. «тебя ожидаетъ честь больше, прежней». Милость Божія подтверждаеть объщаніе Неба.

Возвъщается Землъ пришествіе Спасителя, раздается ангельское пъніе: «Слава вышнихъ Богу», а между тъмъ изъ ада является Вражда, призываетъ Вулкана и циклоповъ: «Куйте—восклицаетъ Вражда—копья, стрълы, цъпи, сотворю пролитіе крови»...

Затъмъ драма переходить въ міръ дъйствительности. Вотъ три пастыря: двое ушли за покупками въ городъ, третій Борисъ остался при овцахъ и без-

<sup>1)</sup> Короткій прологь заключается вы одномы разсужденін о кратковременности житія.

покоится за товарищей. Они приходять. Одинъ изъ нихъ горбатый старичекъ, кривой на одинъ глазъ, по имени Аврамъ; другой молоденькій Авоня. Аврамъ сознается, что зашелъ «на кружало за алтынецъ выпить винишка». Борисъ спрашиваетъ его: А мнъ-то не купилъ?

Аврамъ: Никакъ купилъ и тебъ: какъ въдь не купить?
— Малецъ, вынь ми съ кошеля. Не зволишь ли испить?

Борисъ: Нутко сядьте-жъ и сами поразъ напьемся.

— Хлъба купили ли?..

Авоня: Есть.

Борисъ: Гораздо подкръпимся.

Авоня: Воть тебъ хлъбъ, воть тебъ соль. воть и калачи!

Кушай, старичокъ, здоровъ, а на насъ не ворчи.

Аврамъ: Да кушаймо-жъ поскоряя, пора идти къ стаду.

Чтобъ иногда какой волкъ не влъзъ въ ограду.

Въ это время раздается хоръ ангеловъ. Пастухи съ кусками во рту смотрятъ другъ на друга и не понимаютъ, что дълается вокругъ нихъ. Наконецъ, Аеоня глядитъ на пебо и говоритъ, что видитъ высоко пгичекъ; но Аврамъ. поднявъ голову къ небу, говоритъ: Братъ, кажется, робятка стоятъ невелички!

На это Аеоня говорить:

Судари! и хто видаль робята съ крылами? Птицы-то залетъли межи облаками?..

Пастыри успокоились, продолжали свой ужинъ, собираясь идти къ овцамъ, какъ къ нимъ является ангелъ и возвѣщаетъ имъ, что близъ Виолеема въ вертепъ, между воломъ и осломъ, въ ясляхъ лежитъ новорожденный Спаситель человъческаго рода, предзиаменитый царь. Но Аврамъ говоритъ ему:

Чаю тебъ, государь, къ князямъ послали, Штобъ они великому царю поклонъ дали,

Не къ намъ, нищимъ пастухамъ. Что, ты заблудилъ? Или не вслухалъ? въстникъ къ намъ такій не ходилъ!

Но ангелъ объявиль имъ, что именно ихъ, нищихъ пастуховъ, призываетъ къ себъ царь царей, пастырь пастырей. «Государь. — говоритъ ему Борисъ, — надобно же что-нибудь нести ему на поклонъ, чтобъ не велълъ, какъ нашъ князь, выпроводить вонъ въ шею!»

Ангель отвъчаеть ему: «Господь не требуеть вашего добра, не хочеть

себъ даровъ. Онъ всъмъ дарить! Несите ему въ даръ чистое сердце».

Ангелъ сталъ невидимъ, пастыри одъваютъ новые лапти и чулки и идутъ къ вертепу.

Вотъ какъ выражаютъ пастыри свое впечатлѣніе при видѣ младенца Христа:

... «И подушечки нъту, одъяльца нъту,
Чимъ бы тебе нашему согрътися свъту!
На небъ, якъ сказуютъ, въ тебъ полатъ мпого;
А здъсь, что въ вертепишку лежиши убого,
Въ яслъхъ, на остромъ сънъ, между буи скоты,
Нища себя сотворивъ, всъмъ даяй щедроты!
Это намъ деревенскимъ здъ лежать прилично,

А тебъ, Спасителю, этакъ необычно»...

За поклоненіемъ пастырей слёдуеть исторія поклоненія волхвовъ. Олицетворенное «Любопытство Зв'єздочетское» видить на небіт новую зв'єзду и не можеть понять: что это за зв'єзда? Оно пересчитываеть всіт изв'єстныя ему зв'єзды и созв'єздія. Новая зв'єзда ни къ чему не подходить. Любопытство вызываеть изъ гроба мудраго Валаама. Валаамъ возв'єщаеть, что эта та самая зв'єзда, о которой онъ нікогда пророчествоваль. — зв'єзда, долженствующая явиться въ послідніе віка отъ Іакова. Любопытство говорить, что хочеть ув'єриться въ истиніт словъ его и пошлеть за этою зв'єздою волхвовь; затімь закрываеть гробъ Валаама, произнося: «Почивай съ мироми!»

Сцена измъняется. Иродъ на престолъ, окруженный вельможами, восхваляеть ихъ върную службу, а они прославляють его величіе. Въ упоеніи счастья, Иродъ приказываеть потвшать себя пъснями. Пъвцы воспъвають Аполлона и музъ. Въ это время приходитъ посланникъ отъ трехъ волхвовъ, названныхъ тремя царями, и доманымъ языкомъ 1) просить пропустить ихъ для поклоненія новому царіо іудейскому. Иродъ приходить въ ярость: кто смъетъ называться царемъ іудейскимъ, когда онъ еще живъ? Вельможи совътують сму притвориться, принять милостиво царей и вывъдать отъ нихъ: что это за загадочный царь? Иродъ соглашается съ ними. Передъ нимъ три волхва — цари разсказывають о явленіи зв'язды, о дарахь, которые они несутъ новорожденному. Иродъ отпускаетъ ихъ съ тъмъ, чтобъ они зашли къ нему на возвратномъ пути, и онъ самъ тогда пойдеть поклониться новому царю. Следуеть сцена поклоненія волхвовъ. Затемъ — 8-е явленіе пьесы: Продъ. не дождавшись волхвовъ, понялъ, что они его обманули, собираетъ раввиновъ. которые объяснили ему, что, по пророчествамъ, въ Виолеемъ долженъ родиться мужъ, который будетъ обладать встми народами. Тогда, прогнавши равиновъ, Иродъ обращается за совътомъ къ своимъ сенаторамъ, и одинъ изъ сенаторовъ подаеть ему мысль перебить въ Виелеемской землъ всъхъ младенцевъ до двухлътняго возраста. 9-ое. 10-ое и 11-ое явленія представляють избіеніе младенцевт и «длинный плачь и рыданіе подобієм в плачевной Рахили». Въ 12-мъ явленіи Ироду приносять головы убитыхь дітей, Иродь вь восторгі приказываетъ пъвцамъ пъть торжественныя пъсни, плескать въ длани, а самъ въ упоеніи засыпаеть на своемъ тронъ.

Между тъмъ слышится голосъ Невинности. Это голосъ крови младенцевъ, вопющій къ Богу объ отомщеніи, голосъ проклятія кровопійцъ: «Отвори несытую змъиную гортань свою, пей кровь, которой ты жаждешь.. Цей пролитыя слезы матерей, пей выплаканныя съ ними глаза, смотръвшіе на лютую десницу воиновъ, избивавшихъ насъ, агнцевъ, для твоей трапезы! Изъ крови нашей ты уготовилъ намъ порфиру, упестрилъ ее жемчугомъ материныхъ слезъ». На голосъ Невинности Истина произноситъ грозный приговоръ въчной

муки тирану.

Иродъ просыпается отъ сна п ошущаетъ страшную бользнь въ тълъ. Призываютъ врача, а между тъмъ ужасный смрадъ распространяется отъ больного. «Готовъте ему гробовое ложе—говоритъ врачъ,—а сами бъгите; смрадъ, исходящій отъ него, смертеленъ». Всъ покидаютъ Ирода. Тиранъ умираетъ въ

страшныхъ мукахъ.

16-ое явленіе: Иродь въ аду. «О. какія муки! — говоритъ Иродъ: — горю, горю. Зачёмъ я рождался на свётъ? Проклятъ родитель! Проклята мать! Проклятъ день, часъ, когда я былъ рожденъ! Прокляты дни, часы, годы, прожитые мною! Прокляты вельможы, совётовавшіе мнё убійство! Прокляты волны, не пощадившіе незлобныхъ младенцевъ! Но паче всёхъ проклятъ я, терпящій здёсь муку. Ахъ. мука великая, мука безконечная, мука во вёки вёковъ! Смотрите на меня гордые и не гордитесь, а то будете со мною въ этой пропасти!..»

Следуетъ разговоръ Смерти съ Жизнью. «Торжествую — говоритъ Смерть! — я победила, напоила кровью Виолеемскую землю, покосила, какъ траву подъ росою, четырнадцать тысячъ п, наконецъ, повергла царя Ирода въ гортань Цербера! Я властвую надъ человъкомъ; я сильна и буду обладать имъ

во всв въки. Сяду на престолъ. Возложу вънецъ на главу мою»...

«Не торжествуй, — говорить ей жизнь: — развъ меня. Жизни, нъть на земль? Не умреть естество человъческое, во въки живо будеть! Я сяду на престоль навъки, и возведу съ собою человъческое естество. Славой и честью его увънчаю»...

<sup>1)</sup> Твою землю Внедеемъ ношель поклонелся Нову царю іудейску, да домъ воротился и проч.

Человъческое Естество преклоняется передъ Жизнью и Жизнь воздага-

Въ послъднемъ, 18-мъ явленіи (короткомъ), Кръпость Божія произноситъ правоученіе о каръ злодъевъ и о наградъ кроткимъ сердцемъ, а затъмъ въ эпилогъ ко всъмъ слушателямъ обращается поздравленіе и просъба простить «согръшившихъ въ дъйствъ» (несовершенство исполненія).

Несмотря на схоластическое построеніе этой драмы, нельзя не признать (при сравненіи съ произведеніями Симеона Полоцкаго и другихъ) за ея авто-

ромъ несомнънное поэтическое дарованіе,

## ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

|       |                                                     | Стр. |
|-------|-----------------------------------------------------|------|
|       | Царь Михаилъ Өедоровичь                             | . 3  |
| H.    | Кіевскій митрополить Петръ Могила                   | 51   |
| III.  | Царь Алексый Михайловить                            | 78   |
| IV.   | Патріархъ Никонъ                                    | 120  |
| V.    | Малороссійскій гетмань Зиновій-Богдань Хмельницкій. | 169  |
| VI.   | Преемники Богдана Хмельницкаго                      | 220  |
| VII.  | Стенька Разинъ                                      | 251  |
| VIII. | Сибирскіе вемлеискатели XVII вѣка                   | 266  |
| IX.   | Галятовскій, Радивиловскій и Лазарь Барановичь      | 274  |
| . X.  | Епифаній Славинецкій, Симеонъ Полоцкій и ихъ пре-   |      |
| емнив | (H                                                  | 298  |
| XI.   | Юрій Крижаничь                                      | 331  |
|       | Царь Өедоръ Алексвевичъ                             | 352  |
|       | Царевна Софья                                       | 362  |
|       | Ростовскій митрополить Димитрій Туптало             | 395  |







